

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

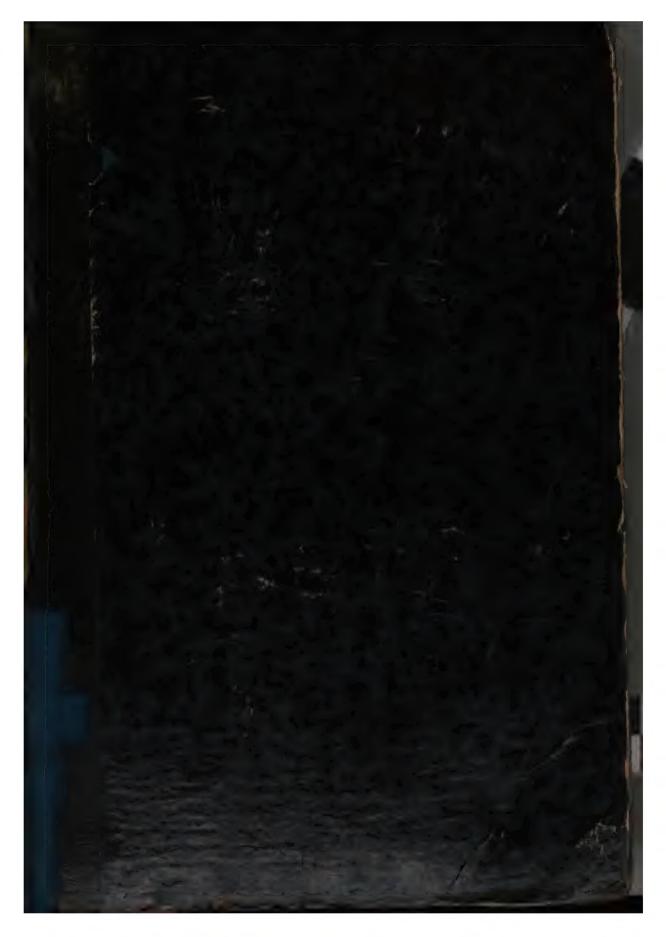

OJNY15 OJNY15

STANFO

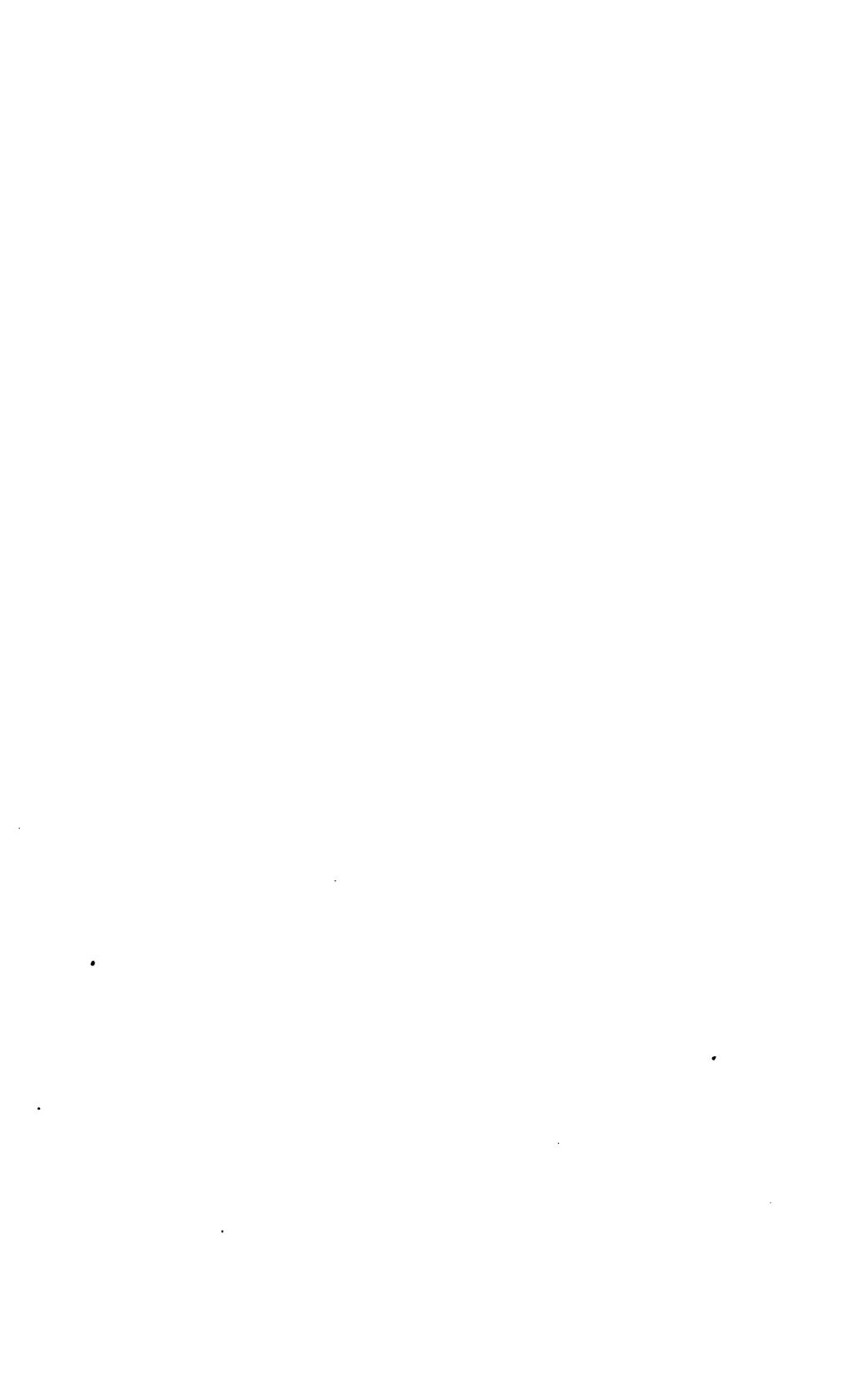

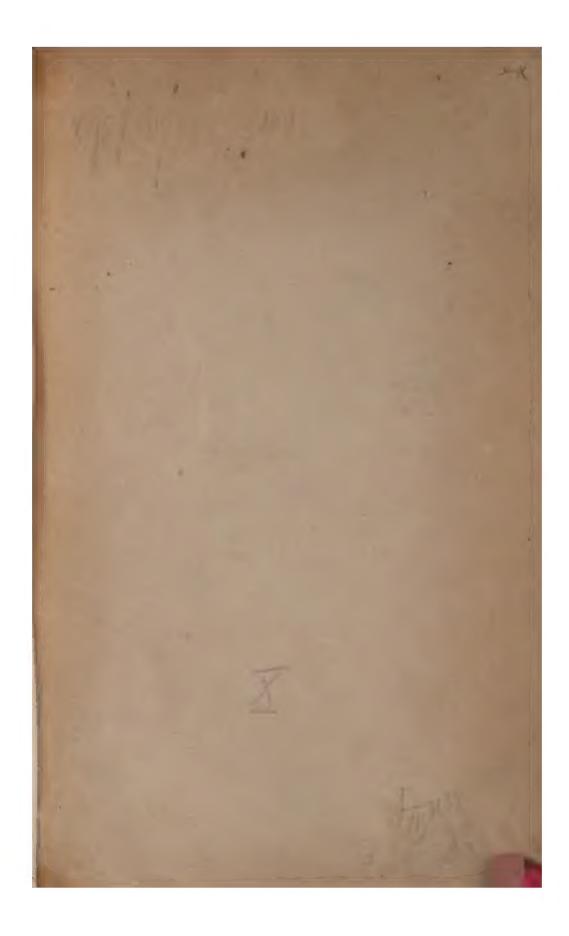





Antifornia antiformation and when



### ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ

 $\mathbf{II}$ 

## ЗАГАДОЧНЫЯ ЛИЧНОСТИ

XVIII и XIX СТОЛВТІЙ

Е. П. КАРНОВИЧА

съ 13 граеюрами

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА

1881

alemante de la company de la company



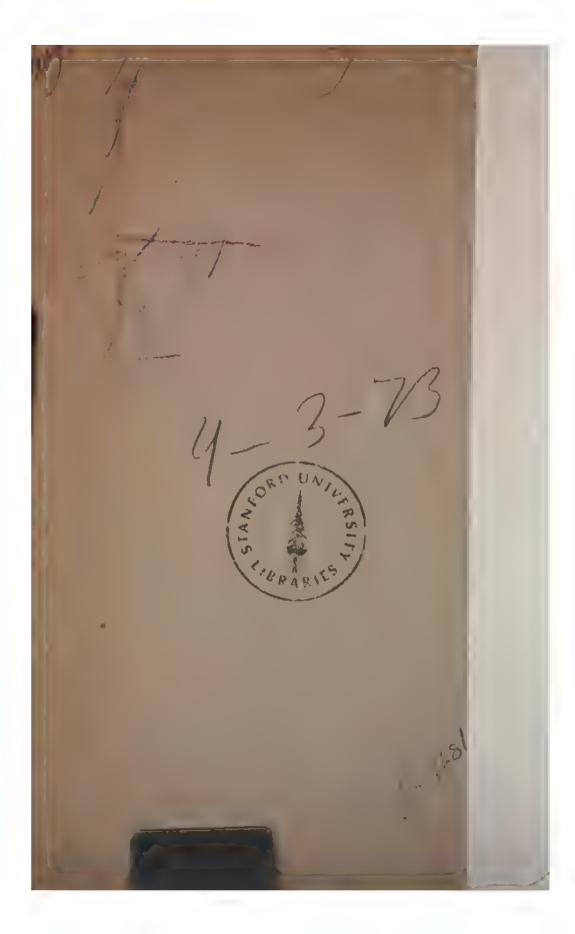

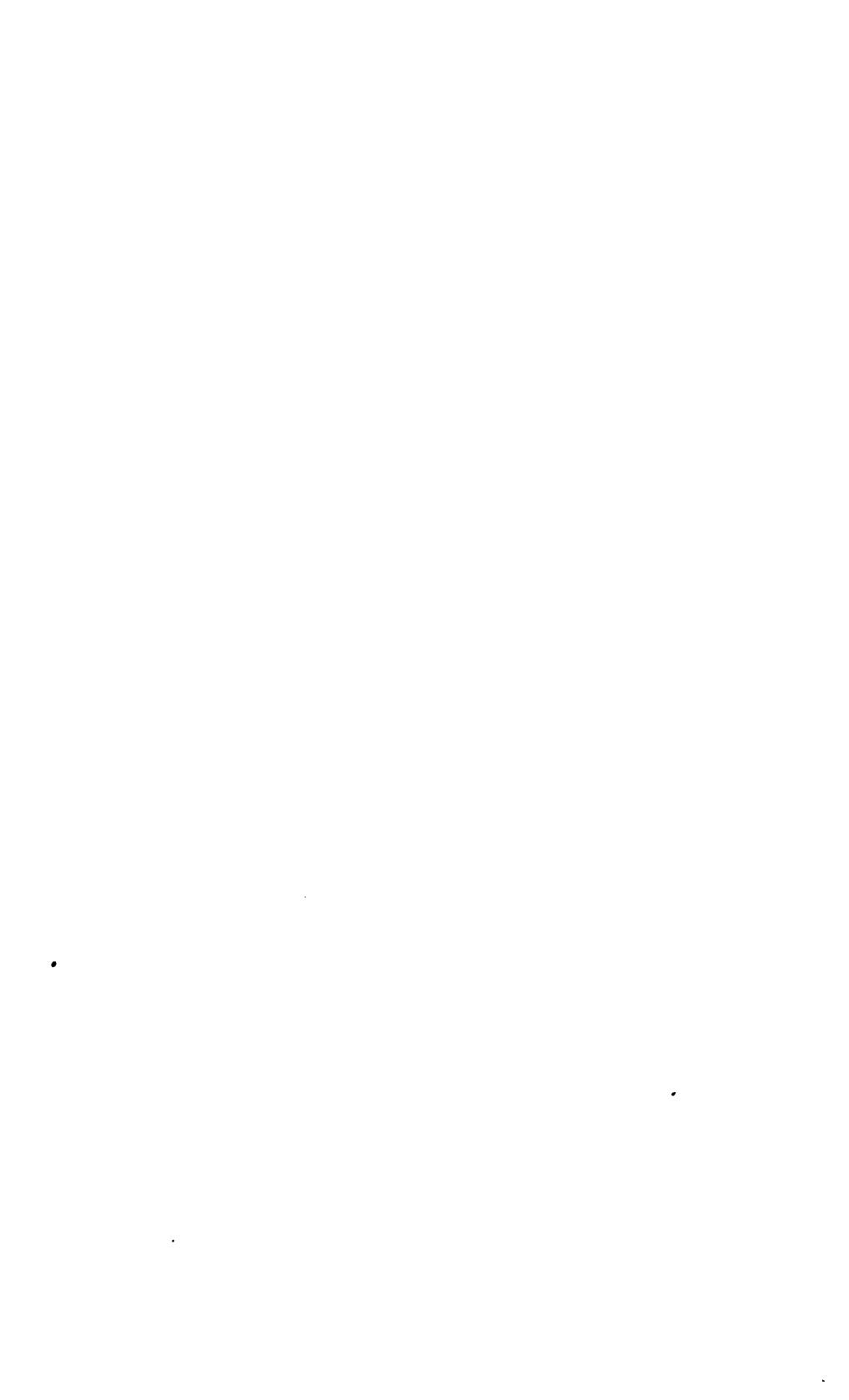



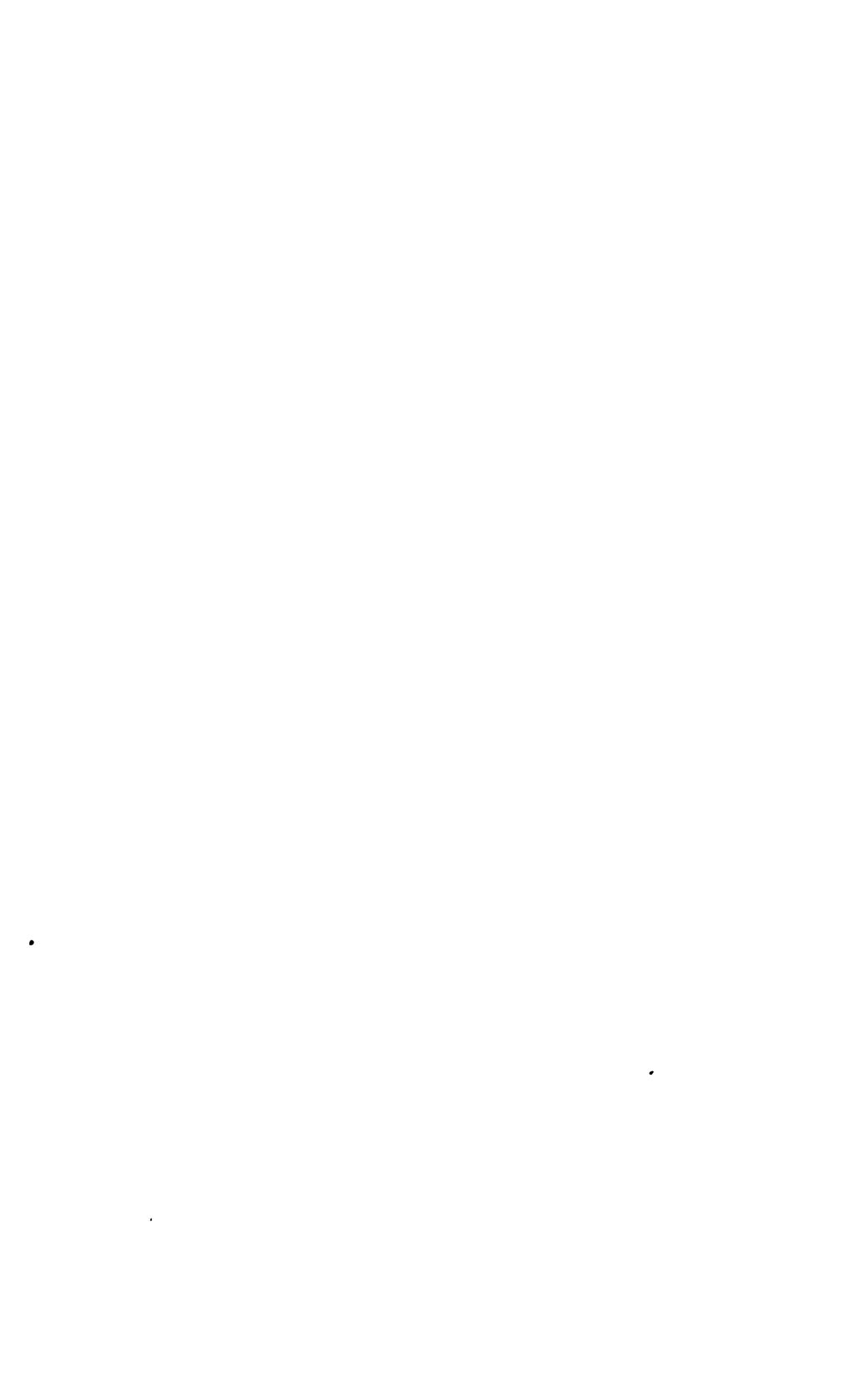



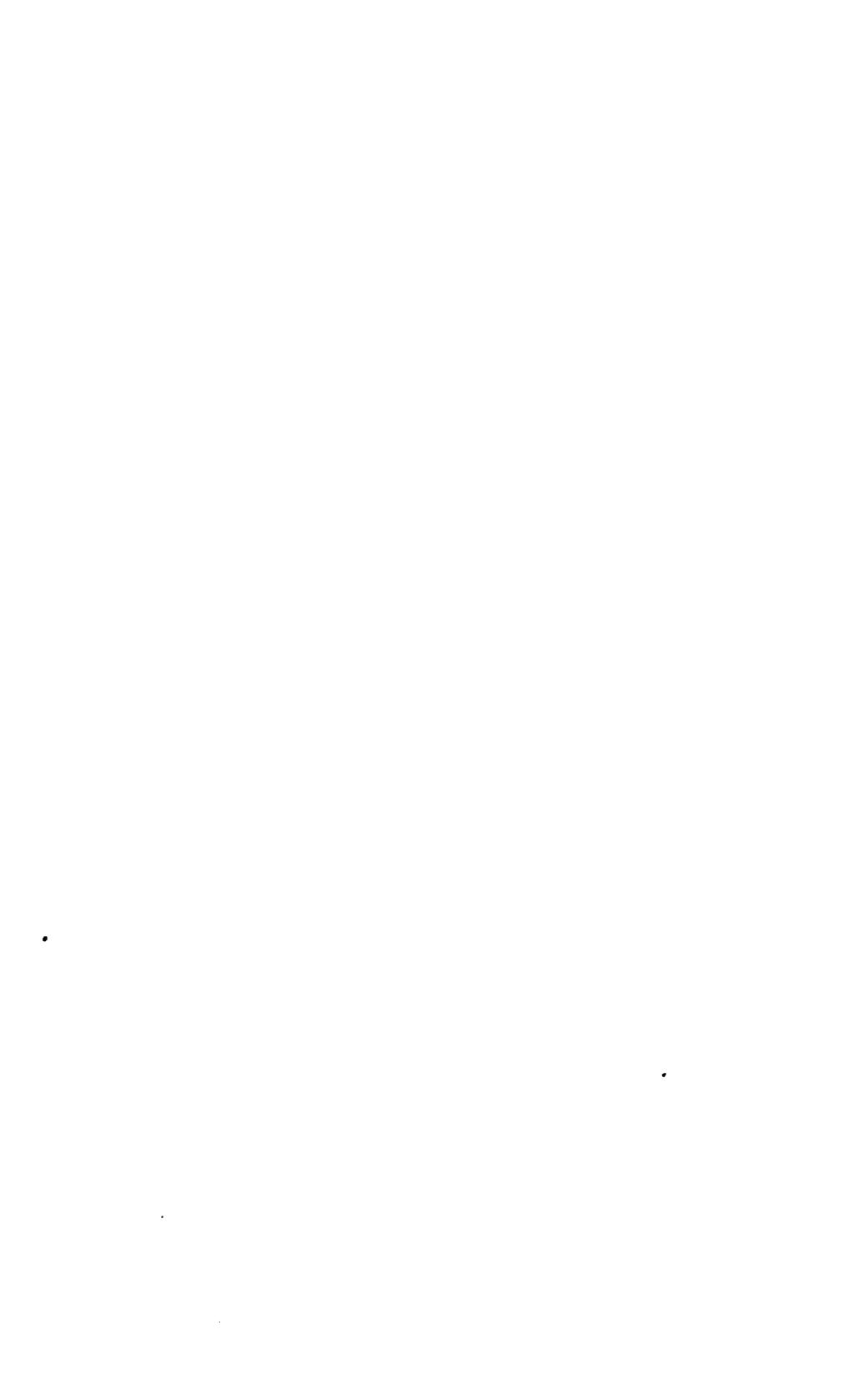





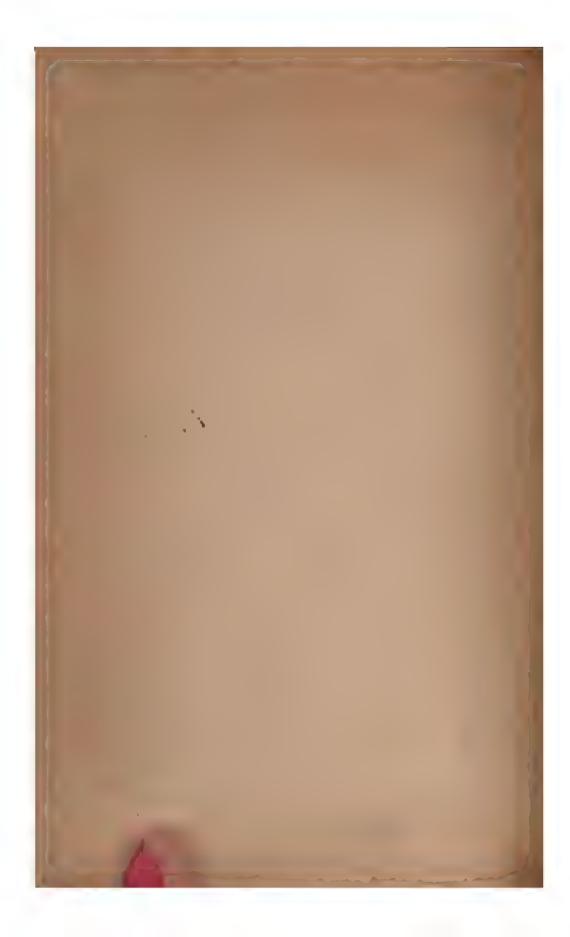





### ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ

and the control of th

H

## ЗАГАДОЧНЫЯ ЛИЧНОСТИ

XVIII \* XIX CTOJĖTIЙ

7 40112

Е. П. КАРНОВИЧА

съ 13 гравюрами

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА

1884



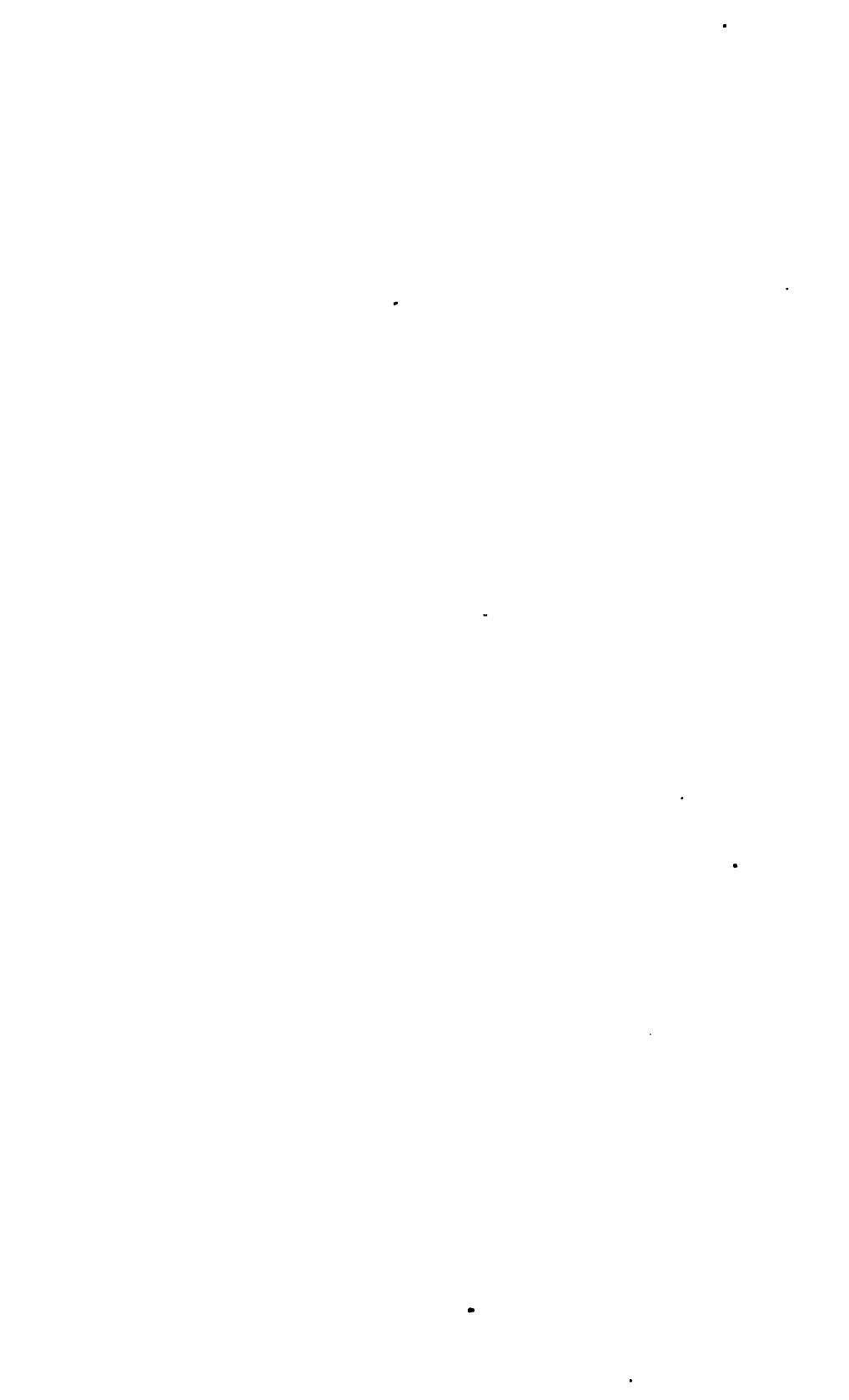

итоончи кинродатав и киницатаремав

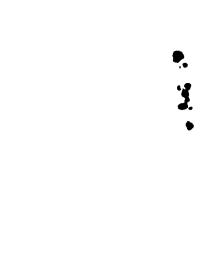

•

.

# 58/25894 Karnousch, E. P.

### ЗАМФЧАТЕЛЬНЫЯ

И

## ЗАГАДОЧНЫЯ ЛИЧНОСТИ

XVIII и XIX СТОЛВТІЙ

40112

Е. П. НАРНОВИЧА

съ 13 гравюрами



С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. О. ОУВОРИНА 1884 OT197 K3

рисунки дозволены цензурою, спб., 12 октября 1883 г.





### содержаніе.

|                                                                                                                                          | CTP.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Морицъ, графъ Саксонскій                                                                                                                 | 1         |
| Прусскій почть-директорь Вагнерь                                                                                                         | 47        |
| Шевалье д'Еонъ                                                                                                                           | 66        |
| Калюстро                                                                                                                                 | 109       |
|                                                                                                                                          | 139       |
| Герцогиня Кингстонъ                                                                                                                      | 156       |
| T-0                                                                                                                                      | 191       |
| Палатина венгерская Александра Павловна                                                                                                  | 305       |
| Архимандрить Фотій                                                                                                                       |           |
| Князь А. Н. Голицынъ                                                                                                                     |           |
| *                                                                                                                                        |           |
| гравюры:                                                                                                                                 |           |
| Графъ Морицъ Саксонскій. Съ современнаго гравированнаго портрета                                                                         |           |
| Вилля. 1745 г                                                                                                                            | 1         |
| I. Л. Вагнеръ. Съ гравированного портрета Дункера. 1790 г                                                                                | <b>49</b> |
| Картинка изъ «Записокъ» Вагнера, изданных на нъмецком языкъ<br>въ 1790 г                                                                 | C.E.      |
|                                                                                                                                          | 65        |
| Кавалеръ д'Еонъ. Съ современнаю гравированнаю портрета Летелье.<br>Маска, снятая съ д'Еона, послъ его смерти, 24 мая 1810 г., въ Англіи. | 81        |
|                                                                                                                                          |           |
| Калюстро. Съ современнато гравированнато портрета Леклерка                                                                               |           |
| Силуетъ Калюстро, сдъланный съ натуры Гернингомъ                                                                                         | 129       |
| Король польскій Станиславь-Ангусть Понятовскій. Съ современнаго                                                                          | 1 12      |
| правированнаю портрета Пиклера                                                                                                           |           |
| Герцогиня Кингстонъ. Съ современнаго гравированнаго портрета.                                                                            | 161       |
| Князь А. А. Безвородко. Съ гравированнаго портрета, приложен-                                                                            |           |
| наго къ XXVI тому «Сборника Императорскаго Историческаго                                                                                 |           |
| Общества»                                                                                                                                | 191       |
| Великая княжна Александра Павловна. Съ современнаго гравирован-                                                                          | 00=       |
| наго портрета Нейдля                                                                                                                     |           |
| Архимандрить Фотій. Съ правированнаю портрета Сърякова                                                                                   |           |
| Князь А. Н. Голипынъ. Съ гравированнаго портрета Райта                                                                                   | 441       |

.....

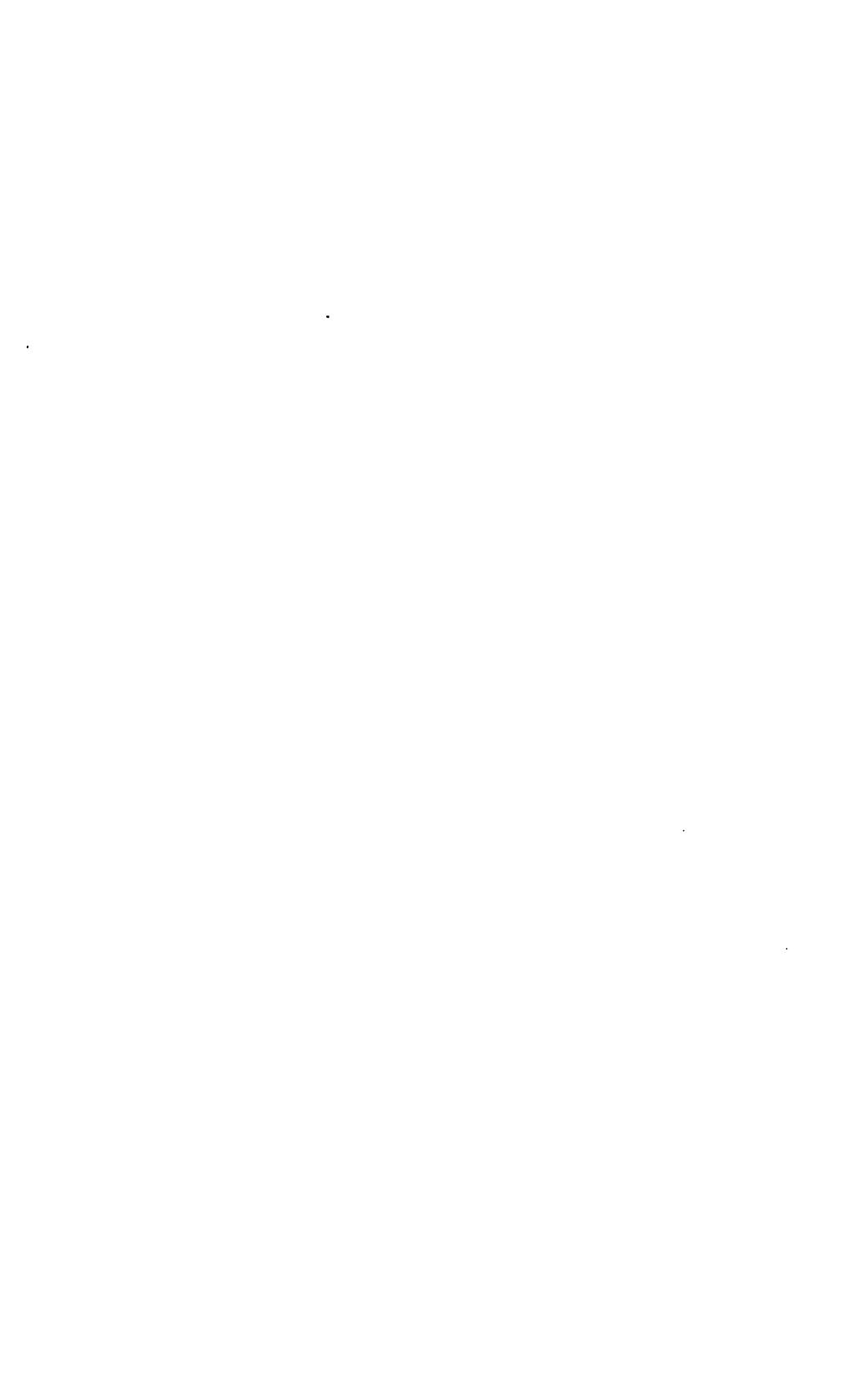



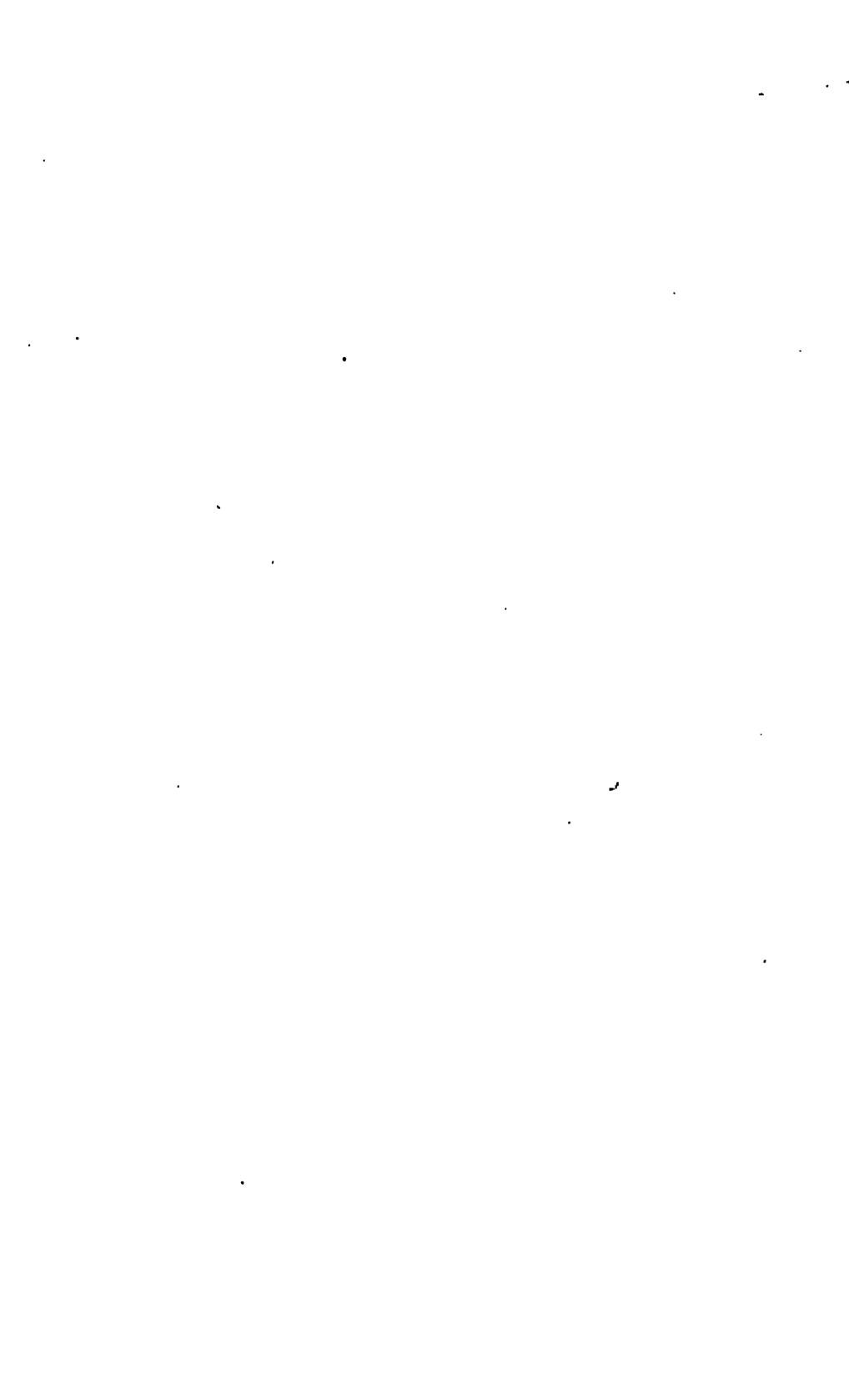



ГРАФЪ МОРИЦЪ САКСОНСКІИ. Съ современнаго гравированняго портрета Вилля, 1745 г.



## ГРАФЪ МОРИЦЪ САКСОНСКІЙ.

I.

Источники для біографіи Морица. — Его происхожденіе. — Его дётство, вступленіе въ службу. — Признаніе королемъ Августомъ II Морица своимъ сыномъ. — Его женитьба и разводъ. — Переходъ во французскую службу. — Желаніе получить герцогство Курляндское. — Положеніе Курляндіи и виды на нее Россіи, Польши и Пруссіи. — Кандидаты на герцогскую власть и исканіе руки герцогини Анны Ивановны.

Знаменитый французскій маршаль де-Саксъ, или графъ Морицъ Саксонскій, оставиль по себѣ слѣды въ исторіи Россіи прошлаго столѣтія. Имя его тѣсно связано съ политикою нашего двора въ отношеніи къ Курляндіи, въ то время еще подвластной Польшѣ. Кромѣ того, Морицу, какъ казалось, представлялась возможность сдѣлаться супругомъ или герцогини курляндской Анны Ивановны, или цесаревны Елисаветы Петровны, и если бы тотъ или другой бракъ состоялся, то, при тогдашнемъ положеніи дѣлъ въ Россіи, потомство Морица могло бы даже явиться на русскомъ императорскомъ престолѣ.

О Морицъ Саксонскомъ не мало писали и во Франціи и въ Германіи; но наиболъе замъчательнымъ о немъ сочиненіемъ должно признать, изданную въ 1863 году г. Веберомъ, директоромъ дрезденксаго королевскаго архива, книгу, подъваглавіемъ «Moritz graf von Sachsen», такъ какъ она составлена на основаніи бумагъ, хранящихся въ упомянутомъ арзамъчат. и загадоче. личеости.

хивъ. Книгою г. Вебера воспользовался французскій писатель Талльянде, издавшій въ 1865 году, въ Парижів, подробную біографію Морица, подъ заглавіемъ «Maurice de Saxe»; въ эту біографію вощло также не мало извёстій, заимствованныхъ изъ французскихъ источниковъ. На русскомъ языкъ о Морицъ Саксонскомъ имъется напечатанная въ 1860 году въ «Русскомъ Вестнике» статья г. Щебальскаго: «Князь Меншиковъ и графъ Морицъ Саксонскій». Статья эта не доводить, однако, до конца отношенія Морица къ русскому двору и кромъ того при составленіи ся не имълись въ виду документы дрезденскаго архива, почему въ ней или умалчивается о некоторыхъ фактахъ, заслуживающихъ вниманія или, наобороть, приводятся такіе, которые, после изследованій г. Вебера, должно признать только вымысломъ со стороны біографовъ Морица. Наконецъ, въ «Исторіи Россіи» профессора С. М. Соловьева встрвчаются о Морицв сведенія на столько подробныя, на сколько это было возможно въ общемъ историческомъ, а не въ монографическомъ только трудъ.

Такъ какъ вся жизнь графа Морица Саксонскаго обусловливалась главнымъ образомъ особенностію его происхожденія, то разсказь о немь лучше всего начать съ того, что въ іюль 1694 года во дворць курфирста ганноверскаго, бывшаго потомъ королемъ англійскимъ подъ именемъ Георга I, погибъ отъ руки неизвъстнаго убійцы молодой шведскій графъ Кенигсмаркъ. По разсказу Талльянде, сестра убитаго графа, Аврора Кенигсмаркъ, отправилась въ Германію требовать отчета объ этомъ убійствъ отъ курфирста, котораго подовръвали въ погибели молодаго графа, какъ счастливаго любимца курфирстины. По другимъ разсказамъ, Аврору Кенигсмаркъ, съ двумя ея сестрами, изъ которыхъ одна была замужемъ за Левенгауптомъ, а другая за Стенбокомъ, привела изъ Швеціи въ Германію не жажда мести за смерть брата, но желаніе получить оставшееся после него наследство. Графъ Кенигсмаркъ отдаль для оборотовъ значительныя суммы гамбургскимъ купцамъ Ластропамъ и имъ-же вверилъ на сохраненіе свои драгоцівности, а такъ какъ послів его смерти никакихъ доказательствъ на счетъ этой отдачи не осталось, то Ластроны, возвративъ наследникамъ графа только брилліанты,

не хотым отдавать имъ деньги. Сестры покойнаго Кенигсмарка, желая понудить Ластроповъ къ удовлетворенію ихъ претенвій, обратились къ заступничеству курфирста саксонскаго Фридриха-Августа, который быль изв'єстень и своимъ великодушіемъ и чрезвычайною готовностью покровительствовать хорошенькимъ женщинамъ. Покровительство курфирста кончилось, однако, тымъ, что онъ страстно влюбился въ Аврору Кенигсмаркъ, а она, 28 октября 1696 года, сдылалась отъ него матерью младенца, названнаго Морицомъ въ память перваго любовнаго свиданія курфирста Фридриха - Августа съ Авророю въ замкъ Морицбургъ.

Изъ мъста своего рожденія, стариннаго саксонскаго города Гослара, Морицъ былъ отвезенъ сперва въ Гамбургъ, а потомъ въ Берлинъ. Когда же въ 1697 году, отецъ его быль избрань въ короли польскіе, подъ именемъ Августа II, то Морицъ быль доставленъ въ Варшаву. Вскоръ, для короля-курфирста, вследствіе вторженія въ Польшу и въ Саксонію Карла XII, началась кочевая жизнь. Августь II, преследуемый своимь неутомимымь врагомь, перебегаль съ места на мъсто. Въ то же время странствовалъ и маленькій Морицъ, побывавшій въ это время и въ Лейпцигъ и въ Бреславлъ и въ Голландіи. Въ 1709 году, Морицъ вступиль уже въ военную службу и находился при осадъ Турне и Монса, а также и въ знаменитомъ сраженіи при Мальпляке. Впоследствіи, когда Морицъ пріобрель себе громкую военную славу, не только говорили, но и писали объ оказанныхъ имъ еще въ детстве примерахъ геройской храбрости, но теперь, послъ архивныхъ изысканій г. Вебера, всъ подобные разсвазы приходится признать не болбе какъ вымысломъ со стороны слишкомъ усердныхъ хвалителей Морица. 10 мая 1711 года, король призналъ Морица своимъ сыномъ, давъ ему титуль графа саксонскаго и назначивь ему 10,000 талеровь ежегоднаго содержанія. Затэмъ, въ 1712 году, Морицъ получиль въ командование саксонский кирасирский полкъ, а въ 1714 году отецъ жениль его на самой богатой невъстъ, бывшей въ то время въ Саксоніи, дівиці Викторіи фонъ-Лебенъ. Вскоръ, однако, для Морица наступили тяжелые дни: проживъ почти все состояніе своей жены, Морицъ испытываль затруднительное безденежье и, въ добавокъ къ этому,

между нить и его женою начались семейные раздоры, въкоторыхъ, какъ надобно полагать, виноваты были обё стороны. Раздоры эти въ 1721 году кончились формальныть разводомъ неужившихся между собою супруговъ, причемъ Морицу, безотговорно принявшему на себя всю вину, было запрещено, какъ нарушителю супружеской вёрности, вступать во второй бракъ. Жена же его, получивъ на это позволеніе, вышла вскорт замужъ за саксонскаго дворянина фонъ-Рункеля, и умерла въ 1747 году, пользуясь семейныть счастіемъ. Съ своей же стороны Морецъ храниль полное молчаніе о своемъ прежнемъ неудачномъ бракт, выдавая себя въ иныхъ случаяхъ за холостаго, и даже явился въ качествъ жениха такихъ видныхъ невъстъ, какими были въ то время герцогиня курляндская Анна Ивановна и двоюродная ея сестра цесаревна Елисавета Петровна.

Еще передъ расторженіемъ брака Морицъ поёхаль въ Парижъ, и, согласно съ желаніемъ отца, предложить свою шпагу къ услугамъ Франціи. Пока шли по этому дёлу переговоры, Морицъ весело проводиль время, велъ громадную карточную игру и безъ устали волочился за парижанками. Переходъ Морица во французскую службу состоялся 9 августа 1720 года, онъ былъ принять въ нее съ чиномъ бригадира (marechal de camp), и съ 10,000 ливровъ ежегоднаго жалованья; тогда Морицъ усердно занялся изученіемъ военнаго искусства вътеоріи, а также и практическимъ обученіемъ своего полка. Казалось, жизнь Морица установивась окончательно, а между тёмъ теперь-то именно и начинаются его приключенія.

Послѣ поѣздки изъ Парижа въ Лондонъ—поѣздки весьма продолжительной — Морицъ явился неожиданно къ отцу своему въ Варшаву съ тѣмъ, чтобы хлопотать о полученіи герцогства курляндскаго. Слѣдующія обстоятельства дали ему къ тому поводъ.

Въ 1569 году, Курляндія, по паденіи ордена меченосцевъ, признала надъ собою верховное господство Польши, сохранивъ, однако, внутренюю самостоятельность подъ непосредственною властію потомковъ последняго гермейстера Готгардта Кеттлера, принявшаго титулъ герцога курляндскаго и семигальскаго. Изъ рода Кеттлеровъ въ то время, о которомъ идетъ рёчь, оставанся единственный бездётный нредставитель, герцогь Фердинандь, правившій Курляндіею въ качествъ администратора и жившій постоянно не въ Митавъ, а въ Данцигъ. Въ ожиданіи его близкой смерти, сосъднія съ Курляндіею державы старались о томъ, чтобы въ Курляндіи установился порядокъ, соотвътствующій ихъ собственнымъ видамъ. Поляки, основываясь на актъ соединенія Курляндіи съ Польшей, предполагали, по престченіи рода Кеттлеровъ, въ лицъ герцога Фердинанда, включитъ Курляндію въ составъ коронныхъ областей Ръчи Посполитой, раздъливъ герцогство на воеводства. Этою мърою былъ-бы положенъ конецъ существованію Курляндіи въ видъ особаго герцогства, вассальнаго по отношенію къ Польшъ. Россія-же и Пруссія нам'вревались воспротивиться замысламъ поляковъ и каждая изъ этихъ державъ имбла своего кандидата, причемъ право его на герцогскую корону обусловливалось со стороны Россіи, по соглашенію съ Пруссіею, вступленіемъ вновь избраннаго герцога въ бракъ со вдовствующею герцогинею курляндскою Анною Ивановною. Король Августь ІІ, хотя, повидимому, и быль намірень поступить сообразно съ желаніемъ поляковъ, но въ душт не быль расположень къ этому и намъревался дать Курляндіи родоначальника новой герцогской фамиліи. Собственно въ тогдашней политической систем'в стверных вабинетовы важены быль не тоть вопрось: останется или нъть Курляндія при прежнихъ своихъ правахъ? Незначительность курляндской территоріи отодвигала подобный вопрось на задній плань, но зато, ввамънъ его, являлись другія соображенія. Еще во время царя Алексъя Михайловича, Россія, не желая ничъмъ усиливать Польшу, признавала вмъстъ съ Пруссіею нейтралитетъ княжества курляндскаго, а Петръ Великій поняль очень хорошо, что полусамостоятельная Курляндія можеть служить хорошею точкою опоры для Россіи не только въ дёлахъ ея съ Польшею, но и въ видахъ усиленія Россіи на балтійскомъ прибрежьв. Съ этою цвлью онъ устроиль супружество своей племянницы Анны съ герцогомъ курляндскимъ Вильгельмомъ, а договоромъ о производствъ содержанія герцогинъ, на случай ея вдовства, съумъль наладить дъло такъ, что петербургскому двору сталь представляться постоянный поводъ къ вившательству во внутреннія діла Курляндіи. Важное знателе Курляній по отношенію къ діламъ Польши было совкако и въ Берлині. Между тімъ, по пресіченій дома Кеттлеускь, въ Курляндій, легко могь явиться герцогь изъ какого-енбудь владітельнаго дома съ общирными и сильными
услотенными связями. Такой герцогь находиль-бы для себя
кокить поддержку и, какъ вассаль Польши, старался-бы достаклять ей выгодные союзы, что прямо противорічню-бы тогдашней политиків и Россій и Пруссій.

Со времени Петра Великаго, Россія шла рішительнымъ пімгомъ къ упроченію своего вліянія въ Курляндів. Съ своей стороны и король Августь II, еще въ 1711 году, подумываль о томъ, какъ-бы доставить ее Морицу; но такъ какъ около этой поры подготовиямась кандидатура въ герцоги курляндскіе князя Меншикова, то король, не желая ничёмъ нарушать добрыхъ отношеній къ своему върному союзнику, Петру Великому, воздержался на время отъ исполненія своего намфренія. Поздибе, въ декабрі 1714 года, царь и король пришли къ инымъ соображеніямъ относительно будущности курляндскаго герцогства. Изъ бумагъ, хранящихся въ дрезденскомъ архивъ, видно, что Петръ условился съ Августомъ II о томъ, чтобы выдать герцогиню Анну Ивановну во второй разъ замужъ за принца Саксенъ-Вейссенфельдскаго, передавъ ему при этомъ право на Курляндію. Что-же касается здравствовавшаго еще тогда и правившаго Курляндіею герцого Фердинанда, то его надъялись легко устранить при помощи недовольной имъ партіи, образовавшейся въ средъ курлиндскаго дворянства. Если-бы, однако, планъ этотъ не удалось привести въ исполненіе, то договаривавшіяся между собою стороны полагали склонить герцога Фердинанда къ добровольному отреченію оть власти, съ вознагражденіемъ за это значительнымъ денежнымъ пенсіономъ.

О предположенномъ бракъ герцогини имъются свъдънія и въ «Полномъ Собраніи Законовъ», гдъ помъщенъ относящійся къ этому договоръ, заключенный 1717 года 12/25 декабря въ Петербургъ между Петромъ Великимъ и Августомъ П. Въ договоръ этомъ говорится, что «изъ различныхъ причинъ къ вящиему утвержденію между ними сущаго добраго согласія супружество между герцогомъ Вейссенфельдскимъ и герцогинею Курляндскою исходатайствовать за благо изо-

брёли». При этомъ Петръ обещаль, что «по учиненному уже съ курляндскими чинами договору они чрезъ депутацію будуть просить, чтобъ Фердинанда объявить лишеннымъ лена для довольно объявленныхъ обидъ» и отдать Курляндію герцогу Вейссенфельдскому, а король предуготовить къ этому Рёчь Посполитую. Уступки эти будуть замёнять приданое. Еслибы герцога нельзя было удалить такимъ способомъ, то предложить ему пенсію. Обё стороны обязались договоръ этотъ содержать до времени въ тайнё.

Вскоръ, принцъ Саксенъ-Вейссенфельдскій, — неизвъстно, впрочемъ, почему именно,-потерялъ расположение своихъ покровителей и быль оставлень ими. Отступленіе Петра отъ избраннаго имъ кандидата объясняють, впрочемъ, тъмъ, что Петръ поняль, какъ невыгодно будеть для Россіи усилить въ предълахъ Польши саксонскій домъ, къ которому принадлежали и король польскій, и будущій герцогь курляндскій. Допустить, однако, это предположение слишкомъ неосновательно, потому что подобное неудобство Петръ могъ предусмотръть съ перваго-же разу и, следовательно, не сталъ-бы вовсе поддерживать кандидатуру принца Саксенъ-Вейссенфельдскаго. Какъ-бы то, впрочемъ, ни было, но, по отстранении принца, король прусскій предложиль зам'єнить его Фридрихомъ-Вильгельмомъ, маркграфомъ Брауншвейгъ-Шветскимъ, на что Петръ I изъявиль свое согласіе, и въ такомъ смыслѣ быль, 5/16 мая 1718 года, подписанъ договоръ двумя уполномоченными — со стороны Россіи канцлеромъ графомъ Головкинымъ и со стороны Пруссіи—барономъ Мардефельдомъ, прусскимъ посланникомъ въ Петербургв. Упомянутый договоръ гласилъ, между прочимъ: «Понеже его королевскаго величества наивящшее попеченіе склоняется, дабы постановленную тёсную дружбу и обязательство не только въ состояніи содержать, но и чрезъ удобо-вымышленные способы возобновить и утвердить могъ, того ради предложить и домогаться велёль о супружествъ племянника съ герцогинею Анною». При этомъ надобно было, однако, отдёлаться оть договора, заключеннаго менъе пяти мъсяцевъ тому назадъ съ королемъ польскимъ, и потому въ русско-прусской конвенціи поставляется на видъ, что условія брака съ герцогомъ Вейссенфельдскимъ съ трудомъ исполнены быть могуть, что упомянутый трактать въ

назначенный срокъ не развіднюванть и со стороны ворона Августа «для противних» требованій и других видумих отсрочень». Даліе уновинается о претенніях вироненскаго прусскаго дома на Курмидію и договорь заключеска заявлюніємь о стараніи обінкъ сторонь, чтобы маритройь инстеній «быль утверждень на основаніи предколь его видіницихь герцоговь курмидских». Но ходь номинческихь собыній разрушнять и это предположеніе.

Между тімъ прінскиваніе кандиджень на отправнуюся въ Курляндін герцогскую вокансію произвело слоего рода волненіе среди множества тогданняхь німецких кимей, им'євшихъ самыя ничтожных владінія, им даже вопсе не им'євшихъ ихъ. Разные герцоги, принцы, маркграфы и мядграфы, стали мечтать о томъ, какъ-бы шть понасть нь виндітельные герцоги курляндскіе, вслідствіе чего янклюсь штого искателей руки Анны Ивановны. Число такихъ искатолей увеличнось еще и саксонскимъ гонераль-фельдиариваломъ графомъ Флемингомъ, могущественнымъ министромъ Антуста II. Онъ, въ 1715 году, развелся съ своею женою и теперь, какъ человікъ свободный отъ брачныхъ узъ, наміревался сділяться супругомъ Анны Ивановны, а вмісті съ тімъ и герцогомъ курляндскимъ.

Около этого времени женихами Анны Ивановны, а витесть съ тъмъ и претендентами на курляндскую корону, кроит графа Флеминга, считались: принцъ прусскій Карлъ, принцъ виртембергскій Карлъ-Александръ, ландграфъ гессень-гомбургскій, котораго и самъ Петръ I прочиль въ мужьи своей племянницъ и принцъ ангальтъ-цербтскій. Всть эти лица сами по себт выдавались не сиппкомъ замітно; они дійствовами въ свою пользу вяло, а сміло выступиль впередъ одинътолько графъ Морицъ Саксонскій, ріппившійся добыть для себя если не невісту, то во всякомъ случать герцогство курляндское.

#### П.

Содъйствіе, оказываемое въ Петербургъ Морицу саксонскимъ посланникомъ Лефортомъ. — Желаніе курляндскихъ дворянъ избрать герцогомъ Морица. — Двуличная политика Августа II. — Прибытіе Морица въ Митаву. — Противодъйствіе ему со стороны Россіи. — Кандидатура князя Меншикова. — Его распоряженія въ Курляндіи. — Князь В. А. Долгоруковъ въ Митавъ.

Главнымъ и неутомимымъ радътелемъ интересовъ Морица явился Лефорть, бывшій въ то время саксонскимъ посланникомъ въ Петербургъ. Зная, что герцогиня Анна Ивановна не можеть полюбиться Морицу, избалованному женщинами, Лефортъ придумалъ иную комбинацію и сообщиль въ Дрезденъ, что Курляндію можно взять въ приданое за другою несравненно болъе привлекательною невъстою, нежели вдовствующая герцогиня, бывшая нёсколькими годами старше Морица, а именно — за цесаревной Елисаветой Петровной, дълавшеюся въ ту пору замъчательною красавицею. Такое предложение пришлось Морицу по вкусу и онъ съ своей стороны сделаль русскому послу въ Варшаве князю Василію Лукичу Долгорукову запросъ: не будеть ли противъ воли императрицы, если онъ, Морицъ, займетъ курляндскій престоль? Проведавшій объ этомъ запросе коронный подканцлеръ князь Чарторижскій поспъшиль заявить князю Долгорукову, что Морицъ напрасно подумываеть о герцогствъ курляндскомъ, такъ какъ на герцогство это Ръчь Посполитая имъеть свои особые виды. При этомъ Чарторижскій спрашиваль Долгорукова: въ какой мъръ справедливы слухи на счеть того, будто бы осуществленію наміреній Морица будеть содъйствовать русская императрица? Въ ту пору взаимныя отношенія Россіи къ Польш'є считались однимъ изъ важн'єйшихъ предметовъ нашей внешней политики и Долгоруковъ, избъгая всякихъ поводовъ къ нарушенію обоюднаго согласія, отвъчаль Чарторижскому, что императрица не только не намърена поддерживать Морица, но даже не имъеть ни малъйшаго понятія объ его затвяхъ, а между твмъ обо всемъ этомъ онъ сообщиль немедленио въ Петербургъ, прося укаванія, какъ следуеть ему поступить въ настоящемъ случав.

Въ Петербургъ Лефорть продолжаль действовать тайкомъ въ пользу графа Саксонскаго. Хотя онъ, чтобы усилить желаніе Морица-овладёть Курляндіею, и сообщиль въ Дрезденъ о возможности брака Морица съ Елисаветой Петровной, но тъмъ не менъе Лефорть котъмъ придерживаться постепенности и потому, прежде всего, черезъ одну придворную даму, свою близкую пріятельницу, постарался разв'вдать о мижнік герцогини относительно брака си съ Морицомъ. Отвъть на это быль дань въ благопріятномъ смыслё и Лефорту казалось, что все дело устроится легко и скоро. Положение дель въ Курляндіи предвіщало то же самое. Нікоторые курляндскіе дворяне обратили вниманіе на Морица, какъ на такое лицо, которое могло бы быть преемникомъ фамиліи Кеттлеровъ н делегаты этой партін дворянства отправились въ Варшаву, чтобы тамъ лично переговорить съ Морицомъ о предстоящемъ его избраніи въ герцоги.

Въ Петербургъ не усиъли еще сообразить окончательно на счеть того, какой следовало бы дать ответь на запросъ князя Дологорукова, когда русскій резиденть въ Митав'в, Бестужевъ-Рюминъ, уведоминъ петербургскій кабинетъ, что въ Митаву прітажаль агенть короннаго гетмана Поцея съ цълью провъдать тамъ, будуть ли курляндцы согласны избрать Морица въ герцоги и не будеть ин вдовствующая герцогиня противиться вступленію съ нимъ въ бракъ? Съ своей стороны представители курляндского дворянства заявили Вестужеву, что они желають имъть герцогомъ Морица съ темъ условіемъ, чтобы онъ женился на Аннъ Ивановнъ. Что же касается короля Августа II, то онъ торониль Морица повздкою въ Петербургъ, хотя король, какъ доносиль князь Долгоруковъ императрицъ, «не желая озлобить Ръчь Посполитую, ничего явно въ пользу Морица дълать не хочеть, и что по сіе время дълается, король отъ всего отрекается и хочеть помогать только подъ рукою разными способами».

Мы уже зам'втили, какіе виды им'вла на Курляндію Річь Посполитая и потому притворный образь дійствій Августа II вполнів понятень. Король оставался візрень этой двуличной политиків, и потому, когда въ Варшаву изъ Митавы пришли вполнів благопріятныя для Морица вісти, онь, для виду, самымъ положительнымъ образомъ запретиль Морицу їхать

въ Курляндію. Морицъ, однако, не думаль вовсе повиноваться родительскому запрету и, какъ будто, тайкомъ ускользнуль изъ Варшавы. Онъ отправился прямо въ Митаву и, прибывътуда, немедленно представился герцогинъ и съ перваго же свиданія успъль чрезвычайно понравиться ей.

Нельзя, однако, сказать, чтобы, при всёхъ стараніяхъ Лефорта, дізо Морица шло въ Петербургі также удачно, какъ пошло оно въ Митавъ. 16 мая 1726 года въ верховномъ тайномъ совътъ обсуждался вопросъ объ избраніи его въ герпоги курляндскіе и мнёніе членовъ совёта клонилось къ тому, что такое избраніе не следуеть допустить по многимъ причинамъ. При этомъ находили, что въ заменъ Морица слъдуетъ пріискать въ кандидаты такого принца, противъ котораго не были бы король прусскій, и король польскій, такъ какъ въ верховномъ совъть несогласіе Августа II на повздку Морица въ Курляндію принималось не за притворство, но за прямодушіе. Разсуждая о подходящемъ кандидать, нъкоторые члены верховнаго совъта указывали, какъ на такого кандидата, на двоюроднаго брата герцога голштинскаго, втораго сына умершаго епископа любскаго. Императрица Екатерина I, чрезвычайно благоволившая къ голштинскому дому, одобрила мнъніе совъта. Такимъ образомъ, Морицъ потериълъ въ Петербургъ ръшительную неудачу и, вслъдствіе состоявшагося въ этомъ смыслъ опредъленія верховнаго тайнаго совъта, къ Бестужеву-Рюмину быль 31 мая отправлень въ Митаву указъ, въ которомъ противъ избранія Морица приводились слъдующія соображенія:

Морицъ, находясь въ рукахъ короля, своего отца, принужденъ будетъ дъйствовать согласно личнымъ его видамъ, и чрезъ это король получитъ болъе способовъ для приведенія въ исполненіе своихъ намъреній въ Польшъ, а намъренія эти, какъ Россіи, такъ и всъмъ сосъднимъ съ Курляндіею державамъ, могутъ быть иногда очень противны, отъ чего и для самой Курляндіи могутъ быть разныя невыгодныя послъдствія. 2) Между Россіею и Пруссіею существуетъ соглашеніе на счетъ того, чтобъ удержать Курляндію при прежнихъ ея правахъ. Россія не хочетъ навязать курляндскимъ чинамъ герцога изъ бранденбургскаго дома; но если они согласятся на избраніе Морица, то прусскій дворъ будетъ негодовать за предпочтеніе, оказанное Морицу передъ принцемъ изъ этого дома, и тогда Курияндія не будеть им'єть покоя со стороны Пруссіи, которая скор'є согласится, чтобъ Курияндія была разділена на воеводства, нежели допустить возведеніе въ герцоги саксонскаго принца. Поляки никогда не позволять, чтобъ Морицъ быль избранъ герцогомъ курияндскимъ и помогаль отцу своему въ его замыслахъ относительно Річи Посполитой.

Всъ эти соображенія, клонившіяся очевидно не въ пользу Курляндін, были сообщены черезъ Бестужева курляндцамь, но не имъли на нихъ никакого вліянія. Депутаты, съвхавшіеся на митавскій сеймъ, отвічали, что сама Россія обіщала Курляндіи сохранить за нею ея прежнія права, что теперь, избирая Морица, они поступають въ силу этихъ правъ, которыя, какъ они надъятся, не откажется охранить за неми и сама императрица и потому позволить герцогинъ Аннъ вступить въ бракъ съ графомъ Морицомъ. Къ этому депутаты добавляли, что если они упустять настоящій благопріятный случай, то Курляндія, по смерти герцога Фердинанда, поступить въ полную зависимость Польши и будеть раздёлена на воеводства, такъ что даже исчезнеть и самое имя герцогства курляндскаго. Въ виду всего этого, сеймъ, 28 іюня 1726 года, единогласно избралъ герцогомъ Морица, графа Саксонскаго. Герцогиня Анна Ивановна, полюбившая уже Морица, хлопотала съ своей стороны о томъ, чтобъ устранить препятствія къ избранію Морица и чрезъ Меншикова и Остермана просила согласія императрицы на вступленіе съ нимъ въ бракъ.

Пруссія также была противъ избранія Морица, а герцогъ Фердинандъ, оскорбленный этимъ избраніемъ, предложиль въ преемники себѣ принца гессенъ-кассельскаго. Хотя императрица и намѣревалась доставить Курляндію герцогу голштинскому, но у него въ Петербургѣ явился новый противникъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, возобновившій свои прежнія искательства въ Курляндіи. Вторичную свою попытку онъ началь тѣмъ, что послаль въ Варшаву къ князю Василю Лукичу Долгорукову, 2-го апрѣля 1726 года, слѣдующее письмо: «Г. Бестужевъ изъ Митавы пишетъ, что королевское величество польскій предлагаль курляндскому управительству, дабы выбрало кого желають въ князи курляндскіе, а понеже

тогда, когда я первый разъ имъть маршъ въ Помераніи, многіе знатные изъ шляхества курляндскаго меня желали въ князи, а господинъ фельдмаршаль Флемингъ и дворъ королевской къ тому въ тв времена были склонны: того ради вашего сіятельство, какъ истиннаго моего друга, прошу, изволите въ семъ случав мнв помогать и моею персоною у тамошнихъ министровъ, какъ наилутче къ тому рекомендовать, и господамъ Флемингу и Шембеку, или кому ваша личность за потребно разсудить, нъкоторую денежную сумму отъ меня объщать, дабы въ томъ помогли и надъюсь, что его королевское величество за ихъ протекцію тую милость мнв явить изволить паче егда върностію моею и услугами обнадеживанъ будеть».

Чтобы поправить въ Курляндіи дёла сообразно съ видами Россіи, туда, подъ благовиднымъ предлогомъ, былъ отправленъ самъ искатель герцогской короны — князь Меншиковъ, а въ помощники ему былъ вытребованъ поспёшно изъ Варшавы князь Василій Лукичъ Долгоруковъ. При этомъ предполагалось, въ случаё, если курляндцы откажутся избрать герцогомъ князя Меншикова, предложить имъ герцога голштинскаго, къ этимъ двумъ кандидатамъ со стороны Россіи были прибавлены еще два принца гессенъ-гамбургскіе, состоявшіе въ русской службё.

Такимъ образомъ, у Морица разомъ, со стороны одной только Россіи, явились четыре соперника и, повидимому, самымъ опаснымъ изъ нихъ былъ князь Меншиковъ, который основывалъ, между прочимъ, право своего избранія въ герцоги курляндскіе на причисленіи своемъ, по владѣнію маетностями въ Польшѣ, къ тамошнему шляхетству и предполагалъ, что поляки менѣе всего окажутъ сопротивленіе его выбору, будучи довольны тѣмъ, что въ курляндскіе герцоги избирается не какой нибудь нѣмецкій принцъ, но польскій шляхтичъ.

Прітхавъ въ Митаву, князь Долгоруковъ объявиль курляндцамъ волю императрицы объ избраніи или князя Меншикова или герцога голштинскаго и объ устраненіи во всякомъ случать графа Морица. Въ отвтть на это сеймовый маршаль возразиль Долгорукову, что избраніе Морица дёло окончательно ртшенное, что сеймъ разътхался и опредёленія его отмтнить никакъ нельзя. Что же касается князя Меншикова, то онъ избранъ быть не можеть, потому что онъ не нѣмецкаго происхожденія и не лютеранскаго закона. Герцога же голштинскаго нельзя избрать потому, что ему только 13 лѣть отъ роду и, слѣдовасельно, онъ долгое еще время будетъ безполезенъ для страны. Въ добавокъ къ этому, маршалъ сослался и на то еще, что сеймъ не можетъ избирать никого безъ предварительнаго соизволенія короля польскаго. По всему видно было, что курляндцы намѣревались отстаивать упорно сдѣланный уже ими выборъ, но гроза продолжала собираться надъ Морицомъ.

На пути въ Митаву, князь Меншиковъ встрётился въ Ригв съ герцогинею Анною Ивановною и въ письме своемъ къ императрице сообщилъ любопытныя сведенія объ этой встрече. Изъ письма оказывалось, что герцогиня повела бесерду съ княземъ Меншиковымъ о курляндскихъ делахъ съ глазу-на-глазъ «съ великою слезною просьбою», объ утверженіи герцогомъ курляндскимъ графа Морица и объ исходатайствованіи ей у императрицы дозволенія вступить съ нимъ въ бракъ.

Письмо свое князь Меншиковъ оканчиваеть заявленіемъ. что герцогиня, выслушавъ его доводы, «разсудила все то свое намереніе оставить и наивящше желаеть, дабы въ Курляндіи быть герцогомъ ему, князю Меншикову, понеже, какъ онъ писалъ, — она въ владъніи своихъ деревень надъется быть спокойна, ежели же кто другой будеть избрань, то она не можеть знать, ласково-ль съ нею поступать будеть?» Вмъсть съ тымъ герцогиня просила Меншикова о пощадъ Бестужева, который обвинялся въ томъ, что «чинилъ факціи». Условіемъ такой пощады Меншиковъ поставиль герцогинъ, чтобы она «черевъ трудъ свой Морицово избраніе опровергла», на что, по словамъ Меншикова, она «съ великою охотою склонилась» и съ этою цёлью тотчась же поёхала въ Митаву. Въ помощь Меншикову и нъсколькими днями ранъе его прівхаль въ Митаву князь В. Л. Долгоруковъ. Онъ потребоваль отъ имени императрицы уничтоженія Морицова избранія, предложивъ въ кандидаты Адольфа-Фридриха герцога голштейнъ-глюксбургскаго, ландграфа Георга гессенъ-касельскаго, и преимущественно князя Меншикова.

И такъ, Морица постигла вдругъ самая печальная участь:

невъста его не только что измънила ему, но и взялась противодъйствовать его честолюбивымъ замысламъ.

Извъстивъ императрицу объ отказъ герцогини отъ брака съ Морицомъ и нажаловавшись на Бестужева, не дъйствовавшаго въ его пользу, Меншиковъ отправился самъ въ Митаву, приказавъ предварительно отряду русскихъ войскъ, подъ начальствомъ генерала Урбановича, занятъ столицу герцогства. За самимъ же княземъ Меньшиковымъ двигалось 12,000 русскаго войска: Морицъ, однако, не смутился и, считая избраніе свое дъломъ поконченнымъ, увъдомилъ о немъ сосъднихъ государей, а въ числъ ихъ и императрицу Екатерину.

Независимо отъ противодъйствія со стороны русскихъ и поляки протестовали противъ избранія Морица въ прокламація, написанной на латинскомъ языкъ и присланной въ Митаву. Прокламація эта была издана отъ имени короля Августа II, и въ дополненіе къ ней явилась еще протестація герцога Фердинанда; но все это не имъло никакихъ послъдствій: курляндцы стояли на своемъ, признавая избраніе Морица и законнымъ и дъйствительнымъ.

# III.

Предполагаемые браки Морица.—Встрвча его съ княземъ Меншиковымъ.— Взаимная между ними сдёлка. — Отъйздъ Меншикова изъ Митавы.—Перемвна въ политикъ русскаго двора.—Отношенія Морица къ князю Долгорукову.—Обвиненіе Вестужева-Рюмина по курляндскимъ дъламъ.

Между тёмъ Лефортъ продолжаль по прежнему быть дёятельнымъ сватомъ Морица и имёя въ виду, что бракъ его съ Анной Ивановной уже не состоится, предлагалъ Морицу въ замёнъ герцогини другихъ невёстъ и, съ цёлью устроить свадьбу Морица, зазывалъ его въ Петербургъ. Морицъ, однако, не спёшилъ на этотъ вовъ и, повидимому, надёялся упрочиться въ Курляндіи посредствомъ брачнаго союза съ герцогиней, которою, — какъ доносилъ Бестужевъ въ Петербургъ, курляндцы были очень довольны. Еще до пріёзда въ Митаву, онъ думаль объ этомъ и къ одному изъ своихъ агентовъ, Карпу, писаль, по донесенію Бестужева, слёдующее: «дёлайте часто ей свои куръ, но, впрочемъ, ни въ чемъ себя не открывайте, но подъ рукой ищите у ней вывъдать, не имъеть ли она отдаленія отъ намъренія супружества; съ господиномъ гофмаршаломъ Бестужевымъ учинитесь другомъ и ищите чрезъ него оное дъло трактовать».

Въ письмъ къ своему другу, графу Фризену, Морицъ, отъ 1-го іюля, извъщаль его о своемъ избраніи въ преемники герцогу Фердинанду, прибавляя, что хотя онъ, Морицъ, и имъль многихъ соискателей, но что въ отношеніи къ нему курляндцы остались непоколебимы, такъ что ни ласки, ни угровы не повліяли на нихъ и избраніе его состоялось единогласно. Онъ разсказываль и о томъ еще, что гетманъ Поцей составиль въ пользу его въ Литвъ сильную партію и надъялся, что король, внявъ настоятельнымъ представленіямъ курляндцевъ, согласится, наконецъ, исполнить ихъ единодушное желаніе. Морицъ полагалъ, что если поляки нападутъ на него, то русскіе и пруссаки помогуть ему 11 или 15 тысячами войска. Поддержка со стороны польскихъ протестантовъ входила также въ соображенія Морица. Самъ же онъ полагаль составить въ Курляндіи милицію изъ 10 и даже изъ 20,000 человъкъ. Такое же количество онъ думалъ получить и отъ русскихъ въ случат женитьбы или на вдовствующей герцогинъ или на Елисаветъ Петровнъ; но всъмъ этимъ столь отраднымъ надеждамъ не суждено было осуществиться, хотя 5-го іюля была уже подписана представителями дворянства хартія, окончательно опредълившая отношенія Морица къ Курляндіи.

На другой день по прівздв Меншикова въ Митаву, Морицъ представился ему и князь первый, при посредствв переводчика, завель съ нимъ рвчь о курляндскихъ двлахъ. «Императрица желаеть, говорилъ Морицу Меншиковъ, чтобъ курляндскіе чины собрались снова и произвели новый выборъ, который можеть пасть или на меня или на герцога голштинскаго, или на одного изъ принцевъ гессенъ-гамбургскихъ. Единственно для этого двла я и въ Митаву прівхалъ», — добавилъ онъ. Въ свою очередь, Морицъ попытался, было, возражать ему, замвчая, что сеймъ кончился и депутаты разъвхались, что сеймъ выбралъ его, Морица, и затвмъ нельзя избирать когонибудь другаго, и что если курляндцевъ принудятъ къ новымъ выборамъ-силою, то такіе выборы потеряютъ всякое значеніе.

Продолжая разговоръ въ этомъ смыслѣ, Морицъ замѣтилъ князю Меншикову и о той опасности, какая угрожаетъ Курляндіи со стороны Рѣчи Посполитой, а также намекнулъ и о возможности завоеванія ея русскими. «Ничего этого не будеть!» — перебилъ Меншиковъ. — «Что же, однако, будетъ съ Курляндіею»? — спросилъ Морицъ. «Она не можетъ искать ничьего покровительства кромѣ русскаго», — отвѣчалъ Меншиковъ. Въ тотъ же день онъ призвалъ къ себѣ сеймоваго маршала, канцлера и нѣкоторыхъ депутатовъ и объявилъ имъ о необходимости произвести новые выборы, угрожая, въ противномъ случаѣ, имъ Сибирью, а Курляндіи — введеніемъ въ нее 20,000 русскаго войска.

Такой разсказъ о свиданіи князя Меншикова сообщаєть г. Соловьевъ на основаніи русскихъ архивныхъ источниковъ. Съ своей же стороны Морицъ, въ письмѣ къ графу Рабутину, австрійскому посланнику въ Петербургѣ, передавалъ о своихъ сношеніяхъ съ Меншиковымъ, между прочимъ, слѣдующее:

«Меншиковъ явился сюда какъ властитель рода человъческаго. Онъ быль очень изумлень, увидавь, что ничтожныя творенія на столько неосмотрительны и такъ мало понимають свои выгоды, что отказываются оть чести быть управляемыми имъ и темъ самымъ не стараются загладить позоръ произведеннаго ими выбора. Они самымъ почтительнымъ обравомъ заявили ему, что не могуть получать отъ него прикаваній; на это онъ отвъчаль имъ, что они сами не знають, что говорять, и что онъ хочеть доказать имъ это палочными ударами. Такъ какъ я, —продолжалъ Морицъ, —вовсе не желаю быть убъжденнымъ такимъ способомъ и такъ какъ дъло идеть о томъ, чтобы спровадить его въ Ригу, то я придумываль для этого всевозможные извороты, и не зная какъ бы благовидно предложить ему 100,000 руб., сказаль, что тоть изъ насъ двоихъ, кто будетъ утвержденъ королемъ польскимъ въ званіи герцога курляндскаго, дасть эту сумму другому. Онъ ударилъ по рукамъ и попросилъ у меня рекомендательное письмо къ королю. Признаюсь, что я никакъ не ожидалъ подобнаго предложенія, оно показалось мнъ страннымъ и слишкомъ забавнымъ для того, чтобы я отказался отъ него. Онъ сказаль мнъ, что изъ этого письма извлечеть большую выгоду и что станеть смотръть на него какъ на безусловную мою уступку».

Вслъдствіе этого, Морицъ тотчасъ же написаль къ Августу II требуемое Меншиковымъ рекомендательное письмо, такого содержанія: «Князю Меншикову довольно извъстны тъ милости, которыми ваше величество удостоиваете меня, почему онъ и полагаеть, что вы сдълаете что нибудь по моей покорнъйшей просьбъ. Онъ желаеть, государь, чтобы я обратилъ ваше вниманіе на его интересы и такъ какъ я хочу удостовърить его въ томъ, что они мнъ очень близки, то и прошу ваше величество имъть о нихъ особое попеченіе».

Заручившись этимъ письмомъ, Меншиковъ сталъ поступать самовластно, и въ Митавъ распространился слухъ, что онъ велъль доставить туда военные снаряды съ цълью произвести ночное нападеніе на Морица. Прежніе біографы Морица передають, что такое нападеніе произошло на самомъ дълъ, что Морицъ геройски отбивался отъ русскихъ и навърно быль бы захвачень русскими, если бы не быль поддержань дворцовой стражей, присланной для выручки его герцогиней Анной Ивановной. По другому разсказу, Морицъ былъ спасенъ отъ бъды бывшею у него въ гостяхъ какою-то митавскою дъвицею, которая переодълась въ его платье и была взята въ плънъ, вмъсто него. Разсказъ этотъ дополнялся тъмъ, что захватившій упомянутую дъвицу русскій офицеръ такъ плънился ею, что не замедлиль жениться на ней. Въ стать в своей «Князь Меншиковъ и графъ Морицъ Саксонскій», г. Щебальскій сообщаеть подробности ночнаго нападенія Меншикова на Морица и, не находя упоминанія о такомъ фактъ въ донесеніяхъ князя Долгорукова, объясняеть это тёмъ, что Долгорукову и нельзя было доносить о такомъ вопіющемъ беззаконіи. «Между тімь, заключаеть г. Щебальскій, въ иностранныхъ извъстіяхъ происшествіе это описано очень обстоятельно, даже съ указаніемъ числа, когда оно случилось, именно 17-го іюля, т. е. ввечеру, передъ отъбздомъ герцогини въ Петербургъ и мудрено заподозрить достовърность извъстія».

Теперь всё такого рода разсказы должно признать досужимъ вымысломъ. Самъ Морицъ въ письмё къ графу Фривену разсказываетъ, что послё свиданія его съ Меншиковымъ

до него дошли слухи, будто бы Меншиковъ хочеть расправиться съ нимъ особымъ способомъ. Морицъ не хотъль отдаться въ руки своему врагу и съ немногими своими приверженцами приготовился къ отчаянному отпору. Дворяне, оставшіеся еще въ Митавъ, съ полною готовностью присоединились къ нему, горожане, съ своей стороны, предувъдомили его обо всемъ происходившемъ и Морицу бъло извъстно, что русскіе драгуны получили приказаніе привести въ порядокъ оружіе и быть каждую минуту готовыми състь на коней. Небольшое войско Морица не растерялось, и онъ быль убъжденъ, что если на него будеть произведено нападеніе, то оно не пройдеть безнаказанно для его непріятелей. «Мы провели эту ночь, говорить въ заключение Морицъ, довольно весело для людей, которымъ угрожаеть опасность. По всей въроятности приказъ быль отданъ драгунамъ только для безопасности какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ начальниковъ». Другіе документы дрезденскаго архива подтверждають также, что никакого во-оруженнаго нападенія со стороны Меншикова не было.

Видя неопреодолимое упорство курляндцевь, Меншиковъ выталь изъ Митавы 12-го іюля, оставивъ тамъ князя Долгорукова, который послт отътада Меншикова быль поставлень въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Присылаемыя къ нему отъ свътльтинаго князя депеши требовали, чтобы онъ усердно и неутомимо дъйствоваль въ пользу кандидатуры Меншикова, а въ депешалъ, приходившихъ въ Митаву отъ имени императрицы внушалось ему, чтобы онъ поступалъ осторожно и не запутываль дъла. Вслъдствіе такихъ противоположныхъ требованій, князь Долгоруковъ дъйствоваль неръшительно и только подъ рукою распускаль слухи объ угровахъ Курляндіи со стороны Россіи, въ случать, если сеймъ будеть поддерживать избраніе Морица, а не склонится на сторону князя Меншикова.

Такую перемёну въ политике петербургскаго кабинета покойный Соловьевъ объясняеть тёмъ, что когда 3-го іюля князь Меншиковъ даль знать въ Петербургъ о своихъ крутыхъ распоряженіяхъ, то тамъ разсердились за это, находя, что образъ дёйствій князя можетъ повлечь къ большимъ непріятностямъ при тогдашнихъ отношеніяхъ Россіи къ Польшё. Кромё того, герцогиня Анна Ивановна, пріёхавшая въ это



время въ Петербургъ, усиливала въ тамошней правительственной средв раздражение противъ Меншикова своими жалобами на его своеволіе. Подъ вліяніемъ всего этого, императрица писала Меншикову: «Мы вполив одобряемъ объявленіе, сдвланное вами графу Морицу и курляндскимъ чинамъ, что мы избраніемъ графа Морица очень недовольны и не можемъ согласиться на него, какъ на противное правамъ Ръчи Посполитой. Что же касается до того, что вы принудили ихъ собрать новый сеймъ для избранія кандидатовъ, по предложенію князя Василія Лукича, то мы не знаемъ будеть ли это полезно нашимъ интересамъ и нашимъ намфреніямъ: мы избраніе графа Мориса особенно опорочили тімь, что оно совершилось вопреки правамъ Рвчи Посполитой, и если принуждать курляндскіе чины къ новымъ выборамъ, то Річь Посполитая ва это на насъ можеть озлобиться и курляндскіе чины станутъ говорить, что будто они силою принуждены къ новому избранію и чтобъ этимъ не сділать нашимъ наміреніямъ остановки и вдругъ не затвять безвременной ссоры съ королемъ и Рѣчью Посполитою. Поэтому, пока вы тамъ будете, надобно вамъ разсуждать и совътоваться съ княземъ Василіемъ Лукичемъ, который состояніе этого діла въ Польші лучше знаеть и поступайте съ общаго съ нимъ согласія какъ полезнъе будеть нашимъ интересамъ, чтобъ безвременно съ Ръчью Посполитой въ ссору не вступать; и если Ръчь Посполитая взглянеть враждебно на новые выборы, то не лучше ли будеть сперва жлопотать въ Польштв, чтобы Рвчь Посполитую къ нашимъ намереніямъ склонить, ибо потомъ легко будеть чины курляндскіе и добрымъ способомъ привести къ тому, что будеть сочтено для насъ полезнымъ. Хотя вы пишите, чтобы вамъ побыть еще тамъ, пока сеймъ окончится и хотя это было бы недурно, однако и здёсь вы надобны для совета о некоторых новых и важных делах, особенно о шведскихъ, ибо пришла въдомость, что Швеція къ гановерцамъ пристаетъ: по этому вамъ долго медлить тамъ нельзя, но возвращайтесь сюда».

Меншиковъ исполнилъ это приказаніе и 21-го іюля быль въ Петербургъ.

Изъ свъдъній, собранныхъ г. Веберомъ въ дрезденскомъ архивъ, видно, что и король Августъ II принесъ жалобу на

дъйствія Меншикова и Долгорукова въ такомъ-же смыслъ. Король соглашался, что курляндцы поступили незаконно, избравъ герцога, но въ то-же время спрашивалъ, по какому праву Меншиковъ такъ самовольно распоряжался на территоріи подвластной Польшъ и полагаль, что какъ Меншиковъ, такъ и Долгоруковъ поступали вопреки воли государыни, почему и просиль, чтобы она заявила объ этомъ. Очевидно, что по-Меншикову упомянутаго письма императрица сылкою къ удовлетворяла желанію короля, и такое письмо не могло подать никакого видимаго повода къ обличенію государыни въ двоедушіи, такъ какъ князь Меншиковъ былъ оффиціально посланъ въ Курляндію не по тамошнимъ дъламъ, но только подъ предлогомъ осмотра войскъ для предосторожности отъ англійской и датской эспадръ.

Долгоруковъ видался съ Морицомъ, съ которымъ былъ внакомъ еще и прежде въ Варшавъ и который, какъ казалось, мало заботился о томъ, что дълалось около него. Однажды. когда они охотились вмъстъ, Долгоруковъ сказалъ Морицу: «Мнъ будетъ очень прискорбно, любезный графъ, если я получу приказаніе о немедленномъ удаленіи васъ изъ Курляндіи». На это Морицъ отвъчалъ, что подобныя предложенія дълаются не иначе, какъ «со штыкомъ на ружьт», а въ письмъ своемъ къ графу Фризену, отъ 27-го іюля 1728 года, онъ писалъ, что положеніе его день ото дня дълается забавнъе, но что онъ все-таки идетъ прежнимъ путемъ, и что Меншиковъ уъхалъ изъ Риги въ Петербургъ «съ носомъ».

Хотя, какъ видно изъ письма императрицы къ Меншикову, поводомъ къ удаленію его изъ Курляндіи послужило нежеланіе государыни ссориться съ Польшею изъ-за курляндскихъ дёлъ, но тёмъ не менёе отозваніе Меншикова Веберъ приписываеть вліянію Анны Ивановны и Елисаветы Петровны, которыя, будто-бы не зная, что онё соперницы между собою по любви къ Морицу, ходатайствовали въ пользу его у императрицы. Такое соображеніе, едва-ли, впрочемъ, основательно потому, что одновременно съ Меншиковымъ былъ вызванъ изъ Митавы и Бестужевъ, подозрёваемый въ доброжелательствё новоизбранному герцогу. Въ указё объ этомъ говорилось: «нынё курляндскія дёла находятся въ великой конфузіи и не можемъ знать, кто въ томъ дёлё правъ или виновать, того ради над-

лежить немедленно освидътельствовать и изслъдовать о поступкахъ тайнаго совътника Бестужева, что онъ, будучи въ Курляндіи, все ли по указамъ чиниль, и потомъ у рейхсмаршала нашего князя Меншикова и у дъйствительнаго тайнаго совътника князя Долгорукаго взять на письмъ рапорты на указы наши и освидътельствовать, что будучи въ Курляндіи, все ли они тако чинили, какъ тъ наши указы повелъвали».

По полученій этого указа, князь Долгоруковь для личныхь объясненій отправился 26-го іюля изъ Митавы въ Петербургъ.

Замъчательно, что верховный тайный совъть оправдаль Бестужева. Это было 2-го августа, но на другой день сама императрица присутствовала въ совътъ и объявила, что, по ея мивнію, Петръ Бестужевъ въ курляндскихъ двлахъ «не безъ вины, такъ какъ указы посланы были съ осмотреніемъ и еслибы по нимъ поступлено было, то бы ни до чего не дошло». Тъмъ не менъе дъло о Бестужевъ она приказала прекратить. Спустя три дня послъ этого, т. е. 6-го августа, въ совъть обсуждала императрица вопрось о томъ, «какъ несостоятельно желаніе князя Меншикова, ея в'врноподданнаго, быть герцогомъ курляндскимъ, до чего, конечно, ни поляки, ни король допустить не могуть». Поэтому императрица приказала: «послать въ Варшаву къ своему послу Михайлъ Бестужеву, заступившему тамъ мъсто князя Долгорукаго, указъ, чтобы онъ больше о князъ Меншиковъ при дворъ польскомъ не предлагалъ, но старался бы о другихъ кандидатахъ, и если польскій дворъ ихъ не приметь, то дать на его волю, кого самъ захочетъ, кромъ Морица и принца гессенъ-кассельскаго».

Изъ этого видно, что съ устраненіемъ кандидатуры князя Меншикова, въ Петербургѣ не думали о совершенномъ прекращеніи русскаго вліянія на курляндскія дѣла и непосредственное веденіе ихъ поручено было графу Дивьеру, который съ этою цѣлью и отправился въ Митаву.

### IV.

Намеренія польских магнатов относительно Курляндій.—Противодействіе саксонских министров планам Морица.—Постановленіе гродненскаго сейма.—Разсчеты Морица на Россію.—Посылка Ягужинскаго въ Гродно.—Дивьера въ Митаву.—Инструкція, данная Дивьеру.

Положеніе Морица въ Курляндіи было въ это время чрезвычайно непрочно. Не только Россія и Польша, но и Саксонія высказались противъ его избранія въ герцоги. Еще 28-го іюля 1726 года, польскіе магнаты постановили: признать избраніе Морица недъйствительнымъ, а по смерти герцога Фердинанда, присоединить Курляндію окончательно къ владъніямъ Ръчи Посполитой, раздъливъ ее на воеводства. Дълая такое постановленіе, магнаты руководились не только общими политическими соображеніями и правами Польши на курляндскую территорію, какъ на упразднившійся ленъ, но руководились и частными своими интересами. Такъ, съ возникновеніемъ въ Курляндіи, по образцу Польши, воеводствъ, для нихъ открылись-бы тамъ новыя почетныя и выгодныя должности, которыя они заняли-бы сами, оттёснивъ мъстное дворянство. При такомъ образъ дъйствій польскихъ магнатовъ. саксонскіе министры, ближайшіе сов'єтники короля Августа II, единогласно признали, что нътъ никакой надежды поддержать права Морица на Курляндію, что упорство въ этомъ случав со стороны короля могло-бы вызвать противъ него возстаніе польской шляхты, темъ более опасное, что соперникъ его Станиславъ Лещинскій нам'вревается снова оспаривать у него польскую корону. Вследствіе всехь этихь соображеній, въ томъ-же самомъ засъданіи министерской конференціи былъ составленъ королевскій рескрипть, предписывавшій Морицу вытхать немедленно изъ Курляндіи, объявивъ при этомъ курляндцамъ, что они не должны болбе разсчитывать на него. Кромъ того, отъ Морица требовалась безотлагательная присылка избирательнаго акта, состоявшагося 21-го іюля 1726 года. Такимъ образомъ, дъло Морица было проиграно и король, чтобы хотя нъсколько утъщить его въ утратъ курляндской короны, сделаль на рескрипте собственноручную приписку,

въ которой объщаль вознаградить Морица за отказъ отъ · Курляндіи.

Морицъ былъ внъ себя отъ раздраженія и приписывалъ такой кругой поворотъ дъла единственно неблаговолившему къ нему фельдмаршалу Флемингу. Въ письмъ своемъ къ графу Фризену, отъ 20-го октября 1726 года, Морицъ, между прочимъ, писалъ, что даже русскіе министры не были противъ него и внушали королю, чтобъ онъ только выждаль время и что когда между поляками поутихнуть толки о курляндскихъ дълахъ, то все ръшится въ пользу его, Морица. Къ этому Морицъ добавлянъ, что царица хотъла заключить тёсный союзъ съ королемъ Августомъ II для поддержанія своихъ политическихъ видовъ, что съ этою цёлью она намърена была выдать за него, Морица, цесаревну Елисавету Петровну, и что дело это было уже слажено. Далее Морицъ разсказываль въ томъ-же письмъ къ графу Фризену, что посланный имъ, Морицемъ, съ извъщеніемъ обо всемъ этомъ курьеръ быль принять королемъ въ помъстьъ Браницкихъ, Бълостокъ, что тамъ, по поводу этого радостнаго извъстія, пили за здоровье будущей четы и что, къ сожальнію, король, обыкновенно внушавшій молчаніе другимъ, самъ разболталь о сообщеніи, сдъланномъ ему по секрету Морицомъ, и что затъмъ молва о поддержит его кандидатуры на курляндское герцогство Россіею еще болбе усилила волненіе и неудовольствіе среди польскихъ магнатовъ.

Думая одолъть сопротивленіе польских магнатовь, Морицъ отправился на открывавшійся въ то время въ Гроднъ сеймъ. Онь полагаль, что личныя его убъжденія и доводы склонять сеймъ въ его пользу. Но Морицу не удалось осуществить этой попытки, такъ какъ на пути въ Гродну онъ встрътилъ королевскаго гонца, который везъ къ нему упомянутый выше рескриптъ, вызывавшій его изъ Курляндіи. Морицъ созналь тогда всю безполезность своего присутствія на сеймъ и возвратился въ Митаву, хотя и написалъ къ отцу письмо съ изъявленіемъ готовности покориться его воль относительно отреченія отъ герцогства курляндскаго, а 9-го ноября 1726 года гродненскій сеймъ призналь выборъ Морица въ герцоги ничтожнымъ, причемъ Морицъ быль объявленъ изгнаннымъ изъ Курляндіи, а голова его, какъ государственнаго пре-

ступника была оцѣнена, избиратели же его были признаны измѣнниками. Казалось-бы, что, послѣ всего этого, Морицу не оставалось ничего болѣе какъ только поскорѣе выбраться изъ Курляндіи, но въ это именно роковое время въ немъ проявилась пылкая отвага и онъ объявилъ, что будеть защищать свои права съ оружіемъ въ рукахъ и, въ дополненіе къ этой угрозѣ, сообщилъ графу Флемингу, что курляндцы скорѣе рѣшатся умереть, нежели измѣнить ему, и что если Польша будетъ противиться его избранію, то курляндцы предпочтуть ей Россію.

Такъ думалъ Морицъ относительно своихъ интересовъ, но существенный вопрось заключался въ томъ, въ какой мъръ Россія дъйствительно хотъла поддержать ихъ? Мы уже внакомы со сдъланными петербургскимъ кабинетомъ заявленіями противъ избранія Морица; теперь-же, въ виду собиравшагося въ Гроднъ сейма, Россіи приходилось принять относительно курляндскихъ дёль рёшительныя мёры и онё дёйствительно были приняты ею. По опредъленію верховнаго тайнаго совъта, на гродненскій сеймъ быль отправлень Павель Ивановичь Ягужинскій, которому вмінено быдо въ обязанность: «всевозможные труды прилагать, дабы Рѣчь Посполитую не допустить до вредныхъ для Россіи предпріятій относительно Курляндіи; особенно-же не допустить до раздъла Курляндіи на воеводства, также до утвержденія принца Морица и до избранія принца гессенъ-кассельскаго, и въ необходимомъ случав стараться сеймъ разорвать; со стороны ея величества представлять кандидатовъ прежнихъ, кромъ князя Меншикова; если-же польскій дворъ ни на одного изъ кандидатовъ не согласится, то дать на волю, пусть выберуть кого хотять, только-бъ не Морица и не принца гессенъкассельскаго».

Такая слишкомъ опредъленная инструкція, данная Ягужинскому, въ силу которой Морицъ безусловно отстранялся отъ избранія, показываеть, какъ сильно заблуждался онъ относительно желанія петербургскаго кабинета поддерживать его права на курляндскую корону. Въ свою очередь, Ягужинскій дъйствоваль на сеймъ сообразно съ даннымъ ему предписаніемъ и по словамъ его «сколько смысла и силы имълъ, мъщаль всьмъ предпріятіямъ» относительно Курляндіи, несогласовавшимися съ видами русской политики. Что-же касается короля, то онъ и на гродненскомъ сеймъ колебался по прежнему. Изъ донесеній Ягужинскаго видно, что король маниль Ръчь Посполитую объщаніями выдать всъ оригинальные документы, касавшіеся избранія Морица, и не ващищать его, но что онъ ограничивался одними только объщаніями. «Король, добавляеть Ягужинскій, дъйствительно уже намерень выдать оригинальные документы на счеть Морицова избранія, но пріятельницы Морица, находившіяся при король, жена маршала Бълинская и гетманша Поцеиха, слезно просили короля, чтобъ удержался отъ выдачи документовь, въ противномъ случав, говорили эти дамы, его величество получить дурную славу во всемъ свъть, а на споры и шумъ поляковъ смотръть нечего, пошумять и перестануть».

Гродненскій сеймъ окончился 30-го октября и исходъ его, какъ мы уже сказали, былъ крайне неблагопріятенъ для Морица.

Если въ Гродив Ягужинскій действоваль противъ Морица, зато другой русскій агенть въ Митавт, генераль-маюрь графъ Дивьеръ, напротивъ выражаль сочувствіе къ его положенію. Въ секретной инструкціи, данной Дивьеру, поручалось ему: тайнымъ образомъ развъдать, кто изъ курляндцевъ желаетъ присоединенія къ Польшъ, а кто этого не желаеть и кто относится доброжелательно къ Россіи и требуетъ ея покровительства? Дивьеръ долженъ быль также уговаривать курляндскіе чины, чтобъ они кріпко стояли при своихъ правахъ, т. е., чтобы они оставались, какъ и прежде, подъ властію особаго герцога; при этомъ Дивьеру предоставлялось раздавать курляндцамъ, сочувствовавшимъ Россіи, подарки и денежныя дачи. Все это Дивьеръ долженъ былъ дълать какъ можно осторожнъе и скрытнъе. Что же касается Морица, то относительно его не было дано Дивьеру никакихъ инструкцій ни за, ни противъ него, но было сказано только: «также развъдайте о Морицъ, гдъ онъ теперь и въ какомъ положении находится; постарайтесь съ нимъ повидаться и разузнать обо всткъ его намтреніякъ, но чтобы это свиданіе происходило тайнымъ образомъ и не могло возбудить подозрѣнія ни въ полякахъ, ни въ курляндцахъ».

Эта часть инструкціи, какъ мы полагаемъ, указываетъ

на то, что послѣ гродненскаго сейма въ Петербургѣ думали воспользоваться личностью предпріимчиваго Морица, если бы Польша, по смерти герцога Фердинанда, присоединила Курляндію окончательно къ владѣніямъ Рѣчи Посполитой, или если бы тамъ явился кандидатъ еще болѣе, нежели Морицъ, несоотвѣтствовавшій видамъ Россіи.

Дивьеръ, исполняя данную ему инструкцію, отъ 10-го января 1727 года, донесъ императрицъ о свиданіи своемъ съ Морицемъ, сообщая, «что господинъ Морицъ, на сколько это онъ, Дивьеръ могъ примътить, желаеть сильно быть подъ покровительствомъ ея величества и во всемъ полагается на волю государыни». «Когда, писаль Дивьерь, случилось въ разговоръ упоминать о имени вашего величества, то у него ивъ глазъ слевы выступили, замътивъ это раза два и три, я спросиль у него: оть чего это онь плакать хочеть? и онь отвъчаль: сердце у меня болить, что добрые люди обнесли меня государынъ напрасно, много разъ писалъ я ея величеству, чтобъ быть мнв въ Петербургв и донести обстоятельно какъ дъло было, и какъ насъ обнадеживали. Морицъ, продолжаеть Дивьеръ, хочеть просить у вашего величества высокой милости и дать такое объщание въ върности, какое угодно будеть вашему величеству. А если ваше величество подозрѣваете, что онъ можетъ поступить вопреки интересамъ русскимъ, то это дъло не сбыточное, потому что курляндцы не обязаны никому помогать, въ этомъ состоить ихъ право; да хотя бы и хотвли, то не могуть по недостатку средствъ». Къ этому Дивьеръ прибавлялъ, что курляндскіе дворяне почти всв любять Морица и всв, въ честь его, носять такое же платье, какъ и онъ, что Морицъ вздить часто къ нимъ въ деревни и дворяне иногда говорятъ между собою въ компаніяхъ: «надобно намъ за него умереть».

Замъчательно, что на это донесеніе Дивьера послъдоваль ему, относительно Морица, наказъ противоположный прежнему, а именно, не имъть болье свиданій «съ извъстною персоною» и по возможности удаляться отъ него, «чтобъ не нажить подозрънія». Высказываемое здъсь опасеніе подтверждаеть, по всей въроятности, догадку нашу о томъ, что Морицъ, на всякій случай, имълся въ виду у петербургскаго кабинета. Дивьеру внушалось далье, чтобъ онъ обнадежи-

валъ курляндцевъ въ поддержит со стороны Россіи, если они отстаивать свои прежнія права и привилегіи; но будутъ чтобы онъ при этомъ не упоминаль ни о графъ Морицъ, и ни о какомъ-нибудь другомъ кандидатъ. Если же курляндцы стали бы требовать, чтобы Дивьеръ объявиль имъ намъреніе Россіи относительно Морица, то онъ должень быль двумъ или тремъ главнымъ сторонникамъ Морица «въ самомъ высшемъ секретъ» объявить, что Морицъ, поспъщивъ своимъ избраніемъ, самъ виновать въ томъ, что Ръчь Посполитая на последнемъ сеймъ приняла такія строгія противъ него мъры и что если русскіе стануть упоминать теперь о Морицъ, то этимъ только раздразнять поляковъ и побудять ихъ, какъ можно скоръе, привести въ исполнение опредъленіл, постановленныя на гродненскомъ сеймъ. Притомъ, такъ такъ герцогъ Фердинандъ еще живъ, и до смерти его раздълить Курляндію на воеводства нельзя, то и не кстати теперь было бы Россіи ссориться съ Польшею изъ-за Морица. вообще Дивьеру внушалось вести дело такъ, чтобы «курляндцы на своемъ сеймикъ о Морицъ пока помолчали, и выбора не подтверждали и не уничтожали».

# V.

Дѣйствія М. Бестужева-Рюмина въ Варшавѣ по курляндскому вопросу.— Невѣсты, избираемыя Морицу Лефортомъ.—Заочная любовь Елисаветы Петровны къ Морицу. — Противодѣйствіе Россіи пріѣзду польскихъ коммисаровъ въ Курляндію. — Запутанность курляндскихъ дѣлъ. — Докладъ императрицѣ о Морицѣ. — Слухи о предоставленіи Курляндіи молодому князю Меншикову.

Въ Петербургъ взглядъ кабинета на курляндскія дъла значительно измънился противъ прежняго, когда недъйствительность избранія Морица стояла въ главъ требованій петербургскаго двора и когда Михаилу Бестужеву, назначенному посломъ въ Варшаву, на мъсто князя Долгорукова, предписывалось дъйствовать совершенно инымъ образомъ. Бестужевъ долженъ былъ заявить королю, что императрицъ извъстно желаніе Августа II доставить Курляндію «принцу» Морицу, но что императрица не согласна на это для избъжанія ссоры съ королемъ прусскимъ, и въ замънъ Морица,

Бестужевъ долженъ былъ хлопотать о князѣ Меншиковѣ, который теперь былъ окончательно отстраненъ отъ этой кандидатуры. Затѣмъ мы видѣли, что отправленный на гродненскій сеймъ Ягужинскій не долженъ былъ хлопотать о Меншиковѣ, но только противиться избранію Морица, котораго, однако, теперь стали держать какъ запаснаго кандидата на курляндскій престолъ.

Между тъмъ, Лефорть продолжаль, по прежнему, стараться о томъ, чтобы доставить Морицу Курляндію посредствомъ брака его въ Россіи. Относительно сватовства Морица сохранилась въ дрезденскомъ архивъ весьма любопытная переписка. Такъ, Лефортъ безпрестанно настаивалъ, чтобы Морицъ самъ прітхаль въ Петербургъ довершить побъду надъ сердцемъ цесаревны и показаль бы себя тамъ, живя роскошно и весело. По поводу вызова, сдъланнаго Морицу, одинъ изъ саксонскихъ министровъ графъ Мантейфель писаль Лефорту: «dites moi a l'oreille, commbien vous croyez, qu'il faudrait au C. de S. pour gagner les amis en vos cantons»? На этотъ вопросъ Лефорть отвъчалъ: «la chose n'est facile à determiner, il s'agit de savoir si c'est pour Nan (Анна Ивановна) ou pour Lis (Елисавета Петровна). La princesse Elisabeth est une place forte à emporter, mais non impossible, car à l'aide du coffre fort la place se rendra. La duchesse de Courlande coutera mais pas tant. L'on juge icy, que si la princesse Elisabeth manque, l'on serait mieux de s'attacher à la fille de Menzikow, qu'à la duchesse de Courlande, elle aura des éspeces, sera bien fournie».

Наконецъ, если-бы и бракъ съ княжной Меншиковой не могъ почему либо состояться, то Лефортъ предназначалъ Морицу въ невъсты графиню Софью Карловну Скавронскую, фамилія которой такъ быстро возвысилась, вслъдствіе своего родства съ императрицею Екатериною І. Лефортъ полагаль, что государыня, выдавая Скавронскую замужъ за Морица, будетъ вмъстъ съ тъмъ содъйствовать ему въ полученіи герцогства курляндскаго.

При сватовствъ Елисаветы, Лефортъ такъ описываль ее: «она блондинка, не такъ высока ростомъ, какъ ея сестра, и склонна къ тому, чтобы быть болъе дородной (puissante). Она, впрочемъ, стройна и хорошаго средняго роста: у нея

круглое очень миленькое личико, голубые глаза съ поволокой (jus de moineau), прекрасный цвътъ лица и прекрасный бюстъ. Что касается ея нрава и наклонностей, то въ этомъ отношеніи она отличается отъ своей сестры. У нея чрезвычайно игривый (enjoué) умъ, ей все-равно тепло ли, колодно ли, живость дълаетъ ее вътренной; она всегда стоитъ на одной ногъ, не думая ни о чемъ прочемъ и одарена талантомъ передразнивать походку и наружность каждаго. Она не щадить даже самыхъ близкихъ къ ней лицъ, какъ напримъръ герцога голштинскаго. Она говоритъ превосходно по французски, порядочно по нъмецки и по любви ко всему блестящему, кажется, рождена для Франціи».

Быть можеть это самое, хотя и весьма привлекательное съ точки зрѣнія Лефорта, описаніе невѣсты и заставляло Морица, испытавшаго уже порядкомъ горечь брачныхъ узъ, не слишкомъ доискиваться руки бойкой и вътренной цесаревны. Лефорть же, съ своей стороны, умъль, какъ искусный свать, повести дъло такимъ образомъ, что Елисавета заочно влюбилась въ Морица и съ нетерпъніемъ, даже еще болье «avec demangeaison» — какъ выражался саксонскій дипломать ожидала прівзда Морица въ Петербургъ. Она говорила, что не хочетъ подчиниться обыкновенной участи принцессъ, вступая въ бракъ изъ-за государственныхъ видовъ и заявляла, что она выйдеть замужь за того только, кто ей лично понравится, а Морицъ, который по наружности превосходилъ своего отца, слывшаго некогда замечательными красавцеми, могъ смёло разсчитывать на вниманіе къ себё влюбчивой Елисаветы.

Гродненскій сеймъ, разрѣшивъ вопросъ объ изгнаніи Морица изъ Курляндіи, не разрѣшилъ, однако, окончательно вопроса о будущей судьбѣ герцогства и дѣло оставалось запутаннымъ по прежнему, и относительно этого польскіє коммисары должны были договориться особо съ чинами курляндскаго сейма. Россія, разумѣется, не оставляла своихъ видовъ на Курляндію и король Августъ II, въ разговорѣ съ Ягужинскимъ, далъ понять ему, что онъ, король, противъ поляковъ ничего сдѣлать не можеть, но что онъ былъ бы очень радъ, если бы Морицъ иолучилъ помощь со стороны Россіи. Тогда бы и король сталъ дѣйствовать подъ рукою въ его

пользу. Но прежде чёмъ поднять снова вопросъ о Морицё, петербургскій кабинеть началь стараться о томъ, чтобы не допустить въ Курляндію польской коммисіи, которая могла усилить тамъ вліяніе Рёчи Посполитой. Вдовствующая герцогиня была также противъ польской коммисіи въ Курляндіи и отправила въ Варшаву къ Ягужинскому письмо, сообщая, что «при слухахъ о такой коммисіи здёшняя земля въ великую конфузію и дишперацію приходить» и что такая «коммисія» была бы «великое предосужденіе россійскимъ интересамъ». Въ свою очередь и Ягужинскій доносиль, что ему нечего ждать въ Варшавё и что «поляки, видя только словесныя представленія и не опасаясь никакого дёйствія, не могуть быть приведены къ резону».

Путаница по курляндскимъ дъламъ вообще, и въ частности по избранію Морица, усиливалась еще болбе съ измъненіемъ политики дрезденскаго кабинета. Сперва, какъ мы уже замътили, саксонскіе министры настаивали на удаленіи Морица изъ Курляндіи, а теперь графъ Мантейфель поручаль Лефорту передать барону Остерману, что бездъйствіе Саксоніи не следуеть принимать какъ порицаніе действій графа Морица и что саксонскій дворъ желаеть ему успъха, но съ темъ только, чтобы король былъ въ стороне. Къ этому Мантейфель добавляль, что оппозиція шляхты связала королю руки и что его величество вынужденъ даже быль писать императрицъ отъ имени республики, чтобы государыня вившалась въ курляндскія дёла и назначила бы коадъютора герцогу Фердинанду. При этомъ Мантейфель высказывался Лефорту, что коадъюторомъ долженъ быть графъ Морицъ Саксонскій.

31-го декабря 1727 года, князь Меншиковъ, Остерманъ, Апраксинъ и князь Голицынъ, какъ разсказываетъ Веберъ, согласились представить императрицъ докладъ въ пользу Морица съ тъмъ, однако, чтобы король прямо высказался относительно образа своихъ дъйствій, т. е. чтобы онъ гласно ваявиль о томъ, что дълалъ до сихъ поръ только подъ рукою и затъмъ поступалъ бы согласно съ требованіями Россіи.

Лефорть сообщиль объ этомъ своему правительству, но не могъ добиться на свою депешу никакого опредъленнаго отвъта и, ратуя съ прежнимъ усердіемъ за интересы Морица, онъ, согласно дрезденской политикѣ, составилъ планъ о доставленіи ему поддержки со стороны Россіи, но такъ, чтобы при этомъ были оставлены совершенно въ сторонѣ и королькурфирстъ и его министры, но Лефортъ не отступалъ и въ этомъ случаѣ отъ своей главной мысли: онъ думалъ осуществить свое намѣреніе посредствомъ брака, однако и здѣсь его встрѣчала неудача за неудачей.

Предполагаемый имъ бракъ Морица съ Елисаветой какъто не ладился потому уже, что женихъ, вопреки желанію невъсты, не явился въ Петербургъ. Между тъмъ другая невъста ускользнула отъ Морица: въ январъ или февралъ мъсяцъ онъ утратилъ благорасположеніе принцессы Анны Ивановны, приволокнувшись за одною изъ ея фрейлинъ. Третья невъста, графиня Софія Карловна Скавронская вышла замужь за Петра Ивановича Сапъту и, въ добавокъ къ этому, разнеслась въ Петербургъ молва, что сынъ князя Меншикова женится на ея сестръ Екатеринъ Карловнъ и получитъ за нею въ приданое герцогство Курляндское.

# VI.

Заискиваніе Морица у императрицы Екатерины. — Положеніе дёль въ Курляндіи. — Кончина Екатерины І. — Распоряженіе Меншикова объ изгнаніи Морица изъ Курляндіи. — Генералъ Ласси. — Паденіе Меншикова. — Оставленіе Морицомъ Курляндіи. — Новое его сватовство при посредствів Миниха. — Цесаревна Елисавета Петровна. — Дипломатическія сношенія о бракъ съ Морицемъ. — Лефортъ заявляеть о невозможности этого брака.

Поставленный въ неопредъленное, а вмъсть съ тьмъ, и въ затруднительное положеніе, Морицъ задумаль обратиться къ Англіи, объщая ей, если она окажеть ему поддержку, уступить ей одну изъ курляндскихъ гаваней. Вскоръ, однако, Морицъ понялъ всю несбыточность такой сдълки, которая неминуемо бы вызвала сильное сопротивленіе не только со стороны Польши и Россіи, но также и со стороны Швеціи и Австріи, навлекши негодованіе на Морица и въ самой Курляндіи. Затьмъ Морицъ сталъ подумывать о томъ, какъ бы заручиться ему благорасположеніемъ русской императрицы, тьмъ болье, что, какъ казалось, дъла его въ Петербургъ стали принимать лучшій оборотъ.

Что же касается собственно Курляндіи, то тамъ дъла его находились въ следующемъ положении: въ марте 1727 года явился въ Варшаву курляндскій депутать Медемъ просить сеймъ, чтобы онъ отменилъ распоряжение о посылке въ Курляндію польской коммисіи и о сохраненіи за курляндцами ихъ прежнихъ правъ и привилегій безъ всякаго изм'вненія въ прежнемъ порядкъ управленія герцогствомъ. Но всъ представленія Медема не повели ни къ чему, онъ быль арестованъ, а варшавскій сеймъ призналъ курляндцевъ бунтовщиками и не думаль вовсе отмънять постановленія предшествовавшаго сейма. Впрочемъ, изъ донесеній Ягужинскаго и Бестужева можно заключить, что поляки, принимая притворную готовность короля не поддерживать Морица за истинное его намъреніе, стали спокойнъе относиться къ курляндскимъ дъламъ. «О раздъленіи Курляндіи—писали изъ Варшавы въ Петербургъ Ягужинскій и Бестужевъ-поляки больше не думають, хотять оставить тамъ правительство нёмецкое, только не хотять слышать объ избраніи новаго герцога. На наши представленія въ пользу Курляндіи одинъ жестокій отвъть, что мы въ ихъ домашнія дёла не имтемъ права мізшаться». Видя, что Россія не принимаеть нивакихъ решительныхъ мъръ, Морицъ задумалъ утвердиться въ Курляндіи при пособіи Франціи, но версальскій кабинеть вовсе не желаль впутываться въ курляндскія дёла, такъ какъ кардиналь Флери, управлявшій въ то время внішнею политикою Франціи, клоединственно о томъ, чтобы поддержать миръ въ поталь Европъ и устранялся отъ столкновенія даже по такимъ вопросамъ, которые для Франціи были несравненно важнее, нежели избраніе какого-то герцога курляндскаго. Въ концъ апръля 1727 года, Морицъ прівхаль въ Парижъ и увхаль оттуда 2-го іюля, не успъвъ ни въ чемъ. Въ Пильницъ онъ былъ встрвченъ ласково своимъ отцомъ, который, однаво, обязалъ его не говорить ни слова о курляндскихъ дълахъ.

Въ это время онъ узналъ о кончинъ императрицы Екатерины I. Событіе это, какъ писалъ Морицъ своей матери, было для него страшнымъ ударомъ. Морицъ всетаки надъялся на поддержку со стороны государыни, въ тайнъ благоволившей къ нему въ послъднее время. Правда, что и самъ Мозапатат. в загадочи, личности.

рипъ не желалъ прямаго вмъшательства русскихъ въ курляндскія дёла, но всетаки онъ разсчитываль, что русская политика косвеннымъ образомъ повліяеть въ его пользу и предполагалъ, что поляки, видя неръшительность Россіи, сами будутъ колебаться, и переставъ горячиться, не примутъ для изгнанія его изъ Курляндіи крайнихъ мъръ. Теперь же Морицъ предвидълъ, что князь Меншиковъ, сдълавшись полновластнымъ распорядителемъ въ Россіи и мстя за свои прежнія неудачи въ Курляндіи, наложить на нее свою тяжелую, безпощадную руку. Громко заговорили тогда, что князь прочить Курляндію въ приданое своей младшей дочери, и что дъло останавливается только за выборомъ ей жениха. Морицъ, однако, не отвътствоваль видамъ Меншикова и потому, чтобы очистить Курляндію оть претендента, генералу Ласси приказано было двинуть туда до 8,000 русскаго войска и немедленно изгнать Морица.

Испытавъ различныя приключенія, Морицъ къ тому времени возвратился изъ Парижа, черезъ Дрезденъ, въ Митаву тотчась же по своемь прівздв получиль оть генерала Ласси приказаніе оставить безотлагательно столицу герцогства подъ угрозою, что въ случав сопротивленія, ему придется познакомиться съ «очень отдаленною страною», т. е. съ Сибирью. Кръпко надъялся Морицъ на преданность курляндцевъ, ръшившихся на словахъ умереть за избраннаго ими герцога, но когда имъ пришлось доказать это на дёлё, то никто изъ нихъ не явился на выручку Морица. Онъ остался одинъ съ своими телохранителями и горстію волонтеровъ, прибывшихъ къ нему изъ Нидерландовъ. Все войско его состояло изъ 12 офицеровъ, 104 пъхотинцевъ, 98 драгуновъ и 33 человъка его домашней прислуги. Не смотря на такую слабость своихъ военныхъ силъ, Морицъ ръшился сопротивляться и, удалившись на островъ Усмаисъ, окопался тамъ и приготовился къ отчаянному отпору. Въ отвътъ на требованія генерала Ласси сдаться, Морицъ попросиль у него на размышленіе десяти-дневной отсрочки, но она была дана ему только на сорокъ восемь часовъ. Срокъ прошелъ, Морицъ не сдался и русскіе двинулись противъ него.

Извъстно, что Морицъ на полъ битвы отличался безпредъльной личной отвагой, но, вмъстъ съ тъмъ, онъ, какъ

военачальникъ, чрезвычайно дорожилъ своими солдатами и избъгалъ всегда напраснаго кровопролитія. Сопротивленіе русскимъ было бы теперь ничъмъ неоправдываемымъ безразсудствомъ и потому Морицъ, собравъ свою немногочисленную дружину, объявилъ ей, что борьба съ русскими будетъ безполезна. «Что же касается меня — добавилъ онъ; то русскіе не захватятъ меня ни сегодня, ни завтра. Посмотримъ, чтыть все это кончится!»

Сказавъ это, Морицъ сълъ на коня и частію вплавь, а частію въ бродъ добрался до Виндавы. Съ отъёздомъ Морица горсть его прежнихъ защитниковъ сдалась безусловно генералу Ласси, который обощелся съ ними какъ нельзя лучше. Весь багажъ Морица быль захваченъ русскими, за исключеніемъ одной только шкатулки, въ которой заключался актъ объ избраніи его герцогомъ курляндскимъ. Шкатулку эту успёль сохранить Бове, его вёрный служитель.

Отдълавшись отъ Морица, Меншиковъ, при своем необраниченномъ могуществъ въ Россіи, имъль возможность располагать и судьбою Курляндіи, но торжество его было непродолжительно, такъ какъ спустя нъсколько недъль послъ изгнанія Морица изъ Курляндіи, онъ самъ паль съ высоты своего величія. Но участь Морица тъмъ не менъе была ръшена окончательно, такъ какъ по слъдамъ генерала Ласси въъхали въ Митаву польскіе коммисары, не встръчая ни малъйшаго сопротивленія и поспъшили уничтожить всъ слъды избранія Морица. Въ Митавъ былъ собранъ курляндскій сеймъ, который, 15-го сентября 1727 года, также единодушно призналъ незаконнымъ избраніе Морица, какъ единодушно провозгласилъ его герцогомъ курляндскимъ 28-го іюля 1726 года.

Морицъ, изгнанный изъ Курляндіи, отправился въ Нарижъ, гдъ исканія имъ курляндскаго престола не только не доставило ему славы, но даже и извъстности. Теперь для Морица началась томительная скука; онъ только изръдка являлся ко двору и большую часть времени проводилъ или на охотъ или во снъ. «

Но если самъ Морицъ не хлопоталъ болѣе о курляндскомъ герцогствъ, то неутомимый Лефортъ заботился по прежнему

объ его интересахъ, т. е. старался добыть ему это герцогство посредствомъ брака.

Въ началъ 1728 года Лефортъ встрътилъ во дворцъ императора Петра II генерала, впоследствіи знаменитаго фельдмаршала Миниха, который завель съ нимъ ръчь о Морицъ, спросивъ, почему графъ Саксонскій не старается добыть себъ курляндское герцогство? «Но развъ можеть онъ предпринять что-нибудь, не зная напередъ о тёхъ чувствахъ, какія питаетъ къ нему принцесса Елисавета»? замътиль Лефорть. Если только за темъ стало дело, то я завтра же узнаю объ этомъ, отвъчаль Минихъ. На другой день послъ этого -- какъ сообщалъ въ своей денешъ Лефортъ — Елисавета Петровна сказала Миниху, что она относительно Морица не хочеть вступать въ переговоры ни съ какимъ посредникомъ до тъхъпоръ, пока не увидитъ его самого. Обрадованный Лефортъ тотчась же сообщиль объ этомъ Августу II, настаивая на необходимости прівхать Морицу въ Петербургъ. Лефорть подбивалъ къ этому и самого Морица, прибавляя, что если бы ему и не удалось получить ничего особеннаго за Елисаветой Петровной, то она все же и безъ этого весьма завидная невъста потому, что тъ помъстья покойной императрицы, которыя ей даеть теперь императорь, приносять сто тысячь рублей ежегоднаго дохода.

Обыкновенно бываеть такъ, что человъкъ, увлекающійся какимъ нибудь предпріятіемъ, начинаетъ смотръть на него односторонне и ему подъ-конецъ кажется, что решительновсъ люди одинаковаго съ нимъ мнънія. Такъ было и съ Лефортомъ. 23-го января 1728 года нъкто Баконъ, пріятель Морица, отправился изъ Петербурга въ Германію и во Францію и это обстоятельство дало Лефорту поводъ написать на другой день въ Дрезденъ следующія строки: «Нынешняго числа ночью повхаль Баконь къ графу Саксонскому. Все, что было говорено ему при этомъ случав, а также и посившность, съ какою ускоряли его отъйздъ, казалось, подсказывали ему: побзжайте и привезите его, т. е. Морица. По видимому, вся страна говорить въ пользу графа, после того какъ любовь царя перешла на Зыбину» и далве: «о курляндскомъ вопросъ нъть вовсе ръчи, какъ будто его никогда не существовало. Всв кричать: супружество! супружество! У принцессы Елисаветы нътъ недостатка въ женихахъ, кончая герцогомъ Фердинандомъ, который сдълалъ ей предложеніе. Полагають, что графъ понравится царю: онъ охотникъ, любитъ твядить верхомъ, да и по другимъ многимъ качествамъ они сходны между собою».

Графъ Мантейфель усомнился, однако, въ достовърности подобныхъ депешъ Лефорта и нашелъ средство снестись касательно женитьбы Морица на цесаревнъ съ какими-то двумя русскими вельможами, которые дали ему отвътъ въ томъ смыслъ, что надобно быть круглымъ дуракомъ, чтобы посовътовать Морицу ръшиться на такую попытку. Самъ Морицъ раздълялъ теперь этотъ неутъшительный для него взглядъ. «Я не могу—писалъ онъ—отважиться на такія попытки, которыя сдълають меня смъщнымъ и безполезно истомятъ меня и скучнымъ пребываніемъ и продолжительнымъ путешествіемъ».

Лефорть, однако, не унимался и въ теченіе лѣта 1728 года твердиль неустанно друзьямъ Морица: «все идеть превосходно, успѣхъ будеть, пусть графъ Морицъ поживеть въ окрестностяхъ Москвы и будеть готовъ явиться тула по первому призыву, чтобы воспользоваться благопріятнымъ случаемъ». Одновременно съ этимъ Лефортъ сообщалъ множество, и, по всей вѣроятности, если не вполнѣ вымышленныхъ, то, покрайней мѣрѣ, разукрашенныхъ имъ анекдотовъ, которые должны были свидѣтельствовать о нѣжныхъ чувствахъ Елисаветы къ Морицу.

По разсказу Лефорта, когда король-курфирсть, въ сентябръ 1728 года, прислаль въ подарокъ Елисаветъ Петровнъ великолъпный фарфоровый сервизъ, то одно лицо изъ свиты цесаревны сказало при этомъ: вотъ первый подарокъ, который ваше высочество получили отъ коронованной особы. — Это правда, отвъчала цесаревна, но я желала бы получить отъ короля другой подарокъ. — Какой-же? — Мужа. Потомъ, какъ разсказываетъ Лефортъ, въ декабръ того же года, одинъ изъ друзей Морица, какой-то Френезъ, написалъ къ своей знакомой придворной дамъ, госпожъ Рамъ, письмо, прося ее провъдать о чувствахъ цесаревны къ Морицу. Елисавета Петровна попросила это письмо у госпожи Рамъ и была очень довольна имъ. Вслъдъ за тъмъ, она пригласила къ себъ Лефорта и, въ присутстви госпожи Рамъ, сказала ему: «не пе-

редавайте графу Саксонскому, что я читала письмо его друга, но напишите ему, что я была бы очень рада видъть его».

Пефортъ до такой степени усердно сваталъ Морицу Елисавету, что, наконецъ, самъ король нашелся вынужденнымъ
послать ему меморандумъ, въ которомъ, упоминая о предположеніяхъ Лефорта относительно брака, его величество соглашался на побздку Морица для сватовства въ Россію, объусловливая ее следующими предварительными, положительно
высказанными сообщеніями со стороны свата: 1) Согласнали принцесса Елисавета вступить въ бракъ съ Морицемъ?
2) Изъявитъ ли государь согласіе на этотъ бракъ? 3) Будетъ
ли доставлено Морицу приличное положеніе въ Россіи? и
4) Чтобы отъ самаго короля не требовали пристроить Морица, такъ какъ это не зависитъ отъ его величества.

Въ концъ этого меморандума было прибавлено, что король никакъ не можетъ согласиться, чтобы графъ Морицъ снова началъ рыскать (fase la galopin) и искать приключеній (aventurier), если не будутъ окончательно разъяснены выше приводимыя обстоятельства. Вмѣстѣ съ тѣмъ король предписывалъ Лефорту не давать дальнѣйшаго хода дѣлу и не дѣйствовать отъ имени его величества прежде окончательнаго разъясненія предложенныхъ условій.

Когда, такимъ образомъ, Лефорту пришлось отвѣчать рѣшительно, то онъ далъ совершенно неожиданный оборотъ всему дѣлу. Упомянутый меморандумъ былъ отправленъ къ нему 7-го февраля 1729 года, а вслѣдъ за тѣмъ, 21-го марта, Лефортъ писалъ въ Варшаву, что съ нѣкотораго времени образъ жизни принцессы сталъ таковъ, что друзья Морица совершенно отказались отъ устройства его брака съ нею. Этимъ и окончилось сватовство, тянувшееся въ продолженіе пяти лѣтъ.

# VII.

Договоръ Польши съ Россіею о Курляндіи. — Новая попытка Морица овладёть Курляндскимъ герцогствомъ.—Указъ императрицы Анны Ивановны.—Соперникъ Морица—Биронъ.—Вступленіе на престолъ Елисаветы Петровны.—Вмёшательство Франціи въ курляндскія дёла.—Пріёздъ Морица въ Москву.—Пріемъ его императрицею.—Устраиваемыя для него увеселенія.—Отказъ содёйствовать Морицу въ полученіи Курляндіи—Отъ- вздъ Морица изъ Москвы.

Въ 1733 году умеръ король Августъ II и на мъсто его быль избрань сынь его курфирсть саксонскій, подъ именемъ Августа III. Морицъ не быль въ хорошихъ отношеніяхъ съ новымъ королемъ, и Августъ III съ своей стороны не думалъ вовсе о возстановленіи его правъ на Курляндію. Напротивъ даже, онъ, немедленно, по вступленіи своемъ на польскій престолъ, заключилъ съ Россіею договоръ о сохраненіи политической независимости Курляндіи, какъ при жизни правившаго еще герцога Фердинанда, такъ и при его преемникахъ, правильно избранныхъ. Этимъ договоромъ онъ устранялъ возможность разделенія герцогства Курляндскаго на воеводства, а слъдовательно и ту причину, которая служила главнымъ поводомъ для вмѣшательства Россіи въ курляпдскія дѣла. Затвиъ, такъ какъ избраніе Морица въ герцоги курляндскіе было уже признано неправильнымъ и въ Петербургъ и въ Польшт и въ самой Курляндіи, то о немъ не могло быть и помину.

Когда 4-го мая 1737 года умеръ герцогъ Фердинандъ, последній представитель герцогскаго дома Кеттлеровъ, то вопрось о Курляндіи приближался къ роковой развязке. Морицъ находился въ это время въ Дрездене и попытался было возстановить свои права на герцогскую корону. Онъ обратился къ курляндскимъ чинамъ, собравшимся въ Митаве, съ возваніемъ, въ которомъ, после изъявленія своего соболезнованія о кончине герцога Фердинанда, писалъ: «вы уже предвидели настоящее бедственное положеніе и произвели на этотъ случай выборъ въ мою пользу; такой выборъ долженъ былъ бы получить въ настоящее время свою силу, если бы превратность не была удёломъ человеческихъ действій. Что касается меня, то я увъренъ, вы отдадите мнъ справедливость въ томъ отношеніи, что повърите въ готовность мою умереть, сражаясь за васъ, если нужно будетъ сражаться. Этимъ до нъкоторой степени я отблагодарю васъ за то, что вы для меня сдълали».

Воззваніе Морица осталось безъ всякихъ послъдствій, и онъ, не видя въ Курляндіи никакого движенія въ свою пользу, уталь изъ Варшавы во Францію искать славы на бранномъ полт.

По всей въроятности, къ этому времени относится данный императрицею Анною генералу Ласси указъ, извлеченный изъ дъль Государственнаго Архива покойнымъ профессоромъ И. П. Шульгинымъ и обязательно сообщенный намъ А. А. Майковымъ; въ указъ этомъ объявлялось: «понеже разглашеніе есть, что графъ Морицъ Саксонскій и политическій тайный совътникъ Басовичъ имъютъ въ Москву ъхать, а мы оныхъ людей допустить весьма незаблагоизобретаемъ, того ради повелъваемъ вамъ приказать ихъ секретно въ Курляндіи стеречь и какъ скоро вы о путешествіи ихъ и что оные въ Курляндію прібхали, ув'єдомитесь, то бхать вамъ самимъ немедленно въ Митаву и по прівадв ихъ имъ пристойно внушить, чтобы они продолжение своего пути и прівздъ въ Москву оставили, и лучше бы назадъ возвратились, понеже вы совершенно въдаете, что сей ихъ прівздъ при нынвшнихъ случаяхъ намъ весьма противенъ и неугоденъ будетъ». Если бы они не послушались этихъ внушеній, то Ласси долженъ былъ объявить имъ, что онъ ихъ въ Ригу, а тъмъ менъе еще далъе въ Россію допустить не смъетъ, что онъ и дъйствительно долженъ былъ исполнить. «Сей указъ, сказано было въ заключеніе, содержать про себя одного секретно и никому, кто бы ни быль, о томъ не объявлять и для того переводъ его на немецкій языкъ приложенъ, чтобъ лучше вразумъть и потому такъ и поступить могли».

Если еще и прежде петербургскій кабинеть не содъйствоваль къ осуществленію видовь Морица на Курляндію, то теперь со стороны Россіи Морицъ никакъ не могъ надъяться на ея поддержку, такъ какъ императрица Анна Ивановна предназначала въ герцоги курляндскаго любимца своего графа Бирона. Впрочемъ, Биронъ, какъ передаетъ Веберъ, хотълъ въ пользу Морица отступиться отъ этой кандидатуры, но король Августъ III, желая угодить императрицъ, предпочель Бирона Морицу.

Все время, отъ избранія Бирона въ герцоги и до его ссылки въ Пелымь, Морицъ провелъ во Франціи. Вступленіе на престоль цесаревны Елисаветы Петровны и открывшаяся ва нъсколько времени передъ этимъ ваканція на курляндскомъ престолъ побудила, наконецъ, Морица сдълать ръшительный шагь для достиженія цёли. Другія обстоятельства также благопріятствовали Морицу. Такъ, избранный въ герцоги курляндскіе зять правительницы Анны Леопольдовны, герцогъ брауншвейгскій не быль признань Польшею въ этомъ достоинствъ, а паденіе брауншвейтскаго дома въ Россіи отнимало у него всякую поддержку со стороны этой последней, такъ какъ Елисавета Петровна не благоволила съ соперничавшею съ нею брауншвейтскою фамиліею. Но еще важиве этого обстоятельства было то, что при дворв новой императрицы находился французскимъ посломъ извъстный маркизъ Шетарди, пользовавшійся въ то время особымъ расположеніемъ государыни. Шетарди, поддерживаемый Лефортомъ, приглашаль Морица прівхать поскорве въ Россію. Версальскій кабинеть хотвль пособить Морицу, и въ дрезденскомъ архивъ сохранились извъстія о вмъщательствъ Франціи въ курляндскія дёла. Такъ какъ отстраненнаго отъ курляндскаго претола герцога брауншвейгскаго замёнилъ немедленно новый кандидать, ландграфъ гессенскій, поддерживаемый Пруссіею, то Франція въ отношеніи Курляндіи приняла следующую политику. Кардиналь Флери, въ уважение блестящихъ военныхъ заслугъ, оказанныхъ Морицемъ подъ знаменами Франціи, поручиль его интересы попеченію маркиза Шетарди, но, не желая раздражать Пруссію, предписаль маркизу просить императрицу Елисавету Петровну, чтобъ она не покровительствовала ни ландграфу, ни Морицу, но предоставила бы митавскому сейму полную свободу действовать такъ, какъ онъ самъ заблагоразсудить. При этомъ, конечно, имълось въ виду, что курляндцы скорте склонятся на сторону Морица, однажды уже избраннаго ими, нежели на сторону ландграфа гессенскаго. Шетарди хотъль, однако, усилить протекцію, оффиціально оказываемую имъ Морицу, своимъ дичнымъ участіемъ, и съ

этою цёлью онъ внушиль ему, чтобы Морицъ неожиданно явился въ Москву на правднества, происходившія тамъ по случаю коронаціи императрицы, и Морицъ поспёшилъ послёдовать совёту маркиза.

10-го іюня 1742 года, въ одиннадцать часовъ вечера, Морицъ явился въ Москву и остановился въ домѣ Шетарди. Молва объ его прівздв кодила еще ранве и было не мало пари о томъ: прівдеть ли онь или неть? Такія известія относительно Морица передаваль королю Августу III его посланникъ Пецольдтъ, находившійся въ Москвъ. Въ самый день прівзда Морица, Шетарди въ честь его, даль великолепный ужинъ, пригласивъ къ себе, по этому случаю, русскихъ вельможъ. Ужинъ шель весело при обильныхъ вовліяніяхъ и длился до трехъ часовъ утра; въ одиннадцать часовъ Морицъ былъ представленъ императрицъ оберъ-гофмаршаломъ Бестужевымъ. По всей въроятности Морицъ, въ то время пожилой уже мужчина, не произвель на Елисавету Петровну того впечатленія, какое онъ заочно производиль на нее леть пятнадцать назадъ, благодаря усердію Лефорта. Императрица приняла его очень милостиво и пригласила его танцовать съ собою второй контрдансь на бывшемъ въ тотъ вечеръ придворномъ маскарадъ. Передавая объ этомъ въ письмъ къ графу Брюлю, саксонскому министру, Пецольдть прибавляеть, что всъ съ нетерпъніемъ желали знать истинную причину прівзда Морица. Пецольдть не говорить, СКЛОНЯЛИСЬ тогдашніе московскіе толки къ вопросу о бракъ императрицы съ Морицомъ. Но во всякомъ случат, подобное предположеніе было уже запоздалымъ. 13-го іюня Шетарди даль большой объдъ въ честь Морица. На этотъ объдъ, прямо съ прогулки верхомъ, прівхала въ мужскомъ плать вимператрица и осталась въ гостяхъ у Шетарди до поздняго вечера. Въ часы, свободные отъ веселья, Елисавета Петровна сама показывала Морицу достопримъчательности Москвы. 18-го іюня камергеръ Воронцовъ устроилъ для Морица завтракъ, послѣ котораго всъ присутствовавшіе на немъ сопровождали верхами императрицу при прогудкъ ся по удицамъ Москвы. Во время этой прогулки императрица завхала, по случаю дождя, въ Кремль и показала Морицу царскія сокровища, выставленныя въ большой залъ кремлевского дворца. Вечеромъ въ этотъ день былъ

ужинъ у маркиза Шетарди и императрица присутствовала на немъ до шести часовъ утра.

Между тъмъ Шетарди, пользуясь вниманіемъ государыни къ Морицу, хотълъ устроить его дъло при главномъ содъйствіи Лестока, но когда объ этомъ зашла при дворъ ръчь, то приближенные къ государынъ лица дали понять французскому послу, что хотя прітздъ Морица быль для императрицы очень пріятень, но что касается курляндскихъ дёль, то ея величество, предлеживь уже съ своей стороны кандидатомъ въ курляндскіе герцоги ландграфа гессенскаго, не можеть теперь отступить оть этого предложенія. Впрочемъ, добавили маркизу, такъ какъ государыня не хочетъ принуждать ни къ чему ни Польшу, ни короля Августа III, ни курляндцевъ и такъ какъ она желаетъ, чтобы курляндское герцогство сохранило свои права и привилегіи, предоставленныя ему въ силу старинной конституціи, то она не будеть противодъйствовать кандидатуръ графа Саксонскаго. Послъ такого равнодушнаго отвъта на искательства Морица, онъ увидълъ безполезность дальнъйшаго своего пребыванія въ Москвъ и вы-**Бхаль** оть туда 4-го іюля.

Въ 1748 году, при заключеніи ахенскаго мира, французская дипломатія пыталась, было, поднять вопрось о правѣ Морица на Курляндію, и потребовать отъ Россіи его признанія въ достоинствѣ герцога курляндскаго и семигальскаго, но попытка эта прошла совершенно безслѣдно. Послѣ того Морицъ пересталь думать о курляндскомъ престолѣ и хотѣлъ удовлетворить свое честолюбіе другими способами.

## VIII.

Требованія Франціи о признаніи Россією Морица герцогомъ курляндскимъ.—Неудача этой попытки.—Притязанія Морица.—Замыслы его сдівнаться царствующимъ лицомъ. — Жизнь ого въ помістьи Шамборъ.—Загадочные слухи объ его смерти.—Его характеристика.

Основываясь на томъ, что Морицъ — какъ писалъ онъ самъ— «имъетъ честь быть сыномъ великаго короля, главы одного изъ знаменитъйшихъ владътельныхъ домовъ въ Европъ, а также и на томъ, что онъ былъ избранъ въ герцоги кур-

ляндскіе, Морицъ просиль у Людовика XV, чтобы король предоставиль ему права и почести, присвоенныя во Франціи принцамъ царствующихъ домовъ. Неизвестно, впрочемъ, какой отвёть последоваль на эту просьбу. Вскоре после того Морицъ задумаль сдёлаться независимымъ государемъ на островъ Мадагаскаръ, который онъ предполагаль населить нъмцами, но требованія его отъ Франціи, для осуществленія этого плана, были такъ велики, что онъ получиль решительный отказъ. Тогда Морицъ задался мыслью устроить для себя независимое королевство на островъ Табаго, но и этотъ планъ рушился, такъ какъ Франція принуждена была уступить островь Табаго Голландін. Потериввъ такую неудачу, Морицъ не уняжи, и сталъ мечтать о Корсивъ. Сделаться ему тамъ королемъ казалось тёмъ легче, что незадолго нередъ этимъ подобный примъръ быль уже дань однимъ авантюристомъ, вестфальскимъ барономъ Нейгофомъ. Но и этотъ замыслъ Морица, по разнымъ причинамъ, не состоялся и тогда Морицъ остановился на предположеніи — выселить всёхъ евреевь изъ Европы въ Америку и возстановить тамъ для себя престоль царя-исалмонтвиа. Всв эти предположения, твнявшіяся быстро одно за другимъ, оказывались неудобоисполнимыми, и эксъ-герцогь курляндскій безділтельно проводиль время въ поместье Шамборъ, пожалованномъ ему королемъ за доблестныя заслуги. Здёсь онъ жилъ съ затёлжи на королевскій ладъ и умерь осенью 1750 года. По разсказамъ, получившимъ въ это время оффиціальную достовърность, Морицъ скончался отъ горячки после непродолжительной бользни; а по мольь, подтверждавшейся ныкоторыми особыми обстоятельствами, онъ быль убить на поединке некогда оскорбленнымъ имъ принцемъ Конти. Поединокъ этотъ, по политическимъ соображеніямъ, долженъ быль оставаться въ тайнъ, и потому королевское правительство старалось съ своей стороны заглушить ходившіе о немъ толки, подтверждая, что смерть Морица произопила оть постигшей его болѣзни.

Мы видёли, что Морицу не пришлось играть у насъ слишкомъ блестящую роль. Онъ остался только не признаннымъ претендентомъ на курляндское герцогство и женихомъ, въ котораго хотя и влюбились двё царственныя невёсты,

одна при свиданіи съ нимъ, а другая даже заочно, но который не имъль у нихъ окончательнаго успъха. Тъмъ не менъе въ политической исторіи Россіи Морицъ является все-таки весьма заметною личностію не только по прямымъ своимъ столкновеніямъ съ могущественнымъ въ то время княземъ Меншиковымъ, но и по темъ затрудненіямъ, въ которыя онъ ставиль нісколько разь русскую дипломатію вь отношеніи къ Польшъ. Притомъ, вообще, дъло объ избраніи Морица въ герцоги курляндскіе было первымъ и, надобно сказать, довольно удачнымъ опытомъ установленія русскаго вліянія на Курляндію и вм'єст'є съ т'ємь косвеннымь образомь и на самую Польшу. Русская политика, въ этомъ случав могла достаточно убъдиться въ возможности располагать дальнъйшею судьбою Курляндіи и подготовить будущее ея подданство Россіи, а не Пруссіи, хотя по прежнему ходу историческихъ событій и въ силу политическо-господствовавшей тамъ нёмецкой національности, Курляндіи скорте всего предстояло слтлаться достояніемъ этой последней.

Что касается собственно Морица, то французы высоко превознесли его, восхищаясь въ особенности тъмъ, что онъ вполнъ усвоилъ себъ отличительныя черты французскаго характера: смелость, находчивость и благородное прямодушів. Они поставили его въ ряду величайшихъ полководцевъ Франціи за его военные подвиги, упоминать о которыхъ мы находимъ здъсь совершенно излишнимъ уже потому, что они не вліяли на сферу событій, составляющихъ предметь настоящей статьи. Увлеченіе французскихъ писателей храбрымъ, блестящимъ и даровитымъ Морицомъ и до нынъ еще слишкомъ сильно. Такъ, послъдній изъ его біографовъ Талльянде высказываеть, между прочимь, мысль, что Россія, по всей въроятности, много потеряда отъ того, что не состоялся бракъ Морица съ будущею императрицею Елисаветою. По мнѣнію Талльянде, Морицъ имълъ бы самое благотворное вліяніе на государыню и предохраниль бы Россію оть многихь, сдъланныхъ во время ея правленія ошибокъ и несправедливостей. Съ такимъ мненіемъ едва ли можно согласиться и, даже напротивъ, надобно предположить, что воинственный и честолюбивый Морицъ, если бы только онъ получилъ у насъ силу, вовлекь бы Россію въ такія кровавыя столкновенія, отъ которыхъ ей удавалось отстраняться при иномъ направлении нашей политики.

Нѣмецкіе біографы тоже превозносять похвалами личность Морица. Если, однако, ограничиться только дѣйствіями его въ Курляндіи, то онъ представится не болѣе, какъ смѣлымъ искателемъ приключеній. Нравственныя его стороны также не совсѣмъ привлекательны: онъ считалъ нужнымъ вакскивать у Бестужева, подкупалъ Дивьера и придавалъ себѣ въ собственныхъ глазахъ чрезвычайную цѣну, полагая, что курляндцы въ самомъ дѣлѣ готовы умереть за него. Желаніе же его сдѣлаться государемъ, хотя бы даже іудейскимъ царемъ въ Америкѣ, показываеть ничѣмъ неудержимое его славолюбіе.

## ПРУССКІЙ ПОЧТЪ-ДИРЕКТОРЪ ВАГНЕРЪ.

(1759 - 1763.)

Въ 1759 году, наши войска заняли все королевство прусское, жители котораго приносили присягу на върноподданство императрицъ Елизаветъ Петровнъ, а всъ государственные доходы королевства велъно было собирать въ пользу русской казны. Между тъмъ нъкоторые изъ прусскихъ чиновниковъ, оставаясь върными прежнему королевскому правительству, сносились съ нимъ секретно и пересылали тайкомъ въ его распоряженіе, поступавшіе къ нимъ казенные доходы. Къчислу такихъ чиновниковъ принадлежалъ и почть-директоръ въ Пилавъ Іоганъ-Людвигъ Вагнеръ. На него, однако, былъ сдъланъ доносъ инспекторомъ-отъ-строеній Лангомъ, и онъ, какъ нарушившій присягу, данную имъ русской императрицъ, былъ признанъ государственнымъ преступникомъ и дорого поплатился за это.

О жизни Вагнера до захвата его русскими ничего намъ неизвъстно, а по возвращении его изъ Россіи въ Пруссію онъ горько жаловался на то, что королевскимъ правительствомъ были забыты оказанныя имъ услуги, за которыя — какъ писалъ онъ — если бы только знали о нихъ русскіе, его непремънно подвергли бы смертной казни. Король вознаградиль Вагнера за всъ перенесенныя имъ страданія только предоставленіемъ ему должности почть-директора сперва въ Пилавъ, а потомъ въ Грауденцъ. Находясь на этомъ послъднемъ мъстъ, Вагнеръ написалъ свои воспоминанія о Россіи

и издаль ихъ въ 1789 году въ Берлинъ подъ заглавіемъ: «Johann Ludwig Wagners Schicksäle während seiner unter den Russen erlittenen Staatgefangenschaft in den Jahren 1759 bis 1763, von ihm selbst beschrieben und mit unterhaltenden Nachrichten und Beobachtnngen über Sibirien und das Königreich Casan durchiebt», т. е. «Участь Іогана Людвига Вагнера, испытанная имъ во время государственной его ссылки русскими отъ 1759 до 1763 г., описанная имъ самимъ съ присовокупленіемъ дополнительныхъ свъдъній и наблюденій о Сибири и царствъ Казанскомъ». Книга эта заключаетъ въ себъ не поденныя записки, но только воспоминанія о времени, проведенномъ Вагнеромъ въ Россіи, или, говоря точнъе, въ Сибири. Она, какъ надобно полагать, возбудила интересъ за границей, потому что, на другой же годъ послъ своего появленія въ Берлинъ, была переведена на французскій языкъ и издана въ Бернъ. Переводъ, однако, былъ крайне неудовлетворителенъ какъ въ отношеніи върности съ подлинникомъ, такъ и полноты. Вагнеръ, заявляя о несомненной достоверности внесенныхъ въ его книгу фактовъ, а также и о томъ, что онъ не пользовался записками другихъ путешественниковъ, проситъ снисхожденія читателей только въ отношеніи географическихъ данныхъ, которыя могуть оказаться у него не точными.

Разсказывая о своей невольной побывкъ въ Сибири, Вагнеръ начинаеть съ того, какъ 25-го февраля 1759 года, въ 10 часовъ вечера, когда онъ аккомпанировалъ на клавесинъ пънію своей сестры, въ комнату къ нимъ вошель русскій маіоръ фонъ-Виттксе, въ сопровожденія плацъ-маіора Репнина. На вопросъ Вагнера, что вызвало посъщение маіора въ такую позднюю пору?-последній отвечаль, что коменданту нужно сейчась же имъть четыре почтовыя лошали и карету и что онъ объ этомъ хочеть лично переговорить съ Вагнеромъ. Вагнеръ попытался было уклониться отъ свиданія съ русскимъ комендантомъ, но тогда маіоръ Виттксе прямо объявиль ему, что онъ арестованъ. Вагнеръ долженъ быль покориться военной силь; его вывели изъ дому, посадили въ карету и подъ сильнымъ конвоемъ отвезли въ Кенигсбергъ, гдъ и засадили въ Фридрихсбургскую цитадель, въ которой впрочемъ содержали его очень хорошо.

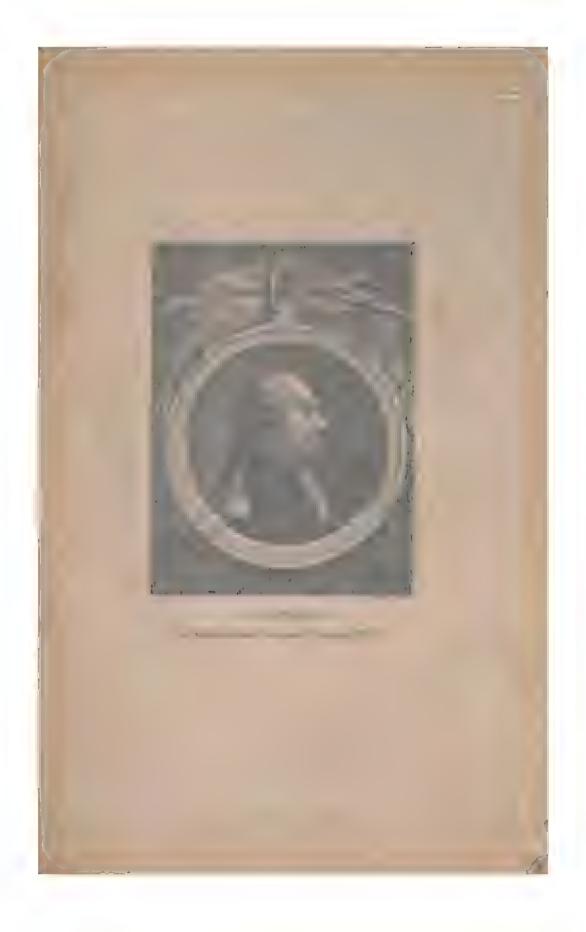

j Ċ t 1 r H p П, 0 Cŧ M B. **3a** nc И ле та HO ЧТ Kol нів y , нег 10 пфе Mai нин Tak; нуж и ч: rmoq pycc. явил рить рету и зас содеј



I. Л ВАГНЕРЪ Съ гравированнаго портрега Дункера 1790 г.



Спустя пятнадцать дней послъ привоза Вагнера въ Кенигсбергъ, явился къ нему русскій генералъ, баронъ Корфъ, для допроса, при чемъ произведена была Вагнеру очная ставка съ Лангомъ; на ней этотъ последній предъявиль собственноручную записку Вагнера, въ которой тотъ просилъ Ланга разузнать, сколько находится русскаго гарнизона въ Гейлигенбейлъ. Вагнеръ далъ такой оборотъ этой уликъ, что будто онъ писалъ представленную ему записку только для шутки надъ Лангомъ, который, какъ болтунъ и хвастунъ, служилъ посмъщищемъ даже для русскихъ офицеровъ. Такая отговорка Вагнера лишь вспылила Корфа и онъ разразился угрозами не только противъ арестанта, но и противъ самого короля прусскаго. Далбе Корфъ сталъ обвинять Вагнера въ пересылкъ какого-то плана графу Гордту отъ капитана Шамбо. Вагнеръ, возражая на это обвиненіе, зам'тилъ, что при такой пересылкъ онъ только исполняль свои служебныя обязанности, какъ почтамтскій чиновникъ; но объясненія эти не были приняты Корфомъ въ уваженіе. По прошествіи нъкотораго времени, генераль Корфъ и надворный совътникъ Клингенбергъ сняли съ Вагнера вторичный допросъ, на которомъ онъ опять ни въ чемъ не признался.

Спустя мъсяцъ послъ этого, Корфъ и Клингенбергъ снова вошли къ Вагнеру; за ними какой-то человъкъ несъ въ рукажъ кнуть, который и быль положень на столь. Вагнеръ зналь, однако, что русскіе никогда не употребляли противъ нъмцевъ этого страшнаго оружія истязанія и потому принесеніе къ нему кнута счель только пустою угрозою. Но баронъ Корфъ, объяснивъ Вагнеру способъ употребленія русскими кнута для принужденія подсудимыхъ къ сознанію, прибавиль, что въ случав дальнейшаго упорства со стороны Вагнера и противъ него будетъ употреблена эта понудительная мъра, почему и предлагалъ ему сказать сущую правду, положившись на милосердіе императрицы; но такъ какъ Вагнеръ и послъ этого не сознавался, то въ комнату, гдъ производился допросъ, былъ призванъ заплечный мастеръ. Вагнеръ поспъшиль заметить Корфу, что пытка будеть напрасна, такъ какъ подъ ударами кнута онъ поневолъ дасть противъ себя ложное показаніе. Этоть доводь подействоваль на Корфа, кнуть

быль прибрань со стола и Корфь отложиль допросъ Вагнера на нѣкоторое время.

По прошествіи нъсколькихъ дней, Вагнеру были предъявлены письменныя показанія капитана Шамбо, сдёланныя имъ въ улику Вагнеру, и тогда обвиняемому не оставалось уже никакихъ средствъ къ оправданію. Вскоръ надъ нимъ былъ произнесенъ приговоръ, которымъ опредълялось: подвергнуть Вагнера смертной казни четвертованіемъ посредствомъ привызки къ четыремъ лошадямъ. При объявленіи этой ужасной казни, Вагнеръ упаль въ обморокъ и когда пришелъ въ себя, то увидълъ подлъ своей кровати своего однофамильца, пастора Вагнера, явившагося напутствовать приговореннаго въ будущую жизнь. Увъщанія пастора не имъли, однако, никакого успъха на раздраженнаго до послъдней степени Вагнера, который смотръль на представителя церкви съ такимъ ожесточеніемъ, что даже не хотъль разговаривать съ нимъ. Между тъмъ заботливая пасторша доставила Вагнеру костюмъ, въ который, по обыкновенію, существовавшему тогда въ съверной Германіи, одъвали отправлявшихся на смертную казнь. Растерявшійся въ конецъ Вагнеръ надъль этотъ костюмъ и оставался въ немъ нъсколько дней съ-ряду, но онъ не понадобился Вагнеру для предназначенной цъли, такъ какъ, спустя нъсколько времени послъ произнесенія смертнаго приговора, къ нему вошелъ генералъ Корфъ, опять въ сопровождении Клингенберга, прочитавшаго при этомъ высочайшій указъ, по которому Вагнера, освобожденнаго смертной казни, повелёно было сослать въ Сибирь. При объявленін этого приговора, Корфъ обнадежиль Вагнера, что, по заключенін мира, онъ будеть возвращень на родину.

8-го или 9-го іюля, — Вагнеръ въ точности числа не помнить, — его посадили въ телѣжку, набитую соломой; въ двѣ другія тележки сѣли капитанъ Шамбо и инспекторъ Лангъ, и такимъ образомъ всѣхъ троихъ повезли въ Сибирь. Въ Пилавѣ посадили его на судно съ 150 ранеными русскими, отправлявшимися на родину. На этомъ суднѣ Вагнеръ пріѣхалъ въ Дюнаминдъ, откуда его, въ сопровожденіи капитана «Ивана Микеферовича», повезли на почтовыхъ прямо въ Сибирь.

Съ этихъ поръ начинается описаніе, хотя и весьма поверхностное, тогдашней Россіи, но интересное въ томъ отношеніи.

что показываеть какое зам'тное различіе существовало въ ту пору между нашимъ отечествомъ и Пруссіею относительно общаго благоустройства и многихъ сторонъ домашняго быта. Такъ, Вагнеръ удивлялся тому, чему впрочемъ можетъ иностранецъ подивиться еще и теперь, а именно, что въ крестьянской избъ печка, служившая для отопленія, замъняла въ то же время и кухонную печь, при чемъ изба была наполнена удушливымъ дымомъ, не дъйствовавшимъ, однако, нисколько на привыкшихъ къ тому, русскихъ крестьянъ и солдатъ. Русская пища, и въ особенности черный хлебъ, щи и квасъ, не пришлись по вкусу пруссаку. Его изумляла также и виденная имъ всюду нечистота; поражала его и неопрятность русскихъ. Такъ, онъ разсказываеть, что его тошнило, когда онъ видъль, какъ русскіе черпають изъ ведра квасъ ковшомъ и, отпивъ изъ него, опускають его опять въ ведро, но за то ему понравились калачи, и за тъмъ, мало по малу, первоначально разборчивый въ пищъ нъмецъ попривыкъ къ простонароднымъ русскимъ яствамъ. Крайне неудобно казалась ему покрышка нашихъ дорожныхъ кибитокъ рогожею, черезъ которую проходиль свободно дождикъ. Не смотря на то, что со времени проъзда Вагнера по Россіи прошло слишкомъ сто лъть, но, конечно, и нынъшніе по ней путешественники могуть еще вносить въ свои описанія подобныя замітки.

Въ началѣ октября 1759 года, Вагнера доставили въ Москву, но онъ не могъ даже взглянуть на этотъ городъ, потому что при въѣздѣ туда кибитку его закрыли на̀-глухо. Въ день его проѣзда черезъ Москву былъ какой-то царскій праздникъ и колокольный звонъ ошеломилъ Вагнера. По разсказамъ его, въ Москвѣ, по случаю торжества, стрѣляли изъ пушекъ такого огромнаго калибра, что кибитка его какъ будто подпрыгивала на воздухѣ при каждомъ выстрѣлѣ и онъ запряталъ голову подъ подушку, чтобы не слышать этой страшной канонады. По всей вѣроятности, разсказы о царъпушкѣ сильно настроили воображеніе Вагнера и безъ того уже слишкомъ раздраженнаго постигшимъ его несчастьемъ и истомленнаго мучительною ѣздою.

Изъ Москвы Вагнера везли далее безъ всякой остановки ни днемъ, ни ночью, и онъ на восьмой день пріъхаль въ Козьмодемьянскъ, который, по замечанію его, быль городокъ

довольно порядочный. За тёмъ Вагнеръ миноваль Соликамскъ, Тюмень, Верхотурье и въ ноябръ быль на берегахъ Иртыша въ семи верстахъ отъ Тобольска. Такъ какъ перевадъ черевъ эту ръку, по причинъ шедшаго по ней тогда льда, быль невозможень, то Вагнерь оставался въ одной деревив, гдв хозяинъ-татаринъ, узнавъ, что Вагнеръ и спутникъ его, Шамбо, нъмцы и при томъ подданные прусскаго короля, отлично приняль ихъ. Татаринъ угостиль ихъ прекраснымъ объдомъ и чаемъ, а потомъ игралъ съ ними въ шахматы. По описанію Вагнера, татаринъ этотъ жилъ не только богато, но даже роскошно; такъ, на приготовленной для Вагнера постели простыня была изъ тонкаго полотна, подушки были обтянуты зеленою китайскою шелковою тканью, а одбяло было изъ стеганаго атласа. По словамъ Вагнера, онъ провель у татарина ночь такъ, какъ будто быль въ раю. Все это до такой степени изумило Вагнера, что онъ предполагалъ, не держить ли его хозяинъ нёмецкой прислуги, но таковой вовсе не оказанось. Въ особенности же полюбился Вагнеру татаринъ за свое нерасположение къ русскимъ; это чувство Вагнера, конечно, очень понятно при томъ положенін, въ какомъ онъ находился.

Когда же ледъ на Иртышъ сталь, то Вагнеръ съ своими спутниками-хотя и не безъ опасности-переправился черевъ эту ръку. На другой день по прибыти Вагнера въ Тобольскъ, онъ, въ сопровождении молодаго прапорщика «Ивана Александровича», быль отправлень далее. Не смотря на жестокую стужу, Вагнеру путешествіе это казалось очень пріятнымъ. Сопровождавний его офицеръ нисколько не стесняль своего арестанта и Вагнеръ пользовался свободою, между прочимъ и для того, чтобы осматривать церкви и заходить къ священникамъ, которые принимали его очень привътливо. Невольное путешествіе Вагнера по Россіи въ значительной степени облегчалось, по его словамъ, темъ, что онъ вналъ по-русски. Вагнеръ не говорить, гдв онъ пріобрать знаніе русскаго языка, но по всей въроятности, онъ услъть нъсколько научиться по-русски во время занятія Пруссіи нашими войсками.

Изъ Тары Вагнеръ поёхаль Барабинскою Степью и наканунт заговтнья пріёхаль въ Енисейскъ. Изъ окошка той комнаты, въ которую посадили Вагнера подъ карауломъ солдата, онъ видёлъ масленичныя забавы русскихъ. Его очень заняли невидённыя имъ никогда прежде качели, которыя, однако, онъ находилъ опасною забавою. Дешевизна жизненныхъ припасовъ въ Енисейскъ также поразила его и онъ даже съ грустъю оставлялъ этотъ понравившійся ему городъ.

Изъ Енисейска Вагнера повезли далбе, къ крайнему его изумленію, на собакахъ въ Мангазею въ сопровожденіи казаковъ. Онъ въ подробности описываеть этого рода потздку и надобно полагать, что эта именно часть его воспоминаній представляла самыя любопытныя страницы для тогдашнихъ иностранныхъ читателей. Страшныя мятели вынудили однако «Ивана Александровича», послъ пятнадцати-дневнаго странствованія по безлюдиымь м'єстамь, вернуться въ Енисейскь, гдв Вагнеръ и прожилъ до 7 іюня 1760 года. Въ этотъ день поручикъ «Семенъ Семеновичъ» объявиль ему, что завтра онъ долженъ отправиться съ нимъ въ дальнъйшій путь, и дъйствительно на другой день Вагнеръ поплылъ на баркъ внизъ по Енисею и, наконецъ, въ іюль прибыль въ Мангазею, въ мъсто, назначенное для постояннаго его пребыванія. Тамъ ему принялись строить особый деревянный домъ, невдалекъ отъ дома воеводы, на берегу ръки Турухана. По отстройкъ дома, состоявшаго изъ двухъ комнать, перевели туда Вагнера съ барки, приставивъ къ нему караулъ изъ трехъ солдать и одного сержанта.

Особое вниманіе къ Вагнеру, какъ нёмцу, выразилось въ томъ, что печь той комнаты, которая предназначалась для него, топилась снаружи, такъ что Вагнеру не приходилось жить въ курной избё и задыхаться отъ дыму.

Если странствованія Вагнера изъ Пруссіи въ глубину Сибири представляють интересъ своего рода, то въ свою очередь небезъинтересны и хлопоты около него русскихъ властей, снаряжавшихъ значительные караулы, какъ для препровожденія его въ ссылку, такъ и для наблюденія за нимъ въ мъсть его постояннаго пребыванія, строившихъ для него особый домъ и выдававшихъ ему ежедневно на харчи по 20 коп., что для того времени составляло вообще значительную денежную дачу для ссыльнаго.

Въ Мангазев жилось Вагнеру не очень дурно; онъ запа-

сался хорошею провизією, которую въ необиліи привозили туда на судахь изъ Енисейска, обзаводился домашнею утварью, ловиль тенетами итиць и сётями рыбу, ходиль на охоту, прогудивался на лыжахь, играль на скришке и флейте, читаль бывшія у него три книги, которыя онь, нанець, выучиль наизусть. Говоря о своихъ занятінхъ музыкой, Вагнерь замічаєть, что русскіе съ особеннымъ удовольствіемъ слушали его игру и, по поводу этого, прибавляеть, что у русскихъ есть свои музыкальные инструменты, изобрівтенные ими помимо всякаго подражанія; что они кром'є музыки еще очень способны къ різьбів изъ дерева и что онь не разъ удивлялся ихъ искусству по этой части. Вообще, — говорить Вагнерь—русскій отличается способностями и ему нужно только учиться, для того, чтобы сділаться замічательнымъ художникомъ.

Вагнеръ быль доволенъ своимъ новымъ положениемъ и ръпияся выжидать терпъливо благопріятнаго переворота въ своей судьбв. Такъ тянулась спокойно его жизнь въ продолжение пятнадцати м'есяцевь, какъ вдругь онъ вздумальповздорить съ приставленнымъ къ нему сержантомъ за то, что тоть не выдаваль всёхь следовавшихь Вагнеру, по положенію, свічей. Сержанть нажаловался на него возводі и діло кончилось темь, что ставни въ комнате были заколочены наглухо. «Если онъ такъ любить свъчи - съострилъ воевода, -то ему не нужно дневнаго свъта», и вследствіе этого приказаль, чтобы въ совершенно-темной комнать Вагнера постостоянно горела свечка. Въ іюль 1760 года, мъсто прежняго воеводы заняль знакомый уже Вагнеру прапорщикъ «Семенъ Семеновичь». Новый воевода разсказаль Вагнеру, что получене имъ этой должности обощнось ему вь Петербургв, въ сенать, въ 30,000 руб., но — замечаеть Вагнеръ — по всей вёроятности онъ не останется въ накладё.

Для тогдашнихъ сибирскихъ воеводъ, — по разсказамъ Вагнера, — пушные промыслы составляли самый главный всточникъ легкой, скорой и безопасной наживы.

«Должности воеводъ въ тёхъ мъстахъ, гдъ производятся этого рода проимсим — етъ Вагнеръ — чрезвычайно выгодны. Когда осенью по тъ казаковъ за Енисей, въ тъ мъстности, т

подъ покровительствомъ Россіи инородцы, для взиманія съ нихъ ясака, то казаки очень быстро истрачивають свое жадованье на пьянство и потомъ не въ состояніи бывають пріобръсти на свой счеть товары, необходимые для мъновой торговли съ дикарями. И вотъ они занимають тогда деньги у воеводы, который имъ въ этомъ не отказываеть и даеть имъ столько, сколько они попросятъ. Но если заемщики благоразумны, то они никогда не возьмуть большой суммы, такъ какъ потомъ за каждый рубль должны будутъ расплачиваться мъхами, несравненно дороже стоющими той суммы, въ какой они будуть приняты при разсчетт съ воеводой. При существованіи такихъ доходовъ, воеводы дорого платять за свои мъста и послъ трехлътняго пребыванія на мъстъ, когда ихъ сживають другіе, они успъвають наживаться порядочно и неръдко просять сами объ отставкъ». Вагнеръ видълъ, что за такіе міха, за которые купцы, прівзжавшіе въ Сибирь изъ Москвы или Петербурга, давали воеводъ по 20 и даже по 30 рублей, самъ воевода платилъ не болве рубля. Казаки сами пріобр'єтали м'єха не высокою ц'єною и на деньги, полученныя отъ воеводы за мёха, они для мёны съ дикими покупали бусы, шелкъ для шитья, ножи, топоры, китайскія трубки, курительный табакъ, пуговицы и разныя побрякушки, и въ обмънъ на какія бездълицы они получали отъ дикихъ драгоценные меха.

«Для сбора ясака — передаетъ Вагнеръ — не требовалось значительной военной силы, и какихъ нибудь шесть казаковъ сбирали ясакъ среди орды, состоявшей изъ 200, и иногда и болбе человъкъ. Передъ отъбздомъ казаковъ въ юрты, являвшеся въ казацкое становище инородцы удостовъряли, что между ними не было оспы, и въ подтвержденіе этого оставляли заложниковъ. Въ свою очередь и дикіе съ такими же предосторожностями вступали въ сношеніе съ казаками. Сборъ ясака производился по числу душъ и взимался съ каждаго, достигшаго годоваго возраста. Послъ сбора ясака начиналась торговля, выгода отъ которой постоянно была на сторонъ казаковъ, платившихъ, напримъръ, за песцовый мъхъ не болъе трехъ копъекъ. За тъмъ казаки отбирали лучшіе мъха и представляли ихъ воеводъ, который тайкомъ сбываль ихъ купцамъ и въ числъ сбытыхъ имъ мъховъ бывали и такіе,

самые превосходные мѣха, которые должны были бы быть предназначены для императрицы».

По разсказамъ Вагнера, даже петербургскіе вельможи участвовали въ злоупотребленіяхъ пушнымъ промысломъ въ Сибири. Они сбывали вывезенные оттуда мѣха за границу, при чемъ, пользуясь своимъ вліяніемъ, устроивали дѣло такъ, что за вывозъ мѣховъ изъ Россіи не платили таможенныхъ пошлинъ, которыя, однако, были очень высоки.

Наконецъ, 27-го іюля 1763 года, воевода «Семенъ Семеновичъ» пришедшему къ нему Вагнеру, остававшемуся постоянно при свъчкъ, въ силу прежняго воеводскаго распоряженія, прочель высочайшій указь объ освобожденіи его изъ ссылки; при этомъ было сдёлано распоряжение о препровожденіи Вагнера съ должнымъ почетомъ до границъ Курляндіи съ угрозою за неисполнение этого предписания наказаниемъ кнутомъ. Только послъ упомянутаго указа были открыты ставни, заколоченныя прежнимъ воеводою, такъ что Вагнеръ отсидъль безь дневнаго свъта около двухъ лътъ. Освобожденный изъ ссылки Вагнеръ былъ приглашенъ на ужинъ къ «Семену Семеновичу». Тамъ онъ быль встречень чрезвычайно радушно, а на другой день мангазейское общество устроило въ честь его вечеръ, на которомъ музыкантами были казаки и мъщане. Дамское общество состояло изъ казачекъ, изъ которыхъ многихъ-какъ говорить Вагнеръ-онъ предпочель бы великосветскимь немецкимь дамамь, и предпочель бы не за ихъ платья изъ волотой и серебряной парчи, но за ихъ красоту и за тонкія черты лица. Описывая казачекъ, Вагнеръ замъчаетъ, что у нихъ маленькія ноги, которыя, однако, онъ очень безобразять темь, что не поддерживаемые подвязками чулки спускаются на туфли. Весь ихъ головной уборъ — говорить Вагнеръ — ограничивается китайскимъ шелковымъ платкомъ такъ хорошо перевитымъ золотымъ и серебрянымъ галуномъ, что такой уборъ заставлялъ забывать отсутствіе вкуса въ обуви. Танцовали всю ночь и Вагнеръ возбудиль ревность въ кавалерахъ и въ мужьяхъ, по поводу чего и замъчаеть, что онъ могь бы поплатиться за это жизнью, если бы не поспъшиль увхать изъ Мангазеи.

Вагнеръ, оставляя городокъ, въ которомъ провелъ четыре года, такъ описываетъ его: «Мангазея расположена въ пустынъ

по близости трехъ ръкъ; ръки эти проръзываютъ густой лъсъ, находящійся вдали отъ города. Въ Мангазе в считалось въ ту пору 60 домовъ, построенныхъ изъ бревенъ, а жители были казенные крестьяне. Каждый изъ нихъ получаеть отъ казны крупу, муку и по три рубли въ каждую четверть года. Они не платять никакихъ податей, не занимаются земледъліемъ, а только въ волю косять сёно. Вдали отъ города на горизонтъ виднъется цъпь горъ, покрытыхъ лъсомъ, въ долинахъ болота и ръки, впадающія въ Енисей. Въ окрестностяхъ города нъть никакой возможности ходить пъшкомъ по топямъ и нъть ни одной равнины, которая могла бы быть приспособлена въ хлъбопашеству. Въ этихъ мъстностяхъ встръчаются девяностольтніе старики, которые, отродясь, не видывали хлъбнаго зерна, но за то трава достигаетъ здъсь человъческаго роста и это особенно удивляло Вагнера, такъ какъ зима оканчивалась только въ іюнт и начиналась опять въ августъ. Мангазейскіе жители содержали лошадей, коровъ и свиней, а зимою твдили на лошадяхъ въ окрестные лъса за дровами. Овесъ и всъ жизненные припасы привозили въ Мангазею изъ Енисейска и обменивали здесь все это на мъха. Въ лъсахъ — продолжалъ Вагнеръ — ростутъ кедровыя деревья громадной величины. Лътомъ молнія безпрестанно падаеть на нихъ и производить пожары, которые продолжаются цёлые годы, но лёсовь оть этого не убавляется, такъ какъ новыя деревья выростають съ неимоверною быстротою. По Енисею жили въ хатахъ русскіе, промышлявшіе единственно охотою и рыбною ловлею».

Изъ Мангазеи Вагнеръ выталь по Енисею на баркъ, которая шла тягою.

Пользуясь теперь свободою, Вагнеръ, на пути изъ Сибири, старался ознакомиться съ обитающими тамъ инородцами и оставиль замътки объ остякахъ, жившихъ въ подземельяхъ и отказывавшихся отъ постройки домовъ и отъ занятія земледъліемъ. Якутамъ онъ отдаетъ преимущество предъ остяками, находя, что первые гораздо способнъе и склоннъе къ промышленности нежели постъдніе. По дорогъ къ Якутску они построили большія деревни, съяли и жали хлъбъ, а также разводили домашній скоть въ громадномъ количествъ. Въ отношеніи чистоплотности и домашняго порядка онъ предпочитаетъ ихъ

русскимъ. По замъчанию Вагнера, только племя якутовъ было искренно предано Россіи, тогда какъ нельзя сказать того же самаго о тунгусахъ, чукчахъ и камчадалахъ. Русское правительство должно было уступчиво действовать противъ нихъ, чтобы не вызвать возмущенія. Вагнерь изумлялся тому, какимъ образомъ русскіе могли покорить сибирскихъ туземцевъ В заставить ихъ быть данниками Россіи, такъ какъ необъятныя пустыни, густые лёса и тёсные проходы давали житедямъ всй способы обороняться отъ непріятельскаго нападенія. Кром'в того, сибирскіе туземцы не им'єди никакой надобности ВЪ РУССЕНЪЪ, ПОТОМУ ЧТО ИМЪ ВОВСЕ НЕ НУЖНЫ НА ХЛЪОЪ, НА соль, ни одежда-они питались охотою и рыбною ловлею, а одвались въ авъриныя шкуры. По всей въроятности-говорить Вагнеръ-русскіе употребляли къ покоренію инородцевъ равные обманы и китрости, чтобы принудить ихъ платить дань, которую они вносять теперь чрезвычайно исправно въ назначенные сроки. По сведениямъ, собраннымъ Вагнеромъ, нать сибирскихъ инородцевъ было всего болбе якутовъ и камчадаловъ, за ними, по численности, следовали чукчи, тук-РУСЫ и юраки, менте встать было остяковъ,

Замъчательно, что освобожденный изъ ссылки Вагнеръ не синцикомъ спѣшилъ на родину. Такъ, прівхавъ въ половинь августа 1763 года въ Енисейскъ, онъ остался тамъ на нъскольно неділь. Между тімь спутникь Вагнера, тамошній кущенъ Токаревъ познакомиль его съ енисейскими жителями и теперь Енисейскъ также полюбился ему, какъ и въ первый разъ. Онъ намбревался остаться тамъ полодее, если бы съ нимъ не случилось романическое происшествіе, которое, по словамъ его, угрожало ему отраною. Вагнеру очень нравались енисеянки, отличавшінся бёливною и ніжнымъ цвістомъ тица. Въ одну изъ нихъ, дочь прожившагося купца, ваюбился Вагнерь и мать этой дввушки, бывшан въ крайней нуждъ, продала свою дочь Вагнеру за 6 рублей. Вагнеръ жотвиъ отвести эту покушку на свою родину и, ввроятно забывъ свою вамецкую невъсту, намъревался никогда не разставаться съ енисейского девушкого, но влюбившаяся въ него жена Токарева изъ ревности задумада отравить его пельменями и только счастнивый случай операцив Вариани оперь страниный противъ не Ping and h

поскоръе выбраться изъ Енисейска и повезъ съ собою купленную имъ дъвушку, но къ страшному отчаннію ея любовника, она была задержана на дорогъ, какъ безпаспортная, и вскоръ Вагнеръ получилъ поразившее его извъстіе объ ея смерти.

Въ ту пору, когда талъ Вагнеръ Сибирью, въ ней, по большимъ дорогамъ, были выстроены на разстояніи 100 или 150 версть, на счеть казны, постоялые дворы, гдъ прівзжіе должны были получать для себя продовольствіе безплатно. На содержаніе этихъ дворовъ были приписаны нѣкоторыя деревни, лежавшія въ верстахъ 400—500 отъ большой дороги, а за исполненіе упомянутой повинности жители этихъ деревень были освобождены отъ всякихъ податей и налоговъ и, кромъ того, имъли право занимать земли, сколько имъ оказывалось нужнымъ для производства хлъбонашества. Разумъется — говоритъ Вагнеръ — что крестьяне предпочли бы селиться не вдали, а вблизи большой дороги, гдъ была превосходная земля, но они избъгали этого и уходили въ дремучіе ліса, чтобы сколько возможно боліє охранить себя отъ притесненій, делаемыхъ имъ военными командами. Действительно, прибавляеть онъ, военные чины расправлялись съ крестьянами вовсе не по-человъчески, заставляли ихъ дълать все подъ палочными ударами, почему крестьяне и были забиты и запуганы. Такую же крутую расправу съ крестьянами замътилъ Вагнеръ и со стороны десятскихъ и сотскихъ, при чемъ особенно удивляло его то, что крестьянинъ не имълъ права отлучиться съ мъста своего постояннаго жительства.

Не лишены интереса замътки Вагнера о бъглыхъ каторжникахъ. Убъжавъ изъ мъста ссылки, они—пишетъ Вагнеръ—соединяются въ разбойничьи шайки и принимаются грабить деревни, скрываясь послъ грабежей въ лъсахъ, гдъ устроиваютъ для себя избы. Если со временемъ мъстное начальство откроетъ ихъ убъжище, то оно, не зная о происхожденіи этихъ поселковъ, считаетъ тамошнихъ жителей честными людьми и потому не возвращаетъ ихъ на каторгу. Бъглые каторжники похищаютъ женщинъ и уводятъ ихъ къ себъ; уведенныя должны оставаться тамъ на всегда, такъ какъ имъ трудно пробраться оттуда въ прежнія мъста. Бъглые каторжники угоняютъ скотъ въ большомъ количествъ. Добраться же

къ нимъ весьма трудно, потому что они проводять къ своимъ притонамъ, находящимся или въ лъсу, или въ горахъ, или за болотами, извилистыя тропинки и если ихъ могутъ выдать начальству, то развъ только ихъ же измънники-сотоварищи. Водворяясь гдъ нибудь, каторжники бывають опасны для окрестныхъ жителей только на первыхъ порахъ, но за тъмъ когда они обстроятся и обзаведутся, то ведутъ себя смирно. По словамъ Вагнера, поселковъ, составленныхъ ивъ каторжниковъ, было въ Сибири очень много, такъ что тамъ находилось не мало такихъ деревень, о существовани которыхъ правительственныя власти вовсе даже и не внали.

Вообще Сибирь была наполнена людьми, жившими только разбоемъ, который невозможно было истребить. Причина этому заключалась въ томъ, что страна слишкомъ обширна, а горы, болота, озера, ръки, дремучіе лъса, препятствують розыскамъ, которые нельзя производить иначе какъ только въ сопровожденіи цълаго обоза съъстныхъ припасовъ, да и тогда невозможно быть увъреннымъ, чтобы посланная команда не умерла отъ голода на возвратномъ пути. Я думаю — продолжаетъ Вагнеръ — русское правительство не имъетъ понятія о половинъ подвластныхъ ему въ Сибири племенъ. Есть цълыя области, въ которыя нътъ никакой возможности проникнуть по неимънію тамъ вовсе средствъ къ продовольствію.

Въ половинъ ноября Вагнеръ прівхаль въ Тобольскъ; въ девятый день, послѣ его прівзда прибыль туда новый губернаторъ Чичеринъ (The-Therin), получившій эту должность въ видѣ вознагражденія за свою гвардейскую службу въ Петербургѣ. Вагнеръ сдѣлаль ему визить, а Чичеринъ быль на столько уже предваренъ въ его пользу, что попросиль его переѣхать на житье въ губернаторскій домъ.

Воть какъ описываеть Вагнеръ тогдашній Тобольскъ.

«Тобольскъ обширенъ, но обстроенъ дурно, всё дома деревянные, за исключеніемъ губернаторскаго дома и церкви, архіерейскій домъ также, каменный, построенъ на горё противъ крёпости, а та гора, на которой живетъ губернаторъ, высока, крута и окружена стёною. Мёсто это похоже на цитадель; около стёны устроена земляная насыпь, на которой разставлены пушки, а въ самой стёнъ сдёланы бойницы, для того, чтобы съ нихъ стрёлять въ непріятеля. Городъ расположенъ

на очень болотистомъ мѣстѣ, дома построены на сваяхъ, а улицы соединены бревенчатыми мостами. Въ городѣ есть нѣкоторые кварталы до того сырые, что въ нихъ невозможно жить».

Первые дни своего пребыванія въ Тобольскъ, Вагнеръ провель очень пріятно; онъ объдаль то у губернатора, то у архіерея, то у главнаго коменданта генераль-маіора фонъ-Фюрстенберга. Обыкновенно каждый вечеръ быль баль, на которомъ танцовали только русскія и казацкія пляски. Вагнера всюду принимали какъ желаннаго гостя.

Послѣ побывки въ Тобольскѣ, Вагнеръ продолжалъ свое путешествіе безпрерывно, останавливаясь лишь по временамъдля того, чтобы заходить въ монастыри къ архимандритамъ, которые всѣ вообще, а въ особенности архимандритъ въ Верхотурьѣ, принимали Вагнера чрезвычайно ласково и приглашали къ себѣ обѣдать.

Верхотурье, послъ Тобольска — главнаго города во всей Сибири — казался самымъ большимъ изъ встхъ провинціальныхъ тамошнихъ городовъ, но всё дома въ немъ были деревянные, а иные переулки до того были узки, что въ комнатахъ отъ этого было темно. Въ дальнъйшей своей поъздкъ Вагнеръ не обращалъ особаго вниманія на другіе города, ничемъ впрочемъ не отличавшіеся отъ деревень. По замъчанію его, во всей Сибири, какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ, не было оконныхъ стеколъ, но ихъ замъняли тонкіе пласты слюды (Marienglas), вдёланные въ жестяныя грамы. Тамъ же, гдъ слюды было мало, ее на зиму вынимали изъ оконъ, замъняя льдомъ. Для этого — пишеть Вагнеръ — обрубаютъ кусокъ льда въ величину окна, вставляютъ его туда, плотно обкладывають снёгомь и поливають водою; послъ этого ледъ такъ кръпнетъ, что не совсъмъ разстаиваеть даже въ теченіе лътнихъ жаровъ.

Въ Сибири въ ту пору занимались выдълкою полотна изъ азбеста (горнаго льна). Для приготовленія такого полотна, разсказываетъ Вагнеръ, азбестъ дробятъ молоткомъ и чрезъ это обращаютъ его въ бълыя волокна, которыя прядутъ какъ обыкновенный ленъ. Но немногіе изъ русскихъ знакомы съ этимъ производствомъ; такимъ тканьемъ занимаются женщины весьма мало, потому что оно чрезвычайно трудно. Вагнеръ

кушиль за 4 рубли рубашку изъ азбестовой ткани, но, къ своему сожальнію, потеряль ее въ дорогь.

Соликамскъ обратилъ на себя внимание Вагнера приготовленіемъ соли, которую добывали изъ озера, находящагося близь города. Воть какъ въ ту пору производилась ея добывка: или выръзали куски соли изъ толстаго пласта, покрывающаго озеро, или выпаривали озерную воду, отъ чего образовывалась соль. Вагнеръ разскавываетъ, что ближайшіе къ озеру владъльцы земли — вельможи, генералы и сенаторы — проводили изъ него въ свои имънія канавы и, получивъ такимъ образомъ соленую воду, устраивали у себя солеварни. Почти всюду въ этихъ мъстностяхъ Вагнеръ видълъ насосы для выкачиванія озерной воды. «Я убъждень — пишеть онь что все это дълается безъ въдома императрицы, и такъ какъ въ означенномъ злоупотребленіи участвують всь, то никто и не дълаетъ на счетъ этого доносовъ, да и если бы, наконецъ, и былъ сдъланъ доносъ, то никто не сталъ бы и тревожиться этимъ. Вельможи скорбе владбльцы значительной части московскаго и казанскаго государствъ, нежели подданные императрицы и большая часть волостей не платять податей казнъ; большинство же жителей находится въ кръпостномъ состояніи у какого нибудь генерала или гражданскаго сановника».

Не смотря почти на пятилътнее удаленіе изъ Пруссіи, Вагнеръ, какъ мы уже замътили, не спъшилъ на родину. Онъ не только останавливался на болъе или менъе продолжительное время въ лежавшихъ на пути его городахъ, но даже сдълалъ особую поъздку по Казанской провинціи, внеся, впрочемъ, объ этой поъздкъ въ свою книгу самыя скудныя и не представляющія уже для насъ интереса свъдънія о вотякахъ и раскольникахъ.

Казань, по описанію Вагнера, была большимъ и хорошо обстроеннымъ городомъ. Улицы въ ней были широки, но дома большею частію бревенчатые. Двѣ только церкви отличались громадностію размѣровъ. Домъ губернаторскій быль расположень на горѣ. Населеніе города состояло частію изъ русскихъ и изъ татаръ. Губернаторъ быль татаринъ по происхожденію, сѣдой старикъ, никакъ не менѣе 80 лѣтъ, но сохранившій бодрость зрѣлаго возраста; онъ отличался радушіемъ и сер-

дечною добротою. Оставаясь въ Казани восемь дней, Вагнеръ очень часто посъщалъ губернатора, который любилъ слушать его подробные разсказы о семилътней войнъ.

По замѣчанію Вагнера, нигдѣ во всей Россіи и Сибири жизненные припасы не были такъ дешевы какъ въ Казани. На рынкахъ дичь продавалась въ такомъ изобиліи, что продавцы ея приставали къ проходившимъ съ неотступными предложеніями. За куропатку платили по 1 копѣйкѣ, а глухарь стоилъ 6 копѣекъ. Вагнеръ оставилъ Казань съ сожалѣніемъ. Онъ замѣчаетъ, что въ Казанской губерніи превосходная, но очень плохо воздѣлываемая почва и что тамъ нѣтъ никакихъ другихъ фабрикъ кромѣ сафьянныхъ.

Въ декабръ мъсяцъ Вагнеръ добрался до Москвы и остался тамъ на восемь дней съ цёлью осмотрёть городъ. По пріёздё, онъ тотчасъ же отправился по лавкамъ, въ которыхъ нашелъ множество богатыхъ китайскихъ тканей, а также дорогихъ мъховъ въ такомъ громадномъ количествъ, какого онъ себъ не могъ представить. Онъ жалуется на безпрестанные случаи воровства и полагаетъ, что жители Москвы склонны къ убійствамъ и грабежамъ, и разсказываетъ, что для совершенія этихъ преступленій они устраивають засады, такъ что не проходить дня, чтобы не было совершено убійства. Онъ самъ въ Нъмецкой Слободъ подвергся однажды нападенію тайки влоумышленниковъ, не смотря на то, что ходилъ не одинъ, а въ сопровожденіи двухъ солдатъ. Вообще, по его мнѣнію, Москва богата такими влодъями, какихъ не отыщется въ Германіи. Даже женщины, шляющіяся изъ дома въ домъ, безпрестанно ворують. Женскій поль, среди котораго была сильно развита любострастная бользнь, показался Вагнеру очень некрасивымъ изъ себя. «Женщины сильно румянятся—говоритъ онъ, — но цвътъ ихъ щекъ напоминаетъ цвътъ кровельныхъ черепицъ. Правда, что и въ Сибири румянятся, но тамъ употребляють совсёмь другія румяна, которыя отличаются благовоніемъ и натираются ими болье по этой причинъ, а не изъ одного кокетства». При этомъ Вагнеръ особенно хвалитъ сибирскія бълила, привозимыя изъ Китая, придающія кожть бълизну снъга. Онъ хвалить также и сибирскія румяна, описывая въ подробности способъ употребленія этихъ косметическихъ притираній, и замічаеть, что когда бізлила и румяна

купиль за 4 рубли рубашку изъ азбестовой ткани, но, къ своему сожальнію, потеряль ее въ дорогь.

Соликамскъ обратилъ на себя внимание Вагнера приготовленіемъ соли, которую добывали изъ озера, находящагося близь города. Воть какъ въ ту пору производилась ея добывка: или выръзали куски соли изъ толстаго пласта, покрывающаго озеро, или выпаривали озерную воду, оть чего образовывалась соль. Вагнеръ разсказываетъ, что ближайшіе къ озеру владъльцы земли — вельможи, генералы и сенаторы — проводили изъ него въ свои имѣнія канавы и, получивъ такимъ образомъ соленую воду, устраивали у себя солеварни. Почти всюду въ этихъ мъстностяхъ Вагнеръ видълъ насосы для выкачиванія озерной воды. «Я убъждень — пишеть онь что все это дълается безъ въдома императрицы, и такъ какъ въ означенномъ злоупотребленіи участвують всѣ, то никто и не дълаеть на счеть этого доносовъ, да и если бы, наконецъ, и былъ сдъланъ доносъ, то никто не сталъ бы и тревожиться этимъ. Вельможи скорбе владбльцы значительной части московскаго и казанскаго государствъ, нежели подданные императрицы и большая часть волостей не платять податей казнъ; большинство же жителей находится въ кръпостномъ состояніи у какого нибудь генерала или гражданскаго сановника».

Не смотря почти на пятилѣтнее удаленіе изъ Пруссіи, Вагнеръ, какъ мы уже замѣтили, не спѣшилъ на родину. Онъ не только останавливался на болѣе или менѣе продолжительное время въ лежавшихъ на пути его городахъ, но даже сдѣлалъ особую поѣздку по Казанской провинціи, внеся, впрочемъ, объ этой поѣздкѣ въ свою книгу самыя скудныя и не представляющія уже для насъ интереса свѣдѣнія о вотякахъ и раскольникахъ.

Казань, по описанію Вагнера, была большимъ и хорошо обстроеннымъ городомъ. Улицы въ ней были широки. но дома большею частію бревенчатые. Двѣ только церкви отличались громадностію размѣровъ. Домъ губернаторскій быль расположень на горѣ. Населеніе города состояло частію изъ русскихъ и изъ татаръ. Губернаторъ быль татаринъ по происхожденію, сѣдой старикъ, никакъ не менѣе 80 лѣтъ, но сохранившій бодрость зрѣлаго возраста; онъ отличался радушіемъ и сер-



КАРТИНКА ИЗЪ "ЗАПИСОКЪ" ВАГНЕРА изданнихъ на измецковъ языкъ въ 1790 г.

по прошествіи нѣсколькихъ часовъ высохнуть, то краску нельзя отличить отъ натуральнаго цвѣта кожи. Почему онъ и совѣтуетъ ввести въ Германіи въ употребленіе сибирскія бѣлила и румяна.

Окружность Москвы Вагнеръ полагаетъ въ 86 версть. Дома въ ней были большею частію деревянные; каменныя же строенія были только: церкви, домъ губернатора и присутственныя мъста (die Häuser der Staatsrähte); они поразили его своею громадностію. Вагнеру разсказывали, что въ Москвъ 400 церквей; но онъ полагаетъ, что это число смъло можно уменьшить на половину.

Онъ не видаль большаго колокола потому, что никто не могь проводить его; по разсказамъ же московскихъ жителей, колоколь быль такъ великъ, что подъ нимъ могъ бы помъститься цълый баталіонъ солдатъ. При паденіи, колоколь углубился въ землю и, какъ тогда говорили, не представлялось никакой возможности вытащить его изъ земли. «Въ одной изъ большихъ улицъ—продолжаетъ Вагнеръ—находятся четыре пушки съ такимъ огромнымъ жерломъ, что въ нихъ удобно можетъ ходить на четверенькахъ самый полный человъкъ. Пушки эти стоятъ подъ деревяннымъ навъсомъ безъ всякаго употребленія и ихъ показываютъ только, какъ одно изъ чудесъ свъта».

Изъ Москвы Вагнеръ поёхалъ по бревенчатой настилкъ, замъчая, что по ней очень часто ломаются экипажи, такъ какъ бревна сдълались дырявыми отъ гнили. Изъ Москвы онъ хотълъ проёхать въ Петербургъ, но ему не дали на это надлежащаго дозволенія, а сопровождавшей его командъ пригрозили кнутомъ, если она повезетъ туда Вагнера. Поэтому онъ и былъ принужденъ отправиться въ Новгородъ, а оттуда черезъ Лифляндію въ Ригу. Причина запрещенія ъхать въ Петербургъ осталась для Вагнера неизвъстной.

25-го февраля 1764 года, Вагнеръ прівхаль наконець въ Кенигсбергъ, откуда онъ, ровно день въ день, пять лътъ тому назадъ, быль отправлень въ Сибирь.

Въ Берлинъ Вагнеръ представлялся королю, который принялъ его благосклонно и поздравилъ съ возвращениемъ изъ Сибири, но когда Вагнеръ обратился къ нему съ просъбою о вознаграждении за понесенные имъ убытки, то король приказалъ

no npon о вельзя о и совъту бълила 1 Окру

Дома вт строенія ственны

ero cboc

**4**00 **ц**еј

уменыш

CHO

могъ п

колоко.

ститься

бился

никако

чшысод

пушки

тэжом

Пушкі

употре

десъ (

 $\mathbf{H}$ :

замѣч

какъ

онъ :

надле

грози

OHD

черег

Пете

Кені

j.,

73 1 to

тому

ГГ.КН

бирі

нагј



КАРТИНКА ИЗЪ "ЗАПИСОКЪ" ВАГНЕРА изданныхъ на измененовъ замкт въ 1790 г.



отвъчать, что хотя его величество и очень желаль бы вознаградить Вагнера соотвътственно его заслугамъ, но что потери, понесенныя Пруссіею въ теченіе семилътней войны, не позволяють казнъ производить денежныя выдачи, почему король и приказаль начальнику почть въ Берлинъ предоставить Вагнеру первое хорошее вакантное мъсто, присовокупивъ, впрочемъ, что впослъдствіи онъ особенно позаботится объ участи просителя.

Разсказь свой о личныхъ впечатлёніяхъ Вагнеръ дополняеть особыми извлеченіями изъ описаній Россіи, сділанныхъ разными путешественниками, съ прибавленіемъ къ этимъ извлеченіямъ собственныхъ весьма немногихъ замічаній и притомъ исключительно относящихся къ Сибири. Главнымъ источникомъ при составленіи дополненій служили записки изв'єстнаго натуралиста Палласа. По поводу этихъ дополненій Вагнеръ пишеть, что онь, разсказывая о своемь пребываніи въ Россіи, не желаль прерывать последовательную часть разсказа и обставлять его такими частностями, которыя не шли прямо къ дълу. Поэтому, онъ посвятилъ имъ особый отдълъ своей книги, замъчая при этомъ, что въ разсказъ его русскіе выставлены въ неблагопріятномъ світь, но что всь ть, которые, какъ онъ, знають ихъ близко, найдуть, что въ книгъ его нъть никакого преувеличенія. Въ подтвержденіе этого, онъ ссылается на распоряженія Екатерины II и на нъкоторыя русскія театральныя піесы, появившіяся недавно въ нёмецкомъ переводъ; по мнънію его, какъ тъ, такъ и другія, доказывають, какъ мало успъховъ сдълали русскіе на пути цивилизаціи въ теченіи двадцати лёть. За тёмь слёдують: коротенькая замътка о происхожденіи русскихъ, основанная на догадкахъ Ломоносова, географическое описаніе Россіи и въ частности Сибири съ живущими въ ней инородцами; но все это уже не представляеть никакого особеннаго интереса.

## ШЕВАЛЬЕ Д'ЕОНЪ.

I.

Копія съ завѣщанія Петра Великаго, добытая д'Еономъ.—Указаніе источниковъ. — Сочиненія Бергольца, Галльярде и Журдана. — Рожденіе и дѣтство д'Еона. — Его сочиненія. — Описаніе его наружности. — Причины посылки его въ Петербургъ. — Дипломатическія сношенія между Россією и Францією. — Взаимное охлажденіе. — Попытка возстановить прежнія отношенія.

Въ недавнее еще время европейскіе кабинеты съ крайнимъ недовъріемъ слъдили за политикою Россіи въ отношеніи къ Турціи. Между разными поводами, возбуждавшими недовъріе, занимало не послъднее мъсто такъ называемое «завъщаніе Петра Великаго», внушающее преемникамъ этого государя мысль о необходимости утвердить господство Россіи надъ Оттоманскою имперіею. Хотя въ изданной, въ 1863 году, въ Брюсселъ г. Бергольцемъ брошюръ подъ заглавіемъ: «Napolèon I, auteur du testement de Pierre le Grand» доказывается, что упомянутое завъщаніе не только подложно, но что оно было составлено лишь въ 1812 году, по порученію Наполеона I, французскимъ историкомъ Лезюромъ, но все же брошюра г. Бергольца не уничтожила окончательно слишкомъ распространеннаго въ Европъ мнънія на счеть достовърности этого завъщанія, копія съ котораго, какъ разсказывалось прежде, была будто бы добыта съ неимовърнымъ трудомъ кавалеромъ д'Еономъ изъ самыхъ секретныхъ архивовъ рус-

ской имперіи. Такимъ образомъ имя д'Еона, какъ лица. пустившаго въ ходъ пресловутое завъщание Петра Великаго, получило извъстность въ исторіи русской политики. Но и помимо этого, загадочная личность д'Еона и его участіе въ разныхъ политическихъ интригахъ, которыя велись имъ одно время и при дворъ императрицы Елисаветы Петровны, вызывають на изследование некоторых востоятельствь его жизни, не лишенныхъ важнаго значенія во взаимныхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между Россіею и Франціею передъ началомъ и во время семилетней войны. Не подлежить ни малейшему сомнънію, что д'Еонъ имъль вліяніе на участіе Россіи въ этой войнъ, стоившей намъ такъ много и крови, и денегъ. Между твиъ въ русской печати встрвчаются о д'Еонв слишкомъ скудныя свъденія. Очеркъ его жизни, составленный Бюлау и переведенный съ нъмецкаго, быль въ 1866 году помъщенъ въ 4-мъ нумеръ «Заграничнаго Въстника», но главный недостатокъ этого очерка заключается въ отсутствіи удовлетворительныхъ свъдъній о пребываніи д'Еона въ Россіи, тогда какъ именно этотъ періодъ его жизни и долженъ преимущественно интересовать русскихъ читателей. Кром'в упомянутаго очерка, въ 94-мъ нумеръ «С.-Петербургскихъ Въдомостей» за 1867 годъ, въ небольшой фельетонной статьв говорилось кое-что о д'Еонъ, но само собою разумъется, что такая статья не представляеть никакой возможности ознакомиться съ его личностью вообще и въ частности съ его дипломатическою дъятельностію при русскомъ дворъ. Наконецъ, въ то время, когда статья наша была уже готова, въ «Русской Старинъ» была напечатана статья г. В. Зотова подъ заглавіемъ «Шевалье д'Еонъ», но авторъ ея не воспольвовался теми новыми сведеніями, какія въ последнее время появились о д'Еонъ, какъ-то: опровержениемъ Галльярде изданныхъ имъ же самимъ записокъ д'Еона, изданіемъ Бутарика, архивомъ князя Воронцова и брошюрою г. Бергольца-чрезвычайно важною въ отношеніи дипломатической д'вятельности д'Еона въ Россіи. Что же касается французской литературы, то она чрезвычайно богата сочиненіями о д'Еонъ. Существуютъ даже его мемуары, изданные на французскомъ языкъ, въ 1863 году, довольно изв'єстнымъ писателемъ Галльярде. Нынъ достоверность этихъ мемуаровъ опровергнута самимъ авторомъ. Нѣкто г. Журданъ употребилъ сочиненіе Галльярде для контрафакціи, издавъ почти слово въ слово книгу Галльярде подъ заглавіемъ: «Hermaphrodite». Тогда Галльярде выпустиль второе изданіе своей книги: «Memoires sur le chevalier d'Eon» съ слѣдующимъ объяснительнымъ заглавіемъ: «La verité sur les mystères de sa vie d'après des documents authentiques». Въ этомъ новомъ изданіи Галльярде прямо сознается въ тѣхъ вымыслахъ и мистификаціяхъ, которыя онъ позволилъ себѣ сдѣлать при первомъ изданіи записокъ д'Еона и которыя Журданъ не только перепечаталь въ своей книгѣ, но и дополнилъ своими разсужденіями по поводу ихъ, какъ о несомнѣнныхъ фактахъ.

Для насъ, конечно, во всёхъ извёстіяхъ, касающихся кавалера д'Еона, имёють важность только тё свёдёнія, которыя относятся къ пребыванію его въ Россіи, остальными же свёдёніями мы воспользуемся для того только, чтобы дать общее понятіе объ этой загадочной личности.

Дъвица или господинъ д'Еонъ де-Бомонъ родилась или родился 5-го октября 1728 года въ Тоннеръ, главномъ городъ Іенскаго департамента. Въ актъ, составленномъ объ его рожденіи, онъ быль записань мальчикомъ и считался таковымъ у всъхъ своихъ сосъдей. Но одинъ изъ его біографовъ, де-ла-Фортейль, заявляетъ, что будущій шевалье д'Еонъ быль девочка, и что ее одевали и воспитывали какъ мальчика потому только, что отецъ новорожденной девицы, желавшій имъть непременно сына, думаль коть этимъ отомстить природъ, не исполнившей его завътнаго желанія. Впрочемъ, относительно повода къ переодъванію и воспитанію дъвицы д'Еонъ, какъ мальчика, встрвчается другое болве практическое объясненіе, а именно, что родители этой дівицы, при неимъніи ими сына, должны были лишиться какого-то принадлежавшаго имъ помъстья, что, конечно, было имъ крайне непріятно, почему они и ръшились на подлогъ, выдавъ новорожденную дочь за сына. Но иткоторыя вполит достовтрныя обстоятельства, а также оффиціальное свидетельство англійскихъ врачей о вскрытіи трупа д'Еона и даже надпись на его могильномъ памятникъ, -- хотя д'Еонъ и умеръ, считаясь женщиною, — съ полною несомивниостію подтверждають, что онъ быль мужчина, такъ что появленіе его женщиною было

только мистификацією, причины которой, однако, до сихъ еще поръ не вполив выяснены.

Поводомъ къ сомевнію въ томъ, что д'Еонъ быль мужчина, служило, между прочимъ, и то обстоятельство, что въ длинномъ ряду именъ, данныхъ ему при крещеніи, встръчаются имена, которыя, --- какъ имя Женевьева, --- даются исключительно детямъ женскаго пола, или которыя, --- какъ имя Тимото, -- даются одинаково и мальчикамъ и девочкамъ. Впрочемъ, вообще въ католическихъ странахъ мужчины съ женскими, а женщины съ мужскими именами не представляють ничего необыкновеннаго, такъ какъ по существующему тамъ обычаю, новорожденнымъ, при крещеніи, даются, безъ различія пола, имена и въ честь ихъ воспріемниковъ и въ честь ихъ воспріемницъ. Такимъ образомъ ссылка на то, что д'Еонъ при крещеніи получиль имя Женевьевы вовсе не доказываеть, что онь быль крещень какь девочка, темь более, что на ряду съ этимъ именемъ онъ получилъ имя Шарля и Луи, исключительно даваемыя младенцамъ мужскаго пола. Заявленія самого д'Еона объ его пол'в не могуть быть приняты въ соображение потому, что онъ въ одно и то же время подписывался въ оффиціальной перепискъ «Луиза де-Бомонъ», и съ ожесточениемъ возставаль противъ королевскаго повелбніяпредписывавшаго ему надёть женское платье — заявляя, что такая одежда не соответствуеть его полу.

Дътство, отрочество и юность провель д'Еонь какъ и слъдуеть провести эти періоды жизни настоящему представителю непрекраснаго пола. Для воспитанія онь быль отправлень своими родителями въ Парижъ, гдъ поступиль въ коллегію Мазарена, и въ своихъ школьныхъ занятіяхъ отличался замътными уситами; изъ этой коллегіи онъ перешель въ юридическую школу и, по окончаніи тамъ курса, получиль степень доктора гражданскаго и каноническаго права. Въ самой ранней молодости у д'Еона проявилась охота къ писательству и первымъ литературнымъ его произведеніемъ было надгробное слово герцогинъ де-Пентьевръ, происходившей изъ знаменитой фамиліи д'Есте. Впослъдствіи д'Еонъ написаль «Essai historique sur les differentes situations de la France par rapport aux finances» и два тома «Considerations politiques sur l'administration des peuples anciens et modernes». Кромъ

того, онъ оставиль послё себя общирную переписку, разныя замётки и очерки своей жизни. Одновременно съ призваніемъ къ мирнымъ литературнымъ трудамъ, онъ чувствовалъ наклонность и къ военному ремеслу и вскорё пріобрёлъ себё въ Парижё громкую извёстность своимъ искусствомъ стрёлять и драться на шпагахъ, почему впослёдствіи считался, во всей тогдашней Франціи, однимъ изъ самыхъ опасныхъ дуэлистовъ.

Несмотря на воинственныя наклонности д'Еона, свойственныя мужчинамъ, внъшность его отличалась чрезвычайною женственностію. Въ лета своей юности онъ поразительно походиль на хорошенькую девушку, какь по наружности, такъ и по голосу и по манерамъ. Въ двадцать лътъ отъ роду онъ имъль прекрасные бълокурые волосы, свътло-голубые, томные глаза, такой нъжный цвъть лица, какому могла бы позавидовать каждая молодая женщина; роста онъ быль небольшаго, а на гибкую и стройную его талію быль въ пору корсеть самой тоненькой дъвушки; маленькія его руки и такія же ноги, казалось, должны были бы принадлежать не мужчинъ, а дамъ-аристократкъ; надъ губой, на подбородкъ и на щекахъ у него, по словамъ одного изъ его біографовъ, пробивался только легкій пушекъ какъ на спеломъ нерсике. Въ мемуарахъ о д'Еонъ передавалось, что на одномъ изъ блестящихъ придворныхъ маскарадовъ, которыми такъ славилось роскошное царствованіе Людовика XV, находился кавалеръ д'Еонъ съ одною изъ своихъ внакомыхъ, молоденькою и веселою графинею де-Рошфоръ, убъдившей д'Еона нарядиться женскій костюмъ. Переодътый шевалье быль — какъ хорошенькая девушка — замечень королемь и когда Людовикь узналь о своей ошибкв, то ему пришло на мысль воспользоваться женственною наружностію д'Еона для своихъ дипломатическихъ пълей. Галльярде заявляетъ однако, что весь этотъ разсказъ ничего болбе какъ только собственная его фантазія и что изъ достовърныхъ документовь о д'Еонъ нельзя узнать съ точностью, почему именно явилась у Людовика XV мысль объ отправкъ д'Еона въ женскомъ костюмъ тайнымъ дипломатическимъ агентомъ ко двору императрицы Елисаветы Петровны.

Непосредственныя сношенія Россів съ Францією начались въ первой четверти XVII стольтія, такъ какъ въ 1625 году

явился въ первый разъ въ Москву чрезвычайный посолъ французскаго короля Людовика XIII. Съ 1702 года учреждено было постоянное французское посольство въ Россіи, и въ числъ замъчательныхъ пословъ того времени быль Кампредонъ, назначенный въ 1721 году и замъненный черезъ шесть лътъ Маньяномъ, депеши котораго къ версальскому двору представляють столько интереса для русской исторіи относительно избранія на престоль императрицы Анны Ивановны. Въ 1734 году, мъсто французскаго посла въ Петербургъ заняль Понтонъ де-Етанъ, при немъ последовало между петербургскимъ и версальскимъ дворами некоторое охлажденіе, но дело вскоре поправилось съ назначениемъ въ Парижъ русскимъ посломъ извёстнаго князя Антіоха Дмитріевича Кантемира. На посылку Кантемира, версальскій кабинеть отвъчаль такою-же любезностію, назначивь своимъ представителемъ въ Россіи графа Вогренана, но такъ какъ Вогренанъ отказался оть этого назначенія, то вмёсто его быль отправленъ маркизъ де-ла-Шетарди, бывшій до того времени французскимъ посломъ въ Берлинъ. Предшественники маркиза не оставили никакихъ следовъ въ нашей исторіи, между темъ какъ деятельность де-ла-Шетарди была весьма заметна при переворотв, доставившемъ императорскую корону цесаревнъ Елисаветъ Петровнъ. Мъсто де-ла-Шетарди, въ августв 1742 года заступиль д'Юссонь д'Альонь, не умъвшій однако сохранить вліяніе, пріобретенное при русскомъ дворе его энергическимъ и ловкимъ предшественникомъ. Въ 1743 году въ званіи пол-Шетарди снова явился въ Петербургъ номочнаго посла. Главною его задачею было воспрепятствовать императрицъ Елисаветъ заключить союзъ съ Австріею и Англіею противъ Франціи и Пруссіи. На первыхъ же порахъ благорасположение къ Шетарди со стороны императрицы было пріобрътено готовностію версальскаго кабинета признать за нею императорскій титуль. Такъ какъ при дворъ императрицы главнымъ и могущественнымъ противникомъ Франціи считался канцлеръ графъ Алексви Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ, то маркизу Шетарди было поручено стараться о низверженіи канцлера съ его высокаго поста. Маркизъ вдался въ тогдашнія придворныя интриги, но слишкомъ неудачно. Дъло кончилось темъ, что канциеръ удержался на своемъ мъстъ, а маркизъ де-ла-Шетарди не только что былъ высланъ изъ Петербурга, но и быль, по повелению Людовика XV, первоначально заключень въ цитадель города Монпелье, а потомъ удаленъ на житье въ свое помъстье. Послъ Шетарди быль, 27-го марта 1745 года, назначенъ снова д'Альонъ, привезшій съ собою грамату, окончательно признавшую за Елисаветою Петровною титуль императрицы всероссійской. Повидимому, отношенія наши къ Франціи улаживались самымъ благопріятнымъ образомъ, но совершенно неожиданно вышель случай, разстроившій эти отношенія. На одномъ изъ торжественныхъ придворныхъ собраній, происходившихъ въ Лондонъ, тамошній французскій посоль Шатле васпорилъ о первенствъ съ русскимъ посломъ графомъ Чернышевымъ. Шатле не только наговориль ему публично дерзостей, но даже позволиль себъ столкнуть Чернышева съ занятаго имъ мъста. Чернышевъ смиренно перенесъ такое оскорбленіе, но совершенно иначе взглянула на оскорбленіе посла сама императрица. Охлажденіе вслідствіе обиды, нанесенной Чернышеву, дошло между версальскимъ и петербургскимъ дворами до того, что король вынужденъ былъ отозвать д'Альона изъ Петербурга, гдв, вивсто упраздненнаго такимъ образомъ французскаго посольства, оставалось только консульство. Между тёмъ, по тогдашнему положенію политическихъ дълъ въ Европъ, Франція все сильнъе и сильнъе начала чувствовать невыгоды своего отчужденія отъ Россіи. Дружественныя въ то время отношенія Франціи и Пруссіи, а также и польскія дёла, которыми интересовался версальскій кабинеть, разсчитывая посадить на польскій престоль своего кандидата, побуждали французскую дипломатію если не сходиться съ Россіею по прежнему, то, по крайней мъръ, хотя обстоятельно внать что дълалось при дворъ императрицы Елисаветы Петровны, но какъ на бёду прекратились всё непосредственныя сношенія между этимъ дворомъ и версальскимъ. Посылка въ Россію для развъдокъ обыкновенныхъ тайныхъ агентовъ представлялась дёломъ нелегкимъ, въ особенности же после того, какъ одинъ изъ такихъ агентовъ, шевалье Вилькруассанъ, быль открытъ, признанъ пшіономъ и запрятань въ Шлиссельбургскую крівность.

Въ виду такихъ затруднительныхъ обстоятельствъ, Лю-

довикъ XV первый рёшился на попытку возстановить дружественныя отношенія къ Россіи. Съ своей стороны и императрица Елисавета Петровна, у которой успёли уже отлечь нёсколько отъ сердца и злоба на Шетарди, и досада на обиду, нанесенную въ Лондонт графу Чернышеву, и которая, въ добавокъ къ этому, находясь въ то время подъ сильнымъ вліяніемъ Ивана Ивановича Шувалова,—страстнаго поклонника Франціи,—была не прочь увидёть снова въ Петербургт французское посольство. Но о готовности императрицы надобно было хорошенько осведомиться, чтобы не получить унивительнаго для Франціи отказа.

## II.

Посылка Дугласа въ Россію. — Назначеніе д'Еона его помощникомъ. — Мечты принца Конти о польскомъ престолѣ. — Инструкція, данная Дугласу при отъѣздѣ въ Петербургъ. — Развѣдыванія о Биронѣ, объ отношеніи Россіи къ Англіи, о великомъ князѣ Петрѣ Оедоровичѣ, о Малороссіи и т. д. — Инструкція по турецкимъ дѣламъ. — Предположеніе о бракѣ императрицы Елисаветы Петровны.

Съ своей стороны Людовикъ XV приступиль къ сближенію съ Россіею самымъ ухищреннымъ способомъ. Въ Парижъ проживаль въ ту пору, изгнанный изъ предбловъ королевства великобританскаго, одинъ изъ приверженцевъ падшей династіи Стюартовъ, кавалеръ Дугласъ-Макензи, родомъ шотландецъ, всею душою ненавидъвшій англичанъ. Иностранное происхожденіе кавалера, повидимому, върнъе всего отклоняло бы въ Петербургъ мысль о томъ, чтобы онъ могъ быть тайнымъ агентомъ французскаго короля. Поэтому, а также разсчитывая на ловкость и проницательность Дугласа, Людовикъ XV предложилъ ему отправиться въ Петербургъ для политическихъ рекогносцировокъ, но вмъстъ съ темъ подумываль о томь, кого бы дать ему въ помощники. Такъ какъ самая главная задача посольства Дугласа состояла въ личномъ сближеніи короля съ императрицей Елисаветой Петровной, то и представлядась надобность подъискать въ пособники Дугласу такую личность, которая, не навлекая на себя никакого подозрънія, могла бы проникнуть въ покои императрицы и бесъдовать съ нею съ глазу на глазъ. Совершенно подходящей къ тому личностью представился королю переодётый въ женское платье кавалерь д'Еонъ.

Но если у самаго короля явилась мысль воспользоваться женоподобіемъ д'Еона для своихъ политическихъ цёлей, то тёмъ не менёе предстояль еще при этомъ особый вопросъ, достанеть ли у переодётаго въ женское платье кавалера умёнья выполнить, какъ слёдуеть, тё важныя государственныя порученія, которыя возлагались на него вмёстё съ роброномъ, фижмами и со всёми другими принадлежностями тогдашняго женскаго туалета? Особыя обстоятельства способствовали разрёшенію этого вопроса въ пользу д'Еона.

Среди близкихъ къ Людовику XV царедворцевъ былъ принцъ Конти, происходившій изъ фамиліи Конде, которая вела свое начало отъ младшей линіи бурбонскаго дома и, слъдовательно, считалась родственною королевской династіи. Дъдъ этого принца Конти-Франсуа-Луи (род. 1664, ум. 1709 г.) пріобрѣлъ себѣ громкую воинскую извѣстность въ битвахъ при Штейнкеркъ, Флерюсъ и Нервиндъ и этой извъстности быль обязань темь, что въ 1697 году, по смерти короля Яна Собъсскаго, быль избрань на польскій престоль. Ему, однако, не удалось покоролевствовать въ Польшт, такъ какъ его успълъ отстранить отъ короны Піастовъ и Ягеллоновъ болбе счастливый и болбе близкій къ Польшт соперникъ-Августь II, курфирсть саксонскій, и пока французскій принцъ собирался въ Варшаву, Августъ II быль уже тамъ. Темъ не менъе внукъ его быль не прочь отъ притяваній на королевско-польскій в'внець и притязанія эти, повидимому, готовы были осуществиться, когда въ началъ 1745 года неожиданно явились въ Парижъ нъкоторые польскіе магнаты съ порученіемъ отъ значительнаго числа своихъ соотечественниковъ-предложить принцу Конти голоса въ его пользу при выборъ государя на польскій престоль. Людовикь XV не находиль для себя удобнымь лично вмешиваться въ это дъло, а потому поручилъ самому принцу Конти вести непосредственно переговоры съ польскими депутатами на счетъ сдъланнаго ему предложенія.

Такой выдёль польскаго вопроса изъ общей системы дёль, касавшихся внёшней политики Франціи, послужиль началомъ къ выдёлу изъ этой системы и нёкоторыхъ другихъ дёлъ,

непосредственное веденіе которыхъ принималь на себя самъ король, им'єм въ этомъ случат своимъ ближайшимъ помощникомъ принца Конти, въ зав'єдываніе котораго перешла малопо-малу вся политика Франціи по д'єламъ с'єверныхъ государствъ. Поэтому, такъ какъ посылка д'Еона касалась Россіи, то главнымъ сов'єтникомъ короля и явился принцъ Конти. Въ свою очередь, честолюбивый принцъ не терялъ надежды быть рано или поздно на польскомъ престол'є, который казался ему какъ-бы насл'єдственнымъ, а потому ему было очень кстати им'єть въ Петербург'є,—гд'є главнымъ образомъ должна была происходить развязка каждаго возникавшаго въ Польш'є вопроса, — вполн'є в'єрнаго и преданнаго ему челов'єка, а такимъ челов'єкомъ онъ могъ считать д'Еона, съ которымъ достаточно сбливился по особому случаю.

Надобно сказать, что принцъ Конти, мётя на польскій престоль, не забываль, по врожденной склонности, и служенія музамь—онь быль стихотворець, хотя и изь очень плохихь. Главнымь затрудненіемь, при постоянномь почти кропаньё имь стиховь, было прінсканіе рифмы. Свётлейшій поэть прінскиваль ихь съ чрезвычайнымь трудомь и самымь усерднымь его помощникомь вь этихь занятіяхь быль кавалерь д'Еонь. Благодаря нёкоторымь своимь сочиненіямь, обратившимь на себя вниманіе публики, д'Еонь попаль въ кругь тогдашнихь лучшихь французскихь писателей, а черезь нихь онь свель знакомство съ принцемъ Конти.

Поэтому, когда Людовикъ XV сообщилъ принцу свое предположеніе о посылкъ ко двору императрицы Елисаветы Петровны съ кавалеромъ Дугласомъ переодътаго въ женское
платье д'Еона, то онъ нашелъ со стороны своего совътника
самую сильную поддержку этому предположенію. Сохранилось извъстіе, что на такую таинственную посылку д'Еона
имъла большое вліяніе и маркиза Помпадуръ, которая, извъдавъ на опытъ какую можетъ имъть женщина силу въ государственныхъ дълахъ, внушала королю, что сближеніе
между нимъ и русскою императрицею съумъетъ лучше всего
устроить женщина. Посылая въ Петербургъ д'Еона подъ видомъ дъвицы, король какъ будто слъдовалъ и внушеніямъ
своей фаворитки, которая если и не вполнъ, то все же до

нъкоторой степени могла быть довольна новою, небывалою еще затъею его величества.

Такимъ образомъ повздка д'Еона въ Петербургъ была ръшена окончательно.

Для отстраненія всякаго недоразум'внія относительно ц'али потздки обоихъ кавалеровъ, было положено, что Дугласъ отправится въ Россію подъ видомъ частнаго лица съ порученіемъ относительно закупки м'товъ, а д'Еона будетъ выдавать за свою племянницу. Кром'в того, Дугласъ могъ выдавать себя и за ученаго путешественника, такъ какъ его спеціальностью была геологія. При отправленіи Дугласа въ Петербургъ, ему вивнено было въ обязанность ознакомиться съ внутреннимъ положеніемъ Россін, съ состояніемъ ея армін и флота и съ отношеніемъ къ императрицѣ разныхъ придворныхъ личностей и партій и со всёмъ тёмъ, что можеть быть полезно и любопытно для его величества». О всёхъ своихъ наблюденіяхъ въ Россіи, Дугласъ долженъ быль составлять только краткія, отрывочныя зам'єтки и могь обратить ихъ въ систематическое изложение не иначе, какъ только по возвращения своемъ во Францію. Не трудно догадаться, что такое условіе было поставлено съ тою цёлью, чтобы Дугласъ не могь напечатать своихь замётокъ въ видё сочиненія и темъ самымъ открыть передъ публикою такіе факты обстоятельства, которые до изв'естнаго времени должны были быть извёстны только королю и самымъ довёреннымъ его лицамъ. Собственно королю Дугласъ могъ написать изъ Петербурга только одно письмо и то условнымъ языкомъ, для чего и были приняты выраженія, относящіяся къ торговић мъхами. Такъ, «черная лисица» должна была означать англійскаго посла въ Петербургъ-кавалера Вилльямса Генбюри; выраженіе «горностай въ ходу» означало преобладаніе русской партіи. Если бы Австрія взяла перев'єсь въ Петербургъ, то Дугласъ долженъ быль сообщить королю, что «рысь въ цънъ», такъ какъ подъ «рысью» подразумъвался Бестужевъ-Рюминъ, сторонникъ Австрін; если же кредить его у императрицы сталь бы уменьшаться, то Дуглась должень быль сообщить, что «соболь падаеть въ цене».

Инструкція, данная Дугласу 1-го іюня 1755 года, была написана такимъ мелкимъ шрифтомъ, съ такими сокращеніями, что она хотя и была довольно общирна по содержанію, но могла быть спрятана между стънками табакерки.

Въ началъ этой инструкціи говорилось: «положеніе Европы вообще, смуты, возникшія въ прошедшемъ году въ Польшъ, и готовыя, повидимому, возобновиться; участіе, принятое въ нихъ петербургскимъ дворомъ и опасеніе, что Англія, въ непродолжительномъ времени, при посредствъ своего посланника, кавалера Вилльямса, заключить договоръ съ Россіею о субсидіяхъ, все это требуеть тщательнаго наблюденія за образомъ дъйствій русскаго двора».

«Уже съ давнихъ поръ—говорилось въ инструкціи—его величество не имѣетъ въ Россіи ни посланника, ни министра, ни консула, почему королю почти совсёмъ неизвѣстно положеніе этой страны, тѣмъ болѣе, что характеръ націй, а также ревнивый и подозрительный деспотизмъ правительства не допускають возможности вести даже обыкновенную корреспонденцію, какъ это дѣлается въ отношеніи другихъ государствъ». Затѣмъ, послѣ указанія тѣхъ выгодъ, какія представляеть посыжа въ Россію Дугласа, какъ англійскаго подданнаго, слѣдують подробныя наставленія, гдѣ онъ долженъ побывать и что ему нужно сдѣлать.

Чтобъ избътнуть разспросовъ при большихъ германскихъ дворахъ, Дугласу и д'Еону предписывалось вътхать въ Гернію черезъ Швабію и оттуда отправиться въ Богемію, подъ предлогомъ осмотра, съ ученою цёлью, тамошнихъ рудниковъ. Познанія его въ минералогіи должны были придать полную въроятность путешествію, предпринятому съ подобною цълью. Для большаго же въ этомъ убъжденія нъмцевъ, Дугласъ должень быль изъ Богеміи поёхать въ Саксонію подъ предлогомъ осмотра фридбергскихъ рудниковъ. Отсюда ему следовало направиться въ Данцигъ черезъ Силезію, Варшаву или Торнъ, или черезъ Прусскую Померанію во Франкфурть на Одеръ, и оттуда въ Данцигъ, какою угодно ему дорогою. Изъ Данцига черезъ Пруссію онъ долженъ быль провхать въ Курляндію, чтобы собрать тамъ свъдънія о положеніи герцогства Курляндскаго; о томъ, какъ смотритъ тамошнее дворянство на низложение герцога Бирона, а также о тъхъ видахъ, какія имъетъ Россія на эту страну. Ему поручено было также собрать тамъ свъдънія о финансахъ Курляндіи, и

о системѣ тамошняго управленія, и о числѣ русскаго войска, расположеннаго въ герцогствѣ. Изъ Курляндіи чрезъ Лифляндію Дугласъ и д'Еонъ должны были отправиться прямо въ Петербургъ. По прибытіи туда, ему слѣдовало распространить и поддержать слухъ, что онъ путешествуетъ изъ одной только любознательности, и войти въ сношенія съ людьми, которые могли бы способствовать его ученымъ изысканіямъ. Далѣе Дугласу внушалось, чтобы онъ съ полнѣйшимъ безразличіемъ относился къ представителямъ всѣхъ націй, находящимся въ Петербургѣ, и чтобы, не смотря на то, что онъ изгнанъ изъ Англіи, свелъ знакомство съ кавалеромъ Вилльямсомъ, которому онъ лично не быль извѣстенъ.

Инструкція, которая дана была Дугласу и руководствоваться которою должень быль и д'Еонь, заключала въ себъ, кромъ того, еще особые пункты, и изъ нихъ видно, чъмъ именно интересовалась Франція при тогдашнемъ значеніи Россіи въ европейской политикъ.

Такъ, тайные агенты Людовика XV должны были навести самымъ секретнымъ образомъ справки о томъ, до какой степени были успъщны переговоры Вилльямса относительно доставленія Россією Англіи вспомогательнаго войска; развъдать о численномъ составъ русской арміи, о состояніи русскаго флота, о ходъ русской торговии, о расположеніи русскихъ къ настоящему ихъ правительству; о степени кредита, какимъ пользовались Бестужевъ и Воронцовъ, о фаворитахъ императрицы и о томъ вліяніи, какое имъють они на министровъ; о согласіи или о раздорахъ между этими послъдними, объ отношеніяхъ ихъ къ фаворитамъ; объ участи бывшго императора Ивана Антоновича и его отца принца Брауншвейгскаго.

Наблюденія и разв'єдка тайныхъ французскихъ агентовъ въ Петербург'є не отраничивались всёмъ этимъ. Имъ поручалось узнать о расположеніи народа къ насл'єднику престола, великому князю Петру Оедоровичу, въ особенности посл'є того, какъ у него родился сынъ; о томъ, н'єть ли у принца Ивана Антоновича приверженцевъ и не поддерживаеть ли ихъ тайно Англія? Безъ всякаго сомн'єнія, полученіе этихъ посл'єднихъ св'єдіній въ положительномъ смысл'є было бы весьма важно для версальскаго кабинета, такъ какъ онъ, добывъ ихъ, могъ

бы нанести рёшительный ударь англійской дипломатіи въ Петербургѣ. Дуглась и д'Еонь должны были также провѣдать о томъ, расположены ли русскіе къ миру и не имѣють ли неохоты къ войнѣ въ особенности съ Германіею, о настоящихъ и будущихъ видахъ Россіи на Польшу, о намѣреніяхъ ея относительно Швеціи; о томъ впечатлѣніи, какое произвели въ Петербургѣ смерть султана Махмута и вступленіе на престолъ Османа; о причинахъ, побудившихъ вызвать изъ Малороссіи гетмана Разумовскаго; о томъ, что думають относительно преданности малороссійскихъ казаковъ императорскому правительству и о той системѣ, какой оно держится въ отношеніи къ нимъ.

Нѣкоторые изъ пунктовъ относились исключительно къ д'Еону, который, какъ предполагалось, долженъ былъ войти въ непосредственныя сношенія съ самой императрицей. Въ этихъ пунктахъ поручалось ему развѣдать о тѣхъ чувствахъ, которыя питаетъ Елисавета Петровна къ Франціи и о томъ, не попрепятствують ли ей ея министры установить прямую корреспонденцію съ Людовикомъ XV; о тѣхъ партіяхъ, на которыя раздѣляется русскій дворъ; о лицахъ, пользующихся особымъ довѣріемъ императрицы; о расположеніи ея самой и ея министровъ къ кабинетамъ вѣнскому и лондонскому.

Исполнить удачно такую обширную и разнообразную инструкцію было дёломъ не легкимъ, и если Дугласъ не удовлетворилъ вполнё ожиданіямъ короля, за то его помощникъ или—вёрнёе сказать въ этомъ случаё, помощница—исполнилъ данныя ему порученія къ совершенному удовольствію его величества.

Кром'в приведенной нами инструкціи, Дугласу была дана еще дополнительная инструкція, касавшаяся исключительно политики Россіи по отношенію къ Турціи. Въ этой дополнительной инструкціи излагались жалобы отоманской порты на русское правительство. Главнымъ предметомъ ихъ была постройка крѣпости св. Елисаветы, такъ какъ, по словамъ турецкой порты, крѣпость эта была возведена собственно на территоріи, принадлежавшей султану. Дугласу поручалось провърить жалобу порты и собрать относительно ея самыя обстоятельныя свъдънія.

По указанному выше маршруту, Дугласъ и его мнимая

спутница, -- которой онъ при всякомъ случав оказываль вниманіе, подобающее ся полу, прівхали въ Петербургъ и здёсь началась замъчательная своеобразная дъятельность кавалера д'Еона, снабженнаго на счетъ принца Конти встми принадлежностями роскошнаго дамскаго туалета. Такая щедрость принца объясняется темъ, что онъ, отправляя д'Еона въ Петербургъ, разсчитывалъ не только на осуществление, при помощи его, своихъ видовъ на польскій престоль, но въ случав неудачи въ этомъ намъреніи, онъ даль д'Еону еще особыя порученія, клонившіяся въ его пользу. Не только самъ принцъ Конти, но и покровительствовавшій ему Людовикъ XV, считали возможнымъ бракъ принца съ Елисаветой Петровной. «Императрица—сказаль однажды король—хотела раздёлить со мною свой престоль, но это невозможно потому, что я и женать и царствующій государь. Но если она меня любила, то должна полюбить и близкаго ко мнв человъка. Я скажу ей: вотъ принцъ моего дома; онъ молодъ, красивъ и храбръ, изберите его своимъ супругомъ». Наконецъ, если бы оказалась невозможность предполагаемаго брака, то д'Еонъ долженъ быль постараться о томъ, чтобы императрица Елисавета Петровна предоставила, по крайней мъръ, принцу Конти или главное начальство надъ своими войсками, или добыла бы ему небольшое княжество: напримъръ, Курляндію, не имъвшую въ то время герцога. Попасть на курляндскій тронъ казалось для принца Конти дъломъ чрезвычайно важнымъ, такъ какъ оттуда ему было уже гораздо легче, нежели прямо изъ Парижа, перебраться, при первомъ же удобномъ случат, на польскій престоль.

## III.

Тайные агенты Людовика XV. — Дозволеніе д'Еону вести тайную переписку изъ Петербурга. — Значеніе Россіи въ дёлахъ Европы.—Политика Австріи, Англіи и Пруссіи въ отношеніи Россіи.—Вступленіе на престолъ Елисаветы Петровны. — Непріязнь ея къ Фридриху Великому. — Вліяніе Англіи. — Образъ дёйствій Бестужева-Рюмина и Воронцова. — Участіе д'Еона въ дипломатическихъ интригахъ.

Тайное посольство въ Петербургъ Дугласа и д'Еона и при томъ съ такими важными цёлями было, какъ нельзя болёе, въ духё Людовика XV. Мы уже видёли, что принцъ



спутница, --- которой онъ при всякомъ случат оказывалъ вниманіе, подобающее ся полу, прівхали въ Петербургъ и здёсь началась замъчательная своеобразная дъятельность кавалера д'Еона, снабженнаго на счеть принца Конти всеми принадлежностями роскошнаго дамскаго туалета. Такая щедрость принца объясняется тъмъ, что онъ, отправляя д'Еона въ Петербургъ, разсчитывалъ не только на осуществление, при помощи его, своихъ видовъ на польскій престоль, но въ случав неудачи въ этомъ намъреніи, онъ даль д'Еону еще особыя порученія, клонившіяся въ его пользу. Не только самъ принцъ Конти, но и покровительствовавшій ему Людовикъ XV, считали возможнымъ бракъ принца съ Елисаветой Петровной. «Императрица—сказаль однажды король—хотела раздёлить со мною свой престоль, но это невозможно потому, что я и женать и царствующій государь. Но если она меня любила, то должна полюбить и близкаго ко мив человъка. Я скажу ей: воть принцъ моего дома; онъ молодъ, красивъ и храбръ, изберите его своимъ супругомъ». Наконецъ, если бы оказалась невозможность предполагаемаго брака, то д'Еонъ долженъ быль постараться о томъ, чтобы императрица Елисавета Петровна предоставила, по крайней мъръ, принцу Конти или главное начальство надъ своими войсками, или добыла бы ему небольшое княжество: напримъръ, Курляндію, не имъвшую въ то время герцога. Попасть на курляндскій тронъ казалось для принца Конти деломъ чрезвычайно важнымъ, такъ какъ оттуда ему было уже гораздо легче, нежели прямо изъ Парижа, перебраться, при первомъ же удобномъ случат, на польскій престоль.

## III.

Тайные агенты Людовика XV. — Дозволеніе д'Еону вести тайную переписку изъ Петербурга. — Значеніе Россіи въ дёлахъ Европы.—Политика Австріи, Англіи и Пруссіи въ отношеніи Россіи.—Вступленіе на престоль Елисаветы Петровны. — Непріязнь ея къ Фридриху Великому. — Вліяніе Англіи. — Образъ дёйствій Бестужева-Рюмина и Воронцова. — Участіе д'Еона въ дипломатическихъ интригахъ.

Тайное посольство въ Петербургъ Дугласа и д'Еона и при томъ съ такими важными цёлями было, какъ нельзя болёе, въ духё Людовика XV. Мы уже видёли, что принцъ

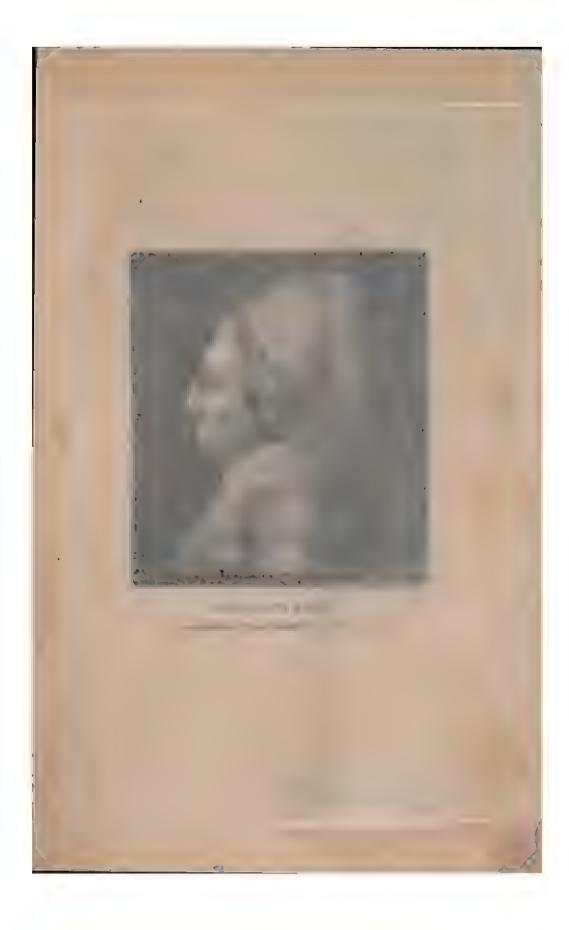

услуги королю, который самъ васвидётельствоваль объ этомъ въ своемъ письмё къ д'Еону.

Надобно, впрочемъ, сказать, что еще до изданія признаній Галльярде, появленіе д'Еона при двор'й императрицы Елисаветы Петровны въ женскомъ платьй и назначеніе его чтицею при государынів—самымъ настойчивымъ образомъ опровергалось въ упомянутой выше брошерів г. Бергольца. По поводу этого авторъ брошеры говорить, что только самый прійздъ д'Еона въ Россію можеть считаться поступкомъ, соотв'єтствующимъ роли искателя приключеній, но что за тімъ нівть ничего особеннаго въ положеніи его какъ секретаря посольства, положеніи—которое, повидимому, ограничивалось обыкновенною политическою интригою — и только поздніве, со времени изм'єненія д'Еона въ женщину, его жизнь получила романическій оттівнокъ и обратила на себя вниманіе публики.

Г. Бергольцъ опровергаетъ разсказъ Галльярде о прибытіи д'Еона въ Петербургъ подъ видомъ дѣвицы де-Вомонъ и о назначеніи его чтицею тѣмъ, что императрица Елисавета только съ трудомъ говорила по-французски, не была охотницей до чтенія и что должность чтеца или чтицы не существовала во все время ея царствованія.

Съ своей стороны г. Бергольцъ появление въ печати разсказа о пребываніи д'Еона въ Петербургі подъ видомъ дібвицы де-Бомонъ объясняеть тёмъ, что въ двухъ сочиненіяхъ, относящихся къ д'Еону и изданныхъ ранте книги Галльярде, говорится: въ одномъ (Memoires de m-me Campan 1823 г.), будто-бы д'Еонъ быль чтецомъ при Елисаветъ Петровив, а въ другомъ (Espion anglais. 1785 г.), что онъ разсказываль самь, будто, во время своего пребыванія въ Петербургъ, онъ носиль женское платье. Изъ соединенія двухъ этихъ разсказовъ, замёчаеть г. Бергольцъ, и явилась выдумка г. Галльярде о «чтицё» императрицы. При этомъ, говорить г. Бергольць, авторъ последняго изъ упомянутыхъ сочиненій, сообщая о переод'вваніи д'Еона въ женское платье, COMHEBBACTCH CAME BE LOCTOBEDHOCTH STORO CARTA, TAKE KAKE онъ пишетъ: «На самомъ дълъ кавалеру д'Еону было гораздо труднее проникнуть и втереться ко двору подъ видомъ женщины, нежели мужчины, въ особенности же это было риско-



КАВАЛЕРЪ Д'ЕОНЪ. Съ современнаго гравированиято портрета Летелье.



Конти, покровитель д'Еона, вавъдываль секретном неренискою короля. Въ 1866 году секретных динломатическам нереписка короля Людовика XV была мадапа из Парими г. Бутарикомъ, начальникомъ въ ту пору импараторожихъ архивовъ, въ двухъ томахъ, подъ загланіемъ «Согипроплании sacrète inédite de Louis XV sur la politique etrangère avec le comte de Broglie, Tercier et cet.». Параписка ита продолжалась въ теченіе 20-ти леть и обнародоманія ин му наутом. щее время възначительной степени должно мим'мить прижий, обще установившійся взглядь на государстинную дінтиль. ность Людовика XV, конечно, не из отношения иго умотнинныхъ способностей и нравственныхъ правилъ, во только въ отношенія той беззаботности о государстиннимих дімихи, моторая, повидимому, составляла какъ бы отличительную чергу его характера. Теперь оказывается, что каждом мождомовым шиа, управлявния почтового частью, сосбинам подоля нев OTEPHTIS. CERTABELLS BUR DE TAKE MAGAMMAN/MIL «44/W/WIL кабинеть», гдь благонадежные чинемини искуминам инеман, Beyerntlebaln has n chinarn made of that, mitighed hyer-CTARLEM KARUR-IMU MUTEPOCA, HIMEN W. GRINGGEMANN GPA TREE MERCHEN E LUCHMER XV MECHINANI NO CANTONYMANA BUILDOBETS CHENTENIA. BURNESHEN MUN. THEORY NORTH A выть всточника. Но осин вириль запавивания тиким ибрания CL TEXAME CONSCIONED. TO UNE CHARL ENTERS OFFINANTA OFFI MO-ESTITION OF BEIN OFFICE OF THE CHARLE MANNETY AND A NAME OF THE PARTY RIGHTE IT MINIT GAM CHAR CHARTMANNE MANAGEMENTS, CA ECTIFED IN THE DEFENDANCE COME IN SURVINE IN MALAN WINDS BUPLIE REPORTED BUTTER CHIEFTHARMS MAINMANNA BEREITERE WESTERNESSEN BURGE BURGE SURFRAGE THE STREET PERSONAL REPORT OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPER DI CHARLES LEGISLES CHARLES PLEISED IN MARKETPART MARKET HELL LIES. HIM BY GERS WHAT THURSDAY SUPPORTS AN BOREN THE DE PROPERTY BE THENDY MEMBERS MANAGEMENT BEREIGHT LIBER I BEREIGHTERE REGINGER I A THE MERCHANIC AND THEM SEVENIES BEENE PROPERTIES. SE SUSSEMBLE MAK WAK BURNOUS BURNOUS STREET AND STREET, STR

неръдко происходила большая путаница, такъ какъ виды министровъ не сходились иной разъ съ личными намъреніями короля, который, однако, не имълъ настолько твердости характера, чтобъ настоять на своемъ и тъмъ самымъ ставилъ министровъ въ крайне затруднительное и неловкое положеніе. Мало того, король иногда оффиціально предписываль что либо своему посланнику черезъ министра, но въ то же время секретно приказываль этому послъднему не исполнять министерскаго распоряженія. Изъ этого уже видно, какое важное значеніе имъли тайные агенты короля и какую степень довърія съ его стороны къ д'Еону успъль внушить принцъ Конти, имъвшій, какъ мы замътили, и свои личные виды при посылкъ въ Петербургь переряженаго кавалера.

Принцъ Конти, въ продолжение двенадцати летъ, заведывалъ секретною перепискою короля, причемъ лицамъ, получившимъ право вести такую переписку, заявлялось, чтобы они всегда считали ее главнымъ для себя руководствомъ, а предписанія министровъ--- діломъ второстепеннымъ. Находясь на своемъ посту, Конти вель особенно дъятельную переписку съ Константинополемъ, Варшавою, Стокгольмомъ и Берлиномъ. Одною изъ главныхъ цълей этой переписки было ослабленіе русскаго вліянія въ Польш'в, всл'єдствіе чего принцу удалось подготовить конфедерацію въ пользу своего избранія въ короли польскіе, но замысламъ принца Конти неожиданно былъ нанесенъ ударъ, подготовленнымъ стараніемъ графа Шуазеля — вопреки таинственной королевской корреспонденціи, союзомъ Франціи въ Австріею, а союзъ этотъ, составленный противъ Пруссіи, послужиль поводомъ и къ сближенію Франціи съ Россіей, причемъ противодъйствіе со стороны французской политики видамъ русскаго двора въ Польшъ было уже неумъстно. Такимъ образомъ, одно изъ порученій, данныхъ принцемъ Конти д'Еону, при отправкъ его въ Петербургъ, совершенно упразднилось. Ко вступленію въ бракъ съ императрицею Елисаветою Петровной никакой надежды не оказалось, точно также не было ея и на получение главнаго начальства надъ русскими войсками, поэтому принцъ Конти сталъ хлопотать о полученіи подобнаго званія въ Германіи, но и туть ему не посчастливилось вследствіе раздора съ маркизою Помпадуръ. По донесенію бывшаго въ то время въ

Парижё русскаго посла Бехтёева, «Конти съ госпожою Помпадуршею быль въ великой ссорё». Разсерженный всёми этими неудачами, Конти вовсе отказался отъ дёль, и, согласно води короля, передаль всё корреспонденціи и шифры старшему королевскому секретарю по иностраннымъ дёламъ Терсье, съ которымъ и привелось д'Еону вести большую часть секретной переписки изъ Петербурга. Другимъ сотрудникомъ короля по тайной корреспонденціи явился, въ 1765 году, одновременно съ Терсье, графъ Брольи, возвратившійся изъ Польши во Францію, занимавшій до того времени мѣсто францускаго посланника въ Варшавъ.

Изъ приведенной нами инструкціи, данной Дугласу, видно, что вести въ Петербургъ тайную политическую агентуру было дъломъ не легкимъ, притомъ и самая политика нашего двора ставила не мало препятствій успъшнымъ дъйствіямъ Дугласа и его помощника.

Хотя еще Петръ Великій сближался съ государствами занадной Европы по нъкоторымъ международнымъ вопросамъ, но собственно только при императрицъ Елисаветъ Петровнъ Россія впервые съ большимъ въсомъ и уже окончательно вступила въ семью европейскихъ державъ. До того же времени она не сознавала вполнъ своего громаднаго вліянія на ходъ политическихъ событій въ средней Европ'в и потому держалась въ сторонт отънихъ. Господствовавшій въто время въ умахъ дипломатовъ вопросъ о поддержаніи политическаго равновъсія какъ будто не касался ея. Примкнувъ своими восточными и съверными рубежами къ мъстностямъ, лежащимъ внъ Европы, и обезпечивъ достаточно свои западную и южную границы отъ Швеціи, Польши и Турціи и живя въ добромъ согласіи съ Пруссіей и Австріей, петербургскій кабинеть, въ отношеніи Западной Европы, какъ казалось ему, совершенно закончиль программу своей внешней деятельности. Римско-немецкій императоръ Карлъ VI, последній мужской представитель габсбургскаго дома, добившись отъ императрицы Анны Ивановны гарантіи своей, такъ называемой «прагматической санкціи», въ силу которой владенія габсбургскаго дома переходили къ его дочери Маріи-Терезіи, открыль тімь самымь Россіи прямую дорогу къ вмъшательству въ европейскія дъла, хотя бы ими и не затрогивались непосредственно наши интересы. Конечно

это могло только льстить политическому самолюбію петербургскаго кабинета, а въ практическомъ отношении могло представить гораздо болбе невыгодъ, нежели пользы. Но вскоръ русская дипломатія почувствовала толчекъ извит: именно со стороны Англіи. Еще данная англійскому посланнику Финчу (28-го февраля 1740 года) инструкція предписывала ему установить самыя тёсныя отношенія между Англіею и Россіею и скрѣпить ту дружбу, какая издавна существовала уже между Россією и Австрією. Съ своей стороны и Фридрихъ II, въ виду такой политики сенъ-джемскаго кабинета, подумываль о томъ, чтобы пріобръсти расположеніе Россіи. Посоль его въ Петербургъ, Мардефельдъ, заискивалъ около графа Остермана, который, однако, готовъ быль заключить союзъ съ Пруссіею не иначе, какъ подъ темъ условіемъ, чтобъ къ этому союзу приступили Данія и Польша, что, однако, совершенно противоръчило видамъ берлинскаго кабинета. При такомъ положеніи дёль умерь императорь Карль VI, извёстіе объ этомъ пришло въ Петербургъ, спустя нъсколько дней послъ смерти императрицы Анны Ивановны Это послъднее событіе вдохнуло въ Фридриха II решимость начать войну съ Австріею, не обезпечивъ себя даже нейтралитетомъ Россіи. Король прусскій разсчитываль на то, что въ царствованіе малольтняго государя—Ивана Антоновича—русское правительство будеть слишкомъ занято своими внутренними дълами для того, чтобъ оно могло энергически вмѣшаться въ возгоръвшуюся войну между Австрією и Пруссією. Сверженіе регента Бирона еще болве утвердило короля въ этой мысли: онъ находиль, что при внутреннихъ потрясеніяхъ, совершающихся въ Россіи, петербургскому кабинету некогда будетъ заботиться о томъ, что делается въ Европъ.

Неожиданное воцареніе Елисаветы Петровны не повліяло со стороны Россіи на положеніе дѣль въ Европѣ, и даже трудно было предвидѣть какой политики въ отношеніи Австріи и Пруссіи, станетъ держаться новая императрица. Повидимому, сама она оставалась совершенно равнодушна къ начавшейся между этими державами войнѣ. Изъ близкихъ къ ней людей Лестокъ быль за Францію, а графъ Бестужевъ-Рюминъ за Англію и, слѣдовательно, за союзницу ея Австрію. Обстоятельство это должно было вести къ тому за-

ключенію, что Россія не вившается въ австро-прусскую войну до тъхъ поръ, пока одно изъ этихъ вліятельныхъ при дворъ императрицы лицъ не одолветь другое. Само собою разумвется, что нервшительная политика петербургского кабинета была очень истати для Фридриха П, къ этому присоединилось еще одно особое, чрезвычайно благопріятное обстоятельство. Достигнувъ престола низверженіемъ брауншвейгской династіи, бывшей въ близкомъ родствъ съ габсбургско-австрійскимъ домомъ, Елисавета, какъ оказалось, отдалялась темъ самымъ отъ Австріи. Такое положеніе д'яль привело окончательно къ тому, что Россія не приняла никакого фактическаго участія въ войнъ за австрійское наслъдство, хотя впослъдствіи въ числъ другихъ державъ подписала, въ 1748 году, мирный договоръ въ Ахенъ, утвердившій за Маріею-Терезіею всъ области оставленныя ей въ наслъдіе ея отцомъ, за исключеніемъ лишь Силезіи, завоеванной Фридрихомъ Великимъ.

Хотя ахенскій миръ и водворилъ спокойствіе въ Европъ, но вст очень хорошо понимали непрочность этого спокойствія, а потому кабинеты англійскій и французскій старались заручиться поддержкою Россіи. Англія, при содъйствіи Бестужева-Рюмина, успъла послъ паденія Лестока утвердить въ Петербургъ свое вліяніе, которое съ каждымъ днемъ становилось все сильнее и сильнее. Франція не могла равнодушно смотръть на это, но какъ мы уже замътили, она при охлажденіи къ ней Россіи, вслъдствіе поступковъ де-ла-Шетарди и Шатле, не имъла даже никакихъ средствъ предпринять что либо въ свою пользу при дворъ императрицы Елисаветы. Доступъ французскихъ дипломатическихъ агентовъ въ Петербургъ сдълался невозможенъ, согладатаи Бестужева зорко сторожили ихъ на самой границъ, а потому и Дугласъ съ д'Еономъ могли пробраться туда только самымъ замысловатымъ способомъ. Нескольо ранее ихъ, тоже въ 1755 году, прівхаль въ Петербургь и англійскій посланникъ, кавалеръ Вилльямсь Генбюри. Надо полагать, что до дипломатическихъ кружковъ доходили смутные слухи о посольствъ Дугласа и д'Еона, потому что, не смотря на всю таинственность, которою оно было покрыто, въ Парижъ разнеслась молва о посылкъ д'Еона въ Россію подъ видомъ дъвицы. Съ своей стороны, австрійскій посланникъ въ Петербургъ пы $\mathbf{c}$ 

M

H

д

**J**(

П

те

MC

не

По

 $\mathbf{K}$ 

Ta.

 $^{\prime\prime}$ 

co

же

TO

ей:

изб.

лас:

был

bobi

глаі

небс

ВЪ

ДЛЯ

отту

жид

поль

Тайні

писку Австр

Елиса

Англіі

T

при :

болве



КАВАЛЕРЪ Д'ЕОНЪ. Съ современнато гравированнаго портрета Летелье.



Конти, покровитель д'Еона, зав'ядываль секретною перепискою короля. Въ 1866 году секретная дипломатическая переписка короля Людовика XV была издана въ Парижъ г. Бутарикомъ, начальникомъ въ ту пору императорскихъ архивовъ, въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ «Corespondance sacrète inédite de Louis XV sur la politique etrangère avec le comte de Broglie, Tercier et cet.». Переписка эта продолжалась въ теченіе 20-ти лёть и обнародованіе ея въ настоящее время възначительной степени должно изменить прежній, обще установившійся взглядь на государственную д'ятельность Людовика XV, конечно, не въ отношеніи его умственныхъ способностей и нравственныхъ правиль, но только въ отношеніи той беззаботности о государственныхъ дёлахъ, которая, повидимому, составляла какъ бы отличительную черту его характера. Теперь оказывается, что каждое воскресенье лица, управлявшія почтовою частью, сообщали королю всъ открытія, сдёланныя ими въ такъ называемомъ «черномъ кабинетъ», гдъ благонадежные чиновники вскрывали письма, перечитывали ихъ и снимали копіи съ тёхъ, которыя представляли какой-либо интересъ. Никто не освобождался отъ такой инквизиціи и Людовикъ XV нисколько не совъстился пользоваться свёдёніями, извлекаемыми изъ такого постыднаго источника. Но если король знакомился такимъ образомъ сь чужими секретами, то онъ самъ хотель охранить отъ посторонняго взгляда тайны своей дипломатической переписки, которую онъ велъ секретно отъ своихъ министровъ. У Людовика XV всюду были свои собственные корреспонденты, съ которыми онъ переписывался самъ и которые не знали вовсе одинъ другаго. Относительно своихъ дипломатическихъ агентовъ король держался вообще слъдующаго правила: посланникомъ назначалось обыкновенно какое нибудь знатное, представительное лицо, и такой оффиціальный посланникъ обязанъ былъ по своимъ дъламъ сноситься только съ министромъ иностраннихъ дълъ, если не былъ особо уполномоченъ королемъ на то, чтобы вести съ его величествомъ секретную переписку. Между тъмъ въ секретари къ такому посланнику давалась незначительная и неизвъстная личность и ей-то предоставлядось право сноситься непосредственно съ государемъ или ближайшими неоффиціальными его сов'ятниками. Всл'ядствіе этого

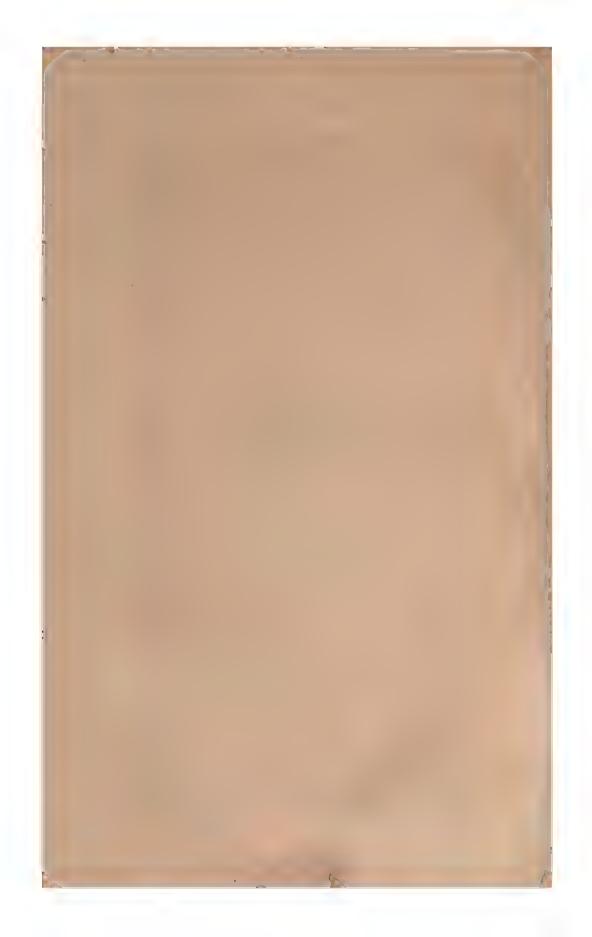

на себя косвеннымъ образомъ обязательство поддерживать пражественныя отношенія съ своими исконными врагами турками. Въ виду грознаго врага, какимъ былъ тогда для Австріи Фридрихъ Великій, в'єнскій кабинеть съум'єль вывернуться изъ того затруднительнаго положенія, въ какое онъ быль поставлень протестомь Бестужева-Рюмина. Изъ Вѣны поспъщили сообщить въ Петербургъ, что императрица Марія-Терезія готова заключить съ Россією безусловный оборонительный и наступательный союзь, примъненіе котораго въ одинаковой степени должно относиться и къ Турціи. Послъ такого заявленія, всё недоразуменія съ Австріею были покончены. Что же касается Франціи, то версальскій кабинеть посмотръль на это дъло иначе, онъ не хотъль отказаться безусловно отъ своего покровительства Турціи и для переговоровь по этому вопросу быль отправлень въ Петербургъ, въ званіи чрезвычайнаго посла, маркизъ де-л'Опиталь.

Отправка маркиза ко двору императрицы Елисаветы Петровны не только не поколебала значенія д'Еона, какъ самостоятельнаго тайнаго агента, облеченнаго особымъ дов'вріемъ короля, но даже, напротивъ, дала новый поводъ къ подтвержденію такого дов'рія, потому что, какъ мы уже зам'втили прежде, д'Еону предписано было не сообщать маркизу о своей тайной перепискъ съ королемъ и, въ добавокъ къ этому, д'Еонъ былъ сдъланъ какъ-бы главнымъ наблюдателемъ за дъйствіями вновь назначеннаго посла.

Изъ инструкцій, данныхъ де-л'Опиталю, видно, что Людовикъ XV настоятельно требоваль, чтобы въ заключаемомъ имъ съ Россією союзѣ не было допущено никакой оговорки на счетъ Турціи, такъ, чтобы Франція сохранила въ отношеніи ея полную свободу дѣйствій. Въ виду этого требованія съ одной стороны, а съ другой стороны въ виду упорства Россіи, требовавшей положительнаго заявленія на счетъ Турціи, Дугласъ придумалъ среднюю мѣру — не дѣлать союзъ Франціи съ Россією обязательнымъ въ отношеніи Турціи, но ограничиться тѣмъ, чтобы составленная касательно этого особая статья оставалась въ глубочайшей тайнъ. Такимъ двоедушіемъ были крайне недовольны въ Версали, хотя образъ дѣйствій тамошняго кабинета и не отличался вовсе честною откровенностію.

Изъ такого затруднительнаго положенія вывель Дугласа его помощникъ-д'Еонъ. По словамъ его, онъ и Иванъ Ивановичь Шуваловъ употребили все свое вліяніе на государыню для противодъйствія Бестужеву и спорный вопросъ быль ръшенъ въ пользу требованія Франціи. Турція была гарантирована отъ могущихъ быть для нея вредныхъ последствій русско-французскаго союза темъ, что о ней не было сдълано въ договоръ никакого упоминанія, и, следовательно, прежнія къ ней отношенія Франціи не изм'внились нисколько. Нельзя сказать, въ какой именно степени содъйствоваль этому д'Еонъ, но несомнънно, что вліяніе его при дворъ императрицы было вначительно. Это доказывается письмомъ Дугласа, писаннымъ 24-го мая 1757 года тогдашнему министру иностранныхъ дълъ, Рулье. «Въ тотъ моменть, —писалъ Дугласъ — когда г. д'Еонъ готовъ быль убхать, канцлеръ пригласилъ его къ себъ, чтобы проститься съ нимъ и вручить ему знакъ благоволенія, оказываемаго ея величествомъ, а также, чтобы выразить удовольствіе императрицы за образъ его дъйствій». Дугласъ при этомъ разръшилъ д'Еону принять съ выраженіемъ почтительной благодарности все, что будеть предложено ему, и канцлеръ передаль ему отъ имени императрицы 300 червонныхъ, сопровождая этотъ подарокъ самыми лестными отзывами на счеть д'Еона.

На этотъ разъ д'Еонъ убажаль изъ Петербурга съ тёмъ, чтобы доставить въ Версаль подписанный императрицею договоръ, а также и планъ кампаніи противъ Пруссіи, составленный въ Петербургъ. Копію съ этого плана онъ завезъ въ Въну для маршала д'Этре. Людовикъ XV былъ чрезвычайно доволенъ д'Еономъ и за услуги, оказанныя имъ въ Россіи, пожаловалъ ему чинъ драгунскаго поручика и золотую таба-керку съ своимъ портретомъ, осыпанную брилліантами.

Къ этому времени относится находящійся въ мемуарахъ д'Еона разсказъ о доставкъ имъ въ Версаль копіи съ такъ называемаго завъщанія Петра Великаго, которую онъ, пользуясь оказываемымъ ему при русскомъ дворъ безграничнымъ расположеніемъ, успъть добыть изъ одного самаго секретнаго архива имперіи, находящагося въ Петергофъ. Копію эту, вмъсть со своею запискою о состояніи Россіи, д'Еонъ передаль только двумъ лицамъ: тогдашнему министру иностран-

ныхъ дъль, аббату Бернесу, и самому Людовику XV. Что завъщаніе, составленное будто-бы Петромъ Великимъ въ поученіе его преемникамъ, подложно — это не подлежить ни малейшему сомненю. Ясныя тому доказательства приводятся въ упомянутой уже нами брошюръ г. Бергольца. Притомъ и самое изложение этого завъщания свидътельствуеть о томъ, что оно не могло быть написано русскимъ, а тъмъ болъе Петромъ Великимъ. Но вопросъ о томъ, не было ли это завъщаніе сочинено самимъ д'Еономъ? представляется все-таки, и послъ изданія брошюры г. Бергольца, вопросомъ довольно спорнымъ. Легко могло быть, что д'Еонъ, желая показать королю, что онъ провель въ Петербурге время не даромъ и что онь, какъ ловкій дипломать, съумёль воспользоваться весьма благопріятными обстоятельствами, решился помистифировать Людовика XV завъщаніемъ Петра Великаго. Отважиться на это было не трудно потому, что не представлялось никакой возможности провърить подлинности копіи, добытой или, говоря точнее, украденной д'Еономъ. Король же съ своей стороны ни въ какомъ случат не могъ дать ни малъйшей огласки такому не очень честному поступку своего довъреннаго лица, министры тоже, и потому д'Еонъ могъ быть вполнъ спокоенъ, что обманъ его не обнаружится.

Сущность упомянутаго завъщанія состоить въ томъ, чтобы Россія постоянно поддерживала войну и прерывала ее только на время для поправленія своихъ государственныхъ финансовъ. Войны должны служить къ территоріальному увеличенію Россіи. Для начальствованія надъ русскими войсками нужно приглашать иностранцевъ и ихъ же вызывать въ мирное время въ Россію для того, чтобъ она могла пользоваться выгодами европейской образованности. Принимать участіе во всёхъ дёлахъ и столкновеніяхъ, происходящихъ въ Европъ. преимущественно въ тёхъ, которыя происходять въ Германіи. Поддерживать постоянныя смуты въ Польшъ, подкупать тамошнихъ магнатовъ, упрочивать вліяніе Россіи на сеймахъ вообще, а также при избраніи королей. Отнять сколь возможно болбе территоріи у Швеціи и вести это дело такимъ образомъ, чтобы Швеція нападала на Россію, дабы потомъ имъть предлогъ къ утвержденію надъ нею русскаго владычества. Съ этою цёлью нужно отдалить Данію отъ Швеціи и поддерживать между ними взаимное соперничество. Избирать въ супруги членамъ царскаго дома нёмецкихъ принцевъ, для упроченія фамильныхъ связей въ Германіи и для привлеченія ся къ интересамъ Россіи. По д'вламъ торговымъ заключать союзы преимущественно съ Англіей и въ то же время распространять владенія Россіи на северь вдоль Балтійскаго моря и на югъ по берегамъ Чернаго. Придвинуться сколь возможно ближе къ Константинополю и Индіи потому, что тоть, кто будеть господствовать въ этихъ кранхъ, будеть вмъстъ съ тъмъ владычествовать и надъвсъмъ міромъ. Съ этою цълью нужно вести безпрерывныя войны то съ Турціею, то съ Персіею, устроивать верфи на Черномъ моръ и, мало по малу, овладъть имъ. Ускорить паденіе Персіи, проникнуть до Персидскаго залива и, если будеть возможно, возстановить черезъ Сирію древнюю торговлю съ Востокомъ и подвинуться къ Индіи. Искать союза съ Австріей и поддерживать его и действовать такъ, чтобъ Германія приняла участіе Россіи въ своихъ дёлахъ. Заинтересовать Австрію въ изгнаніи турокъ изъ Европы и уничтожить ея соперничество при завладёніи Константинополемъ, или возбудить противъ нея европейскія державы, или отдать ей часть сделанныхъ въ Турціи Россіею завоеваній съ тёмъ, чтобы впоследствіи отнять ихъ у нея. Привязать къ Россіи и соединить около нея грековъ, а также неуніатовь или схизматиковь, находящихся въ Венгріи, Турцін и Польшъ. Послъ раздробленія Швеціи, завоеванія Персін, покоренія Польши и завладінія Турцією, нужно предложить въ отдёльности, самымъ секретнымъ образомъ, сперва версальскому, а потомъ венскому кабинету о разделе между ними и Россією всемірнаго господства. Если одинъ изъ упомянутыхъ кабинетовъ приметь такое предложение, то льстя честолюбію и самолюбію ихъ обоихъ, употребить Австрію и Францію для того, чтобы одна изъ нихъ подавила другую, а потомъ подавить и ту, которая останется, начавъ съ нею борьбу, усивхъ которой не будеть уже подлежать сомненію, тогда Россія станеть господствовать на всемъ Востокъ и надъ большею частію Европы. Если-же и Франція и Австрія, что, впрочемъ, невъроятно, — отклонять предложение Россіи, то надобно возбудить между ними вражду, въ которой истощились бы объ эти державы. Тогда, въ ръшительную минуту,

Россія двинеть заран'є подготовленныя ею войска на Германію и въ то же время флоты ея, одинь изъ Архангельска, а другой изъ Азова, съ дессантомъ изъ варварскихъ ордъ, черезъ Средиземное море и океанъ, нападутъ на Францію, и тогда, посл'є покоренія Германіи и Франціи, остальная Европа легко подпадеть игу Россіи.

Сочинить такое завъщаніе отъ имени Петра Великаго самому д'Еону было не трудно. Н'екоторыя изъ статей этого зав'вщанія, которыя касались Швеціи, Польши, Турціи и Персіи могли быть позаимствованы изъ той политики, какой Россія дъйствительно держалась со времени Петра Великаго въ отношеніи этихъ государствъ. Все же другое, какъ напримъръ, возстановление торговли на Востокъ черезъ Сирію, раздъленіе всемірнаго господства между Россіею и Франціею или Австріею и, наконецъ, нападеніе азіатскихъ ордъ на французскую территорію могло быть собственнымъ вымысломъ д'Еона. Что же касается Наполеона I, то онъ, безъ всякаго сомнънія, понималь, что, вводя такія предположенія въ вавъщаніе Петра I, онъ тымъ самымъ дылаль этотъ актъ забавнымъ, а не серьезною программою великаго царя. Въроятность такого предположенія подтверждается тёмъ, что этому завъщанію, даже во времена д'Еона — и притомъ по собственнымъ его словамъ, — версальскій кабинетъ не придаль никакой важности и изложенные въ немъ планы и виды считалъ и невозможными и химерическими.

«Тщетно съ одра болёзни — говорить д'Еонъ — я составлять и посылать записки королю, маршалу Бель-Иль, аббату Бернесу, маркизу де-л'Опиталю, — который быль назначень посломь въ Петербургъ на мёсто кавалера Дугласа, — и, наконецъ, графу Брольи, посланнику въ Польше, заявляя имъ, что русскій дворъ, въ виду неминуемой смерти короля Августа III, имёлъ тайное намёреніе наводнить Польшу своими войсками, чтобы тамъ вполнё господствовать при предстоящемъ избраніи короля и овладёть частію польской территоріи, согласно плану Петра Великаго. На всё мои заявленія не обратили серьезнаго вниманія, потому, конечно, что они дёлались молодымъ человёкомъ, но теперь (въ 1778 году) чувствуются послёдствія того роковаго предубёжденія, какое имёли противъ моего возраста».

а д'Еонъ, въ званіи секретаря посольства, быль данъ ему въ помощники, и въ этомъ званіи онъ поёхалъ снова въ Россію, но уже не въ женскомъ, а въ мужскомъ платьѣ. Чтобы скрыть отъ двора и отъ публики прежнія таинственныя похожденія д'Еона въ Петербургѣ, онъ былъ представленъ императрицѣ, какъ родной брать дѣвицы Ліи де-Бомонъ и такимъ родствомъ объяснилось вполнѣ удовлетворительно поразительное сходство, которое было между упомянутой дѣвицей, оставшейся во Франціи, и ея братомъ, будто-бы въ первый разъ пріѣхавшимъ въ столицу Россіи.

V.

Перемёна въ политике Россіи. — Противодействіе Бестужева-Рюмина. — Турецкія дёла. — Посылка въ Петербургъ маркиза дел'Опиталя. — Данная ему инструкція. — Вліяніе И. И. Шувалова. — Расположеніе императрицы къ д'Еону. — Договоръ съ Францією. — Завёщаніе Петра Великаго. — Его подложность. — Вторичный выёздъ д'Еона изъ Петербурга.

Съ назначеніемъ Дугласа и д'Еона въ Петербургъ прежняя русская политика быстро измѣнилась: заключенный съ Англіею договоръ, не смотря на всѣ протесты графа Бестужева-Рюмина, былъ уничтоженъ. Императрица открыто приняла сторону Австріи противъ Пруссіи и восьмидесяти-тысячная армія, расположенная въ Лифляндіи и Курляндіи для подкрѣпленія Англіи и Пруссіи, вовсе неожиданно получила повелѣніе соединиться съ войсками Маріи-Терезіи и Людовика XV для начатія непріязненнымъ дѣйствій противъ короля прусскаго.

Заявляя себя противъ австро-французско-русскаго союза, Бестужевъ-Рюминъ, какъ ловкій дипломать, успёль, впрочемь, выдвинуть впередъ одно весьма щекотливое обстоятельство, поколебавшее даже волю самой императрицы. Онъ сталь доказывать самымъ убёдительнымъ образомъ, что означенный союзъ прямо противорёчилъ и прежней, и будущей политикъ Россіи. Въ подтвержденіе этого онъ указываль на то, что Австрія, преимущественно же Франція, были постоянными защитниками Турціи и что теперь Россія, вступая въ союзъ съ этими двумя державами, тёмъ самымъ налагаеть

моженію, д'Еонъ, послѣ третьяго своего прівзда въ Петербургъ, получиль предложеніе императрицы остаться навсегда въ Россіи, но онъ, выставляя себя французскимъ патріотомъ, отказался отъ этого и въ 1760 году окончательно уѣхалъ изъ Россіи. Отъѣздъ д'Еона, въ его мемуарахъ, согласно съ господствующимъ оттѣнкомъ этого сочиненія, объясняется романическими приключеніями, о которыхъ, само собою разумѣется, не стоить здѣсь разсказывать. Дѣйствительною же причиною его отъѣзда изъ Петербурга было вообще разстройство его здоровья, и главнымъ образомъ глазная болѣзнь, требовавшая леченія у искусныхъ врачей.

По прівздв въ Версаль, д'Еонъ быль принять съ почетомъ герцогомъ Шуазелемъ, замвнившимъ собою аббата Бернеса на должности министра иностранныхъ двлъ. Онъ привевъ съ собою во Францію возобновленную императрицею Елисаветою Петровною ратификацію договора, заключеннаго между Россіею и Франціею 30-го декабря 1758 года, а также морской конвенціи, къ которой приступили Россія, Швеція и Данія. Людовикъ XV съ своей стороны оказаль д'Еону за услуги его въ Россіи, какъ «въ женскомъ», такъ и въ мужскомъ платъв, особенную благосклонность, давъ ему частную аудіенцію, и назначивъ ему ежегодную пенсію въ 2,000 ливровъ.

Прекративъ на время свои занятія по дипломатической части, д'Еонъ, въ званіи адъютанта маршала Брольи, отправился на поля битвы и мужественно сражался при Гикстеръ, гдъ былъ раненъ въ правую руку и въ голову. Оправившись отъ ранъ, онъ посиъщилъ снова подъ знамена и оказалъ отличіе въ битвахъ при Мейншлоссъ и Остервикъ.

Окончивъ этимъ свои воинскіе подвиги, д'Еонъ закотёль снова вступить на дипломатическое поприще и быль назначенъ въ Петербургъ резидентомъ на мёсто барона Бретейля, который, оставивъ свой пость, доёхаль уже до Варшавы. Но когда въ Парижё получено было извёстіе о переворотё, происшедшемъ 28-го іюня 1762 года, доставившемъ императорскій престоль Екатеринё II, то Бретейлю послали предписаніе вернуться немедленно въ Петербургъ, и, вслёдствіе этого, посылка туда д'Еона не состоялась.

Во французской литературъ памятникомъ пятилътняго

пробышания д'Иона въ Росси остались изданныя имъ историчисти и статистическім нам'ятки о Россіи; къ первымъ припадаванть втатьи «Поторія Кидокіи Оводоровны Лопухиной, порной супруги Потра Поликаго». Какъ историческое изслъ--врамев оторин адопот атоццигодици он ити илгито, плитито, точници, но нь онов вро вро вы она была довольно заметнымъ тручены по ручекой истории, особенно если принять въ сообрамонно, что она пыла написана французомъ. Между статьями, принцимини ка Иччи, помещены въ сочинениять д'Еона: « ) вынь Погры Истикиго о момиществующих»». статья о «Русевой серичной», «Сучорки поричний перещескими шелкоми и пырщимы, «Густкій тарыфь 1766 года» и «Торговый трак-MATE, METALLINE PARTIENT OF ARTHORS. O TONE. TO CEEforms or an experience of the contract of the CO (MICE MO 1004), WIN CHATCH WIN ONLIN MEDICOLOGIC HE HENCHHIE when a mandantement he 1774 told.

the in manual kerta terrapress no butter I hours are Herep-TIES THURSOL OF PROFICE SHEETS AND PROFILE OF THE P MALINATOR CAMPACA CAMPACA CAMPACA SERVICE SERV E REEGENTINGE ROWETHING BORING TOF MUSIC ESSENTING SPACE THE THEORY AND A PROPERTY AND AND ALLAS DESCRIPTION OF THE PROPERTY AN TO JOHN WALL SHE SHE SHE BEST THE PROPERTY TELOGRAPHICA STRUCTURE STAGE STRUCTURE STOCKED STOCKED STAGES within a second it is to be the contract of th in a timepae i Rights was turne in Openinio, represent I hour and the property of the property of the second section of the we were the state of the second of the secon WAR I I THE A MOONING TO THE WAR THE THE THE THE PARTY T THE STATE STREET AND INCLUDED BUILDING STREET, STREET We are to the telephoneman. Brought the Cappen. Bedi-THE STANDS CLASSES OF SUMMERS SAN VOLUMENTS OF SANS TO COMMENT AND S AND S CONTRACTOR OF STREET STREET THE LACE WAR COMMISSION OF THE PROPERTY AND ASSESSED AS A SECOND OF THE PARTY OF TH THE CONTRACT A CANCE ASSET I STRUCTURE IN THE CONTRACT OF THE E I MINE - E CHIEF E STANK SOM & C. 1714 CO. 10-1 THE BOOK STRONG CONTRACTOR OF Carra sera co lentre inclustan manuelle. Bildille 1955 

самимъ. Въ добавокъ къ этому, маркиза Помпадуръ, изъ захваченныхъ ею обманнымъ способомъ у короля бумагъ, узнала, что д'Еонъ не только состояль въ перепискъ съ Людовикомъ XV, но и быль въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ принцемъ Конти, съ которымъ въ это время маркиза находилась въ ожесточенной враждъ. Все это повело къ тому, что д'Еонъ потеряль у короля свой прежній кредить и отъ него потребовали выдачи находившихся у него секретныхъ бумагь. Д'Еонь упорствоваль, почему для переговоровь съ нимъ по этому двлу въ Лондонъ быль употребленъ знаменитый писатель Бомарше. После многихъ скандаловъ, обратившихъ на себя вниманіе и англійской, и французской публики, д'Еонъ, за условленное денежное вознагражденіе, согласился выдать Бомарше секретныя бумаги, но въ сдёлкъ но этому предмету, кромъ требованія оть д'Еона сохраненія въ глубочайшей тайнъ всего прошлаго, было, между прочимъ, постановлено, что кавалеръ д'Еонъ обязуется надёть женское платье и не снимать его никогда.

Сохранилось извъстіе, что первая мысль о такомъ окончательномъ превращеніи въ женщину д'Еона, дипломата, писателя, храбраго драгуна, кавалера ордена св. Людовика, явилась у г-жи Дюбари, новой фаворитки Людовика XV. Поводы къ такому странному требованію не уяснились вполнъ и донынъ, а г. Бутарикъ, на трудъ котораго мы уже ссывались, съ своей стороны замъчаетъ, что здъсь есть какая-то необъясненная еще тайна. Изъ всего же того, что извъстно относительно такого страннаго превращенія господина д'Еона въ дъвицу Луизу д'Еонъ, можно сдълать два слъдующія предноложенія:

Во-первыхъ, король Людовикъ XV, боясь со стороны раздраженнаго д'Еона огласки ввёренныхъ ему нёкогда тайнъ, воспользовался ролью женщины, которую игралъ нёкогда д'Еонъ, и, одёвъ его на старости лётъ въ женское платье, котёлъ этимъ осмёять и подорвать такимъ образомъ въ общественномъ мнёніи Франціи, Англіи и даже всей Европы всякій къ нему кредить. Во-вторыхъ, превращеніе д'Еона въ старую дёвицу объясняется тёмъ, что по смерти графа де-Герши, подроставшій его сынъ намёревался отомстить обиды, нанесенныя нёкогда д'Еономъ его отцу. Мать молодого графа



письм'в своемъ къ графу Верженю д'Еонъ сообщаль, что онъ, какъ девица, надель женское платье въ день св. Урсулы, защитницы и покровительницы 11,000 непорочныхъ дъвъ, а въ напечатанномъ имъ посланіи ко всемъ современнымъ женщинамъ, онъ заявлялъ, что Вомарше, притесняя его, хотъль поднять свой кредить на счеть женщины, разбогатъть на счеть женской чести и отомстить свои неудачн, подавивъ несчастную женщину. Добавимъ къ этому, что превращенію его въ женщину содействовала отчасти и княгиня Екатерина Романовна Дашкова, прітхавшая въ Лондонъ въ то время, когда вопросъ о томъ: мущина или женщина кавалеръ д'Еонъ? — былъ въ самомъ сильномъ разгаръ. Она хорошо знала кавалера д'Еона, по дому своего дяди, и насмёшки ся надъ д'Еономъ, какъ надъ женщиной, подтверждають тоть факть, что княгиня Дашкова была съ нимъ знакома въ то время, когда онъ явился въ Петербургъ въ дамскомъ костюмъ.

Весьма много способствовала въ установленію того мнёнія, что д'Еонъ не мущина, а женщина и вышедшая въ 1779 году на французскомъ языкъ книга подъ заглавіемъ: «La vie militaire, politique et privée de mademoiselle Charles—Genevieve—Louise—Auguste—André—Timothé d'Eon-de-Beaumont». На заглавномъ листъ этой книги, послъ означенія именъ и фамиліи, слъдовало исчисленіе званій и должностей означенной дъвицы, и этотъ длинный перечень оканчивался упоминаніемъ, что она была полномочнымъ министромъ при англійскомъ дворъ. Д'Еонъ не возражаль ничего противъ присвоенія ему званія дъвицы, а между тъмъ книга, изданная де-ла-Фортелемъ, читалась съ большимъ любопытствомъ и выдержала два изданія.

Въ 1783 году д'Еонъ убхаль въ Англію и продолжаль, согласно данному имъ обятательству, носить женское платье, желая пользоваться назначенною ему отъ короля пенсіею. Когда же вспыхнула французская революція, то онъ обратился въ 1791 году съ просьбою въ національное собраніе, домогаясь ванять прежнее свое м'єсто въ рядахъ арміи и объясняя, что сердце его возстаеть противъ чепцовъ и юбокъ, которые онъ носить. Но республиканское правительство было непреклонно и не допустило подъ свои трехцв'єтныя знамена такого сом-

нительнаго, хотя и храбраго, вонна. Получивъ отказъ на свою просьбу, д'Еонъ остался навсегда въ Англін и хотя продовжать ходить, по прежнему, въ женскомъ платьй, но республика не считала нужнымъ сохранить въ сили условіе, заключенное между д'Еономъ и Людовикомъ XV. Директорія прекратила выдачу пенсін, и, въ добавокъ къ этому, д'Еонъ, какъ эмигрантъ, былъ объявленъ вий покровительства законовъ. Денежным средства д'Еона мало-по-малу изсякли и онъ дошель до того, что долженъ былъ продать свою библіотеку, въ которой обыкновенно проводить почти все свое времи. Затъмъ не оставалось ничего болье какъ пуститься въ какую нибудь оригинальность и онъ, не снимя женскаго платъя, сдълался учителемъ фехтованья. Только нікоторые, немногіе, впрочемъ, друзья помогам ему кое-чёмъ на закать его печальной и уже слишкомъ превратной жизни.

Д'Еснъ умерь въ Лондонъ 10-го мая 1810 года.

# КАЛІОСТРО ВЪ ПЕТЕРВУРГЪ.

I.

Кромъ личностей, оказавшихъ болъе или менъе сильное вліяніе на ходь политическихь событій — если не въ цёлой Европъ, то въ отдъльныхъ ея государствахъ, — заслуживаютъ вниманія со стороны исторической литературы еще и такія личности, которыя, не имъя политического значенія, не только оставили послъ себя замътные, почему либо, слъды въ какихъ нибудь мъстныхъ льтописяхъ, но даже успъли иріобръсти себъ громкую извъстность въ разныхъ концахъ Европы. Подробныя изследованія о такихъ **ДИЧНОСТЯХЬ** интересны преимущественно въ томъ отношеніи, что при этомъ обрисовывается до некоторой степени состояние того общества, среди котораго являлись эти личности. среди одного общества онъ имъли громадный успъхъ, среди другаго онъ прошли не слишкомъ замътно и, наконецъ, среди третьяго дъятельность ихъ должна была прекратиться при первыхъ же своихъ проявленіяхъ. Такая неодинаковая участь постигала порою какъ предвъстниковъ такихъ истинъ, которымъ готовилось торжество въ будущемъ, такъ и техъ людей, которые впоследствіи были признаны наглыми обманщиками, желавшими обратить легков ріе общества въ свою пользу. Разумбется, что все это обусловливалось весьма много качествами и способностями такихъ лицъ, а также и тъми средствами, какія они пускали въ ходъ для распространенія своего вліянія не только на умы, но-что очень часто было еще важите для нихъ — и на карманы своихъ современниковъ. Понятно, что общество, среди котораго находили для себя не только радушный, но иногда даже и восторженный пріемъ, а витестт съ ттить пріобрітали тамъ и громадныя денежныя выгоды, разные искатели приключеній, эмпирики, шарлатаны, духовидцы и другіе разнаго рода обманщики, должно было чтить либо отличаться, по своему складу и по господствовавшему въ немъ направленію, отъ такого общества, въ которомъ, наоборотъ, подобныя личности не возбухдали къ себт особеннаго довтрія и не находили для себя легкой наживы.

Было бы, впрочемъ, не совствъ основательно измърять успъхи или неуспъхи такихъ предпріничивыхъ личностей только степенью умственнаго развитія того или другаго общества, такъ какъ удача многихъ лицъ, сдъзавшихся извъстными своими похожденіями, не зависька исключительно отъ одного этого, но обусловливалась и всею, слингкомъ разнообразной общественной обстановкой, а также и и которыми особенными случайностями. Нередко бывало, что смелые пройдохи пробивались впередъ тамъ, гдъ, повидимому, достаточная степень умственнаго развитія должна была служить главной помъхой для удачи ихъ продълокъ и, напротивъ, они неръдко испытывали неудачи тамъ, гдъ — какъ казалось слабые задатки просвещенія могли бы скорее всего благопріятствовать ихъ успехамь. Довольно замечательный примерь подобной противоположности представляють похожденія самаго знаменитаго во всей Европъ шардатана — извъстнаго подъ именемъ графа Каліостро. Нельзя не остановиться на томъ обстоятельствъ, что этотъ мистикъ и чародъй, изумлявшій самую образованную часть публики въ Парижѣ и въ Лондонъ своими необыкновенными, сверхестественными дъйствінии и находившій себ'є множество приверженцевъ въ Германіи, не встрытиль въ Петербургы ни прієма, соотвытствовавшаго его европейской извъстности, ни широкаго примъненія для своей заманчивой практики. Между тъмъ несомнънно, что во второй половинъ проплаго стольтія, и Франція, и Англія, и Германія, въ сравненів съ Россіей, стояли на высшей стецени умственнаго развитія. Казалось бы, что господствовавшее тогда у насъ еще во всей своей силъ суевъріе, въ противоположность безвърію, охватившему Францію, и раціонализму, постоянно проявлявшемуся въ Англіи, должно было заранте обезпечить въ Россіи успъхи Каліостро, дъйствовавшаго съ такою силою не столько на умы, сколько на воображеніе. Поэтому, если жизнь его, исполненная и загадочности и приключеній, представляеть сама по себъ много интереснаго, то вопрось объ его чудодъйственной практикт собственно въ Россіи, оказывается вопросомъ весьма занимательнымъ въ исторіи нашего общества, среди котораго явился Каліостро, предшествуемый молвою о творимыхъ имъ чудесахъ.

Извъстно, что въ прошедшемъ столътіи Россія была какъ бы обътованною землею для иностранныхъ авантюристовъ: здъсь многіе изъ нихъ не только пріобр тали себ почеть и богатство, но неръдко достигали и самыхъ высшихъ государственныхъ должностей, и вотъ почему, съ перваго взгляда кажется довольно страннымъ, что такой смълый, ловкій, предпріимчивый и, можно даже сказать, такой необыкновенный человъкъ какъ Каліостро, успъвшій изумить двъ первенствующія европейскія столицы, не воспользовался тою, во всёхъ отношеніяхь благопріятною обстановкою, какая представлялась для него въ тогдашней Россіи. Между темъ онъ самъ поъздку туда считаль какъ бы завершеніемъ всъхъ долголътнихъ подвиговъ и, по собственнымъ его словамъ, ему, быть можеть, пришлось бы въ Петербургъ явиться во всемъ своемъ величіи и объяснить міру загадочность своего происхожденія. По н'вкоторымъ особымъ обстоятельствамъ, не безъ въроятности можно заключить, что Каліостро чрезвычайно много разсчитываль на свое пребываніе въ Петербургъ при дворъ императрицы Екатерины II, а такіе его разсчеты, конечно, основывались на какихъ нибудь соображеніяхъ относительно той среды, въ которой пришлось бы ему проявить и свои знанія, и свою д'вятельность. Быть можеть Каліостро, при повздкв своей въ Петербургь, думаль о томъ, чтобъ, заручившись благосклоннымъ вниманіемъ императрицы Екатерины II, обратиться въ таинственное орудіе ея политическихъ плановъ. Наклонность къ дъятельности такого рода замътно проявляется въ Каліостро, не смотря на всю его шарлатанскую обстановку.

Что д'Еонъ могъ върно предрекать будущій образь дъйствій петербургскаго кабинета въ Польшъ, того оспаривать нельзя; онъ быль настолько смътливъ, что предугадать это не стоило ему особаго труда, но между этимъ и тъми гигантскими планами, которыми, по всей въроятности, онъ самъ наполнилъ мнимое завъщаніе Петра Великаго — огромная равница. Легко можетъ быть, что эти несбыточные планы заставили версальскій кабинеть отнестись и къ правдоподобной части завъщанія, какъ къ произведенію пылкаго воображенія, а не къ зръло-обдуманной политической программъ.

### VI.

Возвращеніе д'Еона въ Россію.—Паденіе Бестужева-Рюмина.—Предложеніе д'Еону вступить въ русскую службу.—Вытадъ его изъ Петербурга.—Назначеніе его резидентомъ въ Петербургъ.—Отмъна этого назначенія.—Переводъ д'Еона секретаремъ посольства въ Лондонъ.—Сочиненіе его о Россіи.—Превращеніе кавалера д'Еона въ дъвицу.—Княгиня Дашкова.—Догадки о причинахъ такого превращенія.—Послъдніе годы жизни д'Еона и его смерть.

Изъ Парижа д'Еонъ отправился опять на свой прежній пость въ Петербургъ. Здёсь онъ нашель значительную перемъну: кредить стараго канцлера Бестужева поднялся снова и онъ, какъ извъстно, былъ главнымъ виновникомъ отступленія русскихъ войскъ, успъвшихъ уже овладъть Мемелемъ и одержать надъ Фридрихомъ Великимъ блестящую побъду при Гроссъ-Егерндорфъ. Бездъйствіе фельдмаршала Апраксина весьма невыгодно отозвалось для Франціи и для Австріи. Возвращеніе д'Еона въ Петербургъ, такъ по крайней мъръ разсказываеть онъ самъ, было непріятно для Бестужева, который заявиль маркизу де-л'Опиталю, что молодой д'Еонь-челов вкъ опасный и что онъ не радъ опять встретиться съ нимъ, потому что считаеть д'Еона способнымъ надёлать смуть въ имперіи. Но именно этотъ-то отзывъ о д'Еонъ и былъ главною причиною, почему маркизъ де-л'Опиталь настоятельно требоваль безотлагательнаго его возвращения въ Петербургъ. Вскоръ послъ прівада туда д'Еона, въ февраль 1758 года, Бестужевъ палъ; мъсто его занялъ графъ Воронцовъ, оказавшій д'Еону особенное расположеніе. Благодаря этому расположенію, д'Еонъ, послѣ третьято своего прівзда въ Петербургъ, получиль предложеніе императрицы остаться навсегда въ Россіи, но онъ, выставляя себя французскимъ патріотомъ, отказался отъ этого и въ 1760 году окончательно увхалъ изъ Россіи. Отъвздъ д'Еона, въ его мемуарахъ, согласно съ господствующимъ оттвнкомъ этого сочиненія, объясняется романическими приключеніями, о которыхъ, само собою разумвется, не стоить здвсь разсказывать. Двиствительною же причиною его отъвзда изъ Петербурга было вообще разстройство его здоровья, и главнымъ образомъ глазная болвань, требовавшая леченія у искусныхъ врачей.

По прівздв въ Версаль, д'Еонъ быль принять съ почетомъ герцогомъ Шуазелемъ, замвнившимъ собою аббата Бернеса на должности министра иностранныхъ двлъ. Онъ привезъ съ собою во Францію возобновленную императрицею Елисаветою Петровною ратификацію договора, заключеннаго между Россіею и Франціею 30-го декабря 1758 года, а также морской конвенціи, къ которой приступили Россія, Швеція и Данія. Людовикъ XV съ своей стороны оказаль д'Еону за услуги его въ Россіи, какъ «въ женскомъ», такъ и въ мужскомъ платъв, особенную благосклонность, давъ ему частную аудіенцію, и назначивъ ему ежегодную пенсію въ 2,000 ливровъ.

Прекративъ на время свои занятія по дипломатической части, д'Еонъ, въ званіи адъютанта маршала Брольи, отправился на поля битвы и мужественно сражался при Гикстеръ, гдъ былъ раненъ въ правую руку и въ голову. Оправившись отъ ранъ, онъ поспъшилъ снова подъ знамена и оказалъ отличіе въ битвахъ при Мейншлоссъ и Остервикъ.

Окончивъ этимъ свои воинскіе подвиги, д'Еонъ закотѣлъ снова вступить на дипломатическое поприще и быль назначенъ въ Петербургъ резидентомъ на мѣсто барона Бретейля, который, оставивъ свой пость, доѣхалъ уже до Варшавы. Но когда въ Парижѣ получено было извѣстіе о переворотѣ, происшедшемъ 28-го іюня 1762 года, доставившемъ императорскій престоль Екатеринѣ II, то Бретейлю послали предписаніе вернуться немедленно въ Петербургъ, и, вслѣдствіе этого, посылка туда д'Еона не состоялась.

Во французской литературъ памятникомъ пятилътняго

пребыванія д'Еона въ Россіи остались изданныя имъ историческія и статистическія зам'єтки о Россіи; къ первымъ принадлежить статья «Исторія Евдокіи Өеодоровны Лопухиной, первой супруги Петра Великаго». Какъ историческое изслъдованіе, статья эта не представляеть теперь ничего замічательняго, но въ свое время она была довольно заметнымъ трудомъ по русской исторіи, особенно если принять въ соображеніе, что она была написана французомъ. Между статьями, относящимися къ Россіи, пом'вщены въ сочиненіяхъ д'Еона: «Указъ Петра Великаго о монашествующихъ», статья о «Русской торговлё», «Очеркъ торговли персидскимъ шелкомъ и сырцомъ», «Русскій тарифъ 1766 года» и «Торговый трактать, заключенный Россіею съ Англіею». О томъ, что свъдінія, сообщенныя д'Еономъ о Россіи, иміли значеніе, можно судить по тому, что статьи его были переведены на нёмецкій языкъ и напечатаны въ 1779 году.

Въ то время, когда четвертая потздка д'Еона въ Петербургъ разстроилась, французскимъ посломъ въ Лондонъ былъ назначенъ герцогъ Ниверне, одинъ изъ самыхъ замътныхъ представителей среди тогдашней французской аристократіи, а въ секретари быль дань ему д'Еонъ, который вместь съ тъмъ — подобно тому какъ это было прежде при отправкъ его въ Петербургъ — долженъ былъ исполнять обязанности тайнаго агента Людовика XV. Окончивъ свое порученіе, герцогъ Ниверне убхалъ изъ Англіи во Францію, передавъ д'Еону управленіе французскимъ посольствомъ до назначенія новаго посла, который и явился въ лицъ графа де-Герши. Между нимъ и д'Еономъ произопили столкновенія вследствіе того, что д'Еонъ истратиль изъ посольскихъ денегь такую сумму на расходы по посольству, которую графъ де-Герши, человъкъ чрезвычайно разсчетливый, не хотълъ принять на счетъ правительства. Одновременно съ этимъ д'Еонъ предъявилъ къ королевской казнъ претензію въ громадныхъ размърахъ, а именно 317,000 ливровъ и такъ какъ онъ не находилъ покровительства короля въ своей враждъ съ графомъ де-Герши и не надъялся получить оть правительства удовлетворенія своей финансовой претензіи, то и пригрозиль обнародовать им'вющуюся у него въ рукахъ секретную переписку, которую онъ вель, какъ съ советниками Людовика XV, такъ и съ нимъ самимъ. Въ добавокъ къ этому, маркиза Помпадуръ, изъ захваченныхъ ею обманнымъ способомъ у короля бумагъ, узнала, что д'Еонъ не только состояль въ перепискъ съ Людовикомъ XV, но и быль въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ принцемъ Конти, съ которымъ въ это время маркиза находилась въ ожесточенной враждъ. Все это повело въ тому, что д'Еонъ потерялъ у короля свой прежній кредить и отъ него потребовали выдачи находившихся у него секретныхъ бумагъ. Д'Еонъ упорствовалъ, почему для переговоровъ съ нимъ по этому дълу въ Лондонъ быль употребленъ знаменитый писатель Бомарше. Послъ многихъ скандаловъ, обратившихъ на себя вниманіе и англійской, и французской публики, д'Еонъ, за условленное денежное вознагражденіе, согласился выдать Бомарше секретныя бумаги, но въ сдёлкъ по этому предмету, кром'в требованія отъ д'Еона сохраненія въ глубочайшей тайнъ всего прошлаго, было, между прочимъ, постановлено, что кавалерь д'Еонь обязуется надёть женское платье и не снимать его никогда.

Сохранилось извёстіе, что первая мысль о такомъ окончательномъ превращеніи въ женщину д'Еона, дипломата, писателя, храбраго драгуна, кавалера ордена св. Людовика, явилась у г-жи Дюбари, новой фаворитки Людовика XV. Поводы къ такому странному требованію не уяснились вполнё и донынё, а г. Бутарикъ, на трудъ котораго мы уже ссылались, съ своей стороны замёчаеть, что здёсь есть какая-то необъясненная еще тайна. Изъ всего же того, что извёстно относительно такого страннаго превращенія господина д'Еона въ дёвицу Луизу д'Еонъ, можно сдёлать два слёдующія предноложенія:

Во-первыхъ, король Людовикъ XV, боясь со стороны раздраженнаго д'Еона огласки ввъренныхъ ему нъкогда тайнъ, воспользовался ролью женщины, которую игралъ нъкогда д'Еонъ, и, одъвъ его на старости лътъ въ женское платъе, котълъ этимъ осмъять и подорвать такимъ образомъ въ общественномъ мнъніи Франціи, Англіи и даже всей Европы всякій къ нему кредитъ. Во-вторыхъ, превращеніе д'Еона въ старую дъвицу объясняется тъмъ, что по смерти графа де-Герши, подроставшій его сынъ намъревался отомстить обиды, нанесенныя нъкогда д'Еономъ его отцу. Мать молодого графа

чрезвычайно опасалась встрёчи своего сына съ д'Еономъ, который, какъ мы уже замётили прежде, слыль во всей Франціи однимъ изъ самыхъ опасныхъ дуэлистовъ. Поэтому графиня умоляла короля охранить отъ мёткой шпаги д'Еона юную отрасль древняго дворянскаго дома, а съ своей сторопы король не придумалъ ничего лучшаго какъ приказать д'Еону одёться и быть женщиной, развёдаться съ которою оружіемъ не представлялось для наслёдниковъ имени графа де-Герши никакой возможности.

Первое изъ этихъ двухъ предположеній представляется наиболье въроятнымъ: Какъ бы то ни было, но жребій д'Еона быль рышень въ Версали. Что же касается его самого, то онъ пустился въ мистификацію. Такъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ пишеть, что женская одежда будетъ несообразна съ его поломъ, и что онъ сдълается предметомъ толковъ и насмышекъ, почему и просилъ разрышить, чтобы женское платье было для него обязательно только по воскресеньямъ. Просьба эта оставлена безъ уваженія. Въ другомъ письмъ, напротивъ, онъ заявляль о своей принадлежности къ женскому полу и даже хвалился тымъ, что, находясь среди военныхъ людей умыль сохранить такое хрупкое добро какъ дъвичье пыломудріе.

По смерти Людовика XV д'Еонъ надъялся было, что королевское повельніе о ношеніи имъ женской одежды будеть отмѣнено, но онъ ошибся въ этомъ разсчетъ. Людовикъ XVI нашель въ бумагахъ своего дъда его тайную переписку съ д'Еономъ и потребовалъ отъ послъдняго исполненія даннаго ему Людовикомъ XV повеленія. Д'Еонъ думаль отделаться хоть тымь, что у него ныть никакихь средствь для снабженія себя такимъ дамскимъ гардеробомъ, какой онъ долженъ имъть по своему общественному положению. Но такая отговорка нисколько не помогла ему, такъ какъ королева Марія-Антуанета приказала на ея счеть экипировать кавалера д'Еона. Исполненіе этого было поручено королевской модисткъ мадмуазель Бертенъ, первой тогдашней мастерицъ своего дъла, а потому д'Еонъ вышелъ изъ ея рукъ самой изящной щеголихой. Видя, что ничто уже не помогаеть, д'Еонъ началь и съ своей стороны прямо заявлять, что онъ женщина, но только одаренная оть природы храбростью мущины. Въ

письм'в своемъ къ графу Верженю д'Еонъ сообщаль, что онь, какъ девица, надель женское платье въ день св. Урсулы, защитницы и покровительницы 11,000 непорочныхъ дъвъ, а въ напечатанномъ имъ посланіи ко всемъ современнымъ женщинамъ, онъ заявлялъ, что Вомарше, притесняя его, хотъль поднять свой кредить на счеть женщины, разбогатёть на счеть женской чести и отомстить свои неудачи, подавивъ несчастную женщину. Добавимъ къ этому, что превращенію его въ женщину содействовала отчасти и княгиня Екатерина Романовна Дашкова, прівхавшая въ Лондонъ въ то время, когда вопрось о томъ: мущина или женщина кавалеръ д'Еонъ?-былъ въ самомъ сильномъ разгаръ. Она хорошо знала кавалера д'Еона, по дому своего дяди, и насмъщки ея надъ д'Еономъ, какъ надъ женщиной, подтверждають тоть факть, что княгиня Дашкова была съ нимъ знакома въ то время, когда онъ явился въ Петербургъ въ дамскомъ костюмъ.

Весьма много способствовала къ установленію того мнёнія, что д'Еонъ не мущина, а женщина и вышедшая въ 1779 году на французскомъ языкъ книга подъ заглавіемъ: «La vie militaire, politique et privée de mademoiselle Charles—Genevieve—Louise—Auguste—André—Timothé d'Eon-de-Beaumont». На заглавномъ листъ этой книги, послъ означенія именъ и фамиліи, слъдовало исчисленіе званій и должностей означенной дъвицы, и этотъ длинный перечень оканчивался упоминаніемъ, что она была полномочнымъ министромъ при англійскомъ дворъ. Д'Еонъ не возражалъ ничего противъ присвоенія ему званія дъвицы, а между тъмъ книга, изданная де-ла-Фортелемъ, читалась съ большимъ любопытствомъ и выдержала два изданія.

Въ 1783 году д'Еонъ уѣхалъ въ Англію и продолжалъ, согласно данному имъ обятательству, носить женское платье, желая пользоваться назначенною ему отъ короля пенсіею. Когда же вспыхнула французская революція, то онъ обратился въ 1791 году съ просьбою въ національное собраніе, домогаясь занять прежнее свое мѣсто въ рядахъ арміи и объясняя, что сердце его возстаетъ противъ чепцовъ и юбокъ, которые онъ носить. Но республиканское правительство было непреклонно и не допустило подъ свои трехцвѣтныя знамена такого сом-

нительнаго, хотя и храбраго, вонна. Получивь отказъ на свою просьбу, д'Еонъ остався навсегда въ Англіи и хотя продолжать ходить, по прежнему, въ женскомъ платьй, но республика не считала нужнымъ сохранить въ силе условіе, заключенное между д'Еономъ и Людовикомъ XV. Директорія прекратила выдачу пенсіи, и, въ добавокъ къ этому, д'Еонъ, какъ эмигрантъ, быль объявлень вий покровительства законовъ. Денежныя средства д'Еона мало-по-малу изсякли и онъ дошель до того, что должень быль продать свою библіотеку, въ которой обыкновенно проводить почти все свое время. Затёмъ не оставалось ничего болёе какъ пуститься въ какую нибудь оригинальность и онъ, не снимая женскаго платья, сдёлался учителемъ фехтованья. Только нёкоторые, немногіе. впрочемъ, друзья помогали ему кое-чёмъ на закатё его печальной и уже слишкомъ превратной жизни.

Д'Еонъ умеръ въ Лондонъ 10-го мая 1810 года.

# КАЛІОСТРО ВЪ ПЕТЕРВУРГЪ.

I.

Кромъ личностей, оказавшихъ болъе или менъе сильное вліяніе на ходъ политическихъ событій — если не въ цълой Европъ, то въ отдъльныхъ ея государствахъ, — заслуживають вниманія со стороны исторической литературы еще и такія личности, которыя, не имъя политического значенія, не только оставили послъ себя замътные, почему либо, слъды въ какихъ нибудь мъстныхъ лътописяхъ, но даже успъли иріобръсти себъ громкую извъстность въ разныхъ Европы. Подробныя изследованія о такихь личностяхь интересны преимущественно въ томъ отношеніи, что при этомъ обрисовывается до некоторой степени состояние того общества, среди котораго являлись nte личности. среди одного общества онъ имъли громадный успъхъ, среди другаго онъ прошли не слишкомъ замътно и, наконецъ, среди третьяго дъятельность ихъ должна была прекратиться при первыхъ же своихъ проявленіяхъ. Такая неодинаковая участь постигала порою какъ предвъстниковъ такихъ истинъ, которымъ готовилось торжество въ будущемъ, такъ и техъ людей, которые впоследствіи были признаны наглыми обманщиками, желавшими обратить легков ріе общества въ свою пользу. Разумбется, что все это обусловливалось весьма много качествами и способностями такихъ лицъ, а также и тъми средствами, какія они пускали въ ходъ для распространенія своего вліянія не только на умы, но-что очень часто было еще важнее для нихъ — и на карманы своихъ современниковъ. Понятно, что общество, среди котораго находили для себя не только радушный, но иногда даже и восторженный пріемъ, а вместе съ темъ пріобретали тамъ и громадныя денежныя выгоды, разные искатели приключеній, эмпирики, шарлатаны, духовидны и другіе разнаго рода обманщики, должно было чемъ либо отличаться, по своему складу и по господствовавшему въ немъ направленію, отъ такого общества, въ которомъ, наоборотъ, подобныя личности не возбуждали къ себе особеннаго доверія и не находили для себя легкой наживы.

Было бы, впрочемъ, не совствъ основательно измърять успъхи или неуспъхи такихъ предпріимчивыхъ личностей только степенью умственнаго развитія того или другаго общества, такъ какъ удача многихъ лицъ, сдёлавшихся извёстными своими похожденіями, не зависёла исключительно отъ одного этого, но обусловливалась и всею, слишкомъ разнообразной общественной обстановкой, а также и нёкоторыми особенными случайностями. Нередко бывало, что смелые пройдохи пробивались впередъ тамъ, гдъ, повидимому, достаточная степень умственнаго развитія должна была служить главной помъхой для удачи ихъ продълокъ и, напротивъ, они неръдко испытывали неудачи тамъ, гдъ — какъ казалось слабые задатки просвъщенія могли бы скорте всего благопріятствовать ихъ успѣхамъ. Довольно замѣчательный примъръ подобной противоположности представляють похожденія самаго знаменитаго во всей Европъ шарматана — извъстнаго подъ именемъ графа Каліостро. Нельзя не остановиться на томъ обстоятельствъ, что этотъ мистикъ и чародъй, изумлявшій самую образованную часть публики въ Парижт и въ Лондонъ своими необыкновенными, сверхестественными дъйствіями и находившій себ'є множество приверженцевь въ Германін, не встрътиль въ Петербургъ ни пріема, соотвътствовавшаго его европейской извёстности, ни широкаго примъненія для своей заманчивой практики. Между тъмъ несомнънно, что во второй половинъ прошлаго стольтія, и Франція, и Англія, и Германія, въ сравненіи съ Россіей, стояли на высшей степени умственнаго развитія. Казалось бы, что господствовавшее тогда у насъ еще во всей своей силъ суевъріе, въ противоположность безвърію, охватившему Францію, и раціонализму, постоянно проявлявшемуся въ Англіи, должно было заранъе обезпечить въ Россіи успъхи Каліостро, дъйствовавшаго съ такою силою не столько на умы, сколько на воображеніе. Поэтому, если жизнь его, исполненная и загадочности и приключеній, представляєть сама по себъ много интереснаго, то вопрось объ его чудодъйственной практикъ собственно въ Россіи, оказывается вопросомъ весьма занимательнымъ въ исторіи нашего общества, среди котораго явился Каліостро, предшествуемый молвою о творимыхъ имъ чудесахъ.

Извъстно, что въ прошедшемъ столътіи Россія была какъ бы обътованною землею для иностранныхъ авантюристовъ: здъсь многіе изъ нихъ не только пріобрътали себъ почеть и богатство, но неръдко достигали и самыхъ высшихъ государственныхъ должностей, и воть почему, съ перваго взгляда кажется довольно страннымъ, что такой смълый, ловкій, предпріимчивый и, можно даже сказать, такой необыкновенный человъкъ какъ Каліостро, успъвшій изумить двъ первенствующія европейскія столицы, не воспользовался тою, во всёхъ отношеніяхъ благопріятною обстановкою, какая представлялась для него въ тогдашней Россіи. Между темъ онъ самъ поъздку туда считаль какъ бы завершеніемъ вськъ своихъ долголътнихъ подвиговъ и, по собственнымъ его словамъ, ему, быть можеть, пришлось бы въ Петербургъ явиться во всемъ своемъ величіи и объяснить міру загадочность своего происхожденія. По нікоторымь особымь обстоятельствамь, не безъ въроятности можно заключить, что Каліостро чрезвычайно много разсчитываль на свое пребываніе въ Петербургъ при дворъ императрицы Екатерины II, а такіе его разсчеты, конечно, основывались на какихъ нибудь соображеніяхь относительно той среды, въ которой пришлось бы ему проявить и свои знанія, и свою д'вятельность. Быть можеть Каліостро, при потздкт своей въ Петербургъ, думалъ о томъ, чтобъ, заручившись благосклоннымъ вниманіемъ императрицы Екатерины II, обратиться въ таинственное орудіе ея политическихъ плановъ. Наклонность къ деятельности такого рода замътно проявляется въ Каліостро, не смотря на всю его шарлатанскую обстановку.

#### II.

Іосифъ Бальзамо, изв'єстный впосл'єдствін подъ разными вымышленными именами, преимущественно же пріобр'єтшій себъ славу подъ именемъ графа Каліостро, родился 8 іюня 1743 года въ Палерио. Родители его, набожные католики, были честные торговцы сукнами и шелковыми матеріями. Они старались, сообразно своимъ средствамъ, дать хорошее образованіе своему сыну, одаренному быстрымъ умомъ и пылкимъ воображеніемъ. Съ этою цёлью они отдали его въ семинарію св. Роха въ Палермо. Онъ, однако, вскоръ убъжаль оттуда, но быль поймань и его поместили въ монастырь св. Бенедетто (Бенедикта) около Картаджироне. Здёсь онъ, по склонности къ ботаникъ, поступилъ на выучку къ монастырскому аптекарю и въ его кабораторіи нашекь первые элементы для своего будущаго шарлатанства въ качествъ медика. За произведенный имъ собдазнъ онъ быль наказанъ отцами-бенедиктинцами, убёжаль оть нихъ и явился въ Палермо, гдъ вскоръ ознаменоваль свое пребывание различными плутовскими продължами, и между прочимъ, при пособіи одного изъ родственниковъ-нотаріуса, онъ подділаль завіщаніе въ пользу маркиза Мориджи. Другой более ухищренный поступокъ Бальзамо и при томъ соединенный уже съ мистицизмомъ, заключался въ томъ, что онъ обобралъ до чиста золотыхъ дёль мастера Марано, которому об'єщаль найти въ окрестностяхъ Палермо богатъйшій кладъ. Обманувъ легковърнаго искателя кладовъ, Бальзамо убхаль въ Мессину и тамъ принялъ фамилію тетки своей --- Каліостро, прибавивъ къ этой фамиліи графскій титуль, о которомь, однако, впоследствін самъ Каліостро говориль, что онь не принадлежить ему по рожденію, но имбеть особое таинственное значеніе. Въ Мессинъ, по разсказамъ самого Каліостро, онъ встрътился съ таинственнымъ армяниномъ Алтотасомъ, которому и былъ обязанъ всеми своими познаніями. По новейшимъ изысканіямъ, этотъ Алтотасъ былъ, однако, никто иной какъ Кольмеръ-лицо, происхождение котораго остается неизвъстнымъ до сихъ поръ. Кольмеръ долгое время жилъ въ Египтъ, гдъ



КАЛІОСТРО. Съ современнато гравированныто портрета Ленлерка.



повнакомился съ чудесами древней магін и съ 1771 года сталь посвящать другихъ въ тайны своего ученія. Вибств сь Алтотасомъ Каліостро посьтить Египеть, быль въ Мемфист и Канръ; изъ Египта они протхали на островъ Родосъ, откуда снова хотели пуститься въ Египеть, но противные вътры пригнали ихъ къ острову Мальтъ. Въ это время великимъ магистромъ Мальтійскаго ордена быль Пинто, им'євшій большую склонность къ талиственнымъ наукамъ. Онъ предоставиль свою лабораторію Алтотасу и его молодому спутнику. Изъ нихъ первый, послъ своего пребыванія на Мальть, совершенно исчезаеть, или вероятные, начинаеть дъйствовать подъ другимъ именемъ, а Каліостро отправился въ Неаполь, снабженный рекомендательнымъ письмомъ великаго магистра, къ рыцарю Аквино де-Караманика, жившему въ то время въ Неаполъ. Изъ Неаполя Каліостро котыль пробраться въ Палермо, но побаивался, что съ появленіемъ его тамъ поднимется дъло о прежнихъ его плутняхъ. Между темь онь свель знакомство сь однимь сицилійскимь княземь, страстнымъ охотникомъ до химіи, и, по приглашенію князя, потхаль въ его помъстье, находившееся около Мессины. После различныхъ проделокъ съ княземъ-алхимикомъ въ свою пользу, Каліостро явился въ Неаполь съ цёлью открыть тамъ игорный домъ, но заподозрънный неаполитанскою полиціею перебрался въ Римъ, где пустился въ ханжество, а вместе съ тёмъ и влюбился въ молодую дёвушку Лоренцо Феличіани или Феликіани. Кром'в любви, Каліостро при этой женитьот руководился и другими соображеніями: онъ имтяль въ виду обратить красавицу Лоренцу въ номощницу встав своихъ корыстныхъ затъй. Внушенія, дълаемыя Каліостро молодой женщинъ въ томъ смыслъ, что преданная жена не должна, для выгодъ мужа, останавливаться даже передъ собственнымъ позоромъ, разстроили на первыхъ же порахъ добрыя отношенія между нимъ и его тестемъ, отцемъ Лоренцы. Въ Римъ Каліостро сошелся съ двумя личностями: съ Оттавіо Никастро, окончившимъ потомъ свою жизнь на висилицъ, и съ маркизомъ Альято, умъвшимъ поддълывать всякіе почерки и составившимъ при помощи этого искусства для Каліостро патенть на имя полковника испанской службы, какимъ чиномъ онъ впоследствіи и именоваль себя, въ быт-

ность свою въ Петербургъ. Никастро, повздоривъ съ Альято, донесъ на него, и маркизъ поситилить скрыться изъ Рима, увлекши за собою и Каліостро и Лоренцу. Въ Бергамо, маркизъ, которому угрожалъ арестъ, бросивъ Каліостро, захватиль съ собою всъ деньги. Оставшись, вслъдствіе этого, въ самомъ бъдственномъ положеніи, молодая чета, подъ видомъ пилигримовъ, идущихъ на поклонение св. Іакову Кампостельскому, отправилась въ Антибъ, и здёсь началась скитальческая жизнь Каліостро и Лоренцы. Достигнувъ Мадрита и поторговавь тамъ предестями своей жены, Каліостро прівхаль съ нею въ Лиссабонъ, а оттуда въ 1772 году пустился прямо въ Лондонъ, но первый прівздъ Каліостро въ столицу Англіи быль не блестящь; онь явился тамъ только въ качествъ эмпирика, успълъ посидъть въ тюрьмъ и выкупленный Лоренцою, перебрался съ нею въ Парижъ. Съ ними туда прівхаль нікто Дюплевирь, человікь весьма богатый. Каліостро пользовался его кошелькомъ, а съ своей стороны. когда Дюплезиръ увидълъ, что онъ, благодаря своему спутнику, сильно разворился, то убъдиль Лоренцу бросить мужа. бъжала отъ него, но Каліостро успълъ Она дъйствительно выхлопотать королевское повеленіе, въ силу котораго Лоренца была посажена въ крвпость Сенъ-Пелажи, откуда была выпущена 21 декабря 1772 года. Въ Парижъ Каліостро до нъкоторой степени повезло, такъ какъ онъ началъ тамъ польвоваться извъстностію алхимика, заставивь многихъ французовъ върить, что у него есть и философскій камень, и жизненный элексиръ, т. е. такихъ два блага, которыя могли составить и упрочить земное блаженство каждаго чело-BŤKA.

Въ Парижѣ Каліостро собрать съ своихъ легковѣрныхъ адептовъ порядочную деньгу. Но въ это время его начали безпокоить успѣхи Месмера, открывшаго животный магнетизмъ, и Каліостро отправился изъ Парижа въ Брюссель, оттуда пустился странствовать по Германіи, вступая въ сношенія съ тамошними массонскими ложами. Въ Германіи Каліостро былъ посвященъ въ массоны, и тогда онъ увидѣлъ возможность примѣнить свои знанія и опытность къ болѣе общирной дѣятельности. Странствованія Каліостро продолжались: изъ Германіи онъ проѣхаль въ Палермо, но былъ тамъ

арестованъ по дёлу Марано. Кром'в того, тамъ угрожала ему и другая еще бёда: хотёли поднять затихнувшее дёло о подложномъ зав'ёщаніи въ пользу маркиза Мориджи. Каліостро удалось, однако, обмануть дёятельность полермской полиціи, и вскор'ё онъ очутился на остров'є Мальт'є, гд'є былъ принять съ большимъ почетомъ своимъ прежнимъ знакомымъ, великимъ магистромъ Пинто. Оставивъ Мальту, Каліостро перебрался въ Неаполь и отсюда сбирался ёхать въ Римъ, но убоявшись бдительности папской инквизиціи, пустился въ Испанію, гд'є онъ, впрочемъ, не им'єль никакого усп'єха. Изъ Испаніи Каліостро у'єхалъ въ Лондонъ и съ этого пріїзда его въ столицу Англіи началась его громкая слава.

### III.

Такъ какъ главная наша задача заключается не въ подробномъ жизнеописаніи Каліостро, но въ томъ, чтобъ объяснить, почему онъ, пользовавшійся такимъ виднымъ и выгоднымъ положеніемъ и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ, обманулся въ своихъ разсчетахъ на Петербургъ, то для объясненія этого нужно сказать нѣсколько словъ, чѣмъ обусловливались его необыкновенные успѣхи въ Лондонѣ и въ Парижѣ.

Вступивъ въ орденъ массоновъ, Каліостро открыль себъ въ Лондонъ доступъ въ такіе кружки общества, гдъ онъ не могъ бы имъть особаго значенія какъ эмпирикъ, духовидецъ и алхимикъ. Было бы неумъстно разсказывать здъсь всю исторію массонства, и потому мы зам'єтимь только, что оно не представляеть ничего особеннаго до его преобразованія, т. е. до конца XVII и начала XVIII столътія, когда, съ упадкомъ мистическаго вначенія зодчества, стали выдёляться изъ правилъ древняго массонскаго братства или каменьщиковъ правила чисто нравственныя съ примъненіемъ ихъ и къ политическому строю общества. Въ такомъ направленіи массонство явилось впервые въ Англіи, гдъ политическая свобода давала возможность возникать всевозможнымъ ствамъ и братствамъ, не навлекая на нихъ преслъдованія со стороны правительства. Въ Англіи массоны были приверженцами Стуартовъ, почему Каліостро, явившись въ Лондонъ

последователемъ массонства, при своей решительности, твердости воли и умъньи обольщать людей, могъ найти для себя обпирный кругь адептовъ. Особенной надобности въ шарлатанствъ при этомъ не встръчалось, такъ какъ вообще англійскіе массоны не гонялись за осуществленіем в несбыточныхъ вещей; презирали пустые вившніе обряды, пышность церемоній, тщеславные титулы и не допускали высокихъ степеней массонства. По всему этому, образь действій Каліостро среди англійскихъ массоновъ замітно отличался отъ того, какъ онъ поступаль среди французскихъ массоновъ, которые по обстановкъ своего ордена составляли какъ бы совершенную противоположность англійскому массонству. Примъняясь въ своихъ дъйствіяхъ, смотря по надобности, и къ обстановкъ англійскаго, и къ обстановкъ французскаго массонства, Каліостро быль вообще однимъ изъ самыхъ усердныхъ и полезныхъ членовъ этого братства, а его таинственныя знанія служили ему средствомъ для пріобрътенія себъ извъстности внь массонскихъ кружковъ, для которыхъ такой человъкъ, какъ Каліостро, им'ввшій большое вліяніе на массы, быль весьма пригодной находкой. Всё денежныя средства, которыя онъ могъ употреблять на свою роскошную жизнь, а отчасти и на дъла благотворительныя, доставлялись ему массонскими ложами, а между темъ богатство Каліостро, почерпавшееся изь неведомыхъ никому источниковъ, заставляло многихъ верить, что онь владбеть философскимь камнемь.

Съ цълью увеличить свое вліяніе, Каліостро явился въ Лондонъ основателемъ египетскаго массонства, допускавшаго примъненіе таинственныхъ силь природы. Впрочемъ, во время своето втораго пребыванія въ Лондонъ, Каліостро значительно измънился противъ прежняго: изъ пройдохи, искателя приключеній, онъ обратился въ человъка необыкновеннаго, изумившаго вскоръ всю Европу. Нельзя, однако, не сказать, что и здъсь въ немъ бъется прежняя его жилка— шарлатанство, но оно уже далеко не мелочное. Изъ пустаго говоруна, Каліостро сдълался человъкомъ молчаливымъ, говориль исключительно о своихъ путешествіяхъ по Востоку, о пріобрътенныхъ имъ тамъ глубокихъ знаніяхъ, открывшихъ передъ нимъ тайны природы; но даже и такіе серьезные разговоры онъ вель не очень охотно. Большею же частію, послъ долгихъ

настояній собесёдниковъ — объяснить имъ что нибудь таинственное или загадочное, Каліостро ограничивался начертаніемъ усвоенной имъ эмблемы, которая представляла змію, державшую во рту яблоко, пронзенное стрёлою, что указывало на мудреца обязаннаго хранить свои знанія въ тайнѣ, никому недоступной. Въ свою очередь измѣнилась и Лоренца, переименованная въ это время Серафимою, она, оставивъ прежнюю нецѣломудренную жизнь, стала теперь вращаться въ средѣ почтенныхъ квакеровъ, ведя между ними пропаганду въ пользу своего мужа.

Что касается египетскаго массонства, то Каліостро не быль собственно его основателемъ. Оно до него еще было изложено въ рукописи какого-то Джоржа Гостона. Каліостро купилъ случайно эту рукопись у одного лондонскаго букиниста и воспользовался ею, хотя и говориль, что мысль о такомъ массонтствъ была почерпнута имъ въ папирусахъ египетскихъ пирамидъ. Какъ бы то ни было, но со времени своей вторичной повздки въ Лондонъ, Каліостро явился дъятельнымъ массономъ, понимая ту выгоду, какую онъ можеть извлекать изъ своихъ познаній, пріобретенныхъ имъ на Востоке, находясь въ составъ таинственнаго общества, имъвшаго ложи во всёхъ частяхъ Европы. Отъ массонства около этой поры стало въять сильнымь мистицизмомъ. Папа Клименть XII объявиль о немъ какъ о дьявольской сектв. Европейскіе государи, въ свою очередь, побаивались козней и скрытной силы массоновъ. Понятно, что въ добавокъ ко всему этому, такая личность, какъ Каліостро, сдълавшись зам'тною въ подобномъ обществъ, обращала на себя особенное внимание своихъ многочисленныхъ собратій.

Устроивъ хорошо дъла свои въ Лондонъ, Каліостро поъхалъ на время въ Венецію и тамъ явился онъ подъ именемъ маркиза Пелегрини, но, не поладивъ съ тамошнею слишкомъ зоркою полиціей, перебрался въ среду германскихъ массоновъ. Изъ Германіи Каліостро, посътивъ предварительно Въну, проъхалъ въ Голштинію, гдъ свидълся съ жившимъ тамъ на покоъ знамевитымъ графомъ Сенъ-Жерменомъ. Отъ него онъ отправился въ Курляндію съ цълью проъхать въ Петербургъ. Легко могло быть, что поъздку въ Россію посовътовалъ ему графъ Сенъ-Жерменъ, который, по свидътельству барона

ограничен совершени мостро с противъ и сячу, но, Долго, но мостро от стороны и денегъ со чтобы уп ныхъ цѣ предложен квартирѣ стороны

Прош ребенка, подозрѣн: Г. Хоти дѣлу как подозрѣн менѣе ог при двог вѣріе къ

Въ н нера Ка замънент дъйствит бургъ за этого го ланнаго на излеч на обма замедлит сдълалъ чалъ, чт онъ сже

<sup>&</sup>quot;) Aech entilohener

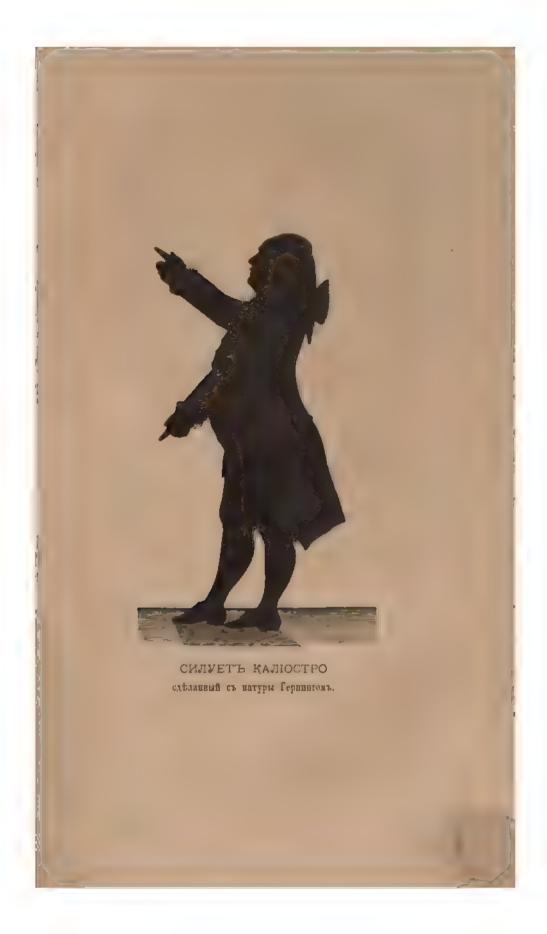

положительныхъ съ точки зрвнія матеріальныхъ выгодъ, въ то же время и легковърныхъ, Каліостро привлекалъ къ себъ объщаніемъ обращать всь металлы въ золото, увеличивать объемъ жемчуга и драгопънныхъ камней. Говорилъ, что можеть плавить янтарь какъ олово, для чего и прописалъ составъ, который, однако, быль ничто иное, какъ смъсь для курительнаго порошка, и когда нашлись смъльчаки, объявившіе объ этомъ Каліостро, то онъ, не растерявшись нисколько, заявиль, что такою выдумкою онь хотёль только вывёдать склонности учениковъ и что теперь, къ крайнему своему сожальнію, видить, что въ нихь болье охоты къ торговль, нежели стремленія къ высшему благу. В роятность добыванія Каліостро золота поддерживалась тёмъ, что онъ во время своего пребыванія не получаль ни откуда денегь, не предъявляль банкирамь никакихь векселей, а между темь жиль роскошно и платилъ щедро не только въ сроки, но и впередъ, такъ что вследствіе этого изчевала всякая мысль объ его корыстныхъ разсчетахъ. Производиль въ Митавъ Каліостро разныя чудеса, между прочимъ, показывая въ графинъ воды то, что делалось на большихъ разстояніяхъ, онъ объщаль также открыть въ окрестностяхъ Митавы необъятный кладъ. Заговаривая о предстоящей своей повздкъ въ Петербургъ, Каліостро входиль въ роль политическаго агента, объщая сдёлать многое въ пользу Курляндіи у императрицы Екатерины II. Онъ подзываль съ собою въ Петербургъ дъвицу Рекке, и какъ отецъ, такъ и члены ея семейства, въ качествъ истинныхъ курляндскихъ патріотовъ, старались склонить ее къ побздкв въ Россію. Для самого же Каліостро было не безвыгодно явиться въ Петербургъ въ сопровожденіи дъвицы одной изь лучшихъ курляндскихъ дворянскихъ фамилій и при томъ повхавшей съ нимъ по желанію ея родителей, пользовавшихся въ Курляндіи большимъ почетомъ. Съ своей стороны девица фонъ-деръ-Рекке — какъ она сама пишеть—соглашалась отправиться въ Петербургъ съ Каліостро только тогда, когда императрица Екатерина II сдълается защитницею «ложи союза» въ своемъ государствъ и «позволить себя посвятить магіи», и если она прикажеть Шарлоть Рекке прівхать въ свою столицу и быть тамъ основательницею этой ложи. Но и эту повздку она хотела предпринять неиначе какъ въ сопровожденіи отца, «надвирателя», брата и сестры.

Вообще расположеніе курляндцевъ къ Каліостро было такъ велико, что, по нікоторымъ извістіямъ, они хотіли избрать его своимъ герцогомъ, вмісто Петра Бирона, которымъ были недовольны. Трудно, впрочемъ, повітрить, чтобы курляндцы въ своемъ увлеченіи къ Каліостро дошли до такой степени, тімъ не меніе подобнаго рода извістіє намекаеть на то, что Каліостро вель въ Митаві небезуспівшно какую нибудь помитическую интригу, развязка которой должна была произойти въ Петербургів.

Сочинительница книги, о которой мы упомянули, называеть Каліостро обманщикомъ, «произведшимъ о себъ великое мивніе» въ Петербургв, Варшавв, Страсбургв и Парижв. По разсказамъ ея, Каліостро говориль худымъ итальянскимъ языкомъ и ломаннымъ французскимъ, хвалился, что знаетъ поарабски, но провзжавшій въ то время черезъ Митаву профессоръ упсальскаго университета, Норбергъ, долго жившій на Востокъ, обнаружилъ полное невъдъніе Каліостро по части арабскаго языка. Когда заходила рёчь о такомъ предметё, на который Каліостро не могь дать толковаго отвёта, то онъ или засыпаль своихъ собесёдниковъ нескончаемою, непонятною ръчью или отдълывался короткимъ уклончивымъ отвътомъ. Иногда онъ приходилъ въ бъщенство, махалъ во всъ стороны шпагою, произнося какія-то заклинанія и угрозы, а между тъмъ Лоренца просила присутствующихъ не приближаться въ это время къ Каліостро, такъ какъ въ противномъ случав имъ можетъ угрожать страшная опасность отъ влыхъ духовъ, окружавшихъ въ это время ея мужа.

Не совствить сходный съ этимъ отзывъ о Каліостро находится въ запискахъ барона Глейхена (Souvenirs de Charles Henri baron de Gleichen, Paris. 1868). «О Каліостро—пишетъ Глейхенъ— говорили много дурнаго, я же хочу сказать о немъ хорошее. Правда, что его тонъ, ухватки, манеры обнаруживали въ немъ шарлатана, преисполненнаго заносчивости, претензій и наглости, но надобно принять въ соображеніе, что онъ быль италіанецъ, врачъ, великій мастеръ массонской ложи и профессоръ тайныхъ наукъ. Обыкновенно же разговоръ его быль пріятный и поучительный, поступки его отливоръ

чались благотворительностію и благородствомъ, леченіе его никому не дѣлало никакого вреда, но, напротивъ бывали случаи удивительнаго исцѣленія. Платы съ больныхъ онъ не браль никогда». Другой современный отзывъ о Каліостро, несходный также съ отзывомъ Шарлоты фонъ-деръ-Рекке, быль напечатанъ въ Gazette de Santé. Тамъ, между прочимъ, замѣчено, что Каліостро «говорилъ почти на всѣхъ европейскихъ языкахъ съ удивительнымъ, всеувлекающимъ краснорѣчіемъ».

При тогдашнихъ довольно близкихъ сношеніяхъ между Митавою и Петербургомъ, пребываніе Каліостро въ первомъ изъ этихъ городовъ должно было легче всего подготовить ему извъстность въ послъднемъ. Употребляя всъ хитрости для того, чтобы дъвица Рекке повхала съ нимъ, Каліостро говориять ей, что онъ приметъ въ число своихъ последовательницъ императрицу Екатерину, какъ защитницу массонской ложи, учредительницею которой должна была быть Шарлота. Въ Митавъ Каліостро, въ семействъ фонъ-деръ-Рекке открылся, что онъ не испанецъ, не графъ Каліостро, но что онъ служиль великому Кофтъ подъ именемъ Фридриха Гвалдо, и заявляль при этомъ, что долженъ таить свое настоящее званіе, но что, быть можеть, онь сложить въ Петербургъ непринадлежащее ему имя и явится во всемъ величіи. При этомъ онъ намекаль, что право свое на графскій титуль, онъ основываль не на породъ, но что титуль этотъ имъеть таинственное значеніе. Все это д'влаль онъ-какъ зам'вчаеть дъвица Рекке-для того, что если бы въ Петербургъ обнаружилось его самозванство, то это не произвело бы въ Митавъ никакого впечатлънія, такъ какъ онъ заранъе предупреждаль, что скрываеть настоящее свое звание и имя.

V.

Отправляясь изъ Митавы въ Петербургъ, Каліостро какъ пропов'єдникъ, въ качеств'є массона, филантропо-политическихъ доктринъ, могъ, повидимому, разсчитывать на благосклонный пріемъ со стороны императрицы Екатерины II, усп'євшей составить себ'є въ образованной Европ'є изв'єстность см'єлой

мыслительницы и либеральной государыни. Какъ врать, эмпирикъ, и алхимикъ, обладатель и философскаго камня и жизненнаго элексира, Каліостро могъ разсчитывать на то, что въ высшемъ петербургскомъ кругѣ у него найдется и паціентовъ и адептовъ не менѣе, чѣмъ было и тѣхъ и другихъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ. Наконецъ какъ магъ, кудесникъ и чародѣй, онъ казалось, скорѣе всего могъ найти для себя поклонниковъ и поклонницъ въ громадныхъ невѣжественныхъ массахъ русскаго населеня. Наконецъ, ограничивансь только дѣятельностію массона, Каліостро могъ предполагать, что онъ встрѣтитъ въ Петербургѣ много сочувствующихъ ему лицъ.

Изъ изследованія покойнаго Лонгинова «Новиковъ и мартинисты» видно, что массонство введено было въ Россію Петромъ Великимъ, который, какъ разсказывають, основаль въ Кронштадтъ массонскую ложу и имя котораго пользовалось у массоновъ большимъ почетомъ. Положительное же свидътельство о существованіи у нась, въ Россіи, массоновъ относится къ 1738 году. Въ 1751 году ихъ не мало уже было въ Петербургъ. Въ Москвъ они появились въ 1760 году. Изъ столицъ массонство распространилось въ провинціи, и массонскія ложи были заведены въ Казани, а съ 1779 года въ Ярославлъ. Учредителемъ тамошней ложи былъ извъстный екатерининскій сановникъ Алексей Петровичь Мельгуновъ. Петербургскіе массоны горёли желаніемъ быть ными въ высшія степени массонства и, потому, надобно было полагать, что появленіе среди ихъ такого человъка, какимъ быль Каліостро, не останется безь сильнаго вліянія на русское массонство.

При такихъ условіяхъ явился въ Петербургъ Каліостро въ сопровожденіи Лоренцы. Здёсь онъ главнымъ образомъ мётилъ на то, чтобъ обратить на себя вниманіе самой императрицы; но, какъ видно изъ писемъ Екатерины къ Циммерману, онъ не успёлъ не только побесёдовать, но даже и видёться съ нею. Шарлота Рекке, которая, какъ надобно предполагать, весьма старательно слёдила за поёздкою Каліостро въ Петербургъ, пишетъ: «о Каліостровъ пребываніи въ Петербургъ, я ничего върнаго сказать не внаю. По слуху же, однако, извёстно, что хотя онъ и тамъ разными чудесными

выдумками могь на несколько времени обмануть некоторыхъ особъ, но въ главномъ своемъ намъреніи ошибся». Въ предисловіи же къ книгъ Шарлоты Рекке говорится «всякому извъстно, сколь великое метніе произвель о себъ во многихъ людяхъ обманщикъ сей въ Петербургъ». Въ сдъланной же при этомъ, неизвъстно къмъ, сноскъ, -- по всей, однако, въроятности переводчикомъ-добавляется: «Между тёмъ не удалось Каліостру исполнить въ Петербургъ своего главнаго намъренія, а именно увърить Екатерину Великую о истинъ искусства своего. Сія несравненная государыня тотчасъ проникла обманъ. А то, что въ такъ называемыхъ запискахъ Каліостровыхъ (Memoires de Cagliostro) упоминается о его дълахъ въ Петербургъ, не имъетъ никакого основанія. Ежели нужно на это доказательство, что Екатерина Великая, явная непріятельница всякой сумасбродной мечты, то могуть въ томъ увърить двъ искуснымъ ея перомъ писанныя комедіи: «Обманщикъ» и «Обольщенный». Въ первой выводится на театръ Каліостръ подъ именемъ Калифалкжерстона. Новое тисненіе сихъ двухъ по сочинительницъ и по содержанію славныхъ комедій сдёлаеть ихъ еще извёстнёе въ Германіи».

Далъе въ «Введеніи» къ той же книгъ, когда въ помъщенномъ въ немъ письмъ изъ Страсбурга къ сочинительницъ «Описанія», упоминается, что Каліостро разглащаеть о своемъ знакомствъ съ императрицею Екатериною II, сдълана также сноска, въ которой говорится слъдующее: «у сей великой Монархини, которую Каліостру столь жестоко желалось обмануть, намъреніе его осталось втунъ. А что въ разсужденіи сего писано въ запискахъ Каліостровыхъ, все это вымышлено и такимъ-то образомъ одно изъ главнъйшихъ его предпріятій, для коихъ онъ отъ своихъ старъйшинъ отправленъ, ему не удалось; отъ этого-то можетъ быть онъ принужденъ былъ и въ Варшавъ въ деньгахъ терпъть недостатокъ, и разными обманами для своего содержанія доставать деньги».

Изъ другихъ свъдъній, заимствуемыхъ изъ иностранныхъ сочиненій о Каліостро, оказывается что онъ явился въ Петербургъ подъ именемъ графа Феникса. Могущественный въ то время князь Потемкинъ, вслъдствіе распространенной молвы о Каліостро, оказаль ему особое вниманіе, а съ своей сто-

роны Каліостро усп'ять до н'якоторой степени отуманить князн своим разсказами и возбудить въ немъ любопытство къ тайнамъ алхиміи и магіи. По словамъ г. Хотинскаго («Очерки чарод'яйства». С.-Петербургъ 1866 г.) «обаяніе этого рода продолжалось не долго, такъ какъ направленіе того времени было самое скептическое, и потому, говорить Хотинскій, «мистическія и спиритическія идеи не могли им'ять большаго хода между петербургскою знатью. Роль магт са оказалась неблагодарною и Каліостро р'яшился ограничить свое чарод'яйство одними только исц'явеніями, но исц'явеніями чудесность и таинствеьность которыхъ должны были возбудить изумленіе и говоръ».

Съ замъчаніемъ г. Хотинскаго о неблагопріятномъ для Каліостро умственномъ настроеніи тогдалиней петербургской знати согласиться вполнъ нельзя. Сильныхъ умовъ среди ея почти не было, да при томъ одинъ изъ самыхъ замътныхъ въ этомъ отношеніи людей той поры, статсъ-секретарь императрицы Елагипъ, явился ревностнымъ сторонникомъ Каліостро, который, по словамъ г. Лонгинова, кажется даже и жиль въ дом'в Елагина. Скептицизмъ же тогданняго петербургскаго общества быль напускной и, по всей вероятности, онъ скоро исчезъ, если бы Каліостро удалось подолже пожить въ Петербургъ, пользуясь вниманіемъ императрицы. Нельзя не принять въ соображение что скептициямъ гораздо сильнъе господствоваль въ Парижъ, но и тамъ онъ не мъщалъ громаднымъ успъхамъ Каліостро и, безъ всякаго сомнінія, неудачи Каліостро въ Петербургъ зависьли отъ другихъ болъе вліятельныхъ причинъ.

Каліостро не явился въ Петербургъ и шарлатаномъ-врачемъ, на подобіе другихъ заважихъ туда иностранцевъ промышлявшихъ медицинской профессіей и печатавшихъ о себв самыя громкія рекламы въ «С.-Петербургскихъ Вёдомостяхъ». Такъ, во время пребыванія его въ нашей столицв, жившіе въ Большой Морской, у его сіятельства графа Остермана братья Пелье, «французскіе глазные лекаря» объявили, что они «искусство свое ежедневно подтверждаютъ, возвращая зрвніе множеству слепыхъ». Они рекомендовали петербургскимъ жителямъ предохранительныя отъ глазныхъ болевней капли, которыя «тако же вполнъ приличны особамъ въ письмен-

ныхъ дёлахъ и мелкихъ работахъ упражняющимся». Въ то же время прибывшій въ Петербургь изъ Парижа зубной врачь Шоберть, объявляя о чудесныхъ средствахъ къ излеченію зубовь оть разныхь бользней а, между прочимь, и «оть удара воздуха», такимъ подходомъ старался распространять свои рекламы. Онъ писаль: «господинъ Шоберть въ ваключеніе ласкаеть себя надеждою, что податливые и о бъдныхъ собользнующе особы, читая сіе увъдомленіе, благоволять споситшествовать его намтреніямь (т. е. оказывать больнымъ помощь безмездно), сообщая сіе увъдомленіе своимъ знакомымъ, дабы черезъ то привесть бъднымъ въ способность пользоваться онымъ». Каліостро не нисходиль до такихъ рекламъ, хотя и, какъ видно изъ другихъ источниковъ, онъ не только лечиль бъдныхъ безвозмездно, но даже и оказываль имъ съ своей стороны денежное пособіе. Вообще отъ Каліостро не было въ Петербургъ никакихъ частныхъ объявленій и онъ, безъ сомнѣнія, держаль себя врачемъ высокаго полета, считая унизительнымъ для своего достоинства прибъгать къ газетнымъ объявленіямъ и рекламамъ.

Между тёмъ время для этого было благопріятное. Въ ту пору вёрили въ возможность самыхъ невёроятныхъ открытій по части всевозможныхъ исцёленій. Такъ, во время бытрости Каліостро въ Петербурге, въ существовавшемъ тогда въ «С.-Петербургскихъ Вёдомостяхъ», отдёлё «Разныя извёстія», сообщалось, что «славный дамскій парижскій портной, именуемый Дофемонъ (Doffemont) выдумаль дёлать корпусы (корсеты) для женскихъ платьевъ отмённо выгодные и нашель средство уничтожать горбы у людей, а парижская академія наукъ, медицинскій факультеть, хирургическая академія и общество портныхъ въ Парижё одобрили сіе новое изобрётеніе».

По разсказу г. Хотинскаго, Каліостро не долго ждаль случая показать «самый разительный примъръ своего трансцедентнаго искусства и дьявольскаго нахальства и смълости».

У князя Г., знатнаго барина двора Екатерины II, опасно заболёль единственный сынь, младенець еще грудной, имёвшій около 10 мёсяцевь. Всё лучшіе тогдашніе петербургскіе врачи признали этого ребенка безнадежнымь. Родители были въ отчаяніи, какъ вдругь кому-то пришло на мысль посовётовать имъ, чтобъ они обратились къ Каліостро, о которомъ тогда начинали разсказывать въ Петербургъ разныя чудеса. Каліостро быль приглашень и объявиль князю и княгинъ, что берется вылечить умирающаго младенца, но съ тъмъ непремъннымъ условіемъ, чтобы дитя было отвезено къ нему на квартиру и предоставлено въ полное и безотчетное его распоряженіе, такъ, чтобы никто посторонній не могь навъщать его и чтобы даже сами родители отказались отъ свиданія съ больнымъ сыномъ до его выздоровленія. Какъ ни тяжелы были эти условія, но крайность заставила согласиться на нихъ, и ребенка, едва живаго, отвезли въ квартиру Каліостро. На посылаемыя о больномъ ребенкъ справки, Каліостро, въ теченіи двухъ недёль, отвёчаль постоянно, что ребенку дълается день ото дня все лучше и, наконецъ, объявиль, что такъ какъ сильная опасность миновала, то князь можеть взглянуть на малютку, лежавшаго еще въ постели. Свиданіе продолжалось не болбе двухъ минуть, радости князя не было предъловъ и онъ, — какъ передаетъ Хотинскій на основаніи ніжоторых рукописных свідіній того времени, предложиль Каліостро тысячу «имперіаловь» золотомь. Каліостро отказался на отръзъ отъ такого подарка, объявивъ, что онъ лечитъ безвозмездно, изъ одного только человъколюбія.

Затёмъ Каліостро потребоваль отъ князя, взамёнъ всякаго вознагражденія, только строгаго исполненія прежнято условія, т. е. не посёщенія ребенка никёмъ изъ постороннихъ, увёряя, что всякій взглядъ, брошенный на него другимъ лицомъ, исключая лишь тёхъ, которые ходятъ теперь за нимъ, причиняетъ ему вредъ и замедляетъ выздоровленіе. Князь согласился на это и вёсть объ изумительномъ искусстве Каліостро, какъ врача, быстро разнеслась по всему Петербургу. Имя графа Феникса было у всёхъ на языке, и больные изъ числа самыхъ знатныхъ и богатыхъ жителей столицы начали обращаться къ нему, а онъ своими безкорыстными поступками съ больными успёлъ снискать себе уваженіе въ высшихъ классахъ петербургскаго общества.

Ребеновъ оставался у Каліостро болье мьсяца и только въ посльднее время отцу и матери было дозволено видъть его сперва мелькомъ, потомъ подолье и, наконецъ, безъ всякихъ ограниченій. Наконець, онъ быль возвращень родителямь совершенно здоровый. Готовность князя отблагодарить Каліостро самымъ щедрымъ образомъ увеличилась еще болёе противъ прежняго. Теперь онъ предложилъ ему уже не тысячу, но, какъ тогда говорили, пять тысячъ имперіаловъ. Долго, но постепенно все слабее и слабе, отказывался Каліостро отъ этой весьма значительной суммы. Князь съ своей стороны замечаль графу, что если онъ не хочеть принять денегъ собственно для себя, то можеть взять ихъ для того, чтобы употребить по своему усмотрёнію для благотворительныхъ цёлей. Каліостро отказывался и отъ этого любезнаго предложенія и тогда князь Г. оставиль эту сумму въ его квартирё, какъ будто по забывчивости, а Каліостро съ своей стороны не возвратиль ему ее.

Прошло нёсколько дней послё отдачи родителямъ ихъ ребенка, какъ вдругъ въ душу его матери запало страшное подозрёніе: ей показалось, что ребенокъ быль подмёненъ. Г. Хотинскій, который, какъ мы замётили, имёлъ по этому дёлу какую-то секретную рукопись — замёчаетъ: «конечно, подозрёніе это имёло довольно шаткія основанія, но тёмъ не менёе оно существовало и слухъ объ этомъ распространился при дворё; онъ возбудилъ въ очень многихъ прежнее недовёріе къ странному выходцу».

Въ книгъ, составленной будто бы по рукописи камердинера Каліостро \*), сынъ знатнаго петербургскаго вельможи замъненъ двухлътнею дочерью, которую будто бы Каліостро дъйствительно подмънилъ чужимъ ребенкомъ, и весь Петербургъ заговорилъ объ этомъ. Когда же началось по поводу этого говора слъдствіе, то Каліостро не отпирался отъ сдъланнаго имъ подмъна, заявияя, что такъ какъ отданный ему на излеченіе ребенокъ дъйствительно умеръ, то онъ ръшился на обманъ для того только, чтобы котя на нъкоторое время замедлить отчаяніе матери. Когда же его спросили, что онъ сдълаль съ трупомъ умершаго ребенка, то Каліостро отвъчалъ, что, желая сдълать опыть возрожденія (палингенезиса), онъ сжегь его.

<sup>\*)</sup> Aechte Nachrichten von den Grafen Caglliostro aus Handschrift seines entflohenen Kammerdiners. Berlin. 1786.



ограниченій. совершенно ліостро сам противъ пр сячу, но, Долго, но ліостро от: стороны з денегъ со чтобы упо ныхъ цѣ: предложе квартирѣ стороны Прог ребенка подозрѣ Г. Хот дълу к подозр менъе при д въріе B нера замъ дъйс бург **3T0I** HSI. на на 387 CA; ча OH

entflou





Въ заключение разсказа о пребывани Каліостро въ Петербургъ, г. Хотинскій говорить, что Каліостро, не будучи ревнивымъ къ Лоренцъ, замътивъ, что князь Потемкинъ теряетъ прежнее къ нему довъріе, вздумалъ дъйствовать на князя посредствомъ красавицы-жены. Потемкинъ сблизился съ нею, но на такое сближеніе посмотръли очень неблагосклонно свыше, а къ этому времени подоспъла исторія о подмънъ младенца. Тогда графу Фениксу и его женъ приказано было немедленно вытъхать изъ Петербурга, при чемъ онъ былъ снабженъ на путевыя издержки довольно крупною суммою.

## VI.

Въ небольшой книжкъ, изданной въ 1855 г. въ Парижъ подъ заглавіемъ «Aventures de Cagliostro» встръчается нъсколько болве подробныхъ свъдвній о пребываніи Каліостро въ Петербургъ. Такъ, тамъ разсказывается, что, при прівадъ въ Петербургъ, Каліостро заметилъ, что известность его въ Россіи вовсе не была такъ громка, какъ онъ полагалъ прежде; и онъ, какъ человъкъ чрезвычайно смътливый, понялъ, что при подобномъ условіи ему невыгодно было выставлять себя на показъ съ перваго же раза. Онъ повель себя чрезвычайно скромно, безъ всякаго шума, выдавая себя не за чудотворца, не за пророка, а только за медика и химика. Жизнь онъ вель уединенную и таинственную, а между тёмъ это самое еще более обращало на него внимание въ Петербургъ, гдъ извъстные по чему либо иностранцы являлись постоянно на первомъ планъ, не только въ высшемъ обществъ, но и при дворъ. Въ то же время онъ распускалъ слухъ о чудесныхъ исцъленіяхъ, совершонныхъ имъ въ Германіи никому еще неизвъстными способами, и вскоръ въ Петербургъ заговорили о немъ, какъ о необыкновенномъ врачъ. Съ своей стороны и красавица Лоренца успъла привлечь къ себъ мужскую половину петербургской знати и, пользуясь этимъ, разсказывала удивительныя вещи о своемъ мужт, а также объ его почти четырехтысячелётнемъ существованіи на землё.

Въ книгъ, составленной по рукописи камердинера, упо-

минается и о другомъ еще способъ, пущенномъ Каліостро въ Петербургъ въ ходъ для наживы денегъ. Красивая и молодая Лоренца говорила посътительницамъ графа, что ей болъе сорока лътъ и что старшій ея сынъ уже давно находится капитаномъ въ голландской службъ. Когда же русскія дамы изумлялись необыкновенной моложавости прекрасной графини, то она замъчала, что противъ дъйствія старости изобрътено ея мужемъ върное средство и не желавшія старъться барыни спъшили покупать за громадныя деньги стклянки чудодъйственной воды, продаваемой Каліостро.

Многіе, если и не върили ни въ это средство, ни въ жизненный элексиръ Каліостро, за то върили въ умъніе его превращать всякій металлъ въ золото, а и это одно искусство должно было доставлять ему въ Петербургъ не мало адентовъ, въ числъ которыхъ, какъ оказывается, былъ и статсъ-секретарь Елагинъ. Въ отношеніи петербургскихъ врачей Каліостро дъйствовалъ весьма политично, онъ отказывался лечить являвшихся къ нему разныхъ лицъ, ссылаясь на то, что имъ не нужна его помощь, такъ какъ въ Петербургъ и безъ него находятся знаменитые врачи. Но такіе, повидимому слишкомъ добросовъстные отказы, еще болье усиливали настойчивость являвшихся къ Каліостро паціентовъ. Кромъ того, на первыхъ порахъ онъ не только отказывался отъ всякаго вознагражденія, но даже самъ помогалъ деньгами бъднымъ больнымъ.

Затемъ въ названной выше книжке «Aventures de Cagliostro» разсказывается весьма подробно о любовныхъ похожденіяхъ князя Потемкина съ женою Каліостро и къ этому добавляется, что такія похожденія были причиной быстрой высылки Каліостро изъ Петербурга. О подмене ребенка упоминается также и въ этой книжке, причемъ князь Г. замененъ графомъ \*\*\*. О такой подмене стала ходить молва въ Петербурге и императрица Екатерина II тотчасъ воспользовалась сю для того, чтобы побудить Каліостро къ безотлагательному отъезду изъ Петербурга, тогда какъ настоящимъ къ тому поводомъ была будто бы любовь Потемкина къ Лоренце.

Надобно, впрочемъ, предполагать, что неудачъ Каліостро содъйствовали главнымъ образомъ другія причины.

Одно то обстоятельство, что Каліостро явился въ Петер-

бургѣ не просто врачемъ или алхимикомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и таинственнымъ политическимъ дѣятелемъ, какъ глава новой массонской ложи, должно было предвѣщать ему, что онъ ошибется въ своихъ смѣлыхъ разсчетахъ. Около этого времени императрица Екатерина II не слишкомъ благосклонно посматривала на тайныя общества и пріѣздъ такой личности, какъ Каліостро, не могъ не увеличить ея подозрѣній. Во время пріѣзда Каліостро въ Петербургъ, массонство было здѣсь въ сильномъ резвитіи и онъ съ перваго же раза нашелъ себѣ самый радушный пріемъ въ домѣ статсъ-секретаря императрицы А. П. Елагина.

Въ одной, нынъ весьма ръдкой книжкъ «Anecdotes secrètes de la Russie» намъ встрътились касательно отношенія Каліостро къ Елагину довольно подробныя свъдънія. Изъ этого источника, за достовърность котораго, конечно, никакъ нельзя ручаться, мы узнаёмъ, что, познакомившись съ Елагинымъ, Каліостро сообщилъ ему о возможности дълать золото. Не смотря на то, что Елагинъ былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ русскихъ людей того времени, онъ повъриль выдумкъ Каліостро, который объщаль научить Елагина этому искусству въ короткое время и при небольшихъ издержкахъ. Елагинъ поддался выдумкъ Каліостро, но одинъ изъ его секретарей — фамилія его не упоминается — человъкъ чрезвычайно умный и свъдущій, обнаружиль плутни алхимика. «Достаточно разъ побесъдовать съ графомъ Фениксомъ-говорилъ секретарь Елагину-для полнаго убъжденія въ томъ, что онъ наглый шарлатанъ». Елагинъ продолжалъ, однако, довъряться Каліостро, который, пользуясь этимъ, успъль уже обобрать его на нъсколько тысячь рублей. Однажды Каліостро прібхаль об'вдать къ Елагину; посл'єдняго не было дома, и потому онъ, въ ожиданіи Елагина, принялся болтать съ бывшимъ въ столовой секретаремъ. Разговоръ Каліостро быль очень занимателень, но съ явными ошибками и по исторіи, и по географіи. Собесъдникъ Каліостро, замътивъ это, попросилъ прекратить вздорную болтовню; но расходившійся разскащикъ не унимался. Тогда секретарь, взбъпенный тымь, что его такъ нагло дурачать, даль Каліостро пощечину и вышелъ изъ столовой. Дождавшись пріъзда Елагина, Каліостро пожаловался ему и, вследствіе этого, начальникъ сдёлалъ строгій выговоръ своему подчиненному. Тогда ототъ послёдній сталь пускать въ ходъ по Петербургу разсказы о шарлатанскихъ продёлкахъ Каліостро въ разныхъ мёстахъ и тёмъ самымъ сильно подорвалъ его кредить въ петербургскомъ обществё, въ которомъ Каліостро нашелъ, кромѣ Елагина, и другихъ легковёрныхъ людей, а въ числё ихъ былъ и графъ Александръ Сергёевичъ Строгоновъ, одинъ изъ самыхъ видныхъ вельможъ екатерининскаго двора.

Чреанычайно неблагопріятно на положеніе Каліостро въ Петербургів подійствовало также напечатанное въ русскихъ ганетахъ тогдашнимъ испанскимъ резидентомъ, Нормандецомъ, акциленіе, что никакой графъ Фениксъ въ испанской службів полконникомъ никогда не состоялъ. Этимъ оффиціальнымъ объявленіемъ было обнаружено его самозванство и фальшиность патента, составленнаго для него маркизомъ Альято.

Гинскинь объ этомъ, встречающийся въ разныхъ сочиненінхъ о Каліостро, не подтверждается нашими розысканіями. Нъ единственной въ то время русской газотъ- въ «С.-Петербургвнод иностихъ -- никакого объявленія со стороны дона Нормандеца не встречается и, по всей вероятности, разсказъэтоть выдумань уже пость отъезда Каліостро изъ Петербурга. куда молна объ его самозванстве дошла изъ Митавы. Подтвержденіемъ тому служить слідующій факть. По существонаншимъ въ то время правиламъ, отменениять не далес. как в только трать пятнадцать тому вазадь, каждый убзжавшій нать Руссім за границу долженъ быть три раза публиковать въ «С.-Петероургуких» Ведомостих» о своемь отъталь, и вотъ иь «Прибавленіях» из 79 нумеру этихь «Відомостей». вышедшему і октибря, можду двумя извішоніями объ отъвадь за границу — однимъ масинка Гогана Гогана Бунта и принить бангиачника Габрісля Шинта,—показанть отвівшающимь «г. графъ Калностросъ, Гинпанскій полковникъ, живущий на цворцовой набережной въ дом'в г. генераль-поручина Halieba: (Nebaluo, othero, uto our de mors dei apaceombris CHUB STUTE UNITE, OCHI OLI U CRIMORBRICTET OFU OLLTO YEC 38яжиено испинскиме посланниюме ве Петербурге. Найденное нали объявление, повторанощееся въ 30 в 31 нумерахъ «Приокилений, опровергаеть также разсказь о токъ, будго Капостью жиле ве Пелеродист поче инспект графе феникса и

будто бы онъ быль выслань оттуда внезапно по особому распоряжению императрицы, между тёмъ какъ онъ выёхаль оттуда въ общемъ порядке, хотя, быть можеть, и не безъ нёкотораго понуждения. Судя по времени отъёзда Каліостро изъ Митавы и первой публикаціи объ его отъёзде изъ Россіи, надобно придти къ тому заключенію, что Каліостро прожиль въ Петербурге около 9-ти месяцевъ. Въ продолженіе этого времени, испанскій посланникъ, находившійся въ Петербурге, могь затребовать и получить нужныя ему о Каліостро свёденія. Въ ту пору известія изъ Мадрида шли въ Петербургь около полутора месяца, какъ это видно изъ печатавшихся въ «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ» политическихъ известій. Но дёло въ томъ, что никакого объявленія со стороны Нормандеца противъ Каліостро въ русскихъ газетахъ не встрёчается.

Другія обстоятельства не были также въ пользу дальнѣйшаго пребыванія Каліостро въ Петербургѣ. Независимо отъ того, что онъ, какъ массонъ, не могъ встрѣтить благосклоннаго пріема со стороны императрицы, она должна была не слишкомъ довѣрчиво относиться къ нему и какъ къ послѣдователю графа Сенъ-Жермена, который, какъ мы замѣтили, находился въ Петебургѣ въ 1762 году и котораго Екатерина считала шарлатаномъ.

Не достигнувъ блестящихъ успъховъ въ высшемъ петербургскомъ кругъ какъ массонъ, врачъ и алхимикъ, Каліостро не могь уже разсчитывать на вниманіе къ нему толны въ Петербургъ, подобно тому, какъ это было въ многолюдныхъ городахъ западной Европы. Для русскаго простонародья, Каліостро, какъ знахарь и колдунъ, долженъ былъ казаться не подходящимъ. Онъ, по отзывамъ современниковъ, отличался прекрасною и величественною наружностію. По словамъ барона Глейхена, Каліостро быль небольшаго роста, но имъль такую наружность, что она могла служить образцомъ для изображенія личности вдохновеннаго поэта. Въ тогдашней «Gazette de Santé» писали, что фигура Каліостро носить на себъ отпечатокъ не только ума, но даже генія. Одъвался Каліостро пышно и странно и большею частію носиль восточный костюмь. Въ важныхъ случаяхъ онъ являлся въ одежде великаго кофта, которая состояла изъ длиннаго

шелковаго платья, схожаго по покрою съ священническою рясою, вышитаго отъ плечъ и до пятокъ іероглифами краснаго цвъта. При такой одеждъ онъ надъваль на голову уборъ изъ сложенныхъ египетскихъ повязокъ, концы которыхъ падали внизъ. Повязки эти были изъ золотой парчи и на головъ придерживались цв точнымъ в в нкомъ, осыпаннымъ драгоцънными камнями. По груди черезъ плечо шла лента изумруднаго цвъта съ нашитыми на ней буквами и изображеніями жуковъ. На поясъ, сотканномъ изъ краснаго шелка, висълъ широкій рыцарскій мечь, рукоять котораго им'єла форму креста. Въ своихъ пышныхъ нарядахъ и при своей величавой внѣшности, Каліостро долженъ быль казаться простому русскому люду скорбе всего важнымъ бариномъ-генераломъ, но ни какъ не колдуномъ. Известно также, что нашъ народъ всегда предпочиталъ, да и теперь еще предпочитаетъ въ качествъ колдуна «ледащаго мужиченка», и чъмъ болъе онъ бываеть неказисть и неряшливь, темь более можеть разсчитывать на общее къ нему довъріе. При томъ, для пріобрътенія славы знахаря, необходимо было умъть говорить съ русскимъ человъкомъ особымъ складомъ, чего, конечно, не въ состояніи быль сдёлать Каліостро, не смотря на всю свою чудодъйственную силу.

Какъ заморскій врачъ, Каліостро въ Петербургѣ могъ найти для себя весьма ограниченную практику и опаснымъ для него соперникомъ былъ даже знаменитый около того времени Ерофѣичъ, съ успѣхомъ лечившій не только простолюдиновъ, но и екатерининскихъ царедворцевъ и тоже открывшій своего рода жизненный элексиръ, который и донынѣ удержаль за собою прозвище своего изобрѣтателя.

Не смотря на все свое стараніе избіжать столкновенія съ петербургскими врачами, Каліостро всетаки подвергся преслідованію съ ихъ стороны. Баронъ Глейхенъ разсказываеть, что придворный врачъ великаго княвя Павла Петровича вызваль Каліостро на дуэль. «Такъ какъ вызванный на поединокъ имбетъ право выбрать оружіе — сказалъ Каліостро, и такъ какъ теперь діло идетъ о превосходстві противниковъ по части медицины, то я, вмісто оружія предлагаю ядь. Каждый изъ насъ дасть другь другу по пилюлів, и тоть изъ насъ у кого окажется лучшее противондіе, будеть

считаться побъдителемъ». Къ сожальнію, баронъ Глейхенъ не говорить ничего о развязкъ такого оригинальнаго поединка.

Въ другомъ разсказъ о жизни Каліостро повъствуется, что передъ самымъ вытядомъ его изъ Петербурга, знаменитый врачъ императрицы, англичанинъ Роджерсонъ, окончилъ записку, которую онъ былъ намъренъ пустить въ печать, и въ которой обнаруживалъ начисто все невъжество «великаго химика» и всъ наглые его обманы.

Кромъ тъхъ причинъ, скоръе всего политическаго, а не романическаго свойства, вследствіе которыхъ Каліостро не счель удобнымь оставаться долго въ Петербургъ, можно привести и следующую еще причину. Опаснымъ противникомъ его врачебнаго шарлатанства быль Месмеръ, который сильно подрываль его прежніе успѣхи. Между тѣмь оказывается, что свъдънія о месмеризмъ — этой новой чудодъйственной силъ — стали проникать въ Петербургъ именно въ то время, кодга находился здёсь Каліостро. Такъ, въ ту пору въ «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ» разсказывалось «о чудныхъ цъленіяхъ, производимыхъ посредствомъ магнита славнымъ врачемъ господиномъ Месмеромъ». «А нынъ — прибавлялось въ «Въдомостяхъ» — другой врачь женевскій докторъ въ медицинъ, Гарею, упражняясь особо въ изысканіяхъ разныхъ дъйствій магнита, издаеть о томъ книгу». При томъ увлеченіи магнитизмомъ, какое обнаруживалось на первыхъ порахъ его появленія, при безграничномъ върованіи въ его таинственную и цълительную силу, элексиръ Каліостро и его магія могли казаться пустяками, не выдерживающими никакого сравненія съ ново-открытою Месмеромъ сверхестественною силою. Каліостро могъ предвидъть, что при такихъ неблагопріятныхъ для него условіяхъ, онъ не будеть имъть въ Петербургъ усита, почему и предпочель вытать поскорте оттуда, чтобы не загубить въ конецъ своей прежней репутаціи.

## VII.

Вынужденный наскоро выбхать изъ Россіи Каліостро не успъль побывать въ Москвъ; но, по всей въроятности, онъ и тамъ не встрътиль бы особеннаго успъха. Такъ надобно

полагать потому, что московскіе массоны оставались совершенно равнодушными къ прі**взду Каліост**ро въ Россію. Событіе это не прошло, однако, безъ неблагопріятнаго вліянія на русское массонство, такъ какъ Каліостро вселиль въ Екатерину II еще большее нерасположение въ массонамъ. Въ 1780 году императрица напечатала книжку подъ заглавіемъ: «Тайна противонелѣпаго общества». Книга эта, для мистификаціи, значилась изданною въ Кельнъ въ 1750 году; въ ней было осмъяно вообще массонство и его тайны. Съ цълью же изгладить окончательно тъ вловредные слъды массонства, которые, по мнѣнію Екатерины II, могъ оставить послѣ себя Каліостро въ русскомъ обществъ, она написала комедію подъ заглавіемъ «Обманщикъ», которая была представлена въ эрмитажномъ театръ въ первый разъ 4-го января 1786 года. Въ ней выведены нелепость и вредъ стремленія къ духовиденію, къ толкованію необъяснимаго, къ герметическимъ опытамъ и т. д. Въ этой комедіи, въ лицъ Калифалкжерстона, быль выведень Каліостро, затви котораго были пріурочены къ ученію мартинистовъ, названныхъ въ комедіи «мартышками». Съ тою же самою цёлью была, въ томъ же году, написана императрицею и другая комедія, подъ названіемъ «Обольщенный». Объ эти комедіи были переведены на нъмецкій языкъ.

Изъ Петербурга, протхавъ тайкомъ черезъ Митаву, Каліостро явился въ Варшавв, а отсюда черезъ Германію направился въ Страсбургъ. Здёсь онъ съумёль пріобрёсти себё расположеніе со стороны католическаго духовенства и дёла его пошли великолъпно; жилъ онъ роскошно и здъсь же познакомился съ кардиналомъ Луи Роганомъ, тогдашнимъ страсбургскимъ епископомъ, сдълавшимся впоследствіи столь извъстнымъ по такъ называемой «исторіи съ ожерельемъ». Проживъ довольно долго въ Страсбургъ, Каліостро побываль потомъ въ Ліонъ и Бордо и, наконецъ, очутился въ Парижъ. гдъ слава Каліостро, какъ алхимика, врача и прорицателя, возрастала все болъе и болъе. Лоренца то же, и при томъ сь больщимь успъхомь, начала подражать занятіямь своего мужа, открыла магнческіе сеансы для дамъ, а Каліостро публично объявиль объ учрежденіи имъ въ Париж в ложи египетскаго массонства. Число мастеровъ ложи ограничивалось тринадцатью, а поступленіе въ это званіе было трудновато, такъ какъ, кром'є полной в'єры въ главу ложи, отъ поступающихъ въ нее требовалось: им'єть видное положеніе въ обществ'є, пользоваться безукоризненною репутацією, получать по крайней м'єр'є 50,000 ливровъ годоваго дохода и не быть ст'єсненнымъ никакими семейными и общественными отношеніями. Все это сд'єлало ложу египетскаго массонства чрезвычайно привлекательною для людей богатыхъ и знатныхъ и доставило Каліостро самую сильную поддержку въ парижскомъ обществ'є.

Среди такихъ успъховъ Каліостро, разыгралась упомянутая и слишкомъ хорошо извъстная исторія съ ожерельемъ Каліостро и жена его были зам'єщаны въ эту исторію, но судъ оправдаль ихъ, что и подало поводъ къ нымъ манифестаціямъ, быть можеть, не столько изъ расположенія къ самому Каліостро, сколько изъ ненависти ко двору, для котораго эта скандальная исторія была жестокимъ ударомъ. Темъ не мене Каліостро сталь подумывать объ отъ**тадъ изъ Франціи и черезъ Булонь утхаль въ Англію. Здъсь,** въ 1787 году, онъ напечаталъ свое знаменитое посланіе къ французскому народу, враждебное королевской власти, предсказывая въ немъ довольно ясно грядущую революцію и предстоящее разрушение ненавистной ему Бастили. Но въ Лондонъ счастіе ненадолго повезло Каліостро. Бойкій журналисть Морандъ, съ которымъ онъ вступилъ въ полемику, разоблачиль всю его прошлую жизнь. Тогда прежнее обаяніе его исчезло, а витстт съ тти явились кредиторы, и Каліостро стало такъ плохо въ Лондонъ, что онъ счелъ нужнымъ убъжать въ Голландію; отсюда онъ перебрался сначала въ Германію, а потомъ въ Швейцарію. Ему, однако, помнилась его нъкогда блестящая жизнь въ Парижъ, но попытка вернуться во Францію ему не удалась. Онъ побхаль въ Римъ и, по убъжденію Лоренцы, жиль тамъ нъкоторое время спокойно; но, мало по малу, онъ вошелъ въ сношенія съ римскими массонами и успъль даже учредить въ папской столицъ ложу египетскаго массонства. Одинъ изъ его адептовъ донесъ на него, за нимъ стали следить внимательно и вскоре открыли его переписку съ якобинцами, почему онъ, въ сентябръ 1789 года, быль заключень въ кртпость св. Ангела. Римская инквизиція собрада самыя подробныя свёдёнія объ его жляни, и Каліостро, 21-го марта 1791 года, быль, подъ настоящимь своимь именемь Джузение Бальзамо, приговорень къ смертной казни, какъ еретикъ, ересеначальникъ, магъ-обманщикъ и франъ-массонъ. Но папа Пій VI зам'єнняє смертную казнь вічнымъ заточеніемь въ крістости св. Ангела, гдів Каліостро и умеръ спустя два года послів произнесенія надънимь этого приговора.

## MAPIA-TEPE3A YPPOMOBA.

Изъ писемъ императрицы Екатерины II къ послу ея въ Варшавъ, графу Стакельбергу, видно, что императрицу озабочивало нъкоторое время дъло Угрюмовой. Такъ, 27-го іюня 1796 года, она писала къ Стакельбергу, что «коронный гетманъ графъ Браницкій, намёренъ будучи требовать, чтобы имя его было исключено изъ ненавистнаго дёла извёстной Угрюмовой, просиль нашего въ пользу его старанія». Поэтому императрица поручала «исполненію и настоянію» графа Стакельберга, чтобы графъ Браницкій «въ прошеніи его получиль надлежащее удовлетвореніе». Спустя слишкомъ годъ, 17-го іюля 1786 года, императрица сообщила графу Стакельбергу, что «римскій императоръ сдёлаль русскому двору увъреніе о стараніи своемъ, дабы со стороны князя Чарторижскаго всякой подвигь и безпокойство по ненавистному двлу Угрюмовой были отножены. Мы-продолжала въ письмъ своемъ Екатерина — поручаемъ вамъ употребить равныя попеченія, дабы и прочіе, кои считали бы себя зам'вшанными, остались въ покоб». 28-го августа того же года императрица, въ письмъ своемъ къ графу Стакельбергу, упоминала снова о «ненавистномъ» дълъ Угрюмовой и о необходимости сношеній съ вънскимъ министерствомъ для того, чтобы князь Чарторижскій не возбуждаль опять этого процесса.

Въ чемъ же заключалось это «ненавистное» дёло, въ которомъ главнымъ дёйствующимъ лицомъ является женщина съ чисто-русскимъ фамильнымъ прозваніемъ, почему оно озаская инквизиція собрала самыя подробныя свёдёнія объ его жизни, и Каліостро, 21-го марта 1791 года, быль, подъ настоящимъ своимъ именемъ Джувеппе Бальзамо, приговоренъ къ смертной казни, какъ еретикъ, ересеначальникъ, магъ-обманщикъ и франъ-массонъ. Но папа Пій VI замёнилъ смертную казнь вёчнымъ заточеніемъ въ крёпости св. Ангела, гдё Каліостро и умеръ спустя два года послё произнесенія надънимъ этого приговора.

## MAPIH-TEPESA YTPHOMOBA.

Изъ писемъ императрицы Екатерины II къ послу ея въ Варшавъ, графу Стакельбергу, видно, что императрицу озабочивало нъкоторое время дъло Угрюмовой. Такъ, 27-го іюня 1796 года, она писала къ Стакельбергу, что «коронный гетманъ графъ Браницкій, намірень будучи требовать, чтобы имя его было исключено изъ ненавистнаго дёла извёстной Угрюмовой, просиль нашего въ пользу его старанія». Поэтому императрица поручала «исполненію и настоянію» графа Стакельберга, чтобы графъ Браницкій «въ прошеніи его получиль надлежащее удовлетвореніе». Спустя слишкомъ годъ, 17-го іюля 1786 года, императрица сообщила графу Стакельбергу, что «римскій императоръ сділаль русскому двору увівреніе о стараніи своемъ, дабы со стороны князя Чарторижскаго всякой подвигь и безпокойство по ненавистному двлу Угрюмовой были отложены. Мы-продолжала въ письмъ своемъ Екатерина — поручаемъ вамъ употребить равныя попеченія, дабы и прочіе, кои считали бы себя зам'вшанными, остались въ поков». 28-го августа того же года императрица, въ письмъ своемъ къ графу Стакельбергу, упоминала снова о «ненавистномъ» дълъ Угрюмовой и о необходимости сношеній съ вънскимъ министерствомъ для того, чтобы князь Чарторижскій не возбуждаль опять этого процесса.

Въ чемъ же заключалось это «ненавистное» дёло, въ которомъ главнымъ дёйствующимъ лицомъ является женщина съ чисто-русскимъ фамильнымъ прозваніемъ, почему оно озабочивало императрицу и вызывало сношенія нашего двора съ вънскимъ? До сихъ поръ въ исторической нашей литературъ не встрачается на счеть этого удовлетворительныхъ объясненій. Въ четвертой тетради «Русскаго Архива» за 1874 годъ поміщены переведенныя съ польскаго «Записки Хршонщевскаго», \*) обнимающія собою періодъ времени съ 1770 по 1820 годъ. Въ этихъ «Запискахъ» (стр. 927) авторъ ихъ передаеть, что Игнатій Потоцкій дійствоваль противь короля со времени пресловутаго дъла его съ англичанкою, приговоренною къ пожизненному заключенію въ Данцигъ. Въ примъчаніи къ этимъ строкамъ «Записокъ» разсказывается вкратцъ о «пресловутомъ» дълъ. Разсказъ этотъ основанъ, повидимому, на статью, помъщенной во «Всеобщей Энциклопедіи» (Encyklopedia Powszechna), безъ указанія на то, какъ приходилось императрицъ Екатеринъ II смотръть на это, по выраженію ея, «ненавистное» діло. Съ своей же стороны мы разскажемъ въ общихъ чертахъ о процессв Угрюмовой, надълавнемъ въ свое время не мало шуму не только въ Польшъ. но и за границею, обративъ при этомъ внимание на то значеніе, какое оно могло им'ть въ глазахъ императрицы Екатерины. Заметимъ при этомъ, что если вглядеться внимательно въ политическую, довольно запутанную обстановку дела Угрюмовой, то представится еще разъ умъніе Екатерины относиться весьма искусно ко внутреннимъ дъламъ Польши и оказывать на нихъ каждый разъ свое вліяніе сообразно взглядамъ и требованіямъ тогдашней нашей политики. того, діло Угрюмовой подтверждаеть ту давнишнюю истину, что въ исторіи оть малыхъ причинъ бывають иногда важныя последствія. Такъ, въ настоящемъ случав твердая политика Екатерины II, предръщавшая дальнъйшую судьбу Польши, могла придти въ нёкоторое замёшательство отъ продёлокъ ABAHTIOPHCTRH.

Со временъ Петра Великаго и въ особенности со времени нступленія на польскій престоль Станислава-Августа Понятонскаго, русскіе военные отряды почти безвыходно остава-

<sup>\*)</sup> Замітимъ кстати, что сдідуєть писать не Хршонщевскій (Chrzes-caewaki), а Хжонщевскій, потому что польскія буквы «гг» никогда не выговариваются какъ (ж).

лись въ различныхъ: мъстностяхъ Ръчи Посполитой. Въ одномъ изъ такихъ отрядовъ, неизвъстно, впрочемъ, въ какомъ именно полку, находился на службъ нъкто маіоръ Угрюмовъ \*) Отъ фамиліи его и получило названіе то дёло, о которомъ идеть теперь рёчь, такъ какъ жена его явилась главною участницею въ этомъ загадочномъ дълъ. Настоящее происхожденіе маіорши Угрюмовой остается неизвъстно, потому, что относительно этого судьи не собрали никакихъ положительныхъ свъдъній. По нъкоторымъ же обстоятельствамъ приходится заключить, что она была родомъ изъ Голландіи и прібхала въ Варшаву еще въ первыхъ годахъ царствованія Станислава-Августа, гдё и жила въ совершенной безвъстности до своего процесса. Фамилія ея по отцу де-Нери, хотя она, какъ мы увидимъ, присвоивала себъ другую родовую фамилію. \*\*) Первый ея мужъ назывался Леклеркъ. Изъ процесса Угрюмовой видно, между прочимъ, что онавела разгульную и кочевую жизнь. Она побывала и въ Венеціи, и въ Берлинъ, и въ Гамбургъ, и въ Варшавъ, и въ Петербургъ, и, по словамъ ея обвинителя, всъ эти города свидътельствовали объ ея безнравственности: всюду оставляла она по себъ слъды глубокаго разврата, которому не было ни начала, ни конца. Въ обвинительной противъ нея

<sup>\*)</sup> Въ царствование Екатерины П жилъ купецъ и фабрикантъ Угрюмовъ, пожалованный въ 1766 году, въ чинъ коллежскаго ассессора. У насъ существоваль въ старину, сохранившійся, впрочемъ, еще и донынъ, обычай-переводить наши гражданскіе чины на военные, соотв'єтственно классамъ тёхъ и другихъ. Въ Польше установился тотъ же обычай относительно русскихъ чиновъ и тамъ онъ удерживался до последняго времени еще сильнее, нежели у насъ. Такичъ образомъ и коллежскій ассессоръ Угрюмовъ могъ, соотвътственно своему гражданскому чину, именоваться маіоромъ. О немъ, какъ о живомъ лицъ, упоминается еще въ началь ныньшняго стольтія, но едвали можно допустить, чтобы онъ быль мужемъ авантюристки Угрюмовой, хотя по роду своихъ занятій (онъ занимался, между прочимъ, подрядами и поставками) этотъ Угрюмовъ и могъ бывать въ Польше, но тогда было бы трудно объяснить стесненное въ денежномъ отношеніи положеніе жены его, какъ жены человъка, не только достаточнаго, но и богатаго. Впрочемъ, сама по себъ личность мајора Угрюмова не представляетъ настолько важности, чтобы сдвлаться предметомъ особыхъ изысканій.

<sup>\*\*)</sup> Около этого времени одинъ изъ польскихъ магнатовъ, Михаилъ Огинскій, былъ женатъ на дівиці де-Нери, но не извістно, была ли здісь какая нибудь родственная связь или только случайное сходство фамилій.

рфии упоминалось также, что одного изъ своихъ мужей должно быть Леклерка-она подвела въ Брюжъ подъ висълицт и что одинь изь ся любовниковь быль убить въ Гамбургъ, при чемъ намекалось на участіе Угрюмовой въ этомъ убійствъ. По словамъ же адвоката—старавшагося сообразно съ ходомъ судебнаго процесса, поднять правственный кредить Угрюмовой, -- она была робкая женщина, увлекавшаяся тулько удовольствіями молодости, такъ что даже самое придирчивое влословіе приниськало ей лишь такія опибки н заблужденія, которыя можно извинить слабостію ея пола и **УЧАСТВИКАМИ** ВЪ КОТОРЫТЪ СЫЛЕ ВОСТОЯННО МУЖЧИНЫ. НЪБторыя же неблаговидныя проделки и хигрости Угрюмовой ORE COLUMN RO CHERTAIQUEM CHIPCHEROCTICO MATERIALICO CE DADIACE нія, но не правственною са испорченностію. Какъ бы, впрочемь, то ни было, но во всикомъ случив Уграонова оказы-BACTOS BORATOLISMENTOS EDECLOSCOSTILIS, REPASSOPERADAD BA COCI-CTRA, ENTOPALIS COM METALIS HE TOJEKO DE OGLIGHNOÙ MISSER, EN n be bothermaning about

(Устоятельства же діля, назвлюению инперепринен Екатериного «независтивнос», заключались на слідующена:

By 1782 they be opposit use neparity marketers belieможь, воровному стольнику, графу Ангусту Моническому. звижеь въ Разпивът Угранизва, жена офицера русской службы. и заложи графу, что она нарочно предлам на Варинану съ That, armig the increment rights are arrows being substantial сти. Цри этомъ Утримова силавла, что у неи есть чрезвычили: BLESKI TAŽIK. KITOPYD OBK BORSTE CONTURTE THEKU CAROLY PODUJE, POPEKY E ERITARES ER POES, PEO EÈ ECOSTITUTO иктольки пично съ его величествомъ. Графъ Монцинскій убъжиль Уграниву, чтибы предвирительно передыв ент му сману, в Усранива, голько шель упорных в веоликратчьку гуканев, решение на это. Тогда она сомищия Монинскому, что противь короля составляется экспворъ. прим запел вийоме слемения **пильте дебинива и эс**ей?that's are steading before the mice of the state of the second зпанел пределеннями. Станистве - Ангроть розниких въ въп-THE SCHOOL SCHOOL OF THE PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY OF такиль зылить ей до доваживь. Упримови отважились от कारों अधार्यक्राक्रा, अध्यक्षाक्रक, ब्रह्मा असक प्रवेदामहरू करता आ अक्ष अस्त्रक अस нуждается, но король настояль на принятіи назначенной ей суммы. Какъ на главныхъ заговорщиковъ, Угрюмова указала тогда на великаго гетмана графа Ксаверія Браницкаго, на отставнаго литовскаго подскарбія Тизенгауза и на извъстнаго въ свое вреся богача-пройдоху графа Понинскаго. Лица эти вообще, а изъ нихъ во особенности великій гетманъ, считались сторонниками Екатерины, и это оботоятельство, при тогдашнемъ настроеніи умовъ въ Польшъ и при положеніи, занятомъ магнатскими партіями, а также вслъдствіе разсказа Угрюмовой о томъ, что о составлявшемся противъ короля заговоръ она узнала въ Петербургъ, должны были произвести не совсемъ пріятное впечатлъніе на Екатерину.

По прошествіи нѣкотораго времени Угрюмова сообщила Мошинскому, что, ей для открытія заговора необходимо ѣхать въ Литву, въ мѣстечко Ораны, а также въ Пулавы, почему и просила выдать ей на путевыя издержки 200 дукатовъ. Потому ли что Станиславъ-Августъ не слишкомъ вѣрилъ доносу Угрюмовой или, что вѣроятнѣе, по неимѣнію имъ въ то время денегъ, Угрюмовой было отказано въ выдачѣ просимой ею суммы. Тогда она отстала отъ короля и все дѣло само собою заглохло, такъ какъ со стороны Станислава-Августа ему не было дано никакого хода.

Въ 1784 году, передъ отъёздомъ короля на сеймъ въ Гродно, Угрюмова отправилась туда же. Тамъ явилась она къ королевскому камердинеру, старостё Пясоченскому, Рыксу, пользовавшемуся особенною любовью и полнымъ довёріемъ Станислава-Августа, и передала Рыксу, что генералъ земель Подольскихъ, князь Адамъ Чарторижскій участвуетъ въ заговорё противъ короля \*). Рыксъ доложилъ объ этомъ королю, но король, помня, что онъ имёлъ уже однажды дёло съ Угрюмовой, не обратилъ на новый ея доносъ никакого вниманія. Тёмъ не менёе преданный королю Рыксъ посмотрёлъ на это иначе и свель Угрюмову съ генераломъ Комажев-

<sup>\*)</sup> Званіе старосты пользовалось въ Польшѣ больший почетомъ. Старосты владѣли значительными помѣстьями, данными имъ отъ короля въ пожизненное владѣніе. Генераломъ земель подольскихъ именовался сановникъ, владѣвшій двумя староствами: Каменецкимъ и Летичевскимъ. По присоединеніи Подоліи къ Россіи, староства эти были пожалованы въ потомственное владѣніе графу Маркову.

скимъ, однимъ изъ первыхъ любимцевъ Станислава-Августа. Угрюмова сообщила Комажевскому, что заговорщики сперва хотѣли отравить короля, а теперь хотятъ убить его гдѣ случится, на улицѣ, въ костелѣ или на сеймѣ. Для удостовѣренія же въ справедливости своихъ показаній, Угрюмова сказала Комажевскому, что она любовница подскарбія Тизенгауза, у котораго и вывѣдала случайно о составляющемся противъ короля заговорѣ.

Слухъ о злоумышленіи князя Адама Чарторижскаго противъ Станислава-Августа не могъ не встревожить императрицу Екатерину, но не по той причинъ, по которой ей это было бы непріятно узнать объ участіи гетмана Браницкаго въ заговоръ противъ короля. Екатерина постоянно видъла въ князъ Адамъ Чарторижскомъ соперника опаснаго для Понятовскаго, посаженнаго ею на королевскій престоль; да и вообще партію князя Адама Чарторижскаго императрица Екатерина считала вредною для интересовъ русской политики въ Польшъ. Еще въ 1783 году, когда Екатерина узнала, что принцъ Людвигъ Виртембергскій располагаеть жениться на дочери Чарторижскаго, княжнъ Маріи, она выразила родственникамъ принца свое неудовольствіе относительно предстоящаго брака, но когда свадьба эта состоялась даже безь въдома императрицы, то подозръніе ея на счеть замысловъ Чарторижскаго усилилось еще болъе. Выговаривая Стакельбергу за то, что онъ не донесъ ей своевременно о состоявшемся супружествъ принца съ княжною, Екатерина предписывала ему, чтобы онъ, наблюдая за всёми поступками князя Чарторижскаго и его родственниковъ или «согласниковъ», «старался отвратить всякое действіе, которое могло бы только клониться къ проложенію дороги ему, или новобрачному, къ выбору на польскій престоль, вь случав ваканціи онаго, ибо то-добавляла Екатерина-отнюдь не согласуеть съ видами моими».

Между тёмъ смерть Понятовскаго отъ даннаго ему яда, т. е. такая смерть, которая не обнаружила бы тайнаго убійцы, открывала бы ваканцію на польскомъ престолё, и тогда легко могло бы осуществиться то, что было несогласно съ видами императрицы. Поэтому вёсть о злоумышленіи князя Адама Чарторижскаго на жизнь короля и должна была бы быть

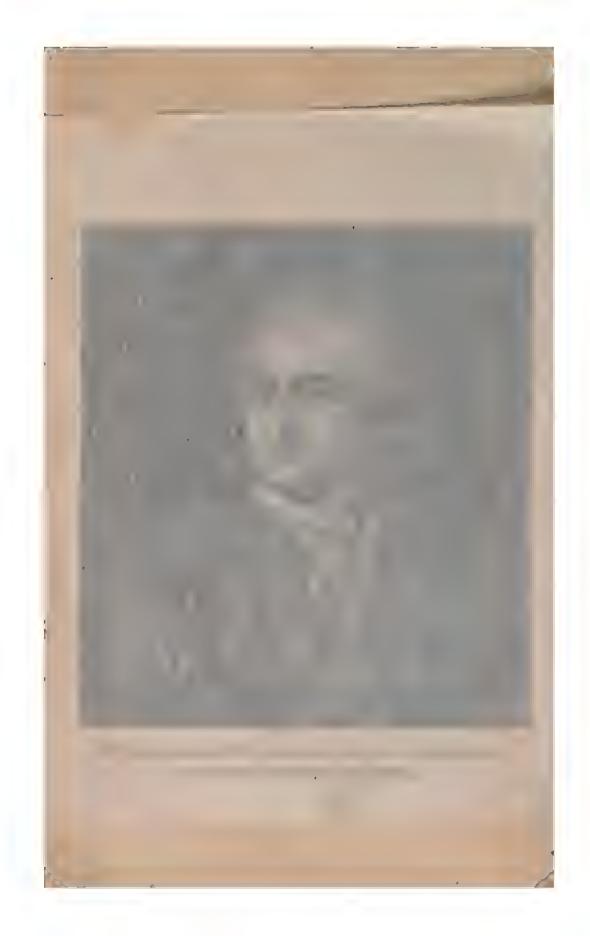

•

•

.

•

.

.



КОРОЛЬ ПОЛЬСКІЙ СТАНИСЛАВЪ АВГУСТЪ ПОНЯТОВСКІЙ. Съ современнаго гравированняго портрета Пихаера.



принята Екатериною, какъ предвъстіе тайныхъ его происковъ во вредъ Станиславу-Августу. Надобно, впрочемъ, замътить, что съ перваго раза доносъ Угрюмовой на Чарторижскаго прошелъ по Польшъ только глухою молвою, не вызвавъ никакихъ особыхъ тревогъ. Съ своей стороны Рыксъ и Комажевскій поручили полковнику Азулевичу тщательно охранять особу короля отъ всякаго покушенія на его жизнь, но гродненскій сеймъ миновалъ благополучно. Вскоръ, однако, дъло приняло иной оборотъ, который, въ свою очередь, тоже встревожилъ Екатерину.

Объ участіи князя Чарторижскаго въ заговор' противъ короля Угрюмова сообщала Рыксу и Комажевскому въ октябръ 1784 года, а затъмъ, 11-го января слъдующаго 1785 года, къ князю Адаму явился проживавшій въ Варшавъ англійскій негоціанть Тейлоръ и предупредиль князя, что у него есть опасные враги, задумавшіе отравить его ядомъ, и для того, чтобъ Чарторижскій могъ уб'вдиться въ справедкивости этого, Тейлоръ пригласилъ князя къ себъ вечеромъ, объщая познакомить его съ одной особой, которая можетъ открыть ему вст подробности этого злоумышленія. Князь Чарторижскій пов'єриль разсказу Тейлора и, взявь съ собою надворнаго литовскаго маршала Игнатія Потоцкаго, женатаго на его племянницъ, отправился къ Тейлору, у котораго и встрътился съ Угрюмовой. Угрюмова разсказала Тейлору, что нъсколько дней тому назадъ староста Рыксъ и генералъ Комажевскій прібхали къ ней и послб разговора, показавшагося ей довольно страннымъ, спросили ее, готова ли она будетъ исполнить то, чего отъ нея потребують? Когда же Угрюмова положительно отвътила на это, то Комажевскій предложиль ей, чтобы она дала проглотить Чарторижскому то, что находилось въ бумажкъ, лежавшей у него, Комажевскаго, въ карманъ, а Рыксъ предложилъ ей заманить Чарторижскаго въ любовныя стти и затты, когда князь, поддавшись ея искушеніямъ, останется у нея ночевать, заколоть его кинжаломъ. Угрюмова, какъ разсказывала она князю, согласилась на это предложеніе, но, боясь послъдствій, да и не желая быть убійцею, ръшилась передать объ этомъ, сдъланномъ ей, подговоръ самому князю. Чарторижскій нісколько усомнился въ достовърности этого разсказа и предложиль Угрюмовой отъ

себя 200 дукатовъ, если она отречется отъ своего разсказа. При этомъ князь разсчитываль на то, что если все разсказанное Угрюмовою только собственная ея выдумка, то ей, стъсненной въ ту пору въ денежныхъ дълахъ, будетъ гораздо выгоднъе получить тотчасъ же довольно значительную сумму, нежели пускаться въ спекуляцію, успъхъ которой для нея не вполнъ обезпеченъ. Но Угрюмова подтвердила свой разсказъ, и тогда князь окончательно убъдился въ справедливости ея сообщенія. Онъ потребоваль отъ нея письменнаго заявленія, относительно всего разсказаннаго ею, и Угрюмова при немъ и Тейлоръ написала собственноручно требуемое Чарторижскимъ заявленіе, добавивъ къ этому на письмъ же, что Комажевскій, подговаривая ее отравить Чарторижскаго, сказаль, между прочимъ, чтобъ она въ этомъ случат смотртла на него, Комажевскаго, какъ на самаго короля. Подъ этимъ заявленіемъ Угрюмова подписалась: «Марія-Тереза, маіорша д'Огрюмова, рожденная баронесса фонъ-Лаутенбургъ» \*).

Получивъ въ руки упомянутое заявленіе, Чарторижскій предложилъ маіоршів, чтобъ она пригласила къ себів запиской Рыкса, а между тімь брать Игнатія Потоцкаго, Станиславъ, и Тейлоръ должны были засість въ сосідней комнатів въ засадів и подслушать разговоръ, который будеть происходить между Угрюмовой и Рыксомъ. Планъ этотъ быль исполненъ, и когда Рыксъ пришелъ къ Угрюмовой, то она въ заведенномъ ею съ нимъ разговорів спросила его: «желаеть-ли онъ, чтобъ она отравила Чарторижскаго?» на этотъ вопросъ Рыксъ радостно отвітиль: «браво, браво!» Тогда Потоцкій и Тейлоръ вышли съ пистолетами изъ-за засады, схватили Рыкса и самовольно, безъ участія властей, арестовавъ и его и Угрюмову, отправили эту послівднюю въ домъ маршальши княгини Любомирской, которая обходилась съ нею чрезвычайно ласково и даже подарила ей 500 дука-

<sup>\*)</sup> Въ примъчаніи, находящемся въ статьт, о которой мы уже упоминали, говорится, на основаніи только польскихъ источниковъ, что фамилія доносчицы должна быть Угрюмова, но, въ виду писемъ императрицы Екатерины, фактъ этотъ не подлежить ни малтишему сомнтнію. По всей втроятности, Угрюмова, подписываясь по-французки, прибавляла къ своей русской фамиліи дворянскую частичку «де», отчего и выходило d'Ugrumow, а затти фамилія эта обратилась въ Dogrumow, такъ какъ такое ея произношеніе болте подходить къ польскому выговору.

, товъ. По сообщении же Потоцкаго о злоумышлении Комажевскаго, генераль быль арестовань великимь маршаломь Мнишкомъ въ театръ, гдъ онъ сидъль тогда въ королевской ложъ. Такимъ образомъ дёло это съ самаго начала получило громкую огласку, и въсть о случившемся разнеслась быстро по всей Польшъ. Между тъмъ Чарторижскій, основываясь на письменномъ заявленіи Угрюмовой, а также на свидътельскихъ показаніяхъ Станислава Потоцкаго и Вильгельма Тейлора, началь уголовный процессь противь Рыкса и Комажевскаго, обвиняя ихъ въ намъреніи отравить его. Поступая такимъ образомъ противъ первыхъ любимцевъ Станислава-Августа и самыхъ приближенныхъ къ нему лицъ, Чарторижскій, безь всякаго сомнінія, иміль прежде всего вь виду надълать не мало хлопоть и непріятностей самому королю, замъщанному, заявленіемъ Комажевскаго, до нъкоторой степени въ это уголовное дъло.

по тъмъ обстоятельствамъ, которыя мы привели выше, заговоръ графа Браницкаго и князя Чарторижскаго противъ Понятовскаго долженъ быль произвести на Екатерину непріятное впечатлініе, то тімь боліве должень быль встревожить ее тоть обороть, какой принимало настоящее дело послъ новаго заявленія Угрюмовой. Теперь король Станиславъ-Августь, покровительствуемый императрицею, являлся въ глазахъ поляковъ и даже всей Европы гнуснымъ посягателемъна жизнь своего двоюроднаго брата, подозрѣваемаго въ тайныхъ ковахъ. Чарторижскій съ своей стороны написалъ королю ръзкое, укорительное письмо, ужхалъ изъ Варшавы и, даже вовсе оставивъ Польшу, отправился въ Вену и тамъ вступиль вь службу римско-нъмецкаго императора. Этимъ отъбздомъ и объясняются сношенія русскаго двора съ вънскимъ относительно «подвиговъ» Чарторижскаго по «ненавистному» дёлу Угрюмовой. Екатерина разсчитывала на то, что императоръ, оказавшій особенное благоволеніе князю Чарторижскому, можеть сильнее другихъ повліять на него и отговориши по отъ возбужденія вновь процесса Угрюмовой, въ которомъ король являлся лицомъ, прикосновеннымъ къ дълу. Между тъмъ враги Станислава-Августа не замедлили тотчасъ же направить противъ него это дёло. Они объясняли, что такъ какъ прежде ходили слухи о томъ, будто Чарторижскій составляеть заговорь противь короля, то теперь король съ своей стороны, чтобъ отдёлаться отъ Чарторижскаго, задумаль поднести ему отраву при содъйствіи Угрюмовой. Въ одной изъ многочисленныхъ брошюръ, явившихся вскоръ послъ начатія дъла Угрюмовой, король прямо быль обвиняемъ въ намъреніи отравить Чарторижскаго, при чемъ упоминалось, что онъ еще и прежде пользовался подобными злодъйскими услугами Угрюмовой, и что ею было уже изведено посредствомъ отравы шестнадцать разныхъ лицъ, которыя и высчитывались въ брошюръ поимянно. Такимъ образомъ дъло Угрюмовой приняло политическій характерь и Екатерина могла предусматривать, что въ Ръчи Посполитой завязывается сильная борьба между партіею короля, согласовавшагося съ видами императрицы, и партією князя Адама Чарторижскаго, отличившагося совершенно инымъ направленіемъ. Екатерина не могла не предвидъть, что страшное обвиненіе, поднятое Чарторижскимъ, не только противъ людей, приближенныхъ къ Станиславу-Августу, но и противъ него самого, неминуемовзволнуеть всю Польшу, политическая жизнь которой, хотя и слишкомъ бурная, была, однако, чужда до тъхъ поръ тайнаго изведенія личностей, опасныхъ правительству. Императрица не могла не подумать о томъ, что Чарторижскій явится теперь въ глазахъ магнатовъ и шляхты жертвою, обреченною на смерть, за образь своихъ действій, клонившихся къ тому, чтобы разстроить замыслы русской политики въ Польшъ и поддержать независимость Ръчи Посполитой отъ вліянія на нее со стороны Россіи. Зная настроеніе умовъ въ Польшъ, Екатерина могла предполагать, что Станиславъ-Августь, вслъдствіе процесса Угрюмовой, можеть пошатнуться на своемь и такъ уже не слишкомъ прочномъ престолъ и что тогда если и не исчезнуть, то всетаки замедлять созрѣть результаты долголътней русской политики въ Польшъ. Дъйствительно, когда разнеслась въсть о посягательствъ короля на жизнь князя Чарторижскаго, вся Польша пришла въ бурное движеніе, и движеніе это, конечно, не было направлено въ Россіи.

Если вообще подобнаго рода поступокъ долженъ былъ набросить тънь на королевское достоинство, то онъ въ отношеніи къ Чарторижскому принималъ особое значеніе. Князь

Адамъ Чарторижскій, и по рожденію, и по богатству, и по близкой кровной связи съ королемъ, занималъ въ Польшъ едва-ли не самое видное мъсто. Родня его, еще съ самаго его дътства, предназначала князя Адама въ короли польскіе, и въ прежнее время, по внушенію ея, молодой Чарторижскій **тамъ** себъ расположение императрицы Елисаветы Петровны, политика которой не представляла для Польши никакой серьезной опасности. Петръ III оказывалъ князю Чарторижскому особенную благосклонность и, не долюбливая, по извъстнымъ ему обстоятельствамъ, Понятовскаго, желалъ видъть королемъ польскимъ Чарторижскаго, и даже объщалъ ему свое содъйствіе для достиженія польскаго престола въ случать смерти короля Августа III. Понявъ къ чему клонится политика императрицы Екатерины въ отношеніи Польши, князь Чарторижскій прекратиль впоследствіи всякую связь съ петербургскимъ дворомъ и, явившись представителемъ старой Польши и противникомъ русскаго вліянія на дъла Ръчи Посполитой, пользовался поэтому среди польскихъ патріотовъ огромнымъ вліяніемъ. Все это не могло располагать Екатерину въ пользу Чарторижскаго, котораго процессъ Угрюмовой выдвигаль теперь на слишкомъ видное мъсто, какъ жертву королевскаго коварства, и который для своей поддержки быль въ состояніи выставить сильную и многочисленную партію, враждебно настроенную противъ Россіи.

Съ юридической точки зрѣнія судебный процессъ Угрюмовой чрезвычайно замѣчателенъ \*) для того времени: онъ быль веденъ гласно, при участіи обвинительной власти, защитниковъ Рыкса, Комажевскаго и Угрюмовой, какъ обвиняемыхъ, и адвоката со стороны князя Чарторижскаго, какъ главнаго обвинителя. Рѣчи участвовавшихъ въ судебномъ засѣданіи лицъ отличаются превосходною обработкою слога

<sup>\*)</sup> Лучше всего процессъ этотъ изложенъ въ двухъ французскихъ брошюрахъ, вышедшихъ въ 1785 году. Изъ нихъ одна подъ заглавіемъ: «Recueil de pièces rélatives au procés entre S. A. le prince Adam Czartoryski accusateur et M. M. Komarzewski et Ryx accusés du crime d'empoisonnement». Тутъ же помъщенъ и декретъ трибунала. Другая брошюра имъетъ заглавіе: «Observations sur un libelle, qui a pour le titre: premier et second celaircissements réels sur le procès du prince géneral de Podolie Adam Czartarski».

и утонченностію доводовъ и со стороны обвинителей, и со стороны защитниковъ, но мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ этого процесса. Скажемъ только, что защитники Рыкса и Комажевскаго доказывали, что никакого здаго умысла на жизнь Чарторижскаго не было; они ссылались и на то, что Станиславъ Потоцкій и Тейлоръ придали подслушаннымъ ими словамъ Рыкса и Угрюмовой такой смыслъ. какого они вовсе не имъли, и, наконецъ, защитники обвиняемыхъ вовсе отвергли, на основаніяхъ тогдащняго польскаго законодательства, показанія Игнатія и Станислава Потоцкихъ, какъ такихъ лицъ, которыя, по многимъ причинамъ, не могли быть признаны имовърными свидътелями, и обвиняли князя Чарторижскаго въ клеветв не только на Рыкса и Комажевскаго, но и на самаго короля. Защитникъ Угрюмовой доказываль, что со стороны ея никакой интриги не было и что она показывала сущую правду; Угрюмова же не только подтверждала тъ обстоятельства, о которыхъ мы уже говорили, но заявляла еще, что Рыксъ уже и прежде звалъ ее въ Гродно за тъмъ, чтобы оказать королю чрезвычайно важную услугу и объщаль ей 1,000 дукатовь единовременно, 500 дукатовъ ежегодной пожизненной пенсіи, а также и пом'єстье, если только она съумбеть войти въ сношенія съ однимъ лицомъ, переписывавшимся съ княземъ Чарторижскимъ. Но такъ какъ, по словамъ Угрюмовой, ей не удалось исполнить это, то Рыксъ оставиль ее въ Гродно и послъ того явился къ ней въ Варшавъ съ тъмъ ужаснымъ предложениемъ, о которомъ она не замедлила сообщить князю Чарторижскому.

Что касается маіора Угрюмова, то онъ явился на судътолько въ качествъ свидътеля. Маіоръ показалъ, что послъвозвращенія его жены изъ Гродно, Рыксъ и Комажевскій были у нея два раза, и что когда они пришли къ ней въпослъдній разъ, то онъ, Угрюмовъ, встрътился съ ними и отрекомендовался имъ какъмужъ хозяйки дома. «Послътого—продолжаль Угрюмовъ—жена моя поговорила нъсколько минутъ съ этими господами и показала имъ какое-то письмо, копію съ котораго снялъ Комажевскій. Затъмъ они разговаривали между собою, но я—продолжаль Угрюмовъ— не видъль, чтобы Комажевскій показываль ей что нибудь написанное или чтобы онъ даль женъ моей какой нибудь паке-

тикъ. Во время ихъ разговора я вышель изъ комнаты, чтобы приказать слугъ принести письменныя принадлежности. Когда же разговорь кончился, то Комажевскій сказаль мнт, что нигдъ нтъ такихъ строгихъ законовъ, какъ въ Польшт; но, добавилъ онъ, жена ваша не знаетъ ихъ, а между тты въ такихъ дълахъ надобно дъйствовать крайне осторожно, потому что безъ ясныхъ доказательствъ никакія словесныя показанія не могутъ имъть у насъ силы. Затты онъ упомянулъ о королт Сигизмундъ, какъ о строгомъ государъ. Когда же они ушли, я спросилъ жену, о чемъ она говорила съ ними. На мой вопросъ она отвъчала: «вы не понимаете по-французски, а мнт скучно было бы растолковывать вамъ все это».

Послѣ такого показанія, маіоръ Угрюмовъ быль освобождень отъ дальнѣйшихъ допросовъ, но такъ какъ данныя имъ на судѣ показанія, о передачѣ его женѣ Комажевскимъ яда, противорѣчили ея собственнымъ показаніямъ, то обстоятельство это и послужило главнымъ основаніемъ къ обвиненію ея въ клеветѣ на Комажевскаго.

15-го марта 1785 года состоялся приговоръ трибунала, судившаго Угрюмову, Рыкса и Комажевскаго. Въ приговоръ этомъ излагалось, что сообщеніе, сдъланное Угрюмовою Чарторижскому 14-го января, противоръчить ея показаніямъ, что оно не подтверждается ни следствіемь, ни допросомь, и что, наконецъ, оно ложно въ самыхъ главныхъ основаніяхъ, что порошокъ, будто бы данный ей Комажевскимъ, не ядъ; да при томъ и самый порошокъ не былъ ей вовсе переданъ ни Комажевскимъ, ни Рыксомъ, и что разговоръ этого последняго съ Угрюмовой, подслушанный Потоцкимъ и Тейлоромъ, не имълъ совсъмъ того смысла, какой они сами ему придали. По этимъ соображеніямъ, трибуналъ освободилъ Рыкса и Комажевскаго отъ всякаго обвиненія въ покушеніи на отравленіе Чарторижскаго, но темъ не мене приговориль Рыкса къ полугодичному заключенію, собственно за сношенія его съ обвиненной. Сдъланныя же Угрюмовою на счеть Рыкса и Комажевскаго заявленія онъ призналь ложью и клеветою, и запретиль упоминать объ этомъ подъ страхомъ наказанія. Князь Адамъ Чарторижскій быль приговоренъ къ 60-ти польскимъ маркамъ пени въ пользу Рыкса и Комажевскаго. Что же касается Маріи Угрюмовой, присвоившей себ'в разныя

имена и обвиненной въ мошенничествъ, кражъ, а также и въ влостномъ вымыслъ о составлявшемся будто противъ короля ваговоръ и о злоумышленіи на жизнь князя Чарторижскаго, то трибуналъ присудилъ ее къ выставкъ у позорнаго столба въ Старомъ-городъ, къ наложенію ей на лъвую лопатку, чрезъ палача, раскаленнымъ жельзомъ клейма съ изображеніемъ висълицы и къ содержанію въ въчномъ, безъисходномъ заточеніи.

Тейлоръ былъ приговоренъ къ заключенію въ тюрьмѣ на шесть мѣсяцевъ за вооруженное нападеніе на старосту пясочинскаго Рыкса.

Приговоръ, постановленный надъ Угрюмовой, быль приведень въ исполнение 21-го апръля 1785 г. При этомъ, въ виду ея, были сожжены написанное ею для Чарторижскаго сознание и брошюры, изданныя въ защиту ея и въ обвинение Рыкса, Комажевскаго, а также и самого короля.

Спустя нъсколько дней по исполнении приговора, Угрюмова была отвезена въ Данцигъ для пожизненнаго заключенія въ тамошней кръпости. Неизвъстно получила-ли она впослъдствіи помилованіе или же ей удалось какимъ нибудь способомъ убъжать изъ данцигской кръпости. Извъстно только, что, по минованіи нъсколькихъ лътъ послъ исполненія приговора, она появилась въ имъніи князя Адама Чарторижскаго, Пелкиняхъ, и была еще жива въ 1830 году.

Казалось бы, что послѣ судебнаго оправданія Рыкса и Комажевскаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣ наказанія Угрюмовой, какъ клеветницы, и взысканія пени съ Чарторижскаго должно было окончиться все поднятое ею дѣло. Мы видѣли, однако, что императрица Екатерина озабочивалась имъ и послѣ этого. Хотя оправдательный приговоръ трибунала въ пользу Рыкса и Комажевскаго уничтожалъ обвиненіе, взведенное на короля, но тѣмъ не менѣе въ общественномъ мнѣніи подозрѣніе, павшее однажды на Станислава-Августа, не искоренилось окончательно и противная ему партія распускала слухи, что Угрюмова была права въ томъ отношеніи, что король, при содѣйствіи ея, на самомъ дѣлѣ хотѣлъ избавиться отъ князя Адама посредствомъ отравы. Говорили, что многіе члены трибунала не были согласны на постановленіе обвинительнаго приговора противъ Угрюмовой и оправдательнаго въ

пользу Рыкса и Комажевскаго, и что только вліяніе королевской партіи побудило ихъ къ этому. Не мало говору возбуждало и то еще обстоятельство, что послъ заарестованія Угрюмовой, всв ея бумаги попали въ руки князя Іосифа Понятовскаго, роднаго брата короля. Это давало поводъ говорить, что въ захваченныхъ княземъ Понятовскомъ бумагахъ были такія, при помощи которыхъ легко было бы распутать весь узель и добраться до самаго короля, но что князь Понятовскій уничтожиль ихъ. Вообще дёло Угрюмовой оставило послъ себя чрезвычайно усиленное раздражение въ партіи, противной королю, а вмъсть съ тьмъ и Россіи. Съ своей стороны императрица Екатерина понимала, что хотя пожаръ и погасъ, но что оставшіяся отъ него подъ пепломъ искры еще тлъли, и что сеймовая буря легко могла раздуть ихъ снова и надълать не мало бъды Станиславу-Августу, покорствовавшему предъ русской государыней. Въ виду всего этого, Екатерина поручала графу Стакельбергу замять окончательно дело Угрюмовой, и старалась при посредстве венскаго двора утишить князя Чарторижскаго, который, оставаясь недоволенъ ръшеніемъ трибунала, намъревался поднять вопросъ о процессъ Угрюмовой на предстоявшемъ тогда сеймъ, и мы уже видъли, что Чарторижскій могь быть опаснымъ противникомъ короля, а вмъстъ съ тъмъ и екатерининской политики въ Польшъ.

Независимо отъ этого, императрица, стараясь заглушить дёло Угрюмовой, имёла въ виду и другую еще цёль. Возбужденіе этого дёла вновь затронуло бы ближайшимъ образомъ и графа Браницкаго, такъ какъ и онъ былъ въ числё тёхъ лицъ, на которыхъ доносила Угрюмова, какъ на элоумышленниковъ противъ королевской особы. Между тёмъ Браницкій, женатый на родной племянницѣ князя Потекина-Таврическаго, былъ однимъ изъ главныхъ сторонникомъ Россіи въ Польшѣ, и партія его на столько поддерживала интересы Россіи въ Польшѣ, что называлась гетманской или потемкинской партіею. Вообще Ксаверій Браницкій пользовался особымъ расположеніемъ Екатерины, по старанію которой онъ, въ 1774 году, получиль во владѣніе богатое и обширное помѣстье — Бѣлую Церковь. Между тѣмъ возобновленіе процесса Угрюмовой и соприкосновеніе къ нему гетмана Бра-

ницкаго легко могло вызвать ожесточенную борьбу между гетманомъ и королемъ, или, говоря иначе, раздёлить русскую партію на два враждебные лагеря; а между темъ Екатеринъ не хотблось рязъединять такимъ образомъ своихъ силъ въ Польшъ. Могло случиться и то, что при общемъ нерасположеніи къ Браницкому поляковъ и господствовавшей къ нему, въ особенности за подавленіе барской конфедераціи, общей ненависти въ анти-русской партіи, онъ по дёлу Угрюмовой легко могъ быть обвиненъ, а потому и долженъ былъ бы лишиться своего высокаго оффиціальнаго положенія въ Польшъ. По всей в роятности, онъ даже самъ предвидълъ возможность такого неблагопріятнаго для него исхода, и подъ вліяніемъ этого просилъ содъйствія императрицы для того, чтобы имя его было исключено изъ процесса Угрюмовой. Екатерина, какъ и следовало ожидать, постаралась оградить своего приверженца оть угрожавшихъ ему непріятностей, и пользуясь процессомъ Угрюмовой, зоботилась о томъ, чтобъ сблизить гетмана съ королемъ. Поручая графу Стакельбергу хлопотать, чтобы желаніе Браницкаго было исполнено, Екатерина «принимала за благо всв увъренія, кои онъ о своей върности и усердіи къ его величеству и ко всему, что благо прямое республики польской составляеть, и удостоивала его во всякомъ случат своего благоволенія и покровительства». Въ другомъ письмъ къ графу Стакельбергу, Екатерина выражала надежду, что и самъ графъ Браницкій не подниметь дела Угрюмовой, и что онъ, «въдая къ себъ особенное ея благоволеніе, не только не учинить подвига вопреки ея желанію, но еще, по усердію его къ ней, будеть способствовать къ успокоенію духовъ тамошнихъ и къ утвержденію всего, что можеть обратиться въ зам'вшательство». Наконецъ, въ третьемъ шисьм' Екатерина, выразивъ графу Стакельбергу свое желаніе, дабы изв'єстное ненавистеое дъло Угрюмовой не было поводомъ къ безпокойствамъ и смятеніямъ, упоминаетъ о томъ, что ей представленъ отъ великаго гетмана короннаго графа Браницкаго проекть артикула конституціи «для отвращенія и малъйщаго сомнтнія въ втрности его королю и отечеству, составленный въ умъренныхъ и благопристойныхъ выраженіяхъ». «Мы поручаемъ вамъ-писала Екатерина Стакельбергу-чтобы дёло сіе, какъ съ одной стороны сходственно съ желаніемъ короннаго гетмана, такъ и съ другой со всевозможнымъ предохраненіемъ тишины на сеймъ, распоряжено было, о чемъ вы съ нимъ откровенно изъяснитесь и положите на мъръ».

Письмо это было писано 28-го августа 1786 года, и вскоръ затъмъ желаніе императрицы исполнилось, такъ какъ бывшій въ томъ же году сеймъ постановилъ о преданіи дъла Угрюмовой въчному забвенію.

ницилго легко могло вызвать ожесточенную борьбу между гетманомъ и королемъ, или, говоря иначе, раздёлить русскую партію на два враждебные лагеря; а между темь Екатеринъ не хотблось рязъединять такимъ образомъ своихъ силъ въ Польшъ. Могло случиться и то, что при общемъ нерасположеніи къ Браницкому поляковъ и господствовавшей къ нему, въ особенности за подавленіе барской конфедераціи, общей ненависти въ анти-русской партіи, онъ по дёлу Угрюмовой легко могъ быть обвиненъ, а потому и долженъ былъ бы лишиться своего высокаго оффиціальнаго положенія въ Польшъ. По всей въроятности, онъ даже самъ предвидълъ возможность такого неблагопріятнаго для него исхода, и подъ вліяніемъ этого просиль содъйствія императрицы для того, чтобы имя его было исключено изъ процесса Угрюмовой. Екатерина, какъ и слъдовало ожидать, постаралась оградить своего приверженца отъ угрожавшихъ ему непріятностей, и пользуясь процессомъ Угрюмовой, зоботилась о томъ, чтобъ сблизить гетмана съ королемъ. Поручая графу Стакельбергу хлопотать, чтобы желаніе Браницкаго было исполнено, Екатерина «принимала за благо всв увъренія, кои онъ о своей върности и усердіи къ его величеству и ко всему, что благо прямое республики польской составляеть, и удостоивала его во всякомъ случат своего благоволенія и покровительства». Въ другомъ письмъ къ графу Стакельбергу, Екатерина выражала надежду, что и самъ графъ Браницкій не подниметь дъла Угрюмовой, и что онъ, «въдая къ себъ особенное ея благоволеніе, не только не учинить подвига вопреки ея желанію, но еще, по усердію его къ ней, будеть способствовать къ успокоенію духовъ тамошнихъ и къ утвержденію всего, что можеть обратиться въ эммъщательство». Наконецъ, въ третьемъ письмъ Екатерина, выразивъ графу Стакельбергу свое желаніе, дабы извъстное ненавистное дело Угрюмовой не было поводомъ къ безпокойствамъ и смятеніямъ, упоминаетъ о томъ, что ей представленъ отъ великаго гетмана короннаго графа Браницкаго ироекть артикула конституціи «для отвращенія и малёйшаго сминтнія въ втрности его королю и отечеству, составленный умъренныхъ и благопристойныхъ выраженіяхъ». «Мы поручаемъ вамъ-писала Екатерина Стакельбергу-чтобы дёло съ , какъ съ одной стороны сходственно съ желаніемъ короннаго гетмана, такъ и съ другой со всевозможнымъ предохраненіемъ тишины на сеймъ, распоряжено было, о чемъ вы съ нимъ откровенно изъяснитесь и положите на мъръ».

Письмо это было писано 28-го августа 1786 года, и вскоръ затъмъ желаніе императрицы исполнилось, такъ какъ бывшій въ томъ же году сеймъ постановилъ о преданіи дъла Угрюмовой въчному забвенію.

# ГЕРЦОГИНЯ КИНГСТОНЪ.

I.

Въ 1738 году при дворъ принцессы уэльской, матери будущаго короля великобританскаго, Георга II, явилась осемнадцатилътняя фрейлина миссъ Елизавета Чэдлей, дочь полковника англійской службы, родомъ изъ графства Девонширскаго. Одинъ изъ предковъ ея, храбрый морякъ, участвовалъ въ сраженіи англійскаго флота съ Непоб'єдимою Армадою короля испанскаго Филиппа II. Своею пленительною наружностью, а также острымъ и игривымъ умомъ, она тотчасъ же привлекла къ себъ толпу самыхъ восторженныхъ и страстныхъ поклонниковъ. Молва гласила, что во всемъ Соединенномъ королевствъ не было ни одной дъвицы, ни одной женщины, которая могла бы не только поспорить, но и равняться красотою съ пленительною Елизаветою Чэдлей. Крестьяне той мъстности, въ которой росла миссъ Елизавета, называли ее волшебницей, разсказывая, что красота ея обаятельна до такой степени, что не только домашнія животныя, но и дикіе ввъри безъ зова приближаются и ласкаются къ ней. Въ числъ поклонниковъ этой необыкновенной красавицы, во время пребыванія ея въ Лондонъ, явился молодой герцогъ Гамильтонъ. Неопытная дъвушка скоро попала въ съти, разставленныя ей ловкимъ волокитою, и предалась ему со всёмъ пыломъ первой любви. Герцогъ воспользовался этимъ и затъмъ — какъ неръдко водится — не смотря на свои прежнія увъренія, объщанія и клятвы жениться на ней, обмануль ее, уклонившись отъ брака съ обольщенной имъ дъвушкою подъ разными вымышленными имъ предлогами. Впрочемъ, сама миссъ Елизавета, въ краткой своей біографіи, передаеть исторію первой своей любви нъсколько иначе: ей сообщили, что Гамильтонъ влюбился въ другую. Сообщеніе это, быть можеть, было вымышлено врагами жениха, но молва объ его невърности до того сильно подъйствовала на молодую дъвушку, что она въ письмъ своемъ къ герцогу отказалась отъ брака съ нимъ, но тъмъ не менъе она во всю жизнь не могла забыть предмета своей первой сердечной страсти.

Жестоко разочарованная въ первой своей любви, миссъ Елизавета, въ 1744 году, обвенчалась съ влюбившимся въ нее капитаномъ Гервеемъ, братомъ графа Бристоля. Такъ какъ бракъ этотъ былъ совершонъ противъ воли родителей Гервея и миссъ Елизавета не хотела потерять званіе фрейлины при дворъ принцессы уэльской, то молодая чета сохранила бракъ въ непроницаемой тайнъ. Связь же Елизаветы съ герцогомъ Гамильтономъ не была никому извъстна, а потому самые богатые и знатные женихи Англіи продолжали по прежнему искать руки красавицы и всъ удивлялись, почему молоденькая миссъ, не имъвшая никакого наслъдственнаго состоянія, отказывалась такъ упорно оть самыхъ блестящихъ предстоявшихъ ей замужествъ. Тайные супруги жили, однако, между собою не слишкомъ ладно. У нихъ начались, съ перваго же дня супружества, размолвки, а потомъ ссоры, вскоръ обратившіяся въ непримиримую вражду. Миссисъ Елизавета сочла за лучшее разлучиться съ мужемъ и чтобы скрыться, какъ отъ него, такъ и отъ наскучившаго ей лондонскаго общества, отправилась путешествовать по Европъ. Во время этого непродолжительнаго, впрочемъ, путешествія, она побывала въ Берлинъ и Дрезденъ. Въ столицъ Пруссіи король Фридрихъ Великій, а въ столицъ Саксоніи курфирсть и король польскій Августь III, въ особенности же его жена, оказали миссисъ Гарвей или миссъ Чэдлей чрезвычайное вниманіе. Фридрихъ Великій до такой степени быль увлечень ею, что въ теченіе нъсколькихъ льть вель съ нею постоянную переписку. Недостатокъ денежныхъ средствъ принудилъ ее отказаться отъ дальнъйшаго путешествія по Европъ и она

вскорт возвратилась въ Англію, но оказалось, что здёсь ей невозможно было оставаться. Разгнтванный противъ нея мужт не только что сталъ дурно обращаться съ нею, но и грозилъ ей, что онъ о тайномъ ихъ бракт объявить принцесст уэльской, подъ покровительствомъ которой состояла Елизавета, считавшаяся по прежнему, какъ незамужняя, въ числт фрейлинъ принцессы. При этой угрозт капитанъ встртиль однако въ своей молодой супругт ловкую и смтлую противницу.

Узнавъ, что пасторъ, который вънчалъ ее съ Гервеемъ, уже умеръ и что церковныя книги того прихода, гдъ она вънчалась, находились въ рукахъ его преемника, человъка довърчиваго и безпечнаго, миссъ Елизавета отправилась къ нему и попросила у него позволенія сдёлать въ этихъ книгахъ какую-то пустую справку. Не подозръвая въ такой просьбъ ничего злонамъреннаго, пасторъ охотно разръшилъ миссъ Елизаветъ просмотръть церковныя книги и въ то время, когда пріятельница ея занимала болтливаго пастора интереснымъ для него разговоромъ, сама она вырвала тайкомъ изъ книги ту страницу, на которой быль запитань акть объ ея бракъ. Возвратившись домой, она преспокойно объявила мужу, что никакихъ следовъ ихъ брака не существуетъ, что она считаеть теперь себя совершенно свободною, что онъ, если желаеть, можеть заявить объ ихъ бракъ и принцессъ, и вообще кому угодно, но что онъ никакими доказательствами не подтвердить своего заявленія. Къ этому она добавила, что при такихъ условіяхъ онъ, въроятно, согласится отказаться оть тяжести лежавшихъ на немъ брачныхъ узъ. Гервей, не желавшій дать свободы Елизаветь только изъ ненависти къ ней, послъ нъкотораго колебанія приняль эту сдълку, тъмъ болве, что въ эту пору самъ влюбился въ другую, и такимъ образомъ молодая женщина получила право жить гдв и какъ ей вздумается.

Спустя нѣкоторое время послѣ того, мистеръ Гервей, по смерти своего старшаго брата, наслѣдовалъ титулъ графа Бристоля, а вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ и весьма значительное родовое состояніе. Вскорѣ онъ такъ опасно захворалъ, что не было никакой надежды на его выздоровленіе, и тогда миссъ Елизавета Чэдлей задумала сдѣлаться формально графинею Бристоль и получить при этомъ вдовью долю изъ

имѣнія умирающаго. Съ этою цѣлью она начала то въ томъ, то въ другомъ случаѣ заявлять о своемъ тайномъ бракѣ съ капитаномъ Гервеемъ, теперешнимъ графомъ Бристолемъ, и разсказывать, что у нея отъ этого брака есть сынъ. Однако, графъ Бристоль, вопреки всѣмъ предсказаніямъ и опасеніямъ медиковъ, сталъ поправляться и вскорѣ совершенно выздоровѣлъ. Онъ узналъ о слухахъ, распускаемыхъ его женою и теперь, въ свою очередь, хотѣлъ начать процессъ, чтобъ доказать, что тайнаго брака между нимъ и миссъ Елизаветой никогда не существовало. Дѣло, впрочемъ, приняло иной оборотъ.

Еще въ ту пору, когда миссисъ Елизавета не истребила акта о своемъ бракъ съ Гервеемъ, она плънила собою стараго богача герцога Кингстона, и когда продълка ея съ больнымъ графомъ Бристолемъ не удалась, то она успъла убъдить этого старика жениться на ней. Супруги жили, повидимому, весьма ладно, т. е., въ томъ смыслъ, что старый, добродушный герцогъ быль въ полной власти у своей бойкой супруги. Онъ умеръ въ 1773 году и по смерти его оказалось завъщаніе, по которому все его громадное состояніе, неподлежавшее безусловному наслъдованію по родству, должно было перейти безраздъльно къ его вдовъ. Недовольные такимъ посмертнымъ распоряжениемъ герцога родственники его завели съ герцогинею разомъ два процесса-уголовный и гражданскій, обвиняя леди Кингстонъ въ двоебрачіи и оспаривая дъйствительность духовнаго завъщанія въ ея пользу. Противники ея находили, что завъщание герцога не могло быть примънено къ ней, какъ къ вдовъ завъщателя, потому что она, какъ вступившая съ нимъ въ бракъ при жизни перваго мужа, графа Бристоля, не можеть быть признана законною женою герцога Кингстона. Оказалось, однако, что завъщание стараго богача было составлено очень ловко: онъ отказываль свое состояніе не графинъ Бристоль, не герцогинъ Кингстонъ, а просто миссъ Елизаветв Чэдлей, тождественность которой съ лицомъ, имъвшимъ право получить послъ него наслъдство, никакъ невозможно было оспаривать. Какъ бы то ни было, но уголовный процесъ грозиль герцогинъ страшною опасностью: судъ могъ выкопать изъ-подъ спуда старинный англійскій, не отміненный еще въ ту пору, законъ, въ силу ко-

тораго ей за двоебрачіе грозила смертная казнь. Въ самомъ же снисходительномъ случат, ей, какъ двумужницт, следовало наложить чрезъ палача публично клеймо на лъвой рукъ, выжегши его раскаленнымъ желъзомъ, и приговорить ее къ продолжительному тюремному заключенію. Избавиться отъ такого приговора было слишкомъ трудно, такъ какъ совершеніе брака ея съ Гервеемъ было доказано ея служанкою, которая была одною изъ присутствовавшихъ при бракъ свидътельницъ. Противникамъ герцогини удалось выиграть затъянный ими уголовный процессъ, такъ какъ миссъ Елизавета Чэдлей была признана законною женою капитана Гервея, носившаго потомъ титулъ графа Бристоль, а потому второй ея бракъ, съ герцогомъ Кингстономъ, какъ заключенный при жизни перваго мужа, быль объявлень недействительнымь, при чемъ, однако, въ виду разныхъ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, она была освобождена отъ всякаго наказанія и только, по приговору суда, была лишена неправильно присвоеннаго ею себъ титула герцогини Кингстонъ.

По поводу суда надъ герцогиней Кингстонъ, въ «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ», отъ 23-го апръля 1776 года, сообщалось изъ Лондона следующее: «Вчера кончился судъ надъ герцогинею Кингстонъ. Она говорила въ защищеніе себя ръчь, продолжавшуюся цълый часъ и по окончаніи оной была поражена обморокомъ. Послъ того судьи разсуждали, слъдуеть ли избавить ее отъ наложенія клейма, такъ какъ оть такого наказанія освобождены духовные и благородные. Напоследокъ, — разсказывають «С.-Петербургскія Ведомости», — удостоена она сего преимущества, однакожъ съ тою оговоркою, что ежели она впредь то же самое преступленіе сдълаеть, то право сіе не послужить ей въ защиту. Послъ того лордъ-канцлеръ объявиль ей, что ей не будеть учинено никакого телеснаго наказанія, но что, какъ онъ думаеть, изобличение собственной совъсти замънить жестокость того наказанія, и что она отнынъ будеть называться графинею Бристольскою. Въ заключение лордъ-канцлеръ переломилъ свой бѣлый жезль въ знакъ уничтоженія брачнаго союза между миссъ Елизаветою Чэдлей и герцогомъ Кингстономъ». Неизвъстно, впрочемъ, почему та часть судебнаго приговора, которая гласила о лишеніи Елизаветы герцогскаго титула и

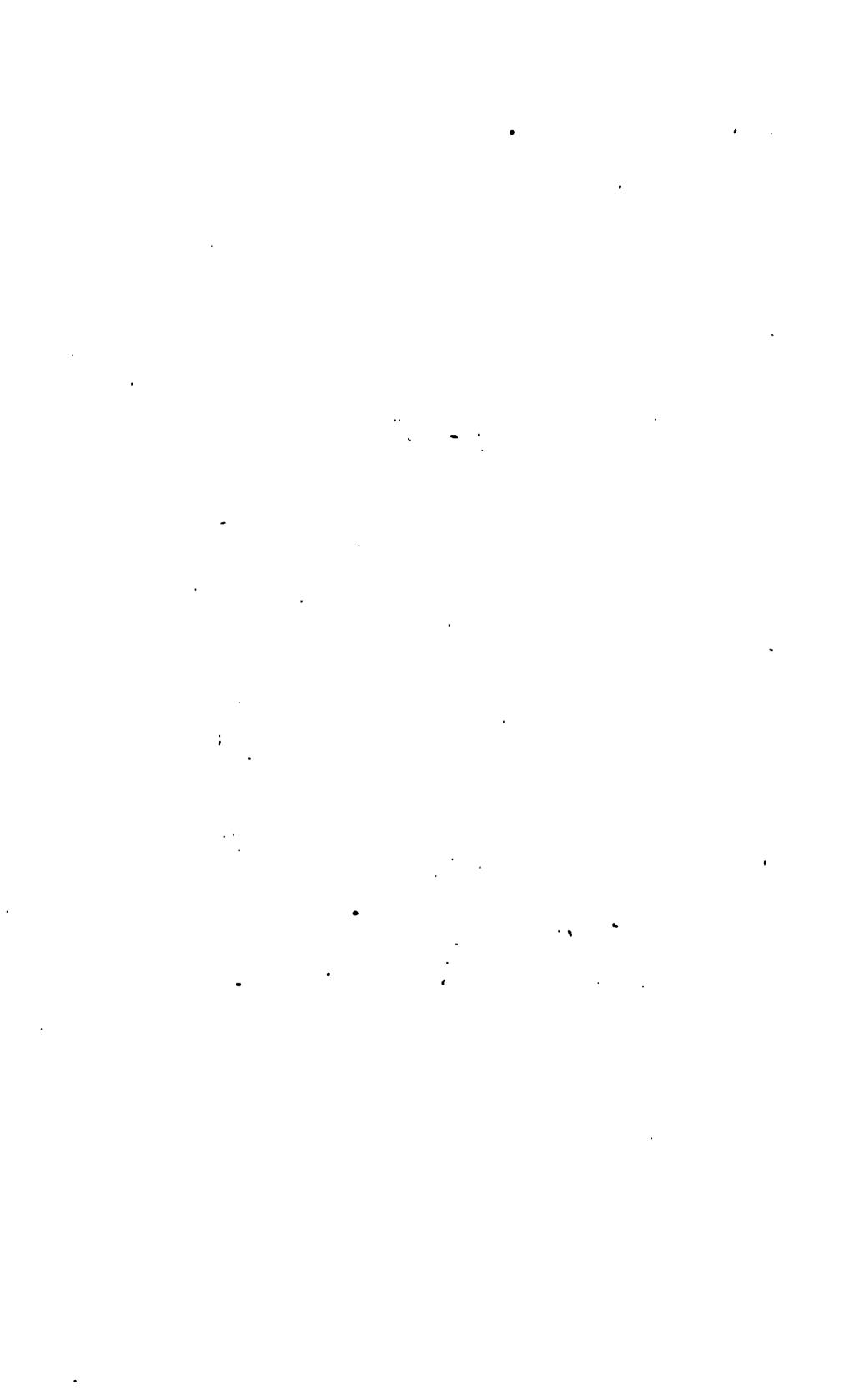

тораг

же (

**B8.70** 

выж€

проде

такоі

шені

котој

дѣте.

HRÅT

вета

носи

ея б

жизі

при

υδርτ

и тс

свое

терб

сооб

надт

себя

была

слъј

отъ

Нап

сти:

огоғ

сдѣ.

TOL

ник

H301

нак

Бри

**LAD** 

мис

H3**B**′

кот



ГЕРЦОГИНЯ КИНГСТСНЪ. Съ современнаго гравированнаго портрета.



фамиліи Кингстонъ, не была приведена въ исполненіе, такъ какъ Елизавета всюду, а между прочимъ и въ Россіи, продолжала пользоваться во всёхъ оффиціальныхъ актахъ титуломъ герцогини Кингстонъ, безъ всякаго возраженія со стороны англійскаго правительства. Сама она такой благопріятный для нея исходъ дёла объясняетъ неяснымъ изложеніемъ постановленнаго о ней приговора. Несмотря на неблагопріятный исходъ уголовнаго процесса, въ силу завіщанія покойнаго герцога, все его громадное состояніе было признано безспорно собственностію Елизаветы, и она, сдёлавшись одною изъ богатійшихъ женщинъ въ цёлой Европъ, не замедлила показать свое богатство въ Петербургъ.

Около той поры повсюду уже гремъла слава императрицы Екатерины II: объ ней начали говорить въ Европъ какъ о великой государынъ и о необыкновенной женщинъ. Герцогиня Кингстонъ увлеклась этой молвою и задумала не только обратить на себя вниманіе прославляемой русской царицы, но если возможно, то и пріобръсти ея особое расположеніе. Герцогиня Кингстонъ, обезславленная въ Англіи уголовнымъ процессомъ, при которомъ раскрылось въ печальномъ свътъ все ея прошлое, надъялась, что ласковый пріемъ, встръченный ею при дворъ императрицы Екатерины, возстановить въ общественномъ мнъніи англичанъ ея репутацію, и она повела дъло такъ, чтобъ прежде поъздки въ Петербургъ заручиться вниманіемъ Екатерины.

Въ числё разныхъ рёдкихъ и драгоцённыхъ предметовъ, доставшихся герцогинё по завёщанію втораго ея мужа, было множество картинъ, писанныхъ знаменитёйшими европейскими художниками, и герцогиня черезъ русскаго посланника въ Лондонё изъявила желаніе передать эти картины, какъ дань своего глубочайшаго и безпредёльнаго уваженія, въ собственность императрицы, съ тёмъ, чтобъ выборъ изъ этихъ картинъ былъ произведенъ по непосредственному личному усмотрёнію Екатерины. По поводу этого, велась продолжительная дипломатическая переписка между русскимъ посломъ въ Лондонё и канцлеромъ императрицы. По всей вёроятности, недобрая молва о герцогинё дёлала разрёшеніе вопроса о такомъ съ ея стороны подаркё чрезвычайно щекотливымъ. Между тёмъ, герцогиня вступила въ переписку съ нёкото-

рыми лицами, имъвщими вліяніе при дворъ императрицы, прося ихъ оказать ей содъйствіе для исполненія ея намъреній. Картинная галлерея герцогини Кингстонъ пользовалась громкою извъстностію не только въ Англіи, но и во всей Европъ, а императрицъ очень хотълось имъть въ своемъ дворцъ замъчательныя произведенія живописи, потому она и ръшилась принять предложеніе, сдъланное ей герцогиней въ такой почтительной формъ.

Получивъ изъ Петербурга увъдомленіе о согласіи императрицы, герцогиня Кингстонъ отправила изъ Англіи въ Россію корабль, нагруженный картинами, выбранными изъ галлереи ея покойнаго мужа. Неизвъстно, какія именно изъ нихъ отобрала для себя императрица Екатерина и гдѣ онѣ нынѣ находятся, но надобно полагать, что государыня осталась весьма довольна присланнымъ ей изъ-за моря подаркомъ, такъ какъ она за него благодарила герцогиню, черезъ своего посланника въ Лондонѣ, въ самыхъ благосклонныхъ и лестныхъ выраженіяхъ. Послѣ этого, леди Кингстонъ могла уже съ достаточною увѣренностію разсчитывать на радушный пріемъ со стороны императрицы, и вотъ она стала готовиться къ поѣздкѣ въ Петербургъ и собственно для этого заказала великолѣпную яхту.

Въ то время, когда герцогиня собиралась отправиться въ Балтійское море, Англія вступила въ вооруженную борьбу съ отложившимися отъ нея сверо-американскими колоніями. Леди Кингстонъ опасалась, что вследствие этого и въ европейскихъ моряхъ можетъ возгоръться война и что жертвою этой войны можеть сдёлаться ея яхта, если будеть захвачена съверо-американскими крейсерами, появленія которыхъ со дня на день ожидали у береговъ Англіи. Въ виду этого, герцогиня обратилась къ французскому морскому министру съ просьбою о позволеніи поднять на ея яхть французскій коммерческій флагь, какъ нейтральный. Позволеніе это ей было дано безъ всякихъ затрудненій и, благодаря хорошей погодъ и легкому попутному вътру, плаваніе герцогини Кингстонъ кончилось благополучно и яхта ея остановилась на Невъ, не въ дальнемъ разстояніи отъ Зимняго дворца.

## II.

Появленіе леди Кингстонъ возбудило въ Петербургъ громкій говоръ и общее вниманіе. Всв «знатныя обоего пола» персоны спъшили, по приглашению герцогини, осматривать ея яхту, отличавшуюся необыкновенною росконью и изяществомъ отдълки, а также и всевозможными удобствами и приспособленіями для морскихъ путешествій. Толпы любопытнаго народа собирались на набережной Невы, чтобъ хотя издали поглазъть на прибывшую изъ-за моря яхту, о которой въ городъ ходила молва, какъ о какомъ-то невиданномъ еще здёсь чудё. Герцогиня, принимая на яхтъ посътителей и посътительницъ, дълавшихъ или отдававшихъ ей визиты, разсказывала каждому и каждой изъ нихъ, что она ръшилась предпринять такое дальнее и небезопасное путешествіе, сопряженное съ громадными издержками, единственно для того, чтобы хоть разъ въ жизни взглянуть на великую монархиню, славою которой наполнена вся вселенная. Такія річи герцогини доходили до Екатерины и славолюбивой государынъ были пріятны восторженные о ней отвывы богатой и знатной иностранки, польвовавшейся дружбою Фридриха Великаго и не имъвшей, повидимому, никакой надобности заискивать для себя расположенія со стороны русской государыни и императорскаго двора. Предрасположенная этимъ въ пользу леди Кингстонъ Екатерина принимала знаменитую путешественницу чрезвычайно привътливо. Русскіе вельможи и разныя барыни усердно слъдовали въ этомъ случав примвру, поданному имъ свыше. Всв они, наперерывъ другъ передъ другомъ, желали представиться герцогинъ и старались обратить на себя ея особенное вниманіе. Они безпрестанно, приглашали ее къ себъ въ гости, устроивая въ честь ея блестящіе праздники. На эти почтительныя и любезныя приглашенія герцогиня отвічала тімь, что, въ свою очередь, давала на яхтв объды и балы. Обходясь со всёми съ чрезвычайной любезностью, леди Кингстонъ заискивала между темъ расположение техъ изъ вельзначеніе при можъ, которые имъли въ ту пору особенное дворъ и пользовались въ обществъ большимъ вліяніемъ, и

вскоръ герцогиня сдълалась самою желанною и самою видною гостьею тогдашняго высшаго круга въ Петербургъ. Въ торжественныхъ случаяхъ и на дворцовыхъ выходахъ она являлась съ осыпанною драгоценными камнями герцогскою короною на головъ, слъдуя въ этомъ случаъ существовавшему тогда и до нынъ существующему среди англійскихъ дамъ обычаю --- надъвать, витсто модныхъ головныхъ уборовъ, геральдическія короны, соотв'єтствующія титуламъ ихъ мужей. Въ Петербургъ считали герцогиню Кингстонъ владътельною особою; говорили, что сна близкая родственница королевскому дому и пускали въ ходъ баснословные разсказы объ ея несмътныхъ богатствахъ и безцънныхъ сокровищахъ, а въ оффиціальныхъ русскихъ актахъ давали ей титулъ не только свётлости, но и высочества. Императрина приказала отвести для леди Кингстонъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ домовъ въ Петербургъ, а когда сильная буря повредила стоявшую на якоръ, на Невъ, яхту герцогини, то императрица простерла свою любезность къ гость до того, что распорядилась, безъ в дома ея, произвести исправленіе яхты на казенный счеть. Вообще герцогинъ жилось въ Петербургъ отлично, гдъ она, по словамъ русской поговорки, каталась какъ сыръ въ маслъ: всъ угождали ей, всв разсыпались передъ ней въ учтивости и любезностяхъ и ей недоставало только сердечныхъ побъдъ; но пора такихъ побъдъ для нея миновала: ей въ эту пору шелъ уже пятьдесять седьмой годь; темь не менее все находили, что герцогиня была красивая для своихъ лётъ дама и чрезвычайно представительная персона.

Надобно предполагать, что леди Кингстонъ,— не пользовавшейся, не смотря на громадныя богатства и громкій герцогскій, правда, отнятый у ней по суду, титуль,—никакимъ значеніемъ среди слишкомъ щепетильнаго аристократическаго общества въ Англіи, чрезвычайно польстила та встрівча, какая была оказана ей въ Петербургів, гдів обращали постоянное на нее вниманіе и выражали ей уваженіе и государыня, и дворъ, и все общество, и гдів даже народъ, при встрівчів съ нею на улицахъ, снималь шапки передъ нею, какъ передъ владітельной особой. Прельщаемая всімъ этимъ и въ то же время сильно оскорбленная пренебреженіемъ, какое ей—вслівдствіе полученныхъ изъ Лондона инструкцій — оказываль ан-

глійскій посоль, находившійся въ Петербургів, леди Кингстонь стала подумывать о томъ, чтобы разстаться съ своей непривітливой родиной и поселиться на всю живнь въ гостепріимной Россіи. Въ особенности ей желательно было получить званіе статсь-дамы при императриців Екатеринів, такъ какъ званіе это, даваемое государынею съ большою разборчивостію, должно было возвысить ее въ общественномъ мнівній и если не окончательно уничтожить, то все же, по крайней мірів, хоть нісколько ослабить ту оскорбительную молву, которая на счеть ея была распространена въ Англій по поводу ея уголовнаго процесса. Сама герцогиня писала о себів, что она, имя которой греміто по всей Европів,— сділалась жертвою клеветы и ложныхъ слуховъ.

Когда герцогиня заявила болбе близкимъ къ ней лицамъ о своемъ желаніи сділаться статсь-дамой русскаго двора, то лица эти замътили, что ей, какъ иностранкъ, прежде чъмъ пустить въ ходъ подобную просьбу, необходимо пріобрёсти недвиживое имъніе въ Россіи. При своихъ громадныхъ денежныхъ средствахъ, она не затруднилась нисколько сдёлать подобное пріобр'єтеніе и, черезъ н'єсколько неділь, купила на свое имя въ Эстляндіи у барона Фитингофа имініе, за которое заплатила семьдесять четыре тысячи тогдашнихъ серебряныхъ рублей. Имъніе это, по родовой ея фамиліи Чэдлей, было названо Чэдлейскими или Чудлейскими мызами. Сдёлавшись такимъ образомъ владълицею, судя по цене, довольно значительнаго имънія въ Россіи, леди Кингстонъ начала разными путями стараться о томъ, чтобы на плечв ея явился осыпанный брилліантами портреть императрицы, какъ знакъ высокаго придворнаго званія, которое ей такъ хотелось получить. Не смотря, однако, на то расположеніе, какое постоянно окавывала государыня своей гостью, Екатерина, по своимъ личнымъ соображеніямъ, отклонила домогательства герцогини подъ темъ благовиднымъ и нисколько не оскорбительнымъ для леди Кингстонъ предлогомъ, что, по принятымъ ею правиламъ, званіе статсъ-дамы не предоставляется никогда иностранкамъ не смотря на особенную благосклонность и уважение государыни къ ихъ знатности и персональнымъ достоинствамъ.

Разочарованная въ своихъ суетныхъ ожиданіяхъ, леди Кингстонъ приняла отказъ императрицы съ крайнимъ огор-

ченіемъ. Въ добавокъ къ этой неудачъ, оказалось, что купленное ею имъніе въ дъйствительности далеко не стоило той суммы, какая была за него заплачена, и что изъ него трудно было сдълать какое либо хозяйственное употребленіе, такъ какъ въ немъ можно было только рубить лёсъ, да ловить рыбу. Тогда одинъ прожектеръ предложиль герцогинъ устроить въ Чудлейскихъ мызахъ винный заводъ, увъривъ ее, что она съ этого завода будеть получать огромные доходы, въ которыхъ, надобно сказать кстати, при богатствъ, оставленномъ ей покойнымъ герцогомъ, она вовсе не нуждалась. Тъмъ не менъе, ей полюбилась эта мысль и она приняла сдъланное ей предложеніе, и воть графиня-герцогиня, пэресса Великобританіи по обоимъ мужьямъ, блестящая и чествуемая всёми гостья императрицы, желавшая занять при дворъ ся такое положеніе, обратилась вдругь ни съ того, ни съ сего-въ содержательницу виннаго завода! Поручивъ это новое промышленное заведеніе надзору и управленію какого-то англійскаго плотника, служившаго на ея яктв, герцогиня, хотя разставшаяся съ императрицею самымъ дружественнымъ образомъ, но въ душъ недовольная испытанною ею неудачею-отправилась на своей яхть изъ Петербурга во Францію и высадилась въ приморскомъ городъ Калэ.

Жители этого города встретили леди Кингстонъ съ необыкновенною торжественностью. Толиа народа поджидала на берегу пролива появленіе ся яхты; при выході ся на пристань, молодыя девушки, разодетыя по правдничному, поднесли ей цвъты, и она, при радостныхъ крикахъ населенія, вступила въ приготовленный для нея отель, гдв ее ожидали представители города и роскошный завтракъ. Такая общественнан демонстрація, по случаю прівада леди Кингстонь въ Калэ, объясняется тёмъ, что агенты ея пустили слухъ, будто бы герцогиня намбрена навсегда поселиться въ этомъ городъ н употребить свои громадныя средства въ пользу его жителей, учреждая на свой счеть воспитательныя, учебныя и разныя благотворительныя заведенія. На следующій день къ ней начали являться съ визитами знаменитые горожане, поздравляя ее съ благополучнымъ прибытіемъ въ ихъ городъ и благодаря герцогиню за оказанную ему ею честь. Умалчивая, конечно, о своемъ водочномъ ваводъ, такъ нежданно-негаданно

устроенномъ въ Россіи, герцогиня передъ явившимися къ ней посттителями нускалась въ пространные разсказы о своемъ пребываніи въ Петербургъ, восхищалась имъ и съ восторгомъ передавала о той привътливой и почетной встръчъ, какая была оказана ей и со стороны императрицы Екатерины, и со стороны встхъ русскихъ вельможъ и ихъ семействъ, и о томъ вниманіи, какое выказываль ей даже простой народъ. Въ этихъ разсказахъ упоминалось и объ общирныхъ пріобрътенныхъ герцогинею въ Россіи пом'єстьяхъ или влад'єніяхъ, обитатели которыхъ сдёлались ея вёрноподданными и, являясь передъ нею, не смъли иначе приблизиться къ ней, какъ поклонившись нъсколько разъ въ землю и поцъловавъ раболъпно край ея одежды. Она хвалилась необыкновеннымъ расположеніемъ къ ней императрицы, съ которой — по словамъ герцогини-она свела самую тёсную дружбу и которая считала скучно проведеннымъ день, если она не была вмъстъ съ леди Кингстонъ. Герцогиня разсказывала и о блистательномъ празднествъ, устроенномъ ею въ честь императрицы. На этомъ празднествъ, затмившемъ все, что до того времени было видано въ Петербургъ, находилось одной только прислуги сто сорокъ человъкъ. Жители и жительницы Калэ слушали всв эти разсказы развёсивь уши, а англичане, которые прівзжали въ этоть городъ и бывали у герцогини, возвращаясь въ Англію, не только повторяли разсказы, слышанные ими отъ леди Кингстонъ, но еще и добавляли ихъ своими собственными прикрасами, такъ что вскоръ во всей Англіи заговорили о той необыкновенной благосклонности, какую удалось англійской леди пріобрести у славной и могущественной русской государыни.

#### III.

Не смотря на почеть, оказанный герцогинъ жителями Калэ, однообразная тамъ жизнь скоро прискучила леди, которая, впрочемъ, до нъкоторой степени, оправдала ожиданія мъстнаго населенія своими человъколюбивыми пожертвованіями на общественную пользу и разнаго рода благодъяніями, оказанными ею частнымъ лицамъ. Хотя постоянство не было

принадлежностью характера герцогини, которая обыкновенно говорила, что она опротивъла бы самой себъ, если бы болъе часу оставалась въ одномъ и томъ же расположении духа, но, темъ не менъе, мысль о сближении съ императрицею Екатериною и о появленіи при ея двор'в въ блестящемъ положеніи не покидала леди Кингстонъ, не смотря даже на однажды уже испытанную неудачу. Ей думалось также, что ея владенія, не приносившія никакого ей пока дохода ни сами по себъ, ни отъ находившагося въ нихъ водочнаго завода, заслуживають того, чтобы еще разъ лично осмотртть ихъ и узнать на мъсть о причинь ихъ неудовлетворительнаго состоянія. При разсмотрѣніи отчетовъ, присланныхъ герцогинъ отъ управляющаго ея эстляндскимъ имъніемъ, ей пришло въ голову, что имъніе это будеть совершенно въ иномъ положеніи, если ввести тамъ систему сельскаго хозяйства, усвоенную въ Англіи, что тогда им'вніе это сдівлается образцовымъ во всей Россіи, а влад'тельница его пріобр'теть себ' громкую и почетную извъстность. Кромъ этого эстляндскаго имънія, у герцогини были уже въ ту пору великолепный домъ въ Петербургъ и значительные участки земли подъ столицей. И честолюбивыя стремленія, и хозяйственныя соображенія побудили герцогиню снова предпринять, въ 1782 году, путешествіе въ Россію, но на этотъ разъ она побхала туда сухимъ путемъ, а не моремъ, въ сопровождении многочисленной свиты.

Герцогиня отправилась въ Петербургъ черезъ Германію и Австрію, съ тъмъ, чтобы, проъхавъ черезъ Эстляндію и осмотръвъ тамъ свои помъстья, провести нъкоторое время въ полюбившемся ей Петербургъ. Къ этому времени она успъла свести близкое знакомство съ княземъ Потемкинымъ и надъялась на его предстательство у императрицы въ ея пользу.

Послё побывки герцогини при блестящемъ дворѣ Екатерины, дворы тогдащнихъ нѣмецкихъ мелкихъ владѣтелей казались ей уже такими ничтожными, что на нихъ не стоило обращать никакого вниманія, хотя тамъ путешествующую съ богатой обстановкой англійскую герцогиню готовы были встрѣтить съ особымъ почетомъ. Она быстро миновала Германію и пріѣхала въ Вѣну, гдѣ ее поразила роскопь тамошнихъ вельможъ-богачей и гдѣ она была принята императоромъ

Іосифомъ II не особенно благосклонно. Изъ Вѣны герцогиня написала письмо къ одному изъ сильнейшихъ въ ту пору литовско-польскихъ магнатовъ, князю Карлу Радзивиллу, извъщая его, что она намърена побывать у него въ гостяхъ. Князь Карль Радзивилль жиль не въ ладахъ съ королемъ польскимъ, Станиславомъ Понятовскимъ, а следовательно, и съ императрицею Екатериною, покровительствовавшею посаженному ею на польскій престоль Понятовскому. Съ Радзивилломъ герцогиня познакомилась въ Римъ въ то время, когда онъ, изгнанный изъ отечества, готовился выставить противъ Екатерины извъстную самозванку княжну Елисавету Тараканову, выдавая ее за дочь императрицы Елисаветы Петровны отъ тайнаго брака съ графомъ Алексвемъ Григорьевичемъ Разумовскимъ. Изъ свъдъній, сохранившихся о герцогинъ Кингстонъ, нельзя, впрочемъ, заключить, чтобы она участвовала въ козняхъ Радзивилла.

Герцогиня была также очень близка и съ другою личностію, подготовлявшею смуты въ Россіи, съ однимъ изъ весьма извъстныхъ въ прошломъ стольтіи авантюристовъ — Стефаномъ Зановичемъ, который странствоваль по Европъ подъ разными именами, а въ 1773 году пытался въ Черногоріи выдать себя за покойнаго императора Петра III. Не успъвъ въ своемъ дерзкомъ намереніи, Зановичъ выбрался изъ Черногоріи и жиль въ Польш'є, принявъ фамилію Варть, которую съ графскимъ титуломъ носила и герцогиня Кингстонъ по купленному ею въ курфиршествъ баварскомъ имънію. Проживая въ Польшъ, Зановичъ сблизился съ тамошними магнатами въ особенности съ княземъ Карломъ Радзивилломъ, съ которымъ онъ также познакомился въ Римъ предъ появленіемъ Таракановой и, по всей в роятности, быль въ этомъ случав дъятельнымъ пособникомъ Радзивилла, какъ уже самъ пускавшійся въ самозванство. При первомъ знакомствъ съ герцогиней, Зановичь, явившійся къ ней въ богатомъ албанскомъ костюмъ, разшитомъ золотомъ и украшенномъ брилліантами, выдаль себя ей за потомка древнихъ владётельныхъ князей Албаніи. Она была увлечена его см'влымъ умомъ и чрезвычайною находчивостію, дёлала ему драгоцённые подарки. По словамъ самой леди Кингстонъ, Зановичъ былъ «лучшимъ изъ всёхъ Божіихъ созданій» и до того пленилъ герцогиню, что заставиль ее забыть Гамильтона. Встрёчается извёстіе, что она хотёла выйти за него замужъ. Изъ сохранившихся объ этомъ Стефант Зановичт біографическихъ извёстій трудно сказать не быль ли онъ изъ числа тёхъ братьевъ графовъ Зановичей, которые, поселившись въ Шкловт, у извёстнаго любимца Екатерины и игрока Зорича, были признаны виновными въ поддёлкт ассигнацій, и послт нтесколькихъ лёть заключенія въ Шлиссельбургской кртости, были посажены на корабль въ Архангельскт и отправлены оттуда за границу.

Зановичь, о которомъ идеть ръчь, родился въ 1752 году въ Албаніи, близь ея границъ съ Черногоріей. Отецъ его, Антоній Зановичь, переселился въ 1760 году въ Венецію, гдъ нажиль большое состояніе, торгуя туфлями восточной выдълки. Въ Венеціи выросли его сыновья, получившіе въ послъдствіи хорошее образованіе въ Падуанскомъ университетъ. Въ 1770 году Стефанъ Зановичь и братъ его Премиславъ отправились путешествовать по Италіи и, встр'єтивъ во время этого путешествія какого-то молодаго богача англинанина, обыграли его шулерскимъ образомъ на 90,000 фунтовъ стерлинговъ. Родители проигравшагося юноши не захотвли платить Зановичамъ такой громадный карточный долгъ. По жалобъ ихъ возникло уголовное дъло, кончившееся тъмъ, что братья Зановичи, какъ игроки-мошенники, были высланы изъ великаго герцогства Тосканскаго съ запрещеніемъ появляться туда когда либо. Послъ этого Зановичи, гоняясь за счастьемъ на игорныхъ столахъ, странствовали, въ 1770 и 1771 годахъ, по Франціи, Англіи и Италіи, а въ 1773 году братья разстались, такъ какъ старшій изъ нихъ, Стефанъ, отправился въ Черногорію и тамъ, какъ мы уже сказали, пытался выдать себя за императора Петра III. Въ 1776 году онъ странствоваль по Германіи подь именемь Беллини, Балбидсона, Чарновича и графа Кастріота-Албанскаго. Въ это время, неизвъстно для какихъ именно цълей, онъ получалъ весьма значительныя суммы оть польскихъ конфедератовъ, старавшихся побудить Турцію къ новой войнъ съ Россіею. Въ 1783 году Стефанъ Зановичъ появился въ Амстердамъ подъ именемъ Царабладаса, но тамъ за долги былъ посаженъ въ тюрьму; поляки выкупили его изъ тюремнаго заключенія и тогда онъ, подъ именемъ князя Зановича-Албанскаго, началъ принимать дъятельное участіе въ возстаніи Голландіи противъ императора Іосифа ІІ. Инсургенты щедро снабжали его деньгами, а онъ объщалъ имъ подбить черногорцевъ къ нападенію на австрійскія владенія. Вскоре, однако, надъ нимъ разразилась бъда: по заявленію турецкаго посланника изъ Въны въ Амстердамъ, онъ былъ заподоврѣнъ въ самозванствѣ и посажень въ тюрьму; его обвиняли въ мошенничествъ и обманахъ и ему готовилась слишкомъ печальная будущность, когда, 25 мая 1785 года, онъ быль найденъ въ тюрьмъ мертвымь на своей койкъ: оказалось, что онъ какимъ-то острымъ орудіемъ перер'взаль себ'в жилу на л'ввой рукв. Поразсказу герцогини Кингстонъ, Зановичъ умеръ принявъ ядъ, находившійся у него въ перстнъ. Передъ смертью онъ написаль герцогинъ письмо, въ которомъ сознавался, что онъ жиль подъ чужими именами, и что онъ быль вовсе не то лицо, за котораго его принимали. Къ чести голландскаго правительства надобно сказать, что это письмо не было распечатано, но во всей неприкосновенности было доставлено по адресу. Какъ самоубійца, Зановичь быль предань позорному погребенію безъ совершенія надъ его тёломъ похоронныхъ христіанскихъ обрядовъ. Такія свёдёнія о Стефанъ Зановичъ сообщаеть авторъ книжки подъ заглавіемъ «Histoire de la vie et des aventures de la duchesse de Kingston». Hoвсей однако въроятности, онъ смъщиваетъ Стефана Зановича съ другимъ самозванцемъ, Степаномъ Малымъ, родомъ изъ Крайны, который въ 1769 году господствоваль въ Черногоріи. Подъ видомъ лекаря онъ, пройдя всю Черную Гору, провозгласиль себя въ Майнъ всенародно императоромъ Петромъ III, низверженнымъ съ престола. Черногорцы повърили ему, признали его своимъ правителемъ и, не смотря на его деспотизмъ, не выдали его нн русскимъ, ни туркамъ, съ которыми вели изъ-за него кровопродитную войну. Степанъ Малый управляль Черногорію четыре года и въ семидесятыхъ годахъ быль убить своимъ слугою, родомъ грекомъ, подкупленнымъ турками. Въ это время онъ не имъть уже никакой власти въ Черногоріи и быль совершенно сліпь, но тъмъ не менъе турки страшились его. Очевидно, что этотъ Степанъ и по времени рожденія, а также и по времени и обстоятельствамъ смерти, не могь быть Стефаномъ Зановичемъ, но легко можетъ статься, что этотъ последній явился въ Черногоріи, подражая примеру Степана Малаго, и что самозванство его тамъ не имело никакого успеха.

Вообще относительно Зановичей въ біографіи герцогини Кингстонъ представляется значительная путаница. Авторъ этой біографіи заимствоваль свои свёдёнія, вёроятно, изъ сочиненія Бартольда: «Die geschichtlichen Persönlichkeiten in Jacob Casanova's Memoiren». Бартольдъ разсказываеть, что Стефанъ и Предиславъ Зановичи, родомъ далматинцы, въ 1776 году явились въ Потсдамё и успёли втереться въ общество принца прусскаго, гдё Стефанъ выдаваль себя за албанскаго государя. Очевидно, однако, что этотъ Стефанъ Зановичь, умершій въ 1785 году, не могъ быть тёмъ Зановичь, который гостиль въ Шкловё у Зорича и потомъ до 1788 года жилъ въ Шлиссельбургской крёности. Обратимся къ Кингстонъ.

Получивъ письмо герцогини, Радзивиллъ поспъщилъ отвътить на него самымъ любезнымъ приглашеніемъ и приготовиль къ ея прівзду такія великолепныя празднества, которыя должны были затмить чуть-ли не вст прежніе пиры, даваемые княземъ, сорившимъ въ подобныхъ случаяхъ деньги безъ всякаго счета. Мъстомъ свиданія съ леди Кингстонъ князь назначиль одну принадлежавшую ему деревеньку, называвшуюся Бергь и лежавшую по большой дорогв, не въ дальнемъ разстояніи отъ Риги, черезъ которую должна была пробажать герцогиня, направляя свой путь въ Петербургъ. Въ этой деревенькъ, по распоряженію Радзивилла, былъ наскоро выстроенъ великоленный домъ для пріема герцогини, и когда она прівхала туда, то явившійся къ ней одинъ изъ шляхтичей, состоявшихъ на службъ во дворъ Радвивилла, доложиль ей, что наияснъйшій князь желаеть встрътить свою знаменитую гостью безь всякаго перемоніала, какъ старый и искренно преданный ей другъ, а потому онъ представится ей запросто, пораньше на следующее утро. Действительно, на другой день, только что равсевло, какъ показался въ Бергв Радвивиллъ. Повадъ его состоялъ изъ сорока различныхъ экипажей, въ каждый изъ нихъ была запряжена нестерня превосходныхъ коней. Въ этихъ экипажахъ сидъли

дамы и дёвицы, заранёе приглашенныя Радзивилломъ на предстоящее празднество и собравшіяся наканунё въ назначенное м'єсто. За длинной вереницей экипажей сл'єдовало шестьсоть лошадей; на одн'єхь изъ нихъ іхали конюхи, пикинеры, ловчіе, стремянные, до'єзжачіе и шляхтичи, служившіе у Радзивилла, а другихъ лошадей они держали въ поводу, а на сворахъ было при нихъ до тысячи гончихъ псовъ. Самъ Радзивиллъ быль на кровномъ арабскомъ скакунт, въ сбрут съ золотой отд'єлкой и украшенной драгоц'єнными камнями. Князя окружали со вс'єхъ сторонъ его надворные казаки и гусары.

Представившись герцогинъ, Радвивиллъ пригласилъ протхаться, въ сопровождени всего потада, въ особо приготовленной парадной кареть, за ньсколько миль отъ деревни Бергъ, въ то мъсто, гдъ среди лъса, на нарочно расчищенной обширной полянъ, было построено, въ нъсколько дней, нъчто въ родъ небольшаго, чистенькаго городка, посреди котораго находился навначенный для герцогини особый домикъ со всёми удобствами панскаго жилья. Княжескій поёздъ прибыль на эту поляну подъ вечеръ, почему празднество началось великоленнымъ фейерверкомъ, после котораго, на бливь лежащемъ озеръ, происходило примърное сражение двухъ кораблей. По окончаніи фейерверка и морской битвы, князь повель герцогиню по городку, домики котораго оказались ярко освъщенными лавками, наполненными самымъ дорогимъ и разнообразнымъ товаромъ. Радзивиллъ предложилъ герцогинъ выбирать все, что ей понравится, и такимъ способомъ преподнесъ ей множество ценныхъ подарковъ. Послъ того, гостья, хозяинъ и сопровождавшее ихъ многочисленное общество отправились въ общирное пом'єщеніе, занятое княземъ, гдъ онъ, среди самой роскошной обстановки, открылъ балъ съ герцогинею, какъ съ царицею праздника. Лишь только, по окончаніи танцевъ, всв гости оставили бальную залу, ее охватило яркое пламя, такъ какъ наружныя стёны этой постройки смазаны были легко-воспламеняющимся составомъ, и гости Радзивилла, при такомъ неожиданномъ освъщеніи, оставили м'єсто увеселенія, чтобы такть въ замокъ Радзивилла, гдъ ихъ ожидали роскопный ужинъ и удобный ночлегъ. На одно это празднество, какъ передаетъ герцогиня, Радзивиллъ истратиль до 50,000 фунтовъ стерлинговъ.

Герцогиня провела въ гостяхъ у Радзивилла двъ недъли, въ продолжение которыхъ она постила и знаменитый родовой его замокъ, находившійся въ мъстечкъ Несвижь. Не вдалекъ отъ этого мъстечка, окруженнаго тогда густыми дебрями, Радвивиллъ для потёхи герцогини устроилъ охоту на кабановъ. Охота происходила ночью, при свътъ факеловъ; на нее, по приглашенію Радзивилла, събхались всв сосвдніе паны съ ихъ семействами, и каждый изъ нихъ имълъ при себъ множество слугъ, и вся эта ватага кормилась сытно и вкусно въ теченіе нісколькихъ дней на счеть тароватаго магната. По ночамъ, во время пробзда герцогини по владъніямь Радзивилла, которыя, съ малыми перерывами тянулись чрезъ всю Литву, дороги были освъщаемы пылавшими кострами и смоляными бочками, а около ея кареты вхали провожатые съ зажженными факелами. Во всъхъ мъстечкахъ, принадлежавшихъ князю, мъстныя власти являлись привътствовать герцогиню, о приближеніи которой возвъщали жителямъ пушечные выстрълы. Въ свою очередь, и мелкая шляхта, раболъпствовавшая передъ Радвивилломъ, въ угоду могущественному магнату, приготовляла его гость если и не такія пышныя, то все же чрезвычайно радушныя встрёчи.

Сама Кингстонъ, разсказывая въ своей краткой біографіи, пом'єщенной въ «Запискахъ» баронессы Оберкирхъ, о томъ пріемъ, какой ей сдълаль Радвивиллъ, прибавляетъ, что онъ, страстно влюбленный въ нее со времени знакомства въ Римъ, просиль ея руки, но она отказалась вступить съ нимъ въ бракъ, не желая оставаться въ дикой странъ, среди сарматовъ, которыя одъваются въ звъриныя шкуры.

## IV.

Изъ этой дикой страны леди Кингстонъ, разставшись дружески съ Радзивилломъ, отправилась въ Петербургъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ встрѣтили ее съ такимъ почетомъ и гдѣ теперь ожидало ее горькое разочарованіе. Прежній чрезвычайно-благосклонный пріемъ, оказанный герцогинѣ со

стороны императрицы Екатерины, заменился теперь вежливою и сдержанною холодностью. Русскіе вельможи не чествовали уже ее какъ въ первый прівздъ, а народъ не зазвывался уже на герцогиню, прівхавшую не на великолепной яхть, а въ обыкновенномъ дорожномъ экипажъ. На этотъ разъ Петербургъ показался герцогинъ совсъмъ не тъмъ городомъ, какимъ онъ показался ей въ 1776 году. Она была теперь въ немъ совершенно незамътною личностью; отношенія ея къ двору ограничились сухимъ оффиціальнымъ представленіемъ, и императрица не приглашала ее въ свой избранный кругъ, а петербургская знать не устроивала въ честь ея никакихъ праздниковъ. При такой неблагопріятной обстановкъ, герцогинъ вскоръ пришлось убъдиться, что ей нечего было ожидать и искать въ Петербургъ, и что получить желаемое ею званіе статсъ-дамы рішительно ніть никакой возможности. Въ добавокъ къ тому, всв ен надежды — составлявшія, впрочемъ, собственно капризъ, а не потребность, -- надежды на получение ею громадныхъ доходовъ съ купленныхъ ею въ Эстляндіи Чэдлейскихъ мызъ, оказались несбыточными. Водочный заводъ не только не приносиль своей знатной владълицъ никакихъ прибылей, но, напротивъ, казна, за разныя открытыя упущенія на заводъ, а также за неточное соблюденіе тамъ узаконеній и правиль по винокуренной и питейной части, наложила на герцогиню штрафы и денежныя начеты, такъ что тотчасъ по прівздв ея въ Петербургъ, къ ней явился полицейскій офицеръ, представившій ей, на основаніи указа казенной палаты, о платежь причитающихся съ нея разнаго рода взысканій. Независимо оть этого, занятіе по водочной части сильно уронило въ общественномъ мнвніи столицы прежнюю знаменитую петербургскую гостью: на уже не смотръли теперь какъ на знатную иностранную путешественницу, сорящую деньгами, но скорте какъ на затажую промышленницу, желавшую поразжиться посредствомъ надуванія казны и на счеть испивающаго люда. Обаяніе, окружавшее герцогиню въ первый прітадъ, совершенно исчезло и прежнія розказни объ ея несмітныхъ богатствахъ замінились теперь болтовней, которая могла бы легко подорвать финансовый кредить герцогини, если бы только она нуждалась въ немъ. Вследствіе этого, вторая поездка леди Кингстонъ въ

Россію обошлась безъ всякаго шума и по своимъ результатамъ была для нея гораздо непріятнѣе, чѣмъ первая, послѣ которой герцогиня всетаки увозила съ собою хотя нѣкоторыя воспоминанія, льстившія ея ненасытному самолюбію. Побывъ нѣсколько дней въ Петербургѣ и не заставъ здѣсь Потемкина, на покровительство котораго она надѣялась, герцогиня вернулась въ Калэ на нанятомъ французскомъ коммерческомъ суднѣ, не представлявшемъ той роскоши и тѣхъ удобствъ, какими отличалась ея собственная яхта.

По возвращении во Францію, герцогиня Кингстонъ, какъ сама она говорила, окончательно избрала мъстомъ постояннаго своего пребыванія городъ Калэ, жители котораго—по словамъ ея біографа—не переставали пользоваться ея необыкновенною къ нимъ щедростью. Въ 1786 году она задумала было по**тать въ Англію**, и въ кингстонгоувскомъ замкъ начались уже приготовленія къ прівзду его владетельницы; но узнавъ, что англійскія газеты снова въ непріязненномъ тонъ заговорили о ней, и что на счеть ея стали появляться въ Лондонъ самые оскорбительные, до-нельзя грязные пасквили и памфлеты, она отказалась оть своего намеренія посетить Англію и ръшилась навсегда остаться во Франціи, переселившись на житье въ Парижъ. Тамъ она наняла на всю жизнь въ улицъ Кокронь великолъпную гостинницу, называвшуюся «Parlement d'Angleterre», а въ недальномъ разстояніи отъ Фонтенебло купила замокъ Сентъ-Ассизъ, заплативъ за него 1,400,000 ливровъ. Въ этомъ роскошномъ замкъ она, послъ его покупки, прожила одну только недълю. Она умерла въ Сентъ-Ассизъ скоропостижно, отъ разрыва сердца, 28-го августа 1788 года, на шестьдесять девятомь году оть рожденія.

Баронесса Оберкирхъ, видъвшая герцогиню за нъсколько дней до ея смерти, писала о леди Кингстонъ слъдующее: «она дъйствительно женщина необыкновенная; она поверхностно знала чрезвычайно много, такъ какъ проводила время съ людьми умными, образованными, бывшими въ ту пору знаменитостями во всей Европъ. Хотя она только слегка могла касаться того или другаго ученаго или вообще важнаго вопроса, но говорила превосходно и картинно». При большомъ знакомствъ съ практическою жизнью, она имъла слишкомъ пылкое воображение и была горда и упряма. Не смотря на

глубокую старость, леди Кингстонъ, по словамъ баронессы Оберкирхъ, сохраняла еще следы поразительной красоты; походка ея была такая же, какая была у королевы Маріи Антуанеты, а королева, по словамъ г-жи Лебренъ, отличалась такою величественною походкою, какой во всей Европе не имела ни одна женщина. Впрочемъ, баронеса Оберкирхъ идетъ въ своихъ похвалахъ еще далёе, говоря, что старуха-герцогиня «выступала какъ богиня» и что никто не умелъ поклониться и такъ величественно, и такъ граціозно, какъ леди Кингстонъ.

Послѣ смерти герцогини, осталось въ Парижѣ разнаго рода имущества на милліонъ четыреста фунтовъ стерлинговъ; къ этому нужно прибавить помѣстье, купленное въ Россіи, и богато-отдѣланный въ Петербургѣ домъ, а также и лежавшіе въ разныхъ банкахъ капиталы. Въ общей же сложности, все ея состояніе простиралось, по самой умѣренной оцѣнкѣ, до трехъ милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, хотя она и тратила доставшееся ей отъ мужа наслѣдство безъ всякаго разсчета, бросая пригоршнями деньги куда ни попало.

Однажды она показала баронест Оберкирхъ свои драгоцънности, и баронесса, котя порядкомъ уже присмотръвшаяся къ такимъ вещамъ, была поражена необыкновенною ръдкостію и стоимостью драгоцтиныхъ камней. Дорогихъ вещей было у герцогини Кингстонъ такое множество, что каждую изъ нихъ надо было занумеровать и записать въ особый инвентарь, представлявшій объемистую книгу.

Замъчательно, что, не смотря на неудачи, испытанныя въ объихъ поъздкахъ въ Петербургъ, герцогиня Кингстонъ чувствовала къ нему какое-то особое влеченіе, которое и высказано ею въ ея завъщаніи. Въ немъ леди Елизавета говоритъ, что въ случав, если она умретъ по близости Петербурга, то чтобы ее непремънно похоронили въ этомъ городв, такъ какъ она желаетъ, чтобы прахъ ея покоился въ томъ мъстъ, куда при жизни постоянно стремилось ея сердце. Нъкоторую частъ своего состоянія она предоставила тъмъ лицамъ, съ которыми познакомилась въ бытность свою въ Россіи, и между прочимъ, завъщала императрицъ Екатеринъ драгоцънный головной уборъ изъ брилліантовъ, жемчугу и разныхъ самоцвътныхъ камней.

V.

Завъщаніе герцогини Елизаветы Кингстонъ вызвало въ Россіи продолжительный и запутанный процессъ, заслуживающій вниманія какъ по его ходу, такъ и по предметамъ спора. Завязалось въ судебныхъ и административныхъ мъстахъ и «вотчинное» и «тяжебное» дъло, наполнившее собою нъсколько толстыхъ фоліантовъ. Приказные того времени судили и рядили надъ завъщаніемъ покойной герцогини, называя ее въ оффиціальныхъ актахъ «Кингстоновой», и даже еще проще— «Кингстоншей». Дъло это велось очень долго, и, по всей въроятности, оно тянулось бы еще долъе, если бы на него не обратилъ вниманія императоръ Павелъ, чрезвычайно не любившій ни медленности, ни проволочекъ, и быстро разръщавшій своею верховною властью такіе юридическіе вопросы, которые, по ихъ сложности, требовали постепеннаго производства и разносторонняго обсужденія.

Только что смерть герцогини и содержание ея завъщания сдълались извъстны въ Россіи, какъ коллежскій совътникъ баронъ Фридрихъ фонъ-Розенъ, служившій въ ту пору совътникомъ эстляндскаго губернскаго правленія, предъявиль свои права на полученіе «Чудлейскихъ мызъ» въ силу упомянутаго завъщанія. Права барона оказались чрезвычайно шаткими. Въ исковомъ своемъ прошеніи онъ объясняль, что герцогиня Кингстонъ, рожденная Елизавета «Чудленгъ», составленною ею во Франціи, 8-го октября 1786 года, духовною отказала состоящія въ ревельскомъ нам'єстничеств Чудлейскія мызы со всёмь къ онымь принадлежащимь, — съ тёмь, чтобы аптекарю ея выдать 30,000 рублей, а некоторых вея людей отпустить на волю-одной особъ и ея наслъдникамъ, однако не упомянула имя оной, но оставила на сіе бълое мъсто». Этою неупомянутою въ завъщаніи герцогини особою и считаль себя баронъ Фридрихъ фонъ-Розенъ. Разумъется, что въ подтверждение этого сибдовало представить доказательства и доводы и, съ своей стороны, баронъ нисколько не ватруднился этимъ. То обстоятельство, что герцогиня Кингстонъ подъ «бълымъ мъстомъ» разумъла его, барона Розена,

а не какую либо другую особу, онъ принялся объяснять тёмъ, что умершая герцогиня '«ва оказанное имъ, Розеномъ, ей почтеніе, любовь и заслуги и дабы наградить расходы употребленные для нея на поёздки, уже въ 1783 году помянутыя Чудлейскія мызы со всёмъ, что въ оныхъ по кончинё ея найдется, при свидётеляхъ ему и его фамиліи подарыла, такъ, чтобы ихъ, по смерти ея, ему во владёніе получить».

Тъмъ временемъ, пока принялись въ низшей судебной инстанціи разматривать правильность претензіи, предъявленной барономъ Розеномъ къ наслъдству, оставшемуся въ Россіи послъ герцогини Кингстонъ, изъ Лондона, чрезъ посредство тамошняго русскаго посланника графа Воронцова, была прислана выписка изъ духовнаго завъщанія герцогини, засвидътельствованная архіепископомъ кэнтерберійскимъ. Изъ этой вышиски оказывалось, что исполнителемъ посмертной воли герцогини быль назначень кавалерь Пэнь, который, пріёхавь въ Петербургъ, передаль, съ разръшенія императрицы, свое полномочіе полковнику Гарновскому, вступившему, всл'ядствіе этого, во всв права и обязанности душеприкащика по наслъдству, оставшемуся въ Россіи послъ «Кингстонши». Домогаться этого наслёдства явился въ Петербургъ графъ Беме' оказавшійся соперникомъ барону Розену по Чудлейскимъ мызамъ, но такъ какъ онъ въ завъщаніи вовсе упомянуть не быль, то и быль устранень русскими судебными мъстами оть всякаго участія вь этомъ діль.

Полковникъ Гарновскій, начавшій въдать наслъдство, оставшееся послъ герцогини Кингстонъ, быль, безъ сомнънія, одинъ изъ самыхъ ловкихъ русскихъ дъльцовъ прошлаго стольтія. Онъ чрезъ правителя канцеляріи князя Потемкина, извъстнаго Василія Степановича Попова, состояль въ числъ весьма бливкихъ людей къ князю Потемкину и, во время отсутствія Потемкина изъ Петербурга, увъдомляль его подробно обо всемъ, что дълалось и говорилось при дворъ и въ домахъ знатныхъ лицъ. Свои письма или донесенія Гарновскій посылаль на имя Попова и писаль ихъ въ родъ поденныхъ записокъ, которыя представляють много интереснаго. Записки эти были напечатаны въ «Русской Старинъ» изд. 1876 г. и изъ нихъ, между прочимъ, видно какою расторопностью отличался полковникъ, успъвавній втереться всюду. Что же

касается его отношеній къ герцогинь, то онъ сблизился съ нею, провожая ее изъ Петербурга во Францію при возвращеніи ея туда изъ первой побздки въ Петербургъ. Въ біографіи герцогини, записанной баронессою Оберкирхъ, упоминается, что леди Кингстонъ всё свои дёла въ Россіи поручила надвору и попеченію господина Гарновскаго, а изъ писемъ ея къ нему должно заключить, что она считала его самымъ преданнымъ ей въ Россіи челов'якомъ. Въ август'в 1787 года герцогиня поручила своему камердинеру Джону Лилли, бывшему въ то время въ Петербургв, переговорить съ Гарновскимъ по всёмъ ея дёламъ, а самому Гарновскому, между прочимъ, писала: «если нужда потребуетъ, то вы откроетесь и князю Потемкину, ибо я не хочу, чтобы отъ него что-либо было скрыто. Увърьте его, — писала далъе герцогиня, — что я очень сожалью; что не увижусь съ нимъ до зимняго пути». Въ другомъ письмъ, отъ 24-го октября того же года, герцогиня писала Гарновскому, что она «считаетъ себя чрезвычайно несчастливою, такъ какъ отъ всего свёта обижена», и просила его посовътовать ей, что дълать съ Чудлейскими мызами. Наконецъ, въ последнемъ ся письмъ къ Гарновскому, написанномъ не задолго до смерти герцогини, она просида Гарновскаго извёстить ее объ ея «другё» князв Потемкинв, выражая сожальніе, что во время своего последняго пріезда въ Петербургъ, она не застала тамъ князя, а между темъ хотела просить черезъ него о чемъ-то императрицу. Въ заключеніе, она поручила Гарновскому передать Потемкину, что у него, Потемкина, во всемъ свътъ нътъ лучшей пріятельницы какъ она, герцогиня. Переписка же Гарновскаго съ леди Кингстонъ не дошла до насъ, даже въ самомъ небольшомъ отрывкъ.

Лишь только умерла герцогиня, какъ секретарь ея, бывавшій съ нею въ Петербургѣ, поспѣшиль увѣдомить письмомъ Гарновскаго, что ему, «добродѣтельному» (vertueux) Гарновскому, живущему въ С.-Петербургѣ и состоящему при канцеляріи князя Потемкина, въ уваженіе его почтительной привязанности и тѣхъ постоянныхъ и тяжелыхъ заботъ, какія онъ оказываль въ отношеніи герцогини во время ея по-тыдки изъ Петербурга во Францію, куда онъ былъ посланъ съ нею по волѣ ея императорскаго величества, — герцогиня

отказала пятьдесять тысячь рублей, которые слёдуеть ему получить въ теченіе года со дня кончины герцогини. Въ письмё этомъ сообщалось также и о томъ, что герцогиня завіщала императриці великолівный головной уборъ и всё свои картины, находившіяся въ Петербургі, съ тімъ, впречемъ, условіемъ: если государыня пожелаетъ принять ихъ, то она приметь на себя уплату 150,000 рублей тімъ лицамъ, которыя будуть назначены въ Англіи исполнителями духовнаго завіщанія герцогини.

Нъкоторыя изъ этихъ картинъ были, однако, предметомъ спора между герцогинею и графомъ Чернышевымъ. При первой повздкв въ Россію, герцогиня, осведомившись о томъ вліяніи, какое им'єль при двор'є графъ Иванъ Григорьевичь Чернышевъ, предложила ему письменно въ подарокъ нъсколько картинъ, выбранныхъ ею самою. Когда же, по пріведв са въ Петербургъ, ей представился Чернышевъ, то онъ, благодаря герцогиню за сдъланный ему подарокъ, заметиль, что присланныя ему картины стоять по крайней мъръ 10,000 фунтовъ стерлинговъ, такъ какъ между ними были произведенія Рафаэля и Клодта Лоррена. Услышавъ это, герцогиня, не имъвшая никакого понятія въ живописи, пожальла, что такой слишкомъ ценный подарокъ достался въ руки Чернышева, и захотела возвратить эти две картины подъ предлогомъ, что онъ были самыя любимыя картины ся покойного мужа, и потому начала при другихъ, бывшихъ у нея въ это время гостяхъ, благодарить графа за позволеніе оставить эти картины въ его дом'в до техъ поръ, пока не будеть отделанъ собственный ея домъ, купленный въ Петербургъ. Хжтрость эта, однако, не удалась: Чернышевъ не возвратилъ картинъ, говоря, что онв подарены ему герцогинею въ полную собственность, а герцогиня, отрекаясь оть того, что она сдълала графу такой подарокъ, громко говорила о безчестномъ присвоеніи имъ этихъ картинъ и даже въ своемъ занъщаніи привела длинный разсказь о томь, какимъ недобросовъстнымъ путемъ Чернышевъ завладълъ картинами, которыя были отданы ему только на сохраненіе.

Чернышевь въ этомъ случав быль не совсемъ правъ, это следуетъ заключить изъ заметки, находящейся въ «Дневникв» Храповицкаго. Подъ 8-мъ января 1790 года Храповицкій пи-

шеть: «Читали мнё (т. е. читала императрица Екатерина) изь духовной Кингстонши ея возражение на присвоение картинъ графомъ Чернышевымъ. Онъ вчера заговорилъ, будто онё подарены ему, а я ему сказала: qu'à за place à la première demande je les aurais jetés par la fenêtre. Замётили каковъ онъ».

Императрица приказала признать завъщание герцогини Кингстонъ действительнымъ въ Россіи. Тогда Гарновскій обратился къ государынъ съ просьбой, въ которой объясняль, что хотя герцогиня и завъщала ему пятьдесять тысячь рублей, но что онъ не надвется получить эту сумму, такъ какъ за границею наслёдники, завладёвъ всёмъ имёніемъ леди Кингстонъ, начали оспоривать правильность ея завъщанія, а все недвижимое ея имущество, находившееся во Франціи, было расхищено тотчасъ же послв ея смерти. Въ виду этого, Гарновскій просиль государыню, чтобы, вь замёнь назначенныхъ ему по духовной герцогинею денегъ, были ему отданы ея домъ, находившійся въ Петербургъ у Измайловскаго моста, и участокъ земли, лежавний у Краснаго-кабачка, а также пожалованная императрицею герцогинъ земля по ръкъ Невъ, вь Шлиссельбургскомъ увадв, близъ такъ называемыхъ Остров-ROB'L.

При покровительствъ Потемкина, Гарновскому не трудно было получить благопріятную для него резолюцію по этой просьбъ. Домъ герцогини Кингстонъ и упомянутыя земли достались ему. Надобно полагать, что домъ этоть быль отдълань чрезвычайно роскошно. Такъ въ «Описаніи» извъстнаго праздника, даннаго въ 1790 году Потемкинымъ въ Таврическомъ дворцъ, между прочимъ, замъчено, что въ главной залъ этого дворца на каждой изъ эстрадъ стояло по вазъ изъ бълаго каррарскаго мрамора съ отличною ръзьбою, а подножіе ихъ было изъ съраго мрамора, «поелику — говорится далъе въ «Описаніи» — вазы сіи имъли чрезвычайный размъръ по пространству мъста, въ которомъ находились, то можно судить о величинъ оныхъ и драгоцънности» и залъмъ добавлено, что князь Потемкинъ купилъ ихъ изъ оставшагося имущества герцогини Кингстонъ.

Вступивъ въ права душеприкащика, Гарновскій началь распоряжаться въ Чудлейскихъ мызахъ самовольно, какъ пол-

ный безотчетный хозяинь; онъ вывозиль оттуда къ себъ въ Петербургъ и ценные предметы, и разный домашній скарбъ. Между темъ баронъ Розенъ, считая себя владельцемъ этихъ мызь, тщетно во всёхъ судебныхъ инстанціяхъ старался доказать свои права на полученіе означеннаго им'внія, ссылаясь на то, что оно было подарено ему герцогинею при свидътеляхъ, а именно: въ присутствіи ся капельмейстера, чеха Цигалы, и ея «подружки» или компаніонки де-Мюнье, искавшей, впрочемъ, и въ свою очередь съ имънія герцогини и не заплаченнаго ей за нъсколько лътъ жалованья, и не выданныхъ ей по объщанію «знатныхъ» подарковъ и доводя, на основаніи этого, сумму своего иска до 12,000 рублей. Судебныя мъста, въ виду сбивчивости свидетельскихъ показаній Цигалы и де-Мюнье, подкрупляя свои рушенія шведскими, и датскими, и русскими законами, а также и уставами благороднаго эстляндскаго рыцарства, отказывали барону Розену въ его искъ. Въ апелляціонныхъ своихъ жалобахъ онъ указываль на то, что решение состоялось не въ его пользу только вслёдстніе «развратнаго» толкованія словъ и въ доказательство особаго къ нему расположенія герцогини ссылался, между прочимъ, на то, что она однажды поручила ему «купить пару волторнь». Какъ ни хлопоталь баронъ, но очевидно было, что при такой слабости юридическихъ доказательствъ дъла ему не выиграть и, дъйствительно, онъ умеръ, не дождавшись развязки начатаго имъ процесса и передавъ свою тяжбу съ Гарновскимъ въ наследіе двумъ своимъ дочерямъ.

## VI.

Распоряжаясь полновластно въ Чудлейскихъ мызахъ, Гарновскій, вопреки завъщанію герцогини, не отпускать на волю четырехъ ея рабовъ (esclaves), которымъ она, послъ своей смерти, предоставила свободу; не уплачиваль никому денегъ, слъдовавшихъ по завъщанію, и не приводиль въ исполненіе той статьи духовной, въ силу коей 1/10 часть всъхъ доходовъ герцогини съ принадлежащихъ ей въ Россіи владъній была назначена «той особъ или тъмъ особамъ, которой или кото-

рымъ ея императорскому величеству благоугодно будеть разръшить принять эти деньги для собственнаго ихъ употребленія». Им'є повсюду покровителей и благопріятелей, нажитыхъ во время Потемкина, Гарновскій не хотёль никого и ничего знать. Онъ слыль въ ту пору однимъ изъ самыхъ первыхъ петербургскихъ богачей. Управляя домашними дълами князя Таврическаго, а также принадлежавшимъ тогда князю, а нынъ казнъ, стекляннымъ заводомъ, находящимся подъ Петербургомъ, за Александро-Невскимъ монастыремъ, Гарновскій дійствительно нажиль большія деньги и, между прочимъ, задумалъ употребить часть ихъ на постройку у Измайловскаго моста громаднаго каменнаго дома, носящаго и понынъ имя перваго своего владъльца. Сосъдомъ при постройкъ, затъянной Гарновскимъ, оказался знаменитый Гавріиль Романовичь Державинь, излившій свой гиввь на Гарновскаго въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, озаглавленномъ «Второму сосёду», такъ какъ Державинъ въ своихъ стихотворныхъ произведеніяхъ «первымъ состдомъ» считалъ М. С. Голикова, съ которымъ онъ жилъ прежде рядомъ на Сънной площади. Сосъдомъ же Гарновскаго Державинъ сдълался тогда, когда онъ, Державинъ, купилъ у Измайловскаго моста домъ, принадлежащій нынъ римско-католической духовной коллегіи, и стоявшій рядомъ со строившимся домомъ Гарновскаго. Обращаясь къ строителю этого дома, Державинъ писаль:

> Почто же мой второй сосёдъ Столь зданьемъ пышнымъ, столь отличнымъ Мнё солнца застёняя свётъ, Дворомъ межуешь безграничнымъ Ты дому моему заборъ? Ужель полей, прудовъ и рёчекъ Тьмы скупленныхъ тобой мёстечекъ Твой не насытятъ взоръ?

Гарновскій задумаль выстроить домь въ такихъ громадныхъ размірахъ, до которыхъ въ ту пору не доходили еще частныя постройки въ Петербургів, гдів его домъ, по своей величинів и вышинів, должень быль быть самымъ обширнымъ зданіемъ послів Зимняго дворца. Великолівное это вданіе должно было примыкать къ дому Державина «эрмитажемъ», въ которомъ предполагалось устроить садъ и фонтаны. Гарновскій строиль свой домь, разсчитывая на то, что его купить императрица для кого нибудь изъ великихъ князей или княженъ, и надъялся, что онъ при этомъ, благодаря содъйствію князя Потемкина, перехватить порядочный кушъ. Державинъ, однако, пророчилъ ему не доброе, говоря:

Вогъ въсть, что рокъ готовить намъ?

Выть можетъ, что сін чертоги,
«Назначенны тобой царямъ»,
Жестоки времена и строги
Во стойла конски» обратятъ!
За счастіе поруки нъту,
И чтобъ твой Фебъ свътиль въкъ свъту —
Не бейся объ закладъ!

Предсказаніе Державина на счеть Феба, свётившаго Гарновскому, и подъ которымъ онъ подразумёваль Потемкина, вскорё сбылось. Могущественный покровитель предпріимчиваго полковника умеръ прежде, чёмъ этоть послёдній успёль подвести подъ крышу свой громадный домъ. Гарновскій, насколько могъ, воспользовался смертью своего покровителя. Такъ какъ онъ, Гарновскій, зав'ядываль Таврическимъ дворщимъ, принадлежавшимъ тогда Потемкину, то, узнавъ о смерти его вкад'яльца, онъ тотчасъ принялся вывовить оттуда въ свой домъ картины, статуи, мраморъ и разные строительные матеріалы. По поводу этого Державинъ писаль:

Къ чему ты съ рвеньемъ столь безмѣрнымъ Свой строишь постоялый дворъ, И, ахъ, сокровища Тавриды На баркахъ свозишь въ пирамиды Средь полицейскихъ ссоръ?

Этой последней строфою Державинъ намекаль на следующее обстоятельство: когда Гарновскій принялся по своему опустопать Таврическій дворець, то одинь изъ наследниковъкнязя Потемкина, генераль-прокуроръ Самойловъ, остановиль черезъ полицію своевольныя распоряженія Гарновскаго. Затёмъ, все кончилось для Гарновскаго вполнё благополучно и онъ до конца царствованія Екатерины II спокойно владёмъ своимъ домомъ и также спокойно распоряжался Чудлейскими мызами герцогини Кингстонъ.

Когда, 6-го ноября 1796 года, вступиль на престоль императорь Павель Петровичь, то онь пожелаль водворить

повсюду правосудіе и нелицепріятіе; но онъ уже слишкомъ увлекался этимъ благимъ желаніемъ и безпрестанно впадаль въ ошибки, ставя выше законовъ свои личныя вспышки. Онъ, между прочимъ, приказалъ, чтобы генералъ-прокуроръ Самойловъ представиль ему списокъ всёхъ дёль, нерешенныхъ въ сенатъ. Въ этотъ роковой для Гарновскаго списокъ попало и дъло о наслъдствъ послъ герцогини Кингстонъ. Безъ всякаго сомненія, это дело, отмеченное фамиліею герцогини Кингстонъ, само по себъ должно было бы привлечь вниманіе государя, но віроятно также и то, что Самойловь, помня разграбленіе Таврическаго дворца Гарновскимъ, воспользовался этимъ деломъ, чтобы порядкомъ проучить зазнававшагося Гарновскаго. Осв'вдомившись у генераль-прокурора о сущности упомянутаго дела, государь узналь, что окончаніе его замедляется неблаговиднымъ образомъ действій душеприкащика герцогини, полковника Гариовскаго. Императору Павлу Петровичу, сильно недолюбливавшему князя Потемкина, было, разумъется, извъстно, что Гарновскій находился въ числъ людей самыхъ близкихъ къ покойному князю и что онъ быль его креатурою. Этого обстоятельства, помимо даже вопроса о правосудім въ отношенім насл'єдниковъ герцогини Кингстонъ, было вполнъ достаточно, чтобы вызвать со стороны впечатлительнаго и вспыльчиваго Павла Петровича самыя крутыя меры противъ Гарновскаго. Не входя въ разборъ вопроса о томъ, на какомъ основании Гарновский распоряжался имъніемъ герцогини Кингстонъ, императоръ тотчасъ же подписаль указъ о немедленномъ отобраніи отъ Гарновскаго Чудлейскихъ мызъ. «Все имъніе ея, — сказано было въ этомъ указъ, — оставить на казенномъ секвестръ и дъла, до онаго касающіяся, гдв оныя подь разсмотреніемъ состоять, скорбе привести къ концу».

Прежде, однако, чёмъ, по общему ходу тогдашняго слишкомъ медленнаго дёлопроизводства, могъ быть полученъ на мёстё этотъ высочайшій указъ, поступила непосредственно къ императору жалоба отъ графа Стенбока на Гарновскаго, какъ на душеприкащика герцогини Кингстонъ, уклоняющагося отъ добросов'єстнаго и точнаго исполненія ея посмертной воли. Надобно сказать, что въ числ'є лицъ, которымъ были назначены по духовной леди Кингстонъ денежныя выдачи, находился и проживавшій въ Чудлейскихъ мызахъ аптекарь Мейеръ. Герцогиня, какъ замёчено было выше, назначила выдать ему 30,000 руб., но Гарновскій, подъ тёмъ предлогомъ, что аптекарь названъ былъ въ завёщаніи не Мейеромъ, а Майеромъ, на-отрёвъ отказался выплатить завёщанную ему сумму, утверждая, что между Мейеромъ и Майеромъ существуетъ большая разница и что, поэтому, явившійся за полученіемъ наслёдства аптекарь Мейеръ вовсе не есть тотъ аптекарь Майеръ, которому оно должно быть выдано. Напрасно, подавая просьбу за просьбой, добивался почтенный фармацевтъ ускользавшаго, вслёдствіе неточности одной только буквы, изъ его рукъ весьма значительнаго куша. Гарновскій настанваль на своемъ отказё и Мейеръ, выбившись, наконецъ изъ силъ, передаль свою претенвію къ Гарновскому отставному полковнику графу Вилиму Стенбоку.

Стенбокъ, какъ видно, быль человъкъ неробкаго десятка и онъ, не думая долго, написалъ прямо императору, на французскомъ языкъ, трогательное письмо, выставивъ въ самомъ свъть поступки Гарновскаго, который, по неблаговидномъ словамъ Стенбока, пользуясь своими обширными связями въ Петербургъ и имъя повсюду множество покровителей, безнаказанно притесняеть и обижаеть бедныхъ людей. Разумъется, что въ этой жалобъ, какъ и во всехъ подобныхъ случаяхъ, все упованіе просителя возлагалось единственно правосудіе государя. Въ заключеніи своемъ Стенбокъ просиль, чтобы его величество приказаль взять Чудлейскія мызы въ казенный секвестръ, дабы онъ, Стенбокъ, могъ быть удовлетворень, хотя бы и въ разные сроки, изъ доходовъ, получаемыхъ нынъ душеприкащикомъ герцогини Кингстонъ, полковникомъ Гарновскимъ.

Не принявъ въ соображеніе, могъ ли данный генеральпрокурору указъ о взятіи имёнія герцогини Кингстонъ, по краткости времени, дойти до тёхъ мёсть и лиць, на которыхъ лежала обязанность окончательно исполнить его,—императоръ Павелъ Петровичь, въ припадкё страшнаго гнёва за неисполненіе его повелёнія, написаль, 16-го іюня 1797 года, собственноручно тогдашнему генераль-прокурору, князю Александру Борисовичу Куракину, слёдующее: «повелёваемъвамъ дать отвёть, почему указъ нашъ объ отобраніи отъполковника Гарновскаго имънія покойной герцогини Кингстонъ не исполненъ и, отыскавъ виновныхъ таковаго неисполненія, отдать непрем'вню подъ судъ, каковому подвергнуть и самого Гарновскаго». Тщетно Гарновскій заявлять князю Куракину, что онъ, Гарновскій, действоваль въ отношеніи этого имънія вполнъ законно, какъ душеприкащикъ, утвержденный указомъ въ Бозъ почивающей императрицы Екатерины II Алексвевны; что онъ, сообразно съ доходами, получаемыми имъ съ этого имънія, удовлетворяеть всъ претенвіи, открывающіяся по оставшему посл'в герцогини насл'вдству. Въ подтверждение этого онъ представиль княжо Куракину даже какіе-то счеты, изъ которыхъ оказывалось, что онъ, въ силу исполняемаго имъ завъщанія, вышлатиль уже одинъ разъ 159,000, а другой разъ 146,000 рублей. Къ этому Гарновскій добавиль, что если онь не удовлетворяеть домогательствъ барона Розена и претензіи аптекаря Мейера, перешедшей нынъ къ графу Стенбоку, то онъ поступаетъ совершенно правильно, повинуясь законамъ, такъ какъ въ пользу этихъ лицъ донынъ не состоялось никажого судебнаго ръщенія, безъ котораго онъ не считаеть себя въ правъ распоряжаться имуществомъ покойной герцогини въ пользу тъхъ лицъ, которыя несомнъннымъ образомъ не доказали своихъ притязаній.

Однако прежде чёмъ князь Куракинъ успёлъ представить государю докладъ и объясненія по этому дёлу, онъ получиль отъ тогдашняго с.-петербургскаго генераль-губернатора, графа Буксгевдена, письмо, въ которомъ отъ лица графа излагалось: «въ сходственность последовавшаго мне всевысочайшаго повеленія его императорскаго величества:—исключеннаго изъ службы Гарновскаго прикажите посадить подъ карауль въ первой караульной и потомъ отошлите къ генераль-прокурору для отдачи подъ судъ — оный посаженъ и отъ здёшняго коменданта барона Аракчеева къ вашему сіятельству присланъ быть имеетъ». На третій день после подписи этого письма, Аракчеевъ прислалъ подъ военнымъ конвоемъ къ Куракину взятаго подъ караулъ Гарновскаго, для котораго и началась теперь самая бёдственная пора.

Свъдънія о распоряженіяхъ императора Павла Петровича въ отношеніи Гарновскаго заимствованы нами изъ подлин-

наго дъла «объ имъніи герцогини Кингстонъ и объ отдачъ подъ судъ полковника Гарновскаго»; они не сходятся нъсколько съ теми сведеніями, которыя сообщаеть академикь Я. К. Гроть въ примъчаніяхъ къ «Сочиненіямъ» Державина (т. I, стр. 440). Тамъ сказано: «Гарновскій, какъ повъренный Потемкина, переводиль во время турецкой войны огромныя суммы, не давая никому отчета; онъ подвергся подозрѣнію въ незаконномъ ихъ употребленіи и, по восшествіи на престомъ Павла, никогда неблаговолившаго къ Потемкину, быль посажень въ крепость». Безъ всякаго сомненія — какъ мы это уже и зам'тили — нерасположеніе Павла къ Потемкину отозвалось бъдственно на кліентъ князя, Гарновскомъ, но ни изъ дъла объ отдачъ его подъ судъ, ни изъ бумагъ, относящихся къ его аресту, вовсе не видно, чтобы при этомъ возникалъ вопросъ о деньгахъ, переходившихъ къ Потемкину чрезъ Гарновскаго. Прямою и, можно даже сказать, единственною причиною гибели Гарновскаго была принесенная императору графомъ Стенбокомъ жалоба на Гарновскаго, какъ на недобросовъстнаго душеприкащика герцогини Кингстонъ.

Дъло Гарновскаго, производившееся въ сенатъ по имънію герцогини, значится оконченнымъ 14-го апръля 1798 года, причемъ относительно его не состоялось никакого обвинительнаго приговора, и онъ, только въ силу высочайщаго указа, лишился права быть душеприкащикомъ покойной герцогини, такъ какъ въ право это вступила казна, и намъ неизвъстно, какъ при ея представительствъ разръшились претензіи барона Розена и аптекаря Мейера.

Что же касается Гарновскаго, то онъ, по окончаніи въ сенатѣ этого дѣла, былъ выпущенъ изъ крѣпости, но очутился въ самомъ бѣдственномъ положеніи, такъ какъ всѣ дѣла его были разстроены въ конецъ и самъ онъ находился подъ надзоромъ «Тайной Экспедиціи» \*). Державинъ былъ для него зловѣщимъ, но правдивымъ пророкомъ: дѣйствительно, «жестокія и строгія времена» обратили построенные

<sup>\*)</sup> П. С. З. т. XXVI № 19,784: указъ императора Александра, 13-го марта 1801 года, о прощенін лицъ, содержавшихся по дёламъ производствъ Тайной Экспедиціи.

имъ, Гарновскимъ, чертоги, предназначавшіяся царямъ, въ «конскія стойла», такъ какъ домъ Гарновскаго, по разнымъ на него начетамъ, былъ отобранъ въ казенное въдомство и обращенъ въ казармы конногвардейскаго полка. Самъ же Гарновскій, за неплатежъ частныхъ долговъ, попалъ въ городскую тюрьму, гдѣ и оставался до вступленія на престоль императора Александра Павловича. Онъ потерялъ все свое громадное состояніе до послѣдней копѣйки и хотя послѣ испытанныхъ имъ передрягъ и пускался въ разныя спекуляціи, преимущественно по коммисаріатской части, но уже не могъ поправиться и кончилъ жизнь въ крайней бѣдности. Годъ смерти его въ точности неизвѣстенъ, но, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, надобно полагать, что неудавшійся душеприкащикъ герцогини Кингстонъ умеръ въ 1810 году.



| mь,           |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| < <b>K</b> OH |                                                    |
| на г          |                                                    |
| обра          |                                                    |
| $\Gamma$ apı  | Tin.                                               |
| родс          | e ii Hi                                            |
| имп           | * [ <b>3</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| rpo           |                                                    |
| пыт           | · · ·                                              |
| пре:          |                                                    |
| поп           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| сме           | 20 (163 <b>24 11</b> 11 11 11                      |
| тор           | to pro-                                            |
| прі           | onv.                                               |



княвь а а безбородко

съ гранированнаго портрета, приложеннаго къ XXVI г. "Сборника Императорскиго Истерическаго Общества" ръз. на деревъ А. И. Зубчаниновъ.



## КНЯЗЬ А. А. ВЕЗВОРОДКО.

I.

Отзывъ Екатерины о своей государственной двятельности. — Участіе въ этой двятельности французскихъ мыслителей и г-жи Жоффренъ. — Положеніе тогдашнихъ государственныхъ людей въ Россіи. — Секретари императрицы. — Ихъ обязанности. — Орловъ, Потемкинъ и Зубовъ. — Смъщеніе понятій о государственныхъ людяхъ и «знатныхъ особахъ».

«Вст порють, одна только я крою» — говаривала императрица Екатерина II, примъняя эти слова не къ женскимъ рукодъльямъ, которыми она, какъ извъстно, вовсе не занималась, а къ устройству и управленію русскаго государства, надъ чъмъ она трудилась въ теченіе слишкомъ тридцатичетырехъ лътняго своего царствованія. Эти горделивыя, отзывающіяся самовосхваленіемъ слова она повторяла и въ своихъ письмахъ къ современнымъ иностраннымъ мудрецамъ, когда поставляла имъ на видъ все то, что было сдълано въ Россіи во время ея правленія. Разум'єтся, нельзя оспоривать, что въ своей пержавъ Екатерина II была главною государственною закройщидею, чему, конечно, способствовалъ ея быстрый и обширный умъ, а въ последствии и навыкъ къ веденію государственных дёль. Вмёстё съ тёмь слёдуеть, однако, признать, что этой вънчанной «закройщицъ» присылались государственныя выкройки преимущественно оттуда, откуда шли въ Россію и модные фасоны, т. е., изъ Франціи. По крайней мъръ, такъ было до послъднихъ годовъ ен царствованія, когда начавшаяся во Франціи революція побудила

государыню изменить ея прежнюю, и внешнюю, и внутреннюю, политику. Извъстно, что знаменитый «Наказъ» быль составленъ Екатериною подъ прямымъ вліяніемъ смілыхъ франпузскихъ мыслителей, а къ составленію «греческаго проэкта» побудиль ее Вольтерь, вызывавшій вь ней сочувствіе къ древней Греціи. Такимъ образомъ къ числу «русскихъ» государственныхъ людей екатерининскихъ временъ слъдуеть присоединить: Вольтера, Дидро, д'Аламбера и въ особенности извъстнаго барона Гримма, оракула тогдашнихъ европейскихъ кабинетовъ, мнтніями котораго преимущественно дорожила Екатерина. Лица эти, хотя и безчиновныя по «табели о рангахъ», были, однако, въ сущности «тайными», и, пожалуй, даже и «дъйствительными тайными совътниками» ея величества императрицы всероссійской и въ значительной степени руководили ея начинаніями. При ней въ государственныя дъла Россіи витивались, по временамъ даже иностранныя особы женскаго пола. Такъ, напримъръ, г-жа Біельке и слывшая во Франціи въ свое время отъявленною умницей госпожа Жоффренъ, по поводу изданія «Дворянской Граматы» сообщала императрицъ свои замъчанія и, между прочимъ, сдълала запросъ: почему, въ силу этой «Граматы», древніе дворянскіе роды должны быть вносимы въ шестую часть родословной книги, т. е., въ последнюю ея часть, тогда какъ, занимая въ средъ дворянства самое почетное мъсто, они, какъ казалось г-жъ Жоффрень, должны были бы подлежать внесенію въ первую часть? Эта же самая госпожа Жоффренъ приставала, въ своихъ письмахъ, къ императрицъ, съ докукою, чтобы въ Россіи, по образцу Франціи, было учреждено среднее сословіе, представляя на длежащіе по сему предмету соображенія и доводы. Поэтому, когда государыня издала «Городовое Положеніе», то она поспышила увъдомить госпожу Жоффренъ, что желаніе ся исполнено, такъ какъ въ Россіи изъ городскихъ обывателей учреждено особое самостоятельное среднее сословіе, соотв'єтствующее французскому «tièrs-état».

При указанныхъ выше условіяхъ, т. е. при кройкъ государственныхъ дълъ самою Екатериною и при доставкъ фасоновъ и даже подкладки изъ-чужа, для самостоятельной дъятельности коренныхъ русскихъ государственныхъ людей

оставалось иногда не слишкомъ много простора, хотя они, вопреки словамъ императрицы, не только пороли, но еще или сметывали то и другое на живую нитку, или сшивали въ строчку. Работа эта предоставлялась собственно ея секретарямъ, которые частію переводили съ французскаго что либо написанное императрицею, исправляли ея крайне неправильный русскій языкъ, или на этомъ языкъ развивали ея мысли, изложенныя въ общихъ словахъ. Но такія дёла, бывшія на рукахъ ближайшихъ сотрудниковъ Екатерины, нельзя назвать дълами государственными, въ настоящемъ смыслъ этихъ словъ, такъ какъ, по существу, они должны считаться только дълами канцелярскими. Секретарямъ ея не было предоставлено права ни почина, ни совъщательнаго голоса. Они были только темъ, чемъ были въ старину царскіе дьяки, и по кругу опредъленной для нихъ дъятельности были равносильны современнымъ намъ директорамъ, правителямъ канцелярій, и дёлопроизводителямъ, не имёющимъ личной самостоятельности по направленію поручаемых в имъ дёль. Такъ это предполагалось, но на дълъ выходило порою нъсколько иначе.

Что касается сановниковъ, стоявшихъ, какъ выражались нъкогда, у кормила правленія, то, конечно, и они не могли пользоваться такою достаточною самостоятельностію, при которой вполнъ обнаружились бы ихъ способности и дарованія, такъ какъ всъ ихъ предначертанія и предположенія по общимъ государственнымъ дъламъ зависъли исключительно отъ благоусмотрънія самой государыни, не говоря уже о томъ, что имъ приходилось очень часто приноровляться къ возэртніямъ Монтескье, Вольтера и т. д., и согласоваться преимущественно съ въяніями Запада. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что исключение въ этомъ случав составляли при ней только двъ личности: графъ, впослъдствіи князь Григорій Орловъ, стоявшій, впрочемъ, весьма непродолжительное время у дёлъ, и князь Потемкинъ. Оба они вмъстъ съ тъмъ были люди случая. Первый изъ нихъ не проявилъ особенной дъятельности въ качествъ государственнаго человъка, послъднему-же такое названіе можеть быть присвоено, но и то условно. По вполнъ върному отзыву графа С. Р. Ворондова, «Потемкинъ ни намбреній постоянныхъ, ни плановъ опредблительныхъ ни на что не имълъ, а колобродилъ, такъ какъ всякая минута вносила въ голову мысль, одна другую опровергающую». Другой современникъ писалъ: «у Потемкина полеть орла и непостоянство ребенка». Сама императрица признавала умственное превосходство Потемкина надъ собою и дала ему неограниченную власть и полную свободу действій, такъ что Потемкинъ стоялъ въ исключительномъ положении и нъкоторое время быль владыкою надъ помыслами и волею своей повелительницы. За темъ все прочіе служебные деятели, которые являлись или только промелькнули въ царствованіе Екатерины II, въ знатности, почетъ и во власти, были или только людьми случайными, баловнями счастья, — разумъется относительнаго, — или же людьми деловыми съ большею или меньшею добросовъстностію, а также съ большимъ или меньшимъ умъніемъ исполнявшіе предначертанія самой государыни. Они были исполнителями ея воли, полезными, въ иныхъ случаяхъ, совътниками, передатчиками на бумагъ ся личныхъ воззрѣній, но никто изъ нихъ не имѣлъ самостоятельности и тъмъ еще менъе преобладающаго, -- въ смыслъ общаго государственнаго управленія — надъ нею вліянія. Они оставались только на степени ея помощниковъ, такъ что ихъ никакъ нельзя назвать «государственными людьми», не смотря на всъ усилія ихъ жизнеописателей, некрологистовъ, біографовъ п панегиристовъ. Въ послъдніе годы ея царствованія князь Зубовъ пытался-было, при поддержит со стороны самой Екатерины, явиться въ обликъ государственнаго мужа, но надменный и всемогущій, а вмість сь тымь ограниченный по уму временщикъ не имъетъ права притявать на дъйствительность такого значенія, и, конечно, ни одинь добросов'єстный историкъ не отведетъ князю Зубову почетнаго мъста въ русской исторіи, а упомянеть о немь лишь въ дворцовыхъ лътописяхъ.

Въ былую пору у насъ обыкновенно смѣшивали понятіе о государственномъ человѣкѣ съ понятіемъ о знатной особѣ. Достаточно было кому нибудь, по какимъ бы то ни было причинамъ, достигнуть высокаго положенія на службѣ или даже хоть при дворѣ, чтобы быть причисленнымъ къ сонму государственныхъ людей. Тогда случайность и фаворъ не отличались отъ дѣйствительныхъ выдающихся способностей, заслугъ и служебныхъ трудовъ, понесенныхъ сановникомъ на

пользу родной страны, и была пора, когда даже простеца графа Алексъ́я Кирилловича Разумовскаго могли считать государственнымъ человъ́комъ. Это, впрочемъ, понятно. Если и въ настоящее время у насъ нътъ средствъ для правильной и безпристрастной оцънки выдвинувшихся впередъ сановниковъ, то слишкомъ сто лътъ тому назадъ такихъ средствъ было еще менъе. Внъшній блескъ высокопоставленнаго лица ослъплять его современниковъ, а слъдующее за тъмъ покольніе тоже увлекалось этимъ ложнымъ блескомъ и приписывало знатной особъ лично такія дъянія, въ отношеніи которыхъ существовала только его подпись какъ служебнаго представителя; тогда какъ двигателемъ, направителемъ и исполнителемъ государственныхъ дълъ онъ въ сущности вовсе не былъ, а закръплялъ лишь нъкоторыя наиболье важныя бумаги своимъ рукоприкладствомъ.

## II.

Школы государственной мудрости. — Значеніе такихъ школъ. — Условія ихъ преемственности. — Вліяніе государственныхъ переворотовъ. — Случайные люди. — Государственные люди при Петръ Великомъ. — Везцвътность нашихъ государственныхъ людей прежняго времени. — Времена Елизаветы Петровны. — Недостатокъ въ государственныхъ людяхъ ко времени воцаренія Екатерины ІІ. — Вліяніе женскаго правленія.

Изв'єстно, что въ области разныхъ наукъ и искусствъ признаётся существованіе такъ называемыхъ «школъ», т. е. преемственность знаній и направленій установившихся подъ вліяніємъ или подъ непосредственнымъ руководствомъ личностей, особенно выдавшихся на ученомъ или художественномъ поприщъ. Существованіе такихъ «школъ» допускается обыкновенно и по веденію государственныхъ дѣлъ, т. е., допускается подготовка какимъ нибудь государственнымъ дѣятелемъ если и не прямого себѣ преемника, то хотъ такого, который ваступить его мъсто въ болье или менье бливкомъ будущемъ и станетъ дѣйствовать въ духѣ своего предшественника. Такъ какъ занятіе той или другой высокой должности въ системѣ государственнаго управленія зависить не отъ чьего либо личнаго къ тому предрасположенія или стремленія, а отъ различныхъ случайностей, то подготовка въ «школахъ» государ-

ственной мудрости очень ръдко ведетъ къ предположенной цёли. Тогда какъ ученый, писатель, живописець, актеръ могуть совершенно свободно следовать и подражать повліявшимъ на него образцамъ, --если только собственное его дарованіе не откроеть ему новаго самостоятельнаго пути — въ кругу государственной деятельности являются иныя условія. Здёсь уже не можеть быть полной свободы, такъ какъ неръдко рядъ уступокъ необходимыхъ для того, чтобъ сохранить иногда коть некоторую долю вліянія, заставляеть государственнаго человъка не только уклоняться отъ намъченной нмъ заранъе цъли, но и отъ того образа дъйствій, который онъ желаль бы себъ усвоить. Положение въ такомъ случаъ бываеть очень шаткое и более обыкновеннымъ его последствіемъ оказывается или окончательное или временное удаленіе извъстнаго лица отъ государственныхъ дъль. Такая участь почти всюду и во всв времена постигала видныхъ государственныхъ дъятелей, и потому существование той или другой ихъ «школы», какъ существование не самостоятельное, а только случайное, не можеть продолжаться въ правильной и устойчивой преемственности.

Если замъчание это можеть быть примънено ко всъмъ странамъ и ко всякой поръ, то оно въ особенности примънимо къ Россіи и притомъ, преимущественно къ Россіи въ первой половинъ XVIII столътія, когда династическіе перевороты имъли такое сильное и неизбъжное вліяніе на личный составъ высшаго государственнаго управленія. При подобныхъ переворотахъ о духовной преемственности въ упомянутомъ составъ не могло быть и ръчи. Все зависъло отъ случая, и потому въ ту пору люди «случайные» и являлись у насъ въ образъ людей государственныхъ. Возможна ли была правильная преемственность по управленію государственными дёлами, если даже верховная власть неожиданно и быстро переходила отъ одного лица къ другому? При чемъ вновь водворявшееся правительство непріязненно смотрело на предшествовавшее, а представители его внушали къ себъ и недовъріе и часто даже злобу въ тъхъ, которые неожиданно становились могучею силою. Вследствіе этого, при дворе являлись новыя лица, которыя и распредъляли различныя отрасли государственнаго управленія между своими родственниками,

любимцами, близкими людьми и болёе или менёе преданными сторонниками.

Петръ Великій какъ будто создаль около себя какую-то новую школу государственныхъ людей, которыхъ въ недавнее время у насъ, воспользовавшись однимъ стихомъ Пушкина изъ поэмы «Полтава», стали называть его «птенцами», но совствы не въ томъ похвальномъ смыслт, въ какомъ употребиль это слово нашь знаменитый поэть. Возникновеніе такой школы было необходимымъ последствіемъ преобразованій, предпринятыхъ, а отчасти и исполненныхъ Петромъ. Крутой перевороть въ общемъ государственномъ управленіи неизбъжно долженъ быль вызвать особыхъ представителей новаго порядка. При этомъ, помимо вопросовъ объ ихъ достоинствахъ, способностяхъ, пригодности и подготовкъ, замъчается еще одна особенность, объусловленная силою обстоятельствъ того времени. Въ средъ государственныхъ людей, окружавшихъ Петра, бросается прежде всего въ глаза своего рода странная смъсь ея личнаго состава. Въ ней были: представители старъйшаго московскаго боярства-князь Ромодановскій и Стръшневъ; какъ бы перешагнувшій черезъ рубежъ московской старины, мальтійскій кавалерь и графъ Шереметевь, потомокъ древняго боярскаго рода. Отрасли Рюриковичей-князья Долгорукіе и князь Ръпнинъ; отрасль Гедиминовичей — европейски образованный для той поры князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ; обрусввшій потомокъ древнихъ шотландскихъ — Брюсъ; бывшій нѣкогда сторонникъ Милославскихъ--алъйшихъ враговъ царя Петра-Петръ Толстой, а во главъ всъхъ ихъ стоялъ первый любимецъ государя, взятый изъ простонародья и сдёлавшійся свётлёйшимъ княземъ и герцогомъ Ижорскимъ-Александръ Меньшиковъ. На менте вилныхъ местахъ при Петрт Великомъ были: сынъ нъмецкаго заграничнаго пастора Остерманъ; сынъ органиста лютеранской церкви въ Москвъ Ягужинскій и выдвинувшійся изъ стрыхъ русскихъ людей кабинетъ-секретарь государя Макаровъ.

Разумвется, что въ такомъ пестромъ составв правительственныхъ силъ не могло быть желаемаго объединенія. Да въ немъ, при жизни Петра, пожалуй, и не представлялось крайней необходимости. Цетръ лично и непосредственно не только управляль всёми важными государственными дёлами, но и входиль во всё подробности и даже мелочи такихь дёль, которыя, повидимому, не имёли первенствующаго значенія. Оть своихь ближайшихь сотрудниковь онъ требоваль только неутомимой дёятельности и строгой исполнительности. Кром'в того, основаніемь высшаго коллегіальнаго учрежденія— «правительствующаго» сената, и установленіемь оть этого учрежденія особыхь ревивій по всёмь отраслямь управленія, Петръ надёялся предотвратить тё влоупотребленія, которыя могли бы происходить вслёдствіе личнаго произвола сильныхь вельможь и царедворцевъ.

Послъ смерти Петра Великаго, во главъ тогдашнихъ «государственныхъ» людей явился одинь изъ самыхъ неудачныхъ его «птенцовъ» — князь Меньшиковъ, прикрывавшій весьма слабо свое неограниченное самовластіе именемъ возведенной имъ на престолъ императрицы Екатерины I и потомъ Петра II, а также учрежденнаго имъ верховнаго тайнаго совъта, которому онъ, по безграмотности государыни, посылаль указы по собственному своему усмотренію. После паденія Меньшикова, началось господство князей Долгорукихъ подъ именемъ императора Петра II. За твиъ, послв неудачной попытки верховниковъ и одоленія ихъ челобитчиками, установилась власть Бирона, отзывавшаяся, однако, на внутреннемъ управленіи государства вовсе не такъ сильно, какъ это обыкновенно предполагають. Быстро, после того, промелькнуло время регентства герцога курляндского и великой княгини Анны Леопольдовны и, наконецъ, наступило двадцатилътнее царствованіе императрицы Елизаветы Петровны.

Частыя и, въ добавокъ къ тому, въ нѣкоторыхъ случаяхъ насильственныя смѣны представителей державной власти, не давали возможности упрочиться государственнымъ людямъ на тѣхъ мѣстахъ, къ которымъ они, такъ или иначе, примощались. Большая ихъ частъ быстро падала съ той высоты, на которую они успѣвали взобраться, и ватѣмъ они отправлялись въ изгнаніе или ссылку, а въ числѣ ихъ кабинетъ-министръ Волынскій даже поплатился головою. Едва-ли мы ошибемся; если скажемъ, что за исключеніемъ Остермана и Бестужева-Рюмина у насъ, за все время этихъ государственныхъ или, вѣрнѣе сказать, династическихъ переворо-

товъ, не выдвинулся никто, справедливо заслужившій названіе государственнаго человъка. Правда, были у насъ канцлеры, вице-канцлеры, кабинеть-министры и разные другіе высокіе сановники, но не было государственныхъ людей, оставившихъ замътный слъдъ въ исторіи нашего внутренняго управленія, или законодательства, или внъщней политики. Все было шатко, безъ опредъленной цъли, и дъла дълались какъ бы сами собою, безъ замътнаго на нихъ вліянія той или другой личности — разумъется, вліянія обдуманнаго, благотворнаго, а не объусловленнаго только случайностію или какою-либо прихотью.

Воцареніе императрицы Елизаветы Петровны выдбинуло на поприще государственной деятельности несколько новыхъ, вовсе не извъстныхъ до того времени лицъ. Эти новички были то же люди случайные; одни — безъ всякихъ ручательствъ за ихъ способности къ веденію государственныхъ дълъ, а другіе даже съ несомнънными признаками непригодности къ занятіямъ этого рода. Такія условія не воспрепятствовали имъ, однако, стать на высокихъ ступеняхъ государственной службы, но они были безцвётные, не сдёлали ровно ничего существеннаго для своего отечества, и имена ихъ записаны въ исторіи, какъ записывають въ церковныя и монастырскія поминанія имена знатныхъ покойниковъ для того, чтобы молиться объ отпущении ихъ прегрешений вольныхъ и невольныхъ. Изъ государственныхъ дъятелей елизаветинскихъ временъ, не смотря на вст свои недостатки, выдвинулся более заметно графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ, составитель некоторыхъ «прожектовъ», имевшихъ важное для государства значеніе въ томъ или другомъ направленіи.

Вообще же должно сказать, что Екатерина II, вступившая такъ неожиданно на императорскій престоль, не могла найти хорошо подготовленныхъ государственныхъ людей и потому ей самой приходилось или отыскивать или даже подготовлять ихъ. Среди представителей тогдашняго нашего государственнаго управленія не было упрочено никакихъ честныхъ преданій и твердыхъ убъжденій, да и общій ходъ событій препятствоваль этому, потому что, какъ мы уже говорили, все зависёло оть случайностей, а не оть личныхъ достоинствъ. Въ упомянутыхъ представителяхъ господствоваль духъ ин-

тригъ и происковъ и жажда наживы; каждый, стоявшій близко къ верховной власти, старался смести съ дороги другаго не только потому, что онъ заграждаль ему ее, но и въ видахъ корысти. Въ ту пору паденіе «государственныхъ» людей сопровождалось обыкновенно конфискаціею ихъ имуществъ и потому каждый вельможа надёнися поживиться чёмъ нибудь послѣ падшаго сановника. Понятно, какой страшный омуть страстей и зложелательствъ кипъль въ средъ представителей высшей правительственной власти, къ которой пробирались прежде всего отважные и пронырливые царедворцы. Главные въ государствъ должности доставались не способнымъ, не нравственнымъ людямъ, а ловкимъ проходимцамъ, искателямъ фортуны, и этимъ объясняется недостатокъ или, върнъе сказать, совершенное отсутствие истинио-государственныхъ даровитыхъ людей во время, близкое къ воцаренію Екатерины II.

Повидимому, на нашихъ государственныхъ дъятелей той поры должень быль бы отразиться особый отпечатокъ. Въ промежутокъ времени отъ смерти Петра Великаго до вступленія на престоль Екатерины II, судьбами Россіи правили въ общей сложности, въ продолжении тридцати-трехъ лътъ, женщины, но вліяніе ихъ правленія не оставалось, какъ этого можно было бы ожидать, на лицахъ, окружавшихъ представительницъ верховной власти. За исключеніемъ, отличавшейся женственностію, а витсть съ темь и безпечностію, правительницы Анны Леопольдовны, ни Екатерина I, ни Анна Ивановна, ни даже «кроткая Елизаветь» не имъли такихъ качествъ ума и сердца свойственныхъ ихъ полу, которыя необходимы державнымъ женщинамъ для того, чтобы благотворно повліять на развитіе новыхъ чувствъ и новыхъ стремленій среди ихъ подданныхъ. Ни одна изъ упомянутыхъ владычицъ Россіи не отличалась той мягкостію, тёмъ настроеніемъ сердца, которыя могуть болве или менве двиствовать обаятельно, когда они являются выдающимися свойствами верховной повелительницы. После суроваго и утомительнаго для народа царствованія Петра Великаго, Россіи нужень быль некоторый отдыхь, и, какъ казалось, его скоре всего следовало ожидать въ ту пору, когда императорская корона сіяла на челъ женщинъ. Вышло, однако, наоборотъ.

Не говоря о кратковременномъ царствованіи Екатерины І. царствованіе Анны Ивановны оставило по себ'в тяжелую память; а главныя свойства Елизаветы, обыжновенно столь присущія женщинамъ: набожность и мелочная раздражительность, слишкомъ печально отозвались на Россіи. Ея набожность навлекла противъ раскольниковъ такія усиленныя гоненія, какихъ не испытывали они во время такъ называемой «бириновщины»; а мелочная раздражительность государыни вызвала упорную борьбу съ Пруссіею, стоившую Россіи потоковъ крови и затраты, далеко превышавшія средства и казны, и народа. Нравственная сторона представителей высшаго государственнаго управленія не могла также улучшиться въ царствованіе упомянутыхъ государынь. Онъ не подавали ни примъра справедливости, ни примъра бережливости государственной казны; фаворитизмъ, непомърная роскошь двора и обогащение любимцевъ развращали царедворцевъ, изъ среды которыхъ и выходили почти исключительно мнимые государственные люди той поры, дъйствовавше, конечно, подъ вліяніемь близкихъ имъ личностей нередко еще более темныхъ, нежели они сами. Кромъ того, и крайняя лънь Елизаветы заниматься государственными дълами, особенно въ послъдніе годы ея жизни, не могла содъйствовать возбужденію ретивости въ ея сотрудникахъ по управленію имперіею.

Вообще по отношенію къ дёловымъ людямъ Екатерина II составляеть рёзкую противоположность съ своими предшественницами. Ея умъ, ея прилежаніе къ занятію государственными дёлами, ея обращеніе съ сановниками и ея маккіавелизмъ совершенно измёнили прежнюю колею дёятельности нашихъ государственныхъ людей, и они весьма замётно оттёнились отъ тёхъ, которые въ былое время несли на себё государственную службу, или какъ представители высшаго управленія въ имперіи, или какъ ближайшіе сотрудники царствовавшихъ лицъ. Въ числё такихъ сотрудниковъ былъ и Александръ Андреевичъ Безбородко.

## III.

Изследованіе г. Григоровича подъ заглавіємъ «Князь А. А. Безбородко».— Достоинства и недостатки этого труда.— Особенность его направленія. — Учрежденіе премін графомъ Кушелевымъ-Везбородкою. — Программа академіи наукъ. — Неудобства «фамильныхъ» премій по историческимъ трудамъ. — Отзывъ г. Григоровича о своемъ трудъ. — Источники, которыми онъ пользовался.

На всё эти мысли о времени предшествовавшемъ воцаренію Екатерины II навело насъ напечатанное въ двадцать шестомъ и въ двадцать седьмомъ томахъ «Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества» за 1881 годъ общирное изследованіе г. Н. И. Григоровича подъ заглавіемъ: «Канцлеръ князь Александръ Андреевичъ Безбородко въ связи съ событіями его времени».

Если этоть обширный трудь важень по отношеню кътой извъстной, можно сказать, даже исторической личности, которою онь занимается, то вмъстъ съ тъмъ изслъдованіе г. Григоровича имъеть еще особое значеніе, такъ какъ при чтеніи его рождаются многіе вопросы и соображенія недостаточно разъясненные авторомъ или же совершенно упущенные имъ изъ виду. Такіе недостатки и умолчанія понятны и неизбъжны не только по тому, что г. Григоровичь, сосредоточивъ все свое вниманіе на избранномъ имъ лицъ, или, какъ говорили въ старину — ироъ, не могъ не пускаться въ какія-либо обобщенія или отвлеченности, но еще и по нъкоторымъ другимъ причинамъ, несомнънно повліявшимъ на складъ и направленіе всего изследованія.

Изследованіе это было представлено въ академію наукъ на соисканіе преміи, учрежденной покойнымъ графомъ Н. А. Кушелевымъ. Этотъ внукъ канцлера,—впрочемъ, не по прямой 
линіи и не по мужскому колену, а по дочери его брата,—но 
носившій фамилію Безбородко, пожертвовалъ въ 1856 году 
5,000 р. съ темъ, чтобы изъ этого капитала и изъ процентовъ 
на него учреждена была премія за «лучшее» жизнеописаніе государственнаго канцлера князя Александра Андреевича Безбородко. При этомъ академіею наукъ было постановлено, что «въ 
сочиненіи должно быть изложено съ надлежащею полнотою все,

что касается не только частной жизни князя Безбородко, но и дъятельности его какъ государственнаго человъка, въ связи съ духомъ времени и съ тъми обстоятельствами, въ которыхъ онъ находился; авторъ долженъ принять въ основаніе своего труда не одни печатные, русскіе и иностранные источники, но и архивные и вообще неизданные еще матеріалы. Всъ представленные авторомъ главные факты и соображенія должны быть подкрышены указаніемъ на источники, которыми онъ пользовался. Важнъйшіе же изъ не изданныхъ документовъ должны быть присоединены къ сочиненію въ видъ приложеній къ оному».

Нельзя сказать, что именно подразумъваль учредитель преміи подъ словами «лучшее жизнеописаніе». Разум'яль ли онъ въ этомъ случав полное безпристрастіе, двлающее историческое сочиненіе самымъ «лучшимъ» произведеніемъ такого рода, или же онъ считаль «лучшимъ» такого рода сочиненіе, которое удовлетворяя, по своей относительной полнотв и тщательной литературной отдёлкё, потребности читающей публики, могло въ извъстномъ, похвальномъ направленіи, утвердить добрую память о сродственникт и однофамильцт учредителя преміи. Какъ бы то, впрочемъ, ни было, но во всякомъ случав учрежденіе «фамильныхъ» премій за сочиненія біографій нельзя признать удобнымъ средствомъ для развитія разработки отечественной исторіи. Какъ бы ни быль прямодушенъ авторъ, пускающійся на соисканіе подобныхъ премій, онъ все-таки долженъ чувствовать свое неловкое и щекотливое положеніе, принимаясь въ сущности за заказную работу. При упомянутыхъ условіяхъ, авторъ, хотя и вполив почтенный труженикъ, не можетъ, однако, не понять, что въ концъ концовъ, цъль учрежденія преміи все-таки заключается въ восхваленіи, а по н'екоторымь обстоятельствамь и въ об'єл'вніи того, въ чью память она учреждается. Странно и непоследовательно было бы, если бы соискатель какой-либо «фамильной» преміи выставиль съ полнымь безпристрастіемь вст пороки, слабости и недостатки описываемой имъ личности, не постаравшись ослабить ихъ или не покрывъ ихъ разными добродътелями и достоинствами, хотя бы для этого и пришлось пустить въ ходъ большія натяжки. Думается также, что и учрежденіе, присуждающее подобнаго рода премію,

было бы, въ свою очередь, поставлено въ затруднительное положеніе, если бы, наприм'єрь, на соисканіе «фамильной» премін были представлены: однимъ авторомъ превосходное и по полнотъ и по изложенію изследованіе о жизни и дъятельности какого нибудь лица, но витств съ темъ съ полною правдивостію выставляющее его въ болье или менье неприглядномъ свъть; а другимъ авторомъ — сочиненіе, не отличающееся никакими особенными достоинствами, но такое, въ которомъ многое было бы прикрыто, изменено, сглажено, такъ что въ сущности оно более соответствовало бы весьма понятному желанію учредителя преміи, нежели то, на которомъ лежаль бы отпечатокъ исторической правды и явной искренности. Въ виду этого трудно рѣшить вопросъ: которое изъ двухъ произведеній самъ жертвователь призналь бы за «лучшее», и счель бы болбе достойнымъ награды, и которое изъ нихъ предпочежь бы судъ ученыхъ людей по чувству щекотливости свойственному людямъ вообще. Въ данномъ случат щекотливость эта усиливалась еще болте темъ, что дъло шло о вознаграждении труда на счеть остатковъ отъ средствъ, которыя перешли отъ князя Безбородки къ его наследникамъ. Вообще странно было бы употребить 9TH средства на осужденіе, а не на восхваленіе того лица, отъ котораго собственно они были доставлены.

Отдавая полную справедливость трудолюбію г. Григоровича и признавая за его изследованіемъ всевозможное, но во всякомъ случае, лишь относительное безпристрастіе, мы воспользуемся его сочиненіемъ для того, чтобы, во-первыхъ, ознакомиться съ жизнью одного изъ наиболее замечательныхъ государственныхъ деятелей такой блестящей поры, какою считается царствованіе Екатерины ІІ, и, во-вторыхъ, чтобъ ознакомить нашихъ читателей съ духомъ этой эпохи, отчасти на основаніи сведеній, встречающихся въ жизнеописаніи князя Безбородки, а отчасти на основаніи такихъ сведеній, которыми, по темъ или другимъ причинамъ, не воспользовался почтенный авторъ.

При этомъ мы должны упомянуть и о скромномъ его отзывъ о своемъ трудъ. Печатая свой восьмильтній трудъ «по собрані» свъдьній о жизни и дъятельности князя Безбородко,—этого, по словамъ г. Григоровича, знаменитаго и «въ высшей степени симпатичнаго русскаго сановника», авторъмежду прочимъ, замѣчаетъ, что онъ не исчерпалъ, въ предлагаемомъ трудѣ, всѣхъ источниковъ для біографіи князя Безбородко, а если онъ, г. Григоровичъ, настоящею его работою «успѣлъ только намѣтитъ вѣрный путь къ отысканію и обработкѣ новыхъ матеріаловъ и до нѣкоторой степени обрисовалъ характеръ, дѣятельность и вообще жизнъкнязя», то онъ не считаетъ потеряннымъ время, употребленное имъ на этотъ трудъ.

Кромъ русскихъ архивныхъ, а отчасти—въ небольшомъ, впрочемъ, количествъ — печатныхъ матеріаловъ, г. Григоровичъ воспользовался и иностранными печатными источниками. О значеніи и достовърности извъстій, сообщаемыхъ иностранцами, почтенный авторъ говоритъ подробно въ особыхъ примъчаніяхъ къ своему изслъдованію. Что же касается неизданныхъ извъстій о князъ Безбородкъ, которыя, надо полагать, хранятся въ архивакъ иностранныхъ государствъ, то г. Григоровичъ весьма справедливо замъчаетъ, что пользованіе ими для частныхъ лицъ сопряжено съ большими затрудненіями и расходами и, конечно, скажемъ мы, никакъ нельзя и требовать отъ него, чтобы онъ лично одолъвалъ первыя и ръшался на послъднія, занимаясь такимъ трудомъ, который не могъ достаточно вознаградить автора, не смотря на все его прилежаніе.

Не признавая изследованія г. Григоровича образцовымъ въ той области научныхъ трудовъ, къ которой оно можетъ быть причислено, нельзя не отнестись съ уваженіемъ и съ благодарностію къ его многолетней работе. Вообще при настоящемъ состояніи нашей исторической литературы трудъ г. Григоровича весьма полезенъ.

Этимъ мы оканчиваемъ нашъ общій критическій отзывъ и перейдемъ къ содержанію изслъдованія.

## IV.

Происхожденіе свътивнико княви Везбородки. — Его польскіе предви. — Объясненіе его фамильнаго прозвища. — Малороссійская шляхта. — Участіе поляковъ въ освобожденіи Малороссіи няъ-подъ власти Польши. — Отношеніе малороссовъ къ Великой Россіи. — Поднятыя противъ нихъ гоненія. — Непріязнь къ нимъ великоруссовъ. — Постепенное появленіе малороссовъ въ Великой Россіи. — Духовныя лица изъ малороссіянъ. — Возвышеніе Разумовскаго. — Уклончивость малороссовъ отъ сношеній съ великоруссами. — Замічательныя уроженцы Малороссіи: святые угодники, ієрархи, фельдмаршалы, канцлеры, министри, писатели и ученые.

Изследованіе г. Григоровича начинается обычнымъ пріемомъ жизнеописателей, а именно упоминаніемъ о предвахъ и родителяхъ светлейшаго князя Безбородки. Такой пріемъ хотя уже и слишкомъ устарейль, но все-таки нельзя отрицать его безусловно вообще и въ особенности въ примененій къ такой личности какъ Безбородко, безвестное ими котораго, и притомъ не съчисто-русскимъ прозвищемъ, появилось впервые въ нашихъ историческихъ сказаніяхъ только при немъ самомъ. Крометого, самое происхожденіе Безбородки, какъ природнаго малоросса или, по-просту, «хохла», нопавшаго въ число русскихъ сановниковъ, требуетъ, по нашему миёнію, некоторыхъ дополненій и поясненій, не встрёчающихся въ изследованія г. Григоровича.

«Безбородко, какъ и многіе другіе, стажавніе себѣ славу на Руси—говорить г. Григоровичь—не богаты редовитостью. Происхожденіе ихъ прикрывается какими-то полубаснословными преданіями. Офиціальный источникь о дворянскихь родахъ «Общій Гербовникь Россійской Имперіи», производить фамилію Безбородковь оть польскаго рода Ксёнжинцкихъ, но о родѣ этомъ дошли до насъ самым незначительным извѣстія. Въ «Когопа Polska» упоминается, подъ 1595 и 1598 годами, что Кзіагівкі, подъ которыми извѣстны были предки Безбородковъ герба Озіоја, и Кхіагенскі, когда находились въ Польшѣ, жили въ воеводствѣ Остржетовскомъ. Обѣ эти фамилій составителемъ «Когопа» отиѣчены астериками, т. е. условнымъ знакомъ угасшихъ въ Польшѣ фамилій, причемъ послѣдняя изъ нихъ значится прекратившеюся уже послѣ

Брестской уніи. Въ отечественныхъ памятникахъ встръчается имя Демьяна Ксенжницкаго въ первые годы гетманства Богдана Хмельницкаго. Въ это именно время Демьянъ Ксенжницкій владъть помъстьемъ въ Переяславскомъ увядъ, Полтавской губерніи. Онъ служиль въ малороссійскомъ войскъ и участвоваль въ походъ противъ Польши. Существуеть разсказъ, что въ одной схваткъ Демьяну Ксенжницкому отрубили подбородокъ и съ тъхъ поръ стали его называть «безбородымъ». Впослъдствіи это прозвище перешло къ его потомкамъ, что въ духъ Малороссіи, гдъ, по словамъ г. Григоровича, постоянно давали другь другу прозвища, заимствуя ихъ отъ случайныхъ обстоятельствъ ежедневной жизни».

Въ такомъ происхождении Безбородковъ отъ Ксенжницкихъ мы не видимъ никакихъ «полубаснословныхъ преданій». Теперь извъстно-и не изъ польскихъ, а изъ русскихъ источниковъ, а именно изъ донесенія думнаго дьяка Григорія Купакова царю Алекстю Михайловичу, -- что въ войскт гетмана Богдана Хмельницкаго было 6,000 банитовъ, т. е. польскихъ шляхтичей, приговоренныхъ по суду къ изгнанію изъ отечества за разные проступки, преимущественно же за своеволіе и буйство. Люди эти были отчаянные головор'взы и храбро дрались противъ своихъ соотчичей, защищая Украйну отъ ихъ господства. Такимъ образомъ оказывается, что Малороссія своимъ освобожденіемъ изъ-подъ власти Польши обязана въ весьма значительной степени самимъ же полякамъ. Эти поляки остались въ Малороссіи, служили въ тамошнемъ войскъ и за походы и военныя заслуги противъ поляковъ и турокъ получали на Украйнъ «маетности», т. е. помъстья, такъ что Малороссія, по присоединеніи ея къ Россіи, гораздо болъе ополячилась, нежели она ополячивалась въ то время, когда находилась подъ верховною властью Ручи Посполитой. Сражавшіеся за освобожденіе Малороссіи польскіе банитышляхтичи обратились въ мъстныхъ «пановъ» и казаковъ. Они приняли православіе, нъкоторые изъ нихъ удержали свои старинныя польскія фамиліи, а другіе перем'внили ихъ на малороссійскія прозвища, но вообще почти все старинное малороссійское шляхетство, или нынѣшнее дворянство, не туземнаго, а польскаго происхожденія. Къ числу такихъ родовъ принадлежаль и угасшій нын'в родь Безбородковъ.

Что касается малороссійскаго происхожденія Безбородки по отношенію къ его необычайному возвышенію какъ русскаго сановника, то по поводу этого мы считаемъ не лишнимъ сказать слёдующее.

Тотъ способъ освобожденія Малороссіи изъ-подъ власти поляковь, о которомъ мы упомянули выше, должень быль указывать, что при водвореніи тамъ такой безпокойной примёси, какою были баниты-шляхтичи, тёсное и прочное соединеніе Малой Руси съ Великою не было надежно. Въ 1654 году малороссы присягнули на вёрность царю московскому, а спустя только четыре года послё этого, они бились уже съ царскою ратью подъ Конотопомъ. Вообще Украйна, по тогдашнему выраженію «шаталась», и царь Алексёй Михайловичь не надёляся удержать ее въ своемъ подданстве, намёреваясь снова уступить ее полякамъ.

Измъны гетмановъ возбуждали въ Москвъ сильное недовъріе къ малороссамъ или «черкасамъ», какъ ихъ прежде называли въ Москвъ. Въ добавокъ къ этому, до второй половины прошлаго столетія великоруссы смешивали ихъ съ поляками. Судя, однако, по прежнимъ временамъ, можно было предвидъть, что малороссы, въ свою очередь, рано или поздно, но проберутся въ Великую Русь на государственныя верхушки. Уже въ XIII столътіи туда стали пробираться разные иноземцы, и изъ нихъ образовалось ядро русскаго боярства, потомки котораго нынё составляють коренное великорусское дворянство. Это ясно изъ того, что въ «Бархатной Книгъ» дворянскихъ родовъ не встръчается, за исключеніемъ Рюриковичей, ни одного чисто-русскаго рода, а всъ роды значатся происходящими оть вытажихъ въ Русь иноземпевъ. Въ XVI столетіи въ Москве оказывали особый почеть татарской знати. Ивань IV, при разлёденіи госуларства на опричнину и земщину, поставиль для последней въ цари крещенаго татарина, а царь Борисъ Годуновъ быль потомокъ татарскаго мурзы Чета. Въ половинъ XVII въка самыя видныя мъста среди боярства занимали потомки недавно крещенныхъ татаръ, удачно мъстничествуя съ давнишними московскими боярскими родами. Со времень Петра Великаго на высшихъ государственныхъ должностяхъ стали у насъ являться, между прочими, иноземцы преимущественно нѣмецкаго

происхожденія, но до малороссовъ такая череда еще не доходила. Петръ вообще — а за измѣну Мазепы въ особенности — не любиль ихъ и не довѣряль имъ, а князь Меньшиковъ самовластно и жестоко распоряжался въ Малороссіи, да и вообще великорусское начальство давило малороссовъ, но тѣмъ не менѣе они успѣли найти для себя пути, пробравшись въ бѣлое и черное духовенство и даже на святительскіе престолы въ Великой Россіи.

Здёсь при Петръ Великомъ самыми видными представителями православной церкви были малороссы: Өеофанъ Прокоповичъ, Стефанъ Яворскій, Бужинскій и Надаржинскій, царскій духовникъ и вм'єсть съ тымь лихой царскій собутыльникъ. Въ послъдующее время такое положение малороссовъ въ великороссійскомъ церковномъ управленіи продолжалось: Өеодосій Яновскій и Амвросій Юшкевичь, в'внчавшій на царство императрицу Елизавету, были представителями древней новгородской епархіи, отецъ Дубянскій находился при Елизаветь духовникомь и имъль на нее огромное вліяніе. Мало того, даже въ древней великорусской святынъ-въ Троицко-Сергіевской даврѣ монахи изъ малороссіянъ взяли первенство надъ монахами изъ уроженцевъ Великой Россіи. Объясненіе такого перевъса очень просто: представители малороссійскаго духовенства были, по ихъ образованію, несравненно выше представителей великорусского, такъ какъ разсадникомъ перваго была извъстная въ то время своею ученостію кіевская духовная академія, да и кром' того многіе изъ малороссовъ, вступавшихъ въ монашество, обучались за границею, гдъ они кромъ общирныхъ какъ общихъ, такъ и богословскихъ познаній, пріобрътали еще и мірскую ловкость, и внъшній лоскъ католическаго духовенства.

Между тъмъ область государственнаго управленія оставалась пока не доступна для малороссіянь, не попадали они и въ число царедворцевъ. Къ нимъ, не смотря на то положеніе, какое они успъли занять въ церковномъ управленіи, относились крайне недружелюбно и недовърчиво сперва въ Москвъ, а потомъ и въ Петербургъ. Минихъ, имъвшій такое сильное вліяніе при Аннъ Ивановнъ, и полновластный Биронъ ненавидъли ихъ и они нигдъ не могли имъть хода. Вообще до воцаренія Елизаветы Петровны малороссы не занимали въ

Великой Россіи никакихъ видныхъ мъстъ. Съ возвышеніемъ при дворѣ Алексѣя Разумовскаго участь малороссовъ нѣсколько измънилась, но, не смотря на всю его силу, и при немъ никто изъ нихъ особенно не выдвинулся. Разумовскій чрезвычайно любиль свою родину и постоянно заботился о благосклонномъ къ ней вниманіи со стороны государыни. Онъ также покровительствоваль своимъ землякамъ, но не выводиль ихъ въ люди. Одною изъ причинъ этому могла быть уклончивость самихъ малороссіянь оть сближенія съ великоруссами. Они предпочитали оставаться на родинъ и, пользуясь сильнымъ вліяніемъ Алексвя Разумовскаго, хлопотали о поддержаніи ея правъ и вольностей, а также о томъ, чтобы устроивать свои личныя, преимущественно поземельныя дёла, такъ какъ вопросъ о правъ малороссійскаго шляхетства и казаковъ на владение землями, розданными отъ гетмановъ и полковаго старшины, быль чрезвычайно шатокъ, особенно при тъхъ притязаніяхъ на собственность этого рода, какія къ ней предъявляли великорусскіе вельможи, а между ними князь Меншиковъ и фельдмаршалъ графъ Минихъ, а слъдомъ за ними и другіе, менъе крупные люди.

По мъръ сближенія Малой Россіи съ Великою, первая доставляла последней заметныхъ лицъ изъ числа своихъ уроженцевъ. Такъ, она доставила великорусскому духовенству краснор вчивых пропов вдниковъ, а многихъ ученыхъ и церкви достойныхъ іерарховъ изъ которыхъ двое: Дмитрій, архіепископъ ростовскій и Инновентій, архіепископъ сибирскій причислены къ лику святыхъ. Изъ малороссіянъ были два генераль-фельдмаршала: графъ Гудовичь и князь Паскевичъ, стяжавшіе этоть высокій сань военными доблестями, и четыре, если присоединить къ нимъ двухъ графовъ Разумовскихъ, людей случайныхъ, не бывавшихъ не только на войнъ, но и на войсковыхъ парадахъ. Изъ малороссіянъ вышли двое государственныхъ канцлеровъ: свётлейшій князь Безбородко и князь Кочубей. Не мало было представителей этой народности и въ числъ доблестныхъ русскихъ военноначальниковъ, какъ напримъръ: прославившійся графъ Милорадовичъ, Котляревскій, Капцевичь, Лисаневичь и многіе другіе. Изъ малороссіянь были министры: графъ Завадовскій, Трощинскій и Вронченко, а также не мало разныхъ второстепенныхъ са- новниковъ. Графъ Сперанскій, сынъ священника Владимірской губерніи, притяваль, на словахь, на происхожденіе изъ малороссійскаго шляхетства. Къ извъстнымъ русскимъ литераторамъ изъ малороссіянъ принадлежать: Богдановичь, Кап-Гнъдичь, Хмельницкій и Гоголь-Яновскій, первостепенныхъ ученыхъ, пользовавшихся славою H ВЪ Европъ-знаменитый математикъ Остроградскій. Нельзя сдълать однако обратно такой же посылки по отношенію Велиотдъльности государкой Россіи къ Малой, такъ какъ въ ственныхъ людей собственно для этой последней первая не доставляла. Съ нъкоторымъ, впрочемъ, уклоненіемъ отъ такого обобщенія можно, пожалуй, указать на фельдмаршала графа Румянцева, управлявшаго въ теченіе нісколькихъ лътъ Малороссіею и оставившаго тамъ послъ себя добрую память. Что же касается литературы, то изъ великоруссовъ никто не только не сдёлаль никакого вклада въ литературу малорусскую, но даже и не занимался ею, и обыкновенно относились къ ней съ пренебреженіемъ и, пожалуй, съ чувствомъ враждебности.

Первымъ по времени замъчательнымъ государственнымъ человъкомъ въ Россіи изъ украинскихъ уроженцевъ былъ Безбородко.

٧.

Родитель Везбородки. — Его «сентименты» и взяточничество. — Дётство будущаго князя. — Его воспитаніе. — Кіевская духовная академія. — Вступленіе въ службу. — Покровительство Румянцева. — Участіе въ турецкой войнь. — Назначеніе его полковникомъ кіевскаго малороссійскаго полка. — Опредъленіе ко двору Екатерины. — Сообщеніе маркиза Палеро. — Влагосклонность Екатерины къ Везбородкь. — Желаніе его получить ранговыя деревни. — Ихъ значеніе. — Литературные труды Безбородки. — Занятіе винокуреніемъ. — Пожалованіе крестьянъ. — Его разсчетливость и способности. — Доклады императриць.

Демьянъ Ксенжницкій, который, какъ мы уже говорили, получилъ прозвище «безбородаго» или «Безбородко» передаль это прозвище единственному сыну своему Ивану, который, вмъстъ съ тъмъ, наслъдовалъ и отцовское имъніе въ Переяславскомъ повътъ.

Андрей Безбородко быль человёкь, безь всякаго сомнёнія, очень не глупый и ловкій, и умёль заискивать благорасположеніе тогдашнихъ правителей Малороссіи, которые, между прочими похвалами въ его пользу, свидётельствовали, что онь отличался «благонамёренными сентиментами» и благодаря этому успёль занять важную въ Малороссіи должность «генеральнаго писаря», которая приблизительно соотвётствуеть должности государственнаго секретаря.

Андрей Безбородко, отецъ будущаго государственнаго канцлера и свътявишаго князя, отличался впрочемъ непомърнымъ взяточничествомъ. Онъ раздавалъ должности за деньги и чтобъ усилить свои расходы по этой статьв, придумываль множество новыхъ должностей. Хотя вследствіе отправленнаго доноса, Безбородко и лишился своего мъста, но, благодаря заступничеству гетмана Разумовскаго, дёло кончилось пользу обвиняемаго: ему была предоставлена прежняя должность, а доносчикь, по словамь «Записокъ» Я. Марковича, былъ «лишенъ сотничьяго чина, чести и 100 ударовъ кіями взяль», т. е. получиль сотню палокь. Не смотря, однако, на такое оправданіе Андрея Безбородки и наказаніе его противника, чрезмърное его взяточничество, по свидътельству «Очерковъ малоросійскихъ фамилій» А. М. Лазаревскаго, не подлежить ни малъйшему сомнънію. При покровительствъ Разумовскаго, Безбородко достигъ еще высшей должности должности генеральнаго судьи, соотвътствующей званію министра юстиціи, но императоромъ Петромъ III быль этой должности уволень въ отставку. Отъ брака съ Евдокіею Михайловной Забъло, дочерью генеральнаго судьи, Безбородко нить трехъ сыновей и трехъ дочерей. Старшимъ изъ сыновей быль Александръ, родившійся въ Глуховъ 14-го марта 1747 года, по опредъленію г. Григоровича, хотя означенные число и годъ могутъ считаться сперными, и на основаніи другихъ указаній, сдёланныхъ самимъ же авторомъ, время рожденія Безбородки можеть быть отнесено къ 17-го марта 1745 года.

О дътствъ будущаго сановника никакихъ извъстій не сохранилось. «Когда уже, говоритъ г. Григоровичь—настало время садить (?) мальчика за букварь, отецъ, мало занятый службою, обратилъ все вниманіе свое на воспитаніе сына.

Следуя древнему правилу воспитанія, онъ самъ началь учить его славянской грамоте, переходя отъ букваря къ «Часо-слову» и, наконецъ, «Псалтырю».

«Какъ скоро — говорить нёсколько далёе г. Григоровичь, — научиль Безбородко своего сына хорошо читать, онъ преимущественно сталь занимать его чтеніемъ Библіи. Говорять, что молодой Безбородко должень быль три раза прочитать отцу всю Библію сначала до конца. Не выдавая этого факта за несомнённый, должно замётить, что изъ писемъ А. А. Безбородки видно дёйствительно близкое знакомство съ Библіею, такъ какъ нерёдко и всегда кстати, онъ приводиль тексты Священнаго Писанія въ своихъ письмахъ, но съ другой стороны не видать, чтобы онъ гдё нибудь вспомниль самъ о такомъ тщательномъ изученіи Библіи, какъ, напримёръ, писаль онъ къ отцу, вспоминая о полученныхъ отъ него наставленіяхъ въ «отечественной исторіи».

Мъстомъ для усовершенствованія въ наукъ своего сына Безбородко избраль кіевскую академію, которая въ то время была средоточіемъ умственнаго образованія не только для малороссіянъ, но даже и многихъ великоруссовъ. Составители исторій этого учрежденія, для поддержанія его знаменитости, утверждаютъ, что Безбородко окончилъ полный курсъ академіи, но въ архивъ этой академіи нътъ о томъ никакихъ свъдъній и поэтому, какъ надобно полагать, Безбородко не былъ настоящимъ воспитанникомъ кіевской академіи, а только, въ качествъ бурсака, посъщалъ тамошнія лекціи.

Въ 1765 году Безбородко оставиль академію и поступиль на службу въ званіи «бунчуковаго товарища». Званіе это предоставлялось обыкновенно молодымъ людямъ изъ изв'єстныхъ малороссійскихъ фамилій. Пожалованный этимъ званіемъ долженъ быль находиться въ военное время при гетманѣ, а въ мирное время жилъ дома безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій, но отецъ Безбородки, пользуясь своими отношеніями къ графу Румянцеву, управлявшему тогда Малороссіею, опредѣлилъ своего сына въ его канцелярію.

Румянцевъ вскор в заметиль способности молодаго чиновника, приблизиль его къ себе и не оставляль безъ занятій. Здёсь Везбородко пріобрёль впервые навыкъ къ служебной

дъятельности, а отчасти и къ дъловой перепискъ. Онъ обращалъ на себя особенное вниманіе своею необыкновенною памятью, которая для дъловаго человъка составляетъ, конечно, одну изъ главныхъ способностей.

Въ 1768 году, по случаю разрыва Россіи съ Турцією, Безбородко, сопровождая Румянцева, отправился на мъсто военныхъ дъйствій, и Румянцевъ предоставиль Безбородкъ начальство надъ однимъ изъ двухъ малороссійскихъ полковъ, входившихъ въ составъ второго корпуса, предводимаго Румянцевымъ. Во время войны онъ, по выраженію, встръчающемуся въ его письмахъ, жилъ «благополучно и здоровъ», «при тысячь способовь, удобныхь въ меньшихь чинахъ производиться далёе». О службе своей въ это время самъ Везбородко писаль впоследствии императору Павлу следующее: «Командуя сперва малороссійскимъ и нъжинскимъ полкомъ, а потомъ, имън подъ начальствомъ лубенскій, миргородскій и компанейскіе полки, находился вы походахь на Бугв и между Вуга и Дибстра. По назначении графа Румянцева къ предводительству первою армією, переведень я туда и, будучи при немъ безотлучно, находился въ сраженіяхъ: 4-го іюня, не доходя ръки Ларги; 5-го-при атакъ турками авангарда праваго крыла; 7-го-въ баталіи при Ларгв, гдв я, по собственной моей охотъ, быль при передовыхъ корпусахъ, 21-го — при славной кагульской баталіи; 1773 года за Дунаемъ, и 18-го іюля при штурмъ наружнаго силистрійскаго ретрашемента».

Находясь въ эту войну при войскахъ, Безбородко вмёстё съ тёмъ дёйствоваль и по письменной части, такъ какъ Румянцевъ ввёрилъ ему переписку и особенно «многія се-кретныя и публичныя дёла и коммисіи».

Когда въ деревенькъ Кучукъ-Кайнарджи открылись съ Турціею переговоры о миръ, то на Безбородку, по особой довъренности къ нему главнокомандующаго, была возложена забота о драгоцънныхъ вещахъ и брилліантахъ, назначенныхъ въ подарки турецкимъ уполномоченнымъ.

Не смотря на свою близость къ Румянцеву и на дѣятельную службу, Безбородко подвинулся въ чинахъ очень мало. Хотя онъ и командовалъ разными полками, но имѣлъ только чинъ коллежскаго ассесора, т. е. состоялъ не болѣе какъ въ маіорскомъ рангв. Это было ему прискорбно и онъ, желая подкрѣпить ходатайство о немъ Румянцева, обратился къ Потемкину, прося о пожалованіи его въ полковники въ малороссійскій кіевскій полкъ. Ходатайство это было уважено, и, 22-го марта 1774 года, Безбородко получилъ желанные имъ чинъ и должность.

При заключеніи кучукъ-кайнарджійскаго мира Румянцевь въ «полномъ признаніи усердія» близкихъ ему людей, а между ними и Безбородки, испрашивалъ «отъ высочайщихъ матернихъ щедротъ ея императорскаго величества воздаянія ихъ заслугамъ».

Между тёмъ императрица, съ одной стороны, имёя нужду въ способныхъ и дёловыхъ людяхъ, съ другой стороны — какъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ» Грибовскій, — замётивъ въ донесеніяхъ Румянцева болёе складу, чёмъ въ реляціяхъ семилётней войны Бестужева и Апраксина, просила фельдмаршала порекомендовать ей нёсколько человёкъ, способныхъ къ занятію должности секретарей.

Есть свидётельство — добавляеть г. Григоровичь, — что графъ Румянцевъ, представляя императрицё Безбородку, сказаль: «представляю вашему величеству алмазъ въ корт вашъ умъ дастъ ему цёну».

Изъ числа находившихся въ 1775 году при императрицъ секретарей, бывшихъ «у принятія челобитенъ», тайный совътникъ Стрекаловъ получиль новое назначеніе, а коллежскій совътникъ Козицкій быль уволенъ въ отставку. На ихъ мъста были опредълены: Завадовскій и Безбородко.

Совершенно противоположный разсказь объ опредёленіи Безбородки ко двору встрічаєтся въ депеші сардинскаго посланника маркиза де-Палеро, который находился въ Россіи съ конца 1783 по 1789 годъ. «Первый шагъ Безбородко на поприщі службы — пишеть маркизъ — быль въ штаті фельдмаршала Румянцева, въ должности секретаря; по заключеніи мира въ Кайнарджи, этоть великій полководець, зная, что никто лучше Безбородки не быль въ состояніи исполнить трудное порученіе, послаль его въ Петербургь, оть своего имени, для отчета въ огромныхъ суммахъ, которыми располагаль во время войны. Исходъ оправдаль этоть выборъ: г. Безбородко не только окончиль это важное дёло къ

удовлетворенію всёхъ заинтересованныхъ сторонъ, но, имёвъ случай работать лицомъ къ лицу съ ея величествомъ, въ продолженіи этой трудной очистки счетовъ, успёлъ такъ понравиться государынё, что она, желая приблизить его, назначила его въ число своихъ секретарей по особымъ дёламъ и по прошеніямъ. Прежде чёмъ идти далёе, не оставлю сказать, что въ совещаніяхъ, ознакомившихъ царицу съ этимъ ловкимъ человёкомъ, не всегда, какъ говорили, дёло шло о денежныхъ разсчетахъ. Но этотъ фактъ ничёмъ не доказанъ и если онъ вёренъ, то это будетъ новымъ доказательствомъ своенравія любви: ибо Безбородко далеко не красивъ собою».

Есть еще и третье объясненіе успъховъ Безбородки при дворъ. Сослуживецъ Безбородки по коллегіи иностранныхъ дълъ Малиновскій, въ рукописныхъ своихъ замъткахъ говориль, что товарищъ Безбородки П. В. Завадовскій, будучи въ случаъ, помогалъ ему, и онъ, сдълавшись секретаремъ императрицы, пріобрълъ ея довъренность и уваженіе.

Какъ бы то, впрочемъ, ни было, но нельзя не признать, что первый шагъ на будущей своей блестящей службъ, Безбородко сдълалъ не въ силу своихъ только личныхъ достониствъ, но и благопріятствовавшей ему придворной обстановки того времени.

Изъ писемъ Везбородки къ его отцу видно, что онъ былъ чрезвычайно доволенъ своимъ новымъ положеніемъ «ибо,— какъ онъ пишеть—кромѣ почестей и выгодъ съ оною должностію соединенныхъ, и труда по оной съ силами соразмѣрнаго, образъ особливо ласковыхъ и милостивыхъ поступковъ государыни мѣсто сіе дѣлаетъ мнѣ пріятнымъ».

Первою заботою ловкаго хохла въ Петербургъ было научиться по-французски, такъ какъ французскій языкъ господствовалъ при дворъ императрицы Екатерины. Безбородко пріъхавъ въ Петербургъ 30-ти лътъ, не зналъ никакого иностраннаго языка, кромъ латинскаго, но въ два года выучился сперва по-французски, потомъ по-нъмецки, а потомъ и поитальянски. По замъчанію А. И. Тургенева, «Безбородко изучилъ французскій языкъ превосходно, но говориль не хорошо и съ запинаніемъ; онъ поздно началъ изучать сей языкъ». Да и по-русски онъ всю жизнь говориль съ малороссійскимъ акцентомъ, обыкновенно весьма забавнымъ для великорусскаго уха.

Затъмъ у г. Григоровича идутъ разсказы о необычайной памяти Везбородко, изумлявшей императрицу.

Занявши видное мъсто при дворъ, Безбородко, по словамъ его жизнеописателя, началъ со всъмъ усердіемъ заботиться о томъ, чтобы быть достойнымъ этого положенія какъ въ глазахъ императрицы, такъ и всего столичнаго общества, или, говоря яснъе, сталъ думать о томъ, какъ бы не только упрочиться на настоящей своей должности, но и подвигаться далъе. Самъ г. Григоровичъ по поводу такихъ заботъ замъчаетъ: «нътъ сомнъпія, что для достиженія того предстояло употребить много усилій, заботъ и всевозможныхъ изворотовъ, доходящихъ порою до мельчайшихъ разсчетовъ». Какъ человъкъ практическій, Безбородко понялъ, что въ его положеніи прежде всего нужны денежныя средства и онъ принялся клопотать о сохраненіи за нимъ, какъ за полковникомъ кіевскаго полка, деревень и объ увеличеніи ихъ новыми прибавками.

Подробный изследователь жизни канцлера не говорить ничего о значеніи деревень, которыя хотёль удержать за собою Безбородко, а между тёмь, оно было чрезвычайно важно, потому что на владёніи такими деревнями основывался главнымь образомь не только экономическій, но и государственный быть страны, хотя политически и несамостоятельной, но удерживавшей свой прежній, обособившійся строй. Съ своей стороны мы сдёлаемь на счеть этого нёкоторыя пополненія.

При гетманскомъ правленіи въ Малороссіи, всё власти, начиная съ главы этого правленія, были выборныя и всё служащія лица, какія бы должности ни занимали, входили въ составъ войсковаго управленія. Послё лицъ общаго или «генеральнаго» управленія первыми лицами были полковники. Они завёдывали округами, въ которыхъ состояли не одни только военно-служащія силы и казаки, но и все м'єстное населеніе и такой округъ назывался по м'єсту пребыванія полковника такимъ-то «полкомъ». Такъ, были полки: кіевскій, н'єжинскій, стародубовскій и другіе. Общее число населенія простиралось въ каждомъ полку до 150,000 душъ мужскаго

пола. Полковникъ заведываль не только военною частью, но и ръшаль окончательно гражданскія и уголовныя дъла. Подъ ближайшимъ начальствомъ полковника, какъ бы въ качествъ его помощниковъ, находились сотники; завъдывавшіе особыми участками, въ которыхъ населеніе простиралось обыкновенно свыше 10,000 душъ. Способъ вознагражденія за войсковую службу въ Малороссіи быль сходень съ пом'єстною системою въ Великой Россіи. Денежнаго вознагражденія за службу не полагалось, а предоставлялись служащему, временно «на урядъ» мъстечки. слободы, деревни или «маетности» «грунты», называвшіеся впоследствіи ранговыми, т. е., предназначенными въ извъстномъ размъръ на содержание лицъ того или другаго ранга. По своей значительности послъ маетностей, предназначенныхъ на гетманскій «урядъ», первыми были полковничьи. Онв въ некоторыхъ полкахъ состояли изъ 500 крестьянскихъ дворовъ, разныхъ угодій, мельницъ и шинковъ, и давали большія денежныя доходы, независимо отъ снабженія временнаго ихъ владёльца всевозможнымъ хозяйственнымъ продовольствіемъ.

При уничтоженіи Екатериною гетманскаго правленія, эти «ранговыя маетности» сдёлались предметомъ самыхъ усиленныхъ исканій. Лица, владівшія ими только временно, принялись хлопотать о томъ, чтобы укрепить ихъ за собою не только пожизненно, но и потомственно. Такая попытка удалась прежде всего последнему малороссійскому гетману, графу Кириллъ Григорьевичу Разумовскому, за которымъ Екатерина наслъдственно утвердила всъ маетности, предназначенныя на гетманскій урядъ, а между ними и прежнюю «резиденцію» гетмановъ городъ Батуринъ. Такія пожалованія должны были чрезвычайно уменьшить въ Малороссіи ту поземельную собственность, которая, по уничтоженіи гетманства, должна была перейти въ распоряжение государственной казны. По всей въроятности, Екатерина II ръшилась на это въ виду двухъ удобствъ: во-первыхъ, закръпощенія огромнаго числа людей посполитыхъ или крестьянь за помещиками, власть которыхъ исходила бы не отъ гетмановъ, но непосредственно отъ русскихъ государей, и во-вторыхъ — возможности жаловать въ Малороссіи, безъ стесненія, вотчинами и сановниковъ великорусскаго происхожденія.

Изъ письма Безбородки видно, какъ онъ лакомился на эти маетности и на прибавку къ нимъ еще новыхъ. Онъ писалъ: «на случай, еслибы подался оный къ полученію изъ оныхъ въ вёчное владёніе, по малому числу, сходно было мнё къ Козарамъ, Иржовцамъ, а Котову просить грунты Гарбувинскіе, Остерскіе, Кабижскіе и Бобровицкіе. Остерскіе и могуть быть присовокуплены подъ титуломъ просто грунтовь и угодій, на урядъ принадлежащихъ, такъ какъ и Кабижскіе, ибо оба сіи мёста не всё урядовыя, но въ первомъ магистратъ, а во второмъ помёщикъ». Изъ этого видно, что Безбородко хотёлъ прихватить кое-что и лишнее сверхъ ранговыхъ помёстій, пріотнявъ земли и у магистрата и у помёщика, хотя въ другихъ письмахъ намёреніе это и не препятствовало ему заявлять, что онъ ничего чужаго не желалъ.

Въ первый годъ своего пребыванія при дворъ императрицы, Безбородко, при разнообразныхъ занятіяхъ и работахъ, находиль время заниматься и литературнымъ трудомъ. Памятникомъ этого рода останись: 1) «Картина или краткое извъстіе о россійскихъ съ татарами войнахъ и дълахъ наченшихся, т. е. начавшихся, въ половинъ десятаго въка и почти безпрерывно чрезъ восемьсоть лъть продолжающихся» и 2) «Лътопись Малыя Россіи». Кромъ того, онъ въ это же время занимался особымъ трудомъ, который можно озаглавить: «Хронологическая таблица замізчательній шихъ событій царствованія Екатерины II». При этомъ послёднемъ трудів, Безбородко, безъ всякаго сомненія, метиль въ верную цельпольстить славолюбію государыни, перечисливь ея деянія. Императрица дъйствительно обратила вниманіе на трудъ Безбородки, но въ то же время нашла, что тамъ не указано о работахъ въ Ригв на Двинв, между темъ какъ, по ея замвчанію, работы эти были не бездёлица. Въ слёдующемъ году, сообщая Гримму объ упомянутомъ трудъ Везбородки и представляя общіе выводы, Екатерина въ письм' своемъ добавляеть: «ну, милостивый государь, какъ вы нами довольны? Не были ли мы лѣнивы?»

Къ исходу 1778 года, положение Безбородки при дворъ окончательно упрочилось, но, вмъстъ съ тъмъ, онъ для разживы началъ заниматься винокурениемъ. «Прямая надобность—писалъ по поводу такихъ занятій Безбородко—убък-

даеть браться за подобиме проимсты, ибо и теперь то же скажу, что служба наша правуна и ведна. Во не скоро повезна бываеть, а представлять у двора приличную функція фетуру домильно надобно наделения нь такжь месть, где что щагъ ступить, то и власить надобио. Вироченъ, и не могу довольно нахваниться свениь пребываниемь зуйсь. Ея випературское величество отъ дви въ день умножаеть во инф свою померенность. Для собственного вешего значия скажу. LAGEL HE EDUCINE CETO BY CAMPADRALECTRO, UTO MERIE BEE HYDRERA и дворь видить, яко верваго си секретари, потому что чрезь MORE PARKE RELAXED AREAS: COMMORA, COMPORA, MINOCEPARRIMENTS AREAS. не включая и самых секретийникъ, адинралиейскія, учрежденія нам'ячничествь по новому образну, да и большая часть дъль: отзывали своими веоднократно встать знативнить и приближенными изразить изволить свое отминее по мет блиго-Bolichie ir Verzeenie no tryganie monte. Zora a nu maliaro compethis he maked. The m camped cympermentary beginnis off Melpoyes ex oxidate lolineus. Bo il tande minetimoe de pasсужденія меня обращеніе есть величайших для меня одобрешемъ и ученениемъ.

Не смотря на близость Бенбородки къ государьную онго въ продолжение трехубунато пребышания при двору оставался пиномъ малочиновнымъ и голько 1-го янивря 1779 года быль произведень изъ полновниковъ из бригадиры. Тенеръ главново заботово Бенбородки было: удержить за собово ранговым имънія и распирить предпринятое имъ минисурение. Не прошлю и трехъ масящень со дня производства Бенбородки из бригадиры, какъ ему поладовала инперагрица из Балорусіи за его «ревностную службу» 1.222 дуния, «кроит жидовь». живникъ нь этихъ волюстихъ.

По поводу такого пожалованія не лимник будеть привести как письма Безбородки ка отну нісколько строка, показыванопихъ вислядь его на интрадкі таконо рода, и его разучетливость. «Не сийль и отлучно такономъ неворомъ въ Малой Россіи: надвежало бы туть общійнь кого нибуль изъ своей собраніи, вопреки сему симпенийний правилу. чтобъ никому того не ділить, чего себі не желень. Своихъ ве урадовыхъ и для того не памель нь часло, что гуть и выперыння было бы не менего, пое они переизнали бы голько натуру, а доходы все тё же остались бы. Владёть ими можно спокойно, покуда миё прилично остаться въ чинё военномъ; ибо не только бригадиръ, но и генералъ-маіоръ можетъ быть подобнаго полку полковникомъ; а ежели какая либо реформа случится, то я не думалъ бы, чтобъ встрётилась трудность въ полномъ тёхъ маетностей присвоеніи».

Безбородко воспользовался своимъ служебнымъ положеніемъ для того, чтобъ обезпечить пожалованное ему им'вніе отъ тяжбъ и расхищеній, такъ какъ полоцкій губернаторъ «взялся защищать им'вніе отъ обидъ и распорядить въ немъ первое хозяйство».

Между тёмъ значеніе Безбородки, какъ человёка дёловаго, усиливалось. По словамъ Гельбига: «никто изъ государственныхъ министровъ не могъ, даже въ труднёйшихъ случаяхъ и по какой бы-то ни было отрасли государственнаго управленія, представить государынё такого яснаго доклада, какъ Безбородко. Однимъ изъ главнёйшихъ его дарованій было искусство въ русскомъ слогѣ. Когда императрица давала ему приказаніе написать указъ, письмо, или что-либо подобное, то онъ уходилъ въ пріемную и, по разсчету самой большой краткости времени, возвращался и приносилъ сочиненіе, написанное съ такимъ изяществомъ, что ничего не оставалось желать лучшаго».

Съ своей стороны и маркизъ де-Палеро оставилъ замътку, изъ которой видны какъ то положение, какое занималъ при императрицъ Безбородко, такъ и общій порядокъ веденія у насъ государственныхъ дъхъ. Относительно всего этого Палеро писаль: «Чтобы дать вамъ понятіе о новой должности, на которую назначенъ Безбородко, а также уяснить ходъ дълъ въ этой странв, считаю не лишнимъ замвтить, что, по принятому въ здёшнемъ правленіи порядку, никто кром чиновниковъ, имъющихъ право представить докладъ, не получаетъ частныхъ аудіенцій у царицы. Ея величество, какъ государыня, имфеть придворный штать, состоящій изъ генеральадъютантовъ, флигель-адъютантовъ, фрейлинъ, штатсъ-дамъ, каммеръ-юнкеровъ и каммергеровъ. Какъ частное лице, она имъеть общество, состоящее изъ отборныхъ людей страны, которые собираются во дворець, извъстный подъ именемъ эрмитажа. Между тъмъ вышеприведенный этикетъ такъ строго

соблюдается, что изъ всёхъ лицъ, имеющихъ къ ней доступъ, никто не смъеть говорить ей о какомъ либо дълъ, и всъ, оть перваго до последняго въ имперіи, должны ограничиваться ходатайствомь о своихъ интересахъ у начальниковъ разныхъ въдомствъ, или письменно обращаться непосредственно къ самой государынъ. Тогда какъ мы счастливы тъмъ, что имбемъ свободный доступъ къ престолу, смотримъ очами состраданія на народь, лишенный этого преимущества, здёсь никакъ не могутъ надивиться государямъ, которые, подобно королю сардинскому, открывають двери своихъ покоевъ встмъ своимъ подданнымъ. Порядокъ, установленный въ Піемонтъ, предохраняеть нась оть множества влоупотребленій; здёшній же обычай умножаеть до невъроятности число писемъ, ежедневно получаемыхъ на имя государыни. Но это еще не все: здъсь не существуеть совъта для принятія прошеній и пріемъ формальныхъ просьбъ и писемъ соединяется въ однёхъ рукахъ. Роспись чиновъ этого двора въ мъсяцословъ указываеть имена и число секретарей, исполняющихъ это почетное порученіе. Я съ своей стороны скажу только, что если эти господа им'вють много работы, то пользуются, въ воздаяніе своихъ трудовъ, большимъ уваженіемъ. Однако же, изъ числа лиць, занимающихъ такія важныя мёста, никто, сколько мнё извъстно, не докладываетъ дълъ непосредственно государынъ, кромъ г. Безбородки. Независимо отъ счастливой памяти, значительно облегчающей его собственный трудь, а также трудь тёхъ, кто съ нимъ работаетъ, онъ, говорять, обладаетъ въ высшей степени даромъ находить средства для благополучнаго исхода самыхъ щекотливыхъ дёлъ. Этими двумя качествами онъ до такой степени возвысился во мненіи Екатерины II, что въ ежедневныхъ бестдахъ съ нимъ эта государыня говорить ему обо всемь и открываеть ему возможность имъть вліяніе на все».

Имбется еще и третій отзывъ о Безбородкі со стороны одного изъ его современныхъ сослуживцевъ — Грибовскаго, который пишеть: «При острой памяти и ніжоторомъ знаніи латинскаго и русскаго языковъ, Безбородкі не трудно было отличиться сочиненіемъ указовъ тамъ, гді бывшіе при государыні вельможи, кромі князя Потемкина, не знали русскаго правописанія. Матерія для указа была обыкновенно

обработываема въ сенатв или другихъ департаментахъ основательно и съ присоединениемъ приличныхъ къ оной законовъ и обстоятельствъ; стоило только сократить на запискв и нъсколько поглаже написать; часто надобно было одъть эти записки только въ указную форму. Конечно, не довольно было кіевскаго и бурсацкаго ученія для успъщнаго отправленія государственныхъ бумагъ: потребна была память и острота ума, коими Безбородко щедро быль награжденъ и при помощи которыхъ скоро поняль онъ хорошо весь кругъ государственнаго управленія».

Извёстный Кастера съ своей стороны сообщаеть: «Безбородко быль работящій человёкъ и возвышался очень быстро. Его главнёйшій таланть заключался въ основательномъ знаніи русскаго языка и въ умёніи изящно выражаться на немъ».

Руководствуясь этими указаніями на умственныя способности Безбородки и всматриваясь въ труды его по должности секретаря Екатерины, а также, сравнивая ихъ съ трудами другихъ секретарей, г. Григоровичъ убъждается, что Безбородко быль «единственный исполнитель повелёній великой монархини». Такое заключеніе указываеть, однако, и на сдъланное нами прежде замъчаніе, что секретари Екатерины были не более какъ только красноречивые передатчики мыслей и приказаній императрицы, при чемъ главнымъ условіемъ было твердое знаніе русскаго правописанія. Понятно, поэтому, что они не могуть быть причислены кь государственнымъ людямъ, но могуть считаться только способными дёлопроизводителями. Въ дальнъйшемъ изложеніи мы увидимъ насколько впослъдствіи Безбородко отдалился отъ такого первоначальнаго, весьма скромнаго образца способнаго и деловаго чиновника какой степени онъ проявиль себя какъ государственный двятель.

Что касается отзыва самого Безбородки о службе его при императрице, то онь позднее, въ поданной имъ императору Павлу просьбе объ отставке писалъ: «по прибыти въ Москву для мирнаго торжества, угодно было блаженныя и вечной славы достойныя памяти государыне, родительнице вашей, взять меня къ особе ея для принятія прошеній и исправленія прочихъ дель. Въ самое короткое время имель я счастье пріобрести высочайщую ея доверенность до такой степени,

дъятельности, а отчасти и къ дъловой перепискъ. Онъ обращалъ на себя особенное вниманіе своею необыкновенною памятью, которая для дъловаго человъка составляетъ, конечно, одну изъ главныхъ способностей.

Въ 1768 году, по случаю разрыва Россіи съ Турцією, Вевбородко, сопровождая Румянцева, отправился на мъсто военныхъ действій, и Румянцевъ предоставиль Безбородке начальство надъ однимъ изъ двухъ малороссійскихъ полковъ, входившихъ въ составъ второго корпуса, предводимаго Румянценымъ. Во время войны онъ, по выражению, встречающемуся въ его письмахъ, жилъ «благополучно и здоровъ», «при тысячв способовъ, удобныхъ въ меньшихъ чинахъ производиться далбе». О службе своей въ это время самъ Безбородко писаль впоследстви императору Павлу следующее: «Командуя сперва малороссійскимъ и нёжинскимъ полкомъ, а потомъ, имън подъ начальствомъ лубенскій, миргородскій и компанейскіе полки, находился въ походахъ на Бугѣ и между Буга и Дивстра. По назначенін графа Румянцева къ предводительству первою армісю, переведень я туда и, будучи при немъ безотлучно, находился въ сраженіяхъ: 4-го іюня, но доходя реки Ларги; 5-го-при атаке турками авангарда праваго крыла; 7-го-въ баталін при Ларгв, гдв я, по собственной моей охоть, быль при передовыхъ корпусахъ, 21-го — при славной кагульской баталін; 1773 года за Дунаемъ, и 18-го іюля при штурмъ наружнаго силистрійскаго ретрашемента».

Находись въ эту войну при войскахъ, Безбородко вийство съ тёмъ действоваль и по письменной части, такъ какъ Руминцевъ вверилъ ему переписку и особенно «многія секретным и публичныя дёла и коминсіи».

Когда въ деревений Кучукъ-Кайнарджи открышесь съ Турцією переговоры о мир'й, то на Безбородку, но особой довіренности къ нему гланнокомандующаго, была возложена забота о драгоційнныхъ вещакъ и брилліантахъ, назначенныхъ въ подарки турецкимъ уполномоченнымъ.

Не смотря на свою близость къ Руминцеву и на деятельную службу, Безбородко подвинулся въ чинахъ очень мало. Хоти онъ и командовалъ разнами полками, но имель только чинъ коллежскаго ассесора, т. е. состоялъ не болъе какъ въ маіорскомъ рангъ. Это было ему прискорбно и онъ, желая подкръпить ходатайство о немъ Румянцева, обратился къ Потемкину, прося о пожалованіи его въ полковники въ малороссійскій кіевскій полкъ. Ходатайство это было уважено, и, 22-го марта 1774 года, Безбородко получилъ желанные имъ чинъ и должность.

При заключеніи кучукъ-кайнарджійскаго мира Румянцевъ въ «полномъ признаніи усердія» близкихъ ему людей, а между ними и Безбородки, испрашивалъ «отъ высочайщихъ матернихъ щедротъ ея императорскаго величества воздаянія ихъ заслугамъ».

Между тёмъ императрица, съ одной стороны, имён нужду въ способныхъ и дёловыхъ людяхъ, съ другой стороны — какъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ» Грибовскій, — замётивъ въ донесеніяхъ Румянцева болёе складу, чёмъ въ реляціяхъ семилётней войны Бестужева и Апраксина, просила фельдмаршала порекомендовать ей нёсколько человёкъ, способныхъ къ занятію должности секретарей.

Есть свидѣтельство — добавляеть г. Григоровичь, — что графъ Румянцевъ, представляя императрицѣ Безбородку, сказаль: «представляю вашему величеству алмазъ въ корѣ: вашъ умъ дастъ ему цѣну».

Изъ числа находившихся въ 1775 году при императрицъ секретарей, бывшихъ «у принятія челобитенъ», тайный совътникъ Стрекаловъ получиль новое назначеніе, а коллежскій совътникъ Козицкій быль уволень въ отставку. На ихъ мъста были опредълены: Завадовскій и Безбородко.

Совершенно противоположный разсказь объ опредёленіи Безбородки ко двору встрёчается въ депешё сардинскаго посланника маркиза де-Палеро, который находился въ Россіи съ конца 1783 по 1789 годъ. «Первый шагъ Безбородко на поприщё службы — пишетъ маркизъ — былъ въ штатё фельдмаршала Румянцева, въ должности секретаря; по заключеніи мира въ Кайнарджи, этотъ великій полководецъ, зная, что никто лучше Безбородки не былъ въ состояніи исполнить трудное порученіе, послалъ его въ Петербургъ, отъ своего имени, для отчета въ огромныхъ суммахъ, которыми располагалъ во время войны. Исходъ оправдаль этотъ выборъ: г. Безбородко не только окончилъ это важное дёло къ

удовлетворенію всёхъ заинтересованныхъ сторонъ, но, имёвъ случай работать лицомъ къ лицу съ ея величествомъ, въ продолженіи этой трудной очистки счетовъ, успёлъ такъ понравиться государынё, что она, желая приблизить его, назначила его въ число своихъ секретарей по особымъ дёламъ и по прошеніямъ. Прежде чёмъ идти далёе, не оставлю сказать, что въ совещаніяхъ, ознакомившихъ царицу съ этимъ ловкимъ человёкомъ, не всегда, какъ говорили, дёло шло о денежныхъ разсчетахъ. Но этотъ фактъ ничёмъ не доказанъ и если онъ вёренъ, то это будеть новымъ доказательствомъ своенравія любви: ибо Безбородко далеко не красивъ собою».

Есть еще и третье объясненіе успъховъ Безбородки при дворъ. Сослуживецъ Безбородки по коллегіи иностранныхъ дълъ Малиновскій, въ рукописныхъ своихъ замъткахъ говориль, что товарищъ Безбородки П. В. Завадовскій, будучи въ случаъ, помогалъ ему, и онъ, сдълавшись секретаремъ пмператрицы, пріобрълъ ея довъренность и уваженіе.

Какъ бы то, впрочемъ, ни было, но нельзя не признать, что первый шагъ на будущей своей блестящей службъ, Безбородко сдълалъ не въ силу своихъ только личныхъ достоннствъ, но и благопріятствовавшей ему придворной обстановки того времени.

Изъ писемъ Безбородки къ его отцу видно, что онъ былъ чрезвычайно доволенъ своимъ новымъ положеніемъ «ибо,—какъ онъ пишеть—кромѣ почестей и выгодъ съ оною должностію соединенныхъ, и труда по оной съ силами соразмѣрнаго, образъ особливо ласковыхъ и милостивыхъ поступковъ государыни мѣсто сіе дѣлаетъ мнѣ пріятнымъ».

Первою заботою ловкаго хохла въ Петербургъ было научиться по-францувски, такъ какъ французскій языкъ господствоваль при дворъ императрицы Екатерины. Безбородко пріъхавъ въ Петербургъ 30-ти лъть, не зналь никакого иностраннаго языка, кромъ латинскаго, но въ два года выучился сперва по-французски, потомъ по-нъмецки, а потомъ и поитальянски. По замъчанію А. И. Тургенева, «Безбородко изучилъ французскій языкъ превосходно, но говориль не хорошо и съ запинаніемъ; онъ поздно началь изучать сей языкъ». Да и по-русски онъ всю жизнь говориль съ малороссійскимъ акцентомъ, обыкновенно весьма забавнымъ для великорусскаго уха.

Затъмъ у г. Григоровича идутъ разсказы о необычайной памяти Безбородко, изумлявшей императрицу.

Занявши видное мъсто при дворъ, Безбородко, по словамъ его жизнеописателя, началъ со всъмъ усердіемъ заботиться о томъ, чтобы быть достойнымъ этого положенія какъ въ глазахъ императрицы, такъ и всего столичнаго общества, или, говоря яснъе, сталъ думать о томъ, какъ бы не только упрочиться на настоящей своей должности, но и подвигаться далъе. Самъ г. Григоровичъ по поводу такихъ заботъ замъчаетъ: «нътъ сомнъпія, что для достиженія того предстояло употребить много усилій, заботъ и всевозможныхъ изворотовъ, доходящихъ порою до мельчайшихъ разсчетовъ». Какъ человъкъ практическій, Безбородко понялъ, что въ его положеніи прежде всего нужны денежныя средства и онъ принялся клопотать о сохраненіи за нимъ, какъ за полковникомъ кіевскаго полка, деревень и объ увеличеніи ихъ новыми прибавками.

Подробный изследователь жизни канцлера не говорить ничего о значеніи деревень, которыя хотёль удержать за собою Безбородко, а между тёмь, оно было чрезвычайно важно, потому что на владёніи такими деревнями основывался главнымь образомь не только экономическій, но и государственный быть страны, хотя политически и несамостоятельной, но удерживавшей свой прежній, обособившійся строй. Съ своей стороны мы сдёлаемь на счеть этого нёкоторыя пополненія.

При гетманскомъ правленіи въ Малороссіи, всё власти, начиная съ главы этого правленія, были выборныя и всё служащія лица, какія бы должности ни занимали, входили въ составъ войсковаго управленія. Послё лицъ общаго или «генеральнаго» управленія первыми лицами были полковники. Они завёдывали округами, въ которыхъ состояли не одни только военно-служащія силы и казаки, но и все м'єстное населеніе и такой округъ назывался по м'єсту пребыванія полковника такимъ-то «полкомъ». Такъ, были полки: кіевскій, н'єжинскій, стародубовскій и другіе. Общее число населенія простиралось въ каждомъ полку до 150,000 душъ мужскаго

пола. Полковникъ завъдывалъ не только военною частью, но и ръшаль окончательно гражданскія и уголовныя дъла. Подъ ближайшимъ начальствомъ полковника, какъ бы въ качествъ его помощниковъ, находились сотники; завъдывавшіе особыми участками, въ которыхъ населеніе простиралось обыкновенно свыше 10,000 душъ. Способъ вознагражденія за войсковую службу въ Малороссіи быль сходень съ пом'єстною системою въ Великой Россіи. Денежнаго вознагражденія за службу не а предоставлялись служащему, временно «на деревни или «маетности» урядъ» мъстечки, слободы, «грунты», называвшіеся впосл'єдствій ранговыми, т. е., предназначенными въ извъстномъ размъръ на содержание лицъ того или другаго ранга. По своей значительности послъ маетностей, предназначенныхъ на гетманскій «урядъ», первыми были полковничьи. Онъ въ нъкоторыхъ полкахъ состояли изъ 500 крестьянскихъ дворовъ, разныхъ угодій, мельницъ и шинковъ, и давали большія денежныя доходы, независимо отъ снабженія временнаго ихъ владёльца всевозможнымъ хозяйственнымъ продовольствіемъ.

При уничтоженіи Екатериною гетманскаго правленія, эти «ранговыя маетности» сдёлались предметомъ самыхъ усиленныхъ исканій. Лица, владъвшія ими только временно, принялись хлопотать о томъ, чтобы укрепить ихъ за собою не только пожизненно, но и потомственно. Такая попытка удалась прежде всего последнему малороссійскому гетману, графу Кириллъ Григорьевичу Разумовскому, за которымъ Екатерина наслъдственно утвердила всъ маетности, предназначенныя на гетманскій урядъ, а между ними и прежнюю «резиденцію» гетмановъ городъ Батуринъ. Такія пожалованія должны были чрезвычайно уменьшить въ Малороссіи ту поземельную собственность, которая, по уничтоженіи гетманства, должна была перейти въ распоряжение государственной казны. По всей въроятности, Екатерина II ръшилась на это въ виду двухъ удобствъ: во-первыхъ, закръпощенія огромнаго числа людей посполитыхъ или крестьянъ за помъщиками, власть которыхъ исходила бы не отъ гетмановъ, но непосредственно отъ русскихъ государей, и во-вторыхъ — возможности жаловать въ Малороссіи, безъ стісненія, вотчинами и сановниковъ великорусскаго происхожденія.

Изъ письма Безбородки видно, какъ онъ лакомился на эти маетности и на прибавку къ нимъ еще новыхъ. Онъ писалъ: «на случай, еслибы подался оный къ полученію изъ оныхъ въ вёчное владёніе, по малому числу, сходно было мнё къ Козарамъ, Иржовцамъ, а Котову просить грунты Гарбузинскіе, Остерскіе, Кабижскіе и Бобровицкіе. Остерскіе и могутъ быть присовокуплены подъ титуломъ просто грунтовъ и угодій, на урядъ принадлежащихъ, такъ какъ и Кабижскіе, ибо оба сіи мёста не всё урядовыя, но въ первомъ магистратъ, а во второмъ помёщикъ». Изъ этого видно, что Безбородко хотёлъ прихватить кое-что и лишнее сверхъ ранговыхъ помёстій, пріотнявъ земли и у магистрата и у помёщика, хотя въ другихъ письмахъ намёреніе это и не препятствовало ему заявлять, что онъ ничего чужаго не желалъ.

Въ первый годъ своего пребыванія при дворъ императрицы, Безбородко, при разнообразныхъ занятіяхъ и работахъ, находиль время заниматься и литературнымъ трудомъ. Памятникомъ этого рода остались: 1) «Картина или краткое извъстіе о россійскихъ съ татарами войнахъ и дълахъ наченшихся, т. е. начавшихся, въ половинъ десятаго въка и почти безпрерывно чрезъ восемьсоть лъть продолжающихся» и 2) «Летопись Малыя Россіи». Кроме того, онъ въ это же время занимался особымъ трудомъ, который можно озаглавить: «Хронологическая таблица замъчательнъйшихъ событій царствованія Екатерины II». При этомъ послёднемъ трудів, Безбородко, безъ всякаго сомнёнія, мётиль въ вёрную цёльпольстить славолюбію государыни, перечисливъ ея дъянія. Императрица дъйствительно обратила вниманіе на трудъ Безбородки, но въ то же время нашла, что тамъ не указано о работахъ въ Ригѣ на Двинѣ, между тѣмъ какъ, по ея замѣчанію, работы эти были не бездёлица. Въ слёдующемъ году, сообщая Гримму объ упомянутомъ трудъ Безбородки и представляя общіе выводы, Екатерина въ письмъ своемъ добавляеть: «ну, милостивый государь, какъ вы нами довольны? Не были ли мы лѣнивы?»

Къ исходу 1778 года, положение Безбородки при дворъ окончательно упрочилось, но, вмъстъ съ тъмъ, онъ для разживы началъ заниматься винокурениемъ. «Прямая надобность—писалъ по поводу такихъ занятий Безбородко—убък-

даеть браться за подобные промыслы, ибо и теперь то же скажу, что служба наша пріятна и видна, но не скоро полезна бываеть, а представлять у двора приличную функціи фигуру довольно надобно иждивенія въ такомъ мъсть, гдь что шагъ ступить, то и платить надобно. Впрочемъ, я не могу довольно нахвалиться своимъ пребываніемъ здёсь. Ея императорское величество отъ дня въ день умножаетъ ко мнъ свою повъренность. Для собственнаго вашего знанія скажу, дабы не причли сего въ саможвальство, что меня вся публика и дворъ видитъ, яко перваго ея секретаря, потому что чрезъ мои руки идуть дъла: сенатскія, синода, иностранныхъ дълъ, не включая и самыхъ секретнъйшихъ, адмиралтейскія, учрежденія нам'єстничествъ по новому образцу, да и большая часть дълъ; отзывами своими неоднократно встмъ знатнымъ и приближеннымъ изразить изволила свое отменное ко мне благоволеніе и уваженіе по трудамъ моимъ. Хотя я ни малаго сомнънія не имъю, что и самаго существеннаго воздаянія отъ щедроть ея ожидать должень, но и такое милостивое въ разсужденіи меня обращеніе есть величайшимъ для меня одобреніемъ и утъщеніемъ».

Не смотря на близость Безбородки къ государынъ, онъ въ продолженіе трехлътняго пребыванія при дворъ оставался лицомъ малочиновнымъ и только 1-го января 1779 года былъ произведенъ изъ полковниковъ въ бригадиры. Теперь главною заботою Безбородки было: удержать за собою ранговыя имънія и расширить предпринятое имъ винокуреніе. Не прошло и трехъ мъсяцевъ со дня производства Безбородки въ бригадиры, какъ ему пожаловала императрица въ Бълорусіи за его «ревностную службу» 1,222 души, «кромъ жидовъ», жившихъ въ этихъ волостяхъ.

По поводу такого пожалованія не лишнимъ будеть привести изъ письма Безбородки къ отцу нѣсколько строкъ, показывающихъ взглядъ его на награды такого рода, и его разсчетливость. «Не смѣлъ я отягчать таковымъ выборомъ въ Малой Россіи; надлежало бы тутъ обидѣть кого нибудь изъ своей собратіи, вопреки сему священнѣйшему правилу, чтобъ никому того не дѣлать, чего себѣ не желаешь. Своихъ же урядовыхъ я для того не полагалъ въ число, что туть и выигрыша было бы не много, ибо они перемѣнили бы только натуру, а доходы все тё же остались бы. Владёть ими можно спокойно, покуда мнё прилично остаться въ чинё военномъ; ибо не только бригадиръ, но и генераль-маіоръ можеть быть подобнаго полку полковникомъ; а ежели какая либо реформа случится, то я не думалъ бы, чтобъ встрётилась трудность въ полномъ тёхъ маетностей присвоеніи».

Безбородко воспользовался своимъ служебнымъ положеніемъ для того, чтобъ обезпечить пожалованное ему имѣніе отъ тяжбъ и расхищеній, такъ какъ полоцкій губернаторъ. «взялся ващищать имѣніе отъ обидъ и распорядить въ немъ первое хозяйство».

Между тёмъ значеніе Безбородки, какъ человёка дёловаго, усиливалось. По словамъ Гельбига: «никто изъ государственныхъ министровъ не могъ, даже въ труднёйшихъ случаяхъ и по какой бы-то ни было отрасли государственнаго управленія, представить государынё такого яснаго доклада, какъ Безбородко. Однимъ изъ главнёйшихъ его дарованій было искусство въ русскомъ слогѣ. Когда императрица давала ему приказаніе написать указъ, письмо, или что-либо подобное, то онъ уходиль въ пріемную и, по разсчету самой большой краткости времени, возвращался и приносилъ сочиненіе, написанное съ такимъ изяществомъ, что ничего не оставалось желать лучшаго».

Съ своей стороны и маркизъ де-Палеро оставилъ замътку, изъ которой видны какъ то положеніе, какое занималь при императрицъ Безбородко, такъ и общій порядокъ веденія у насъ государственныхъ дълъ. Относительно всего этого Палеро писаль: «Чтобы дать вамъ понятіе о новой должности, на которую назначенъ Безбородко, а также уяснить кодъ дёль въ этой странъ, считаю не лишнимъ замътить, что, по принятому въ здешнемъ правленіи порядку, никто кроме чиновниковъ, имъющихъ право представить докладъ, не получаетъ частныхъ аудіенцій у царицы. Ея величество, какъ государыня, имъетъ придворный штатъ, состоящій изъ генералъадъютантовъ, флигель-адъютантовъ, фрейлинъ, штатсъ-дамъ, каммеръ-юнкеровъ и каммергеровъ. Какъ частное лице, она имъеть общество, состоящее изъ отборныхъ людей страны, которые собираются во дворецъ, извъстный подъ именемъ эрмитажа. Между тъмъ вышеприведенный этикетъ такъ строго

COMPONENCE. TO HIS DOCKES THEIR, MACHINERED BY HER POCKYES. HERTO HE CITETTS FORODRITS CR O REMONTS 18600 EXIST, II NOT. оть перваго до востедняго въ вмиерів, должны ограничи-BATECA INDICABORES O CHORES METEROCATE Y HAVALLHEEDES разныхъ въдомствъ, или висьменно обращиться непосредственно къ самой государьний. Тогда какъ им счаскания чёмъ, что имбемъ свободный доступь къ престолу, смотримъ очама состраданія на народь, лишенный этого прениущества, адісь никакъ не могуть надминеся государямъ, которые, водобно королю сардинскому, открывають двери своихъ новоевъ всёмъ своить подданнымъ. Порядокъ, установления въ Пісмонть. предохраниеть нась оть иножества звоунотребленій; алімній же обычай умножаеть до нев'вроиности число нисеи. ежедвевно получаемых на ими государыми. Но это сще не все: адъсь не существуеть совъть для принятия прошений и праемъ формальных просьбь и инсень соединестся въ одижь рукахъ. Росиись чиновъ этого двора въ месящоснове указырасть имена и число секретарей, исполняющихь это почетное поручение. Я съ своей стороны скажу только, что если эти господа инфирть инито работы, то нользуются, нь поздалніе свить трудовь, большить увежениемь. Однико же, изъ числа DETS. SERENAL-HELLS TRAIL DEZENSE MÉCTA, MINTO, CENTLE) MES езебство. не докладываеть дъть непосредственно государынь. крумъ г. Безбородки. Независимо отъ счастивой имили. зелчительно облегчающей его собственный трудь, а также трудь TELL. ETO CE HENE PROGRACIES, ONE, POROPERS, OCHARACTE BE выспей степени даронь находить средства для бытовыту-BATO ECTORA CAMBINA MEROVIMINANA ARIA. SHEME ARVES BARE страми сить до такой степени возвысился во вийнін Екатерины П. что въ ежедненимих беседних съ никъ эта государыем говорять сму обо всемь и отпрываеть сму восмож-BOCTS MYSTE MISSIS HA BCC.

Питется еще и третій отник о Безбородий со стороны одного изы его сопременных сослужницевь — Грибовскаго, который пишеть: «При острой нашин и измоторонь знавія пативатило и русскаго машень. Безбородий не трудно было отличных сослужницевь тамы, гді быний при госурарыння вельноми, кроий инма Потенции, не янам русскаго праволисамія. Матерія для указа была обыкновенно

обработываема въ сенатв или другихъ департаментахъ основательно и съ присоединеніемъ приличныхъ къ оной законовъ и обстоятельствъ; стоило только сократить на запискв и нвсколько поглаже написать; часто надобно было одвть эти записки только въ указную форму. Конечно, не довольно было кіевскаго и бурсацкаго ученія для успъщнаго отправленія государственныхъ бумагъ: потребна была память и острота ума, коими Безбородко щедро быль награжденъ и при помощи которыхъ скоро поняль онъ хорошо весь кругъ государственнаго управленія».

Извъстный Кастера съ своей стороны сообщаеть: «Везбородко быль работящій человъкъ и возвышался очень быстро. Его главнъйшій таланть заключался въ основательномъ знаніи русскаго языка и въ умъніи изящно выражаться на немъ».

Руководствуясь этими указаніями на умственныя способности Безбородки и всматриваясь въ труды его по должности секретаря Екатерины, а также, сравнивая ихъ съ трудами другихъ секретарей, г. Григоровичъ убъждается, что Безбородко быль «единственный исполнитель повелёній великой монархини». Такое заключеніе указываеть, однако, и на сдъланное нами прежде замъчаніе, что секретари Екатерины были не болъе какъ только красноръчивые передатчики мыслей и приказаній императрицы, при чемъ главнымъ условіемъ было твердое знаніе русскаго правописанія. Понятно, поэтому, что они не могуть быть причислены кь государственнымь людямь, но могуть считаться только способными делопроизводителями. Въ дальнъйшемъ изложеніи мы увидимъ насколько впослъдствіи Безбородко отдалился оть такого первоначальнаго, весьма скромнаго образца способнаго и дъловаго чиновника и до какой степени онъ проявиль себя какъ государственный двятель.

Что касается отвыва самого Безбородки о службё его при императрицё, то онъ позднёе, въ поданной имъ императору Павлу просьбё объ отставкё писаль: «по прибытіи въ Москву для мирнаго торжества, угодно было блаженныя и вёчной славы достойныя памяти государынё, родительницё вашей, взять меня къ особё ея для принятія прошеній и исправленія прочихъ дёль. Въ самое короткое время имёль я счастье пріобрёсти высочайщую ея довёренность до такой степени,

что мив поручены были собственныя ея бумаги и вскорв на дълъ учинился и первымъ ея секретаремъ, имъя на себъ большую часть государственныхъ дълъ».

Мало-по-малу Безбородко получиль такое значеніе, что княгиня Дашкона, въ своихъ «Запискахъ» обыкновенно называеть его «цернымъ» секретаремъ Екатерины.

## VI.

Повадка Вевбородки съ императрицею въ Бълоруссію. — Вступленіе въ коллегію имостранныхъ дътъ. — Составленіе инструкціи сенаторамъ. — Ганговоръ съ Іосифочъ II. — «Меморіалъ» по дъламъ политическимъ. — Заниска о Молдавій. — Званіе «полномочнаго для всёхъ негоціацій». — Вознышеніе Везбородки. — Завъдываніе почтовымъ департаментомъ. — Конвеціи и трактаты. — Непріявиь Павла Петровича къ Безбородкъ. — Поступленіе въ его въдъніе театровъ. — Митніе Безбородки о своихъ трудахъ по финансовой части. — Дъла татарскія. — Награды. — Избраніе членомъ академіи.

Мы, конечно, не будемъ слёдить за отдёльными, не важными случании въ жизни Безбородки и указывать на частности его служебной двительности. Для пространнаго изслёдованія какъ тё, такъ и другін представляли не только особое значеніе, но и были необходимы для полноты подобнаго труда. Мы же остановимся лишь на такихъ свёдёніяхъ, которыя, по ихъ исключительности, могутъ заслуживать вниманія или очерчивають духъ того времени, когда жилъ Безбородко. Зам'ятимъ, что на обязанности его лежало устройство разныхъ удобствъ при предстоявшей по'вздків государыни вь Могилевъ для свиданіи тамъ съ римско-німецкихъ императоромъ Іосифомъ ІІ. Во время этого путешествія цневныя о немъ зашиски вель Безбородко.

Въ 1780 году, Безбородко, оставаясь въ должности секретары ем величества, быль, кромв того, опредвлень въ колестію иностранныхъ двль, гдв, какъ говорить г. Григоровичь, принималь двль, гдв, какъ говорить г. Григоровичь, принималь двледьное участіе при выполненіи знаменитаго проекта, принадлежавнико императрицв и кав'єстныго въ исторім подь именемь свооруженняго морскаго нейтралитета». Которымь приниманись къ союзу для защиты нейтральнаго флага все европейскія державы, не приниманий участія въ

продолжительной борьбъ Англіи съ ея съверо-американскими колоніями.

Сверхъ этихъ занятій по части дипломатической, государыня поручила Безбородкѣ составить инструкцію, которою должны были руководствоваться сопровождавшіе ея сенаторы графъ Брюсъ и графъ Строгоновъ, самъ Безбородко и полковникъ Турчаниновъ при освѣдомленіи въ каждомъ городѣ, губернскомъ или уѣздномъ, о порядкѣ въ управленіи, о нуждахъ и пользахъ всякаго мѣста.

Безбородко не быль доволень личнымъ составомъ свиты, окружавшей государыню въ этомъ путешествіи. Въ одномъ изъ своихъ писемъ съ дороги къ графу А. Р. Воронцову онъ писаль: «Вы знаете изъ какихъ людей составлена ея компанія, знаете и мое съ ними положеніе и, выспавшись довольно, поминутно дремлю и зѣваю».

Частныя письма, писанныя Безбородкою во время этого путешествія, представляють важность не для одного только его жизнеописанія, но порою им'вють и общее значеніе. Такъ, въ одномь изъ этихъ писемъ къ графу А. Р. Воронцову изъ Смоленска, Безбородко сообщаеть о своемъ разговор'в съ императоромъ. «Спрашиваль онъ меня между прочимъ—пишетъ Безбородко—о образ'в управленія д'ялами ея императорскаго величества, и дивился, когда я на вопросъ его сказаль, что вс'в депеши министерства нашего не иначе къ министрамъ у дворовъ посылаются, какъ по аппробаціи проектовъ самою государынею; что ни одна бумага не проходить, которая въ оригинал'в не была бы представлена ея величеству; ибо онъ думаль, что реляціи или письма подносятся ей только кратко и то, что прямо достойно ея любопытства».

Путешествіе по Бѣлоруссіи еще болѣе приблизило Безбородку къ императрицѣ, которому она съ этого времени стала поручать важнѣйшія дѣла. Такъ, между прочимъ, онъ производилъ дѣло объ отправкѣ брауншвейгской фамиліи изъ Холмогоръ въ Данію. Съ своей же стороны Безбородко началъ втягиваться во внѣшнюю политику, а въ апрѣлѣ 1780 года подалъ государынѣ записку, извѣстную подъ заглавіемъ «Матеріалы по дѣламъ политическимъ». Покойный историиъ Соловьевъ относительно этой записки говоритъ, что она имѣла весьма важное дипломатическое значеніе. Въ авторѣ, замѣчаеть онь, высказался тонкій и дальновидный дипломать; она почти слово въ слово была переслана въ Вѣну, въ формъ предложенія нашего двора.

Въ запискъ этой высказывалось, что при условіи заключенія договора съ императоромъ Іосифомъ, для Россіи нужно нмъть: 1) Очаковъ, 2) Крымскій полуостровъ и 3) одинъ или два острова въ Архипелагъ. Австріи же можно получить: 1) Бълградъ съ частію Сербіи и Босніи, но въ томъ случать, еслибы вънскій дворъ согласился относительно дальнъйшаго жребія турецкой имперіи. Кромъ того, предполагалось Молдавію, Валахію и Бессарабію, подъ древнимъ общимъ названіемъ этихъ странъ — Дакіи, обратить въ нейтральное государство, которое не могло бы быть присоединено ни къ Россіи, ни къ Австріи.

Въроятно, въ это же время Безбородко представиль государынъ и записку: «Сокращенныя историческія извъстія о Молдавіи и заключающую въ себъ краткія біографическія свъдънія о господаряхъ и воеводахъ Дакіи, съ древнъйшихъ временъ до Петра I, а также извъстія о первоначальной независимости Молдавіи и подчиненіи ся Турціи, Польшть и Россіи».

Увидавъ въ такихъ трудахъ способности Безбородки къ дипломатіи, Екатерина предоставила Безбородкъ, причисленному къ коллегіи иностранныхъ дъть, званіе «полномочнаго для всъхъ нагоціацій» и вмъстъ съ тъмъ, въ тотъ же день, 24-го ноября 1780 года, произвела его въ генераль-маіоры. Въ прошеніи, поданномъ императору Павлу объ отставкъ, Безбородко относительно предоставленнаго ему новаго званія говорить, что оно дано ему «императрицею въ знакъ особливаго монаршаго благоволенія, за поданный имъ меморіалъ по политическимъ дъламъ, на которомъ съ того времени основана система и до нынъ продолжающаяся». Такимъ образомъ оказывается, что въ сущности никто иной, какъ только Безбородко, въ теченіи безъ малаго двадцати лъть руководиль политикою Россіи въ исходъ прошлаго стольтія.

Положеніе, занятое Безбородкою, вскор'й доставило ему изв'єстность въ дипломатическихъ сферахъ Европы: о немъ заговорили иностранные послы, бывшіе при петербургскомъ двор'є. Такъ, англійскій посланникъ, Гаррисъ, сталь заиски-

вать у Безбородки и писаль въ лорду Стартману, завъдывавшему иностранными дълами Англіи, слъдующее: «единственный человъкь, отъ кого я могъ надъется получить нъкоторую выгоду, быль частный секретарь императрицы, и то только потому, что эта личность честная и незараженная предразсудками, и съ пимъ съ однимъ, кромъ двухъ выше-упомянутыхъ лицъ (т. е. Потемкина и графа Панина), императрица разсуждаетъ объ иностранныхъ дълахъ. Безбородко ежедневно возвышается въ ея уважении, и я вчера отправился (18-го января 1781 года) къ нему утромъ съ цълью распространиться о томъ, что я уже говорилъ ему недъли двъ тому назадъ, и тъмъ поставить его въ возможность, при разговоръ съ государыней, сообщить ей върныя и точныя свъдънія».

Съ своей стороны и князь Потемкинъ сообщиль Гаррису объ усилившемся вліяніи Безбородки на императрицу и совътываль ему быть внимательнее къ царедворцу, входившему въ силу, а въ одномъ изъ последующихъ своихъ писемъ Гаррисъ сообщаетъ, что Безбородкъ ввърено почти исключительно внутреннее управленіе имперіи и что вмъсть съ тьмъ онъ принимаеть большое участіе въ веденіи иностранныхъ дёль. «Теперь лицо-продолжаеть англійскій посоль-пользующееся величайшимъ вліяніемъ и внушающее зависть своимъ возвышеніемъ-Безбородко. Поддѣлываясь подъ всѣ капризы государыни, онъ пріобрълъ ся довъріе и доброе мивніе, а вследствіе своихъ редкихъ способностей и необыкновенной памяти, онъ ей чрезвычайно полезенъ». Даже могущественный Потемкинъ, по словамъ Гарриса, «къ Безбородкъ и къ его партіи еще менъе расположень быль и слъдиль за ихъ успъхами съ величайшею завистью и безпокойствомъ».

Прошло съ небольшимъ два мъсяца со времени назначенія Безбородки «полномочнымъ» при коллегіи иностранныхъ дѣлъ, какъ онъ занялъ въ ней слишкомъ видное мѣсто. 4-го января 1782 года императрица повелѣла ему присутствовать въ этой коллегіи по секретной экспедиціи и, кромѣ того, поручила въ его «точное вѣдѣніе и наблюденіе почтовый департаментъ». Въ коллегіи же иностранныхъ дѣлъ Безбородко оказался первымъ лицомъ, такъ какъ ни канцлеръ, ни вицеканцлеръ не считались ея членами. Въ свою очередь и чу-

Les trongers the day many minimises has therepoypes, or examine the company of the supplemental supplemental

the second of the second

The common of the state of the

Note that the second of the se

and the second second second

сомнъваться. Удостовъреніе объ этомъ встрѣчается и въ другихъ источникахъ того времени, такъ напримъръ, Охоцкій въ своихъ «Запискахъ» подробно указываеть, сколько какой польскій магнать вносиль въ складчину денегъ для доставленія ихъ Безбородкъ съ цълью заискать его расположенія къ интересамъ Польши.

Не подлежить никакому сомнёнію, что Екатерина считала Безбородку, «приноровлявшагося,—по словамь его хвалителя Гарриса—кь ея капризамь», человікомь пригоднымь ко всякому дёлу. Такь, когда въ 1782 году обнаружилось разстройство въ дёлахъ императорскихъ театровъ, то императрица поручила Безбородкі привести эти дёла въ лучній порядокъ. Въ этомъ же году императрица, «желая изъявить предъ світомъ» свое вниманіе и милость Безбородкі, сама возложила на него звізду и ленту ордена св. Владиміра, учрежденнаго въ память ея двадцатильтняго царствованія, на основаніи статута, составленнаго Безбородкою.

Въ слёдующемъ 1783 году, императрица дала Безбородкѣ чрезвычайно важное порученіе по финансовой части. Обширныя предпріятія Екатерины, какъ по распространенію предѣловъ Россіи, такъ и по внутреннимъ учрежденіямъ, истощили государственные доходы. Государственный дефицитъ правительство, обыкновенно, покрывало новыми выпусками ассигнацій; но уже въ концѣ 1782 года было замѣчено, что ассигнаціи вымѣнивались съ платежемъ лажа, что возбудило опасеніе и принудило изыскивать другія, болѣе разумныя мѣры для улучшенія финансовъ.

Съ этою цёлью была назначена особая коммисія, въ составъ которой вошель и Безбородко. О своихъ трудахъ въ этой коммисіи Безбородко въ своей автобіографической занискъ говорить следующее: «по дёлу, касающемуся до умноженія государственныхъ доходовь, моя заслуга не въ одномъ только томъ состояла, что всё пристали къ плану моему о Малороссіи, изъ котораго были уже заимствованы правила и для прочихъ губерній, на особомъ основаніи бывшихъ. Всё другія средства никто на себя взять не можеть, чтобы я въ нихъ не участвовалъ. О крестьянахъ казеннаго вёдомства мы съ г. генераль-прокуроромъ первые условились; прибавка сбора за рекруть съ купцовъ и на гербовую бумагу мною предложена. Я самъ сочинять докладъ, повёрять вёдомости, трудился ими всёхъ болёе. По сему уже одному труды мон из семъ дёлё были не меньше монхъ товарищей; а шанъ и малороссійскихъ доходахъ былъ собственное мое дёло, въ которомъ никто не имёль участія».

Пользунсь вниманіемъ императрицы Безбородко сталь просить о предоставленім ему 2,000 душь въ ранговыхъ по-містьму, которыми онь продолжать еще временно владіть, считемсь полковникомъ кіевскаго полка. Онъ по поводу этой просьбы говориль императриць, что «сіе не ділесть и шестой доли того, что законы опреділяють за промыслы барыма корожь, а онъ мало ли что придумаль». Сообщая объзномь из имсьмі къ Потемкину. Екатерина добавляеть: «интекажется, что это разсужденіе довольно справедливо: однако же мить хотелось бы знать, что вы объ этомъ думаете».

нести по все ого придумывания по финансовой части не принести инкакой существенной пользы, и государственных казел извемогала пода тиместно чрезначайных дефицитова, которые, кака и прежде, продолжали поправижеся непожерныма выпускома новыха ассигнацій, не смогра на тормественное объщаніе государьним на ем манифеста и ручительство ем за себи и за своиха прееминиова, что выпуска канною бумажчаличеннома размерів.

Не усибля еще финансовая поминсія окончить своихь заизтій, какъ Безбородко быть приванть из новой работь объ изысканій дучникть средство нь переселенію нагайскихь такврь въ Россію. Еще нь 1776 году, Безбородко въ запаскі о таквраль указываль на необходимость присоединенія съ Россія Крымского полуострова. Діла таквралія были уже раннску съ посланникомъ нашинь на Констанувноволів. Бултаковымъ, и манифость, 3-го апріли 1783 года, возвістніть поть осуществленія этого предположенія, а трактитомъ 28-го цеклоры того же года. Турція указовить присоединеніе къ Россія Крыма, такврожить заможь и части Кубанской обпасти.

Вливисть Беебородии из госудерений, изих необходимиго

ей дёльца, выразилась между прочимь и въ томъ, что онъ въ числё 12-ти лицъ сопровождаль ее въ Фридрихсгамъ, куда она ёздила для свиданія съ шведскимъ королемъ Густавомъ III.

Кром'в наградъ отъ государыни, Безбородко въ 1783 году удостоился еще и другого почета: онъ былъ избранъ членомъ россійской академіи, но зам'вчательно, что онъ не только не принималъ никакого участія въ ея трудахъ, но и ни въ одномъ изъ зас'вданій ея не присутствовалъ, кром'в перваго, происходившаго по случаю торжественнаго открытія этого учрежденія. Т'ємъ не мен'є высокое служебное положеніе побудило академію поставить въ конференцъ-зал'є портреть Безбородки, нарисованный изв'єстнымъ живописцемъ Лампи.

## VII.

Пожалованіе деревень въ Малороссіи. — Желаніе быть вице-канцлеромъ. — Полученіе графскаго достоинства. — Насмёшки и пасквиль по этому случаю. — Приглашеніе на «приватные» вечера императрицы. — Подчиненность Потемкину. — Помощники Безбородки. — Отвывъ его о своихъ дипломатическихъ трудахъ.

По смерти, въ 1783 году, графа Н. И. Панина, первое мъсто въ коллегіи иностранныхъ дълъ заняль графъ И. А. Остерманъ съ званіемъ вице-канцлера. Онъ быль совершенное ничтожество. Всъ иностранные агенты видъли въ немъ «только занимаемое имъ мъсто». Австрійскій министръ Кауницъ называлъ его «автоматомъ», императоръ Іосифъ II:— «соломенной чучелой, ничего не дълающей и не имъющей никакого въса». Въ слъдующемъ году, Безбородко былъ навначенъ вторымъ присутствующимъ членомъ въ коллегіи иностранныхъ дёлъ, съ оставленіемъ при всёхъ занимаемыхъ имъ должностяхъ и съ производствомъ въ тайные совътники. Въ самый день такого назначенія императрица пожаловала ему 3,000 душъ въ Малороссіи изъ урядовыхъ имъній. Такимъ образомъ онъ не только присвоилъ себъ числившіяся за нимъ прежде урядовыя маетности, но успълъ получить еще новыя въ въчное владъніе. Кромъ того, ему было назначено 6,000

человъкъ, для котораго нътъ ничего труднаго; онъ отлично внаетъ свою государыню, одобряетъ всв ея помыслы и устраняетъ всъ препятствія».

Не мало, конечно, высокому положенію Безбородки содбйствовало и его уменье постоянно ладить съ Потемкинымъ. Объ отношеніи перваго къ последнему въ депешахъ графа Сегюра встръчается слъдующее извъстіе: «Князь — пишеть Сегюрь—пользуется безграничнымъ вліяніемъ, ему извъстны всв тайны, всв добродътели и всв слабости своей государыни; онъ необходимъ для ея ума, имъетъ прочную власть надъ ея сердцемъ, она смотритъ на него какъ на единственнаго человъка способнаго управлять ея арміею и принять какое либо твердое ръшеніе въ случать революціи; это единственный подданный, върность котораго она считаеть твердой и подкупной», и далее: «Безбородко, зная всю силу власти князя, никогда не возстаеть противъ него, делаеть только то, что тоть ему поручаеть и совътуется съ нимъ обо всемъ. Онъ благодаренъ ему за свое возвышение и подчиняется безъ труда его превосходству, темъ более, что онъ къ этому привыкъ съ самаго начала своего существованія. Онъ предпочитаеть, чтобы въ милости быль человъкъ, который безъ всякой зависти предоставляль бы ему дълать карьеру и который для себя ничего болбе уже не желаеть, чемъ тоть, которому надобно еще добиваться всего и который вездъ встречаль бы соперниковъ. Къ тому же онъ отлично знаетъ, что если князь попадеть въ немилость, то онъ ни въ какомъ случав не можеть занять его место; у него него ни достаточной твердости, ни представительной наружности, ни знатнаго рода, ни талантовъ, необходимыхъ для подобной должности, которая, впрочемъ, противоръчила бы и его наклонностямъ: онъ далекъ отъ пышности, командованія и парадовъ. Но такъ какъ онъ заваленъ дълами, то нуждается въ помощи; ее оказывають ему Воронцовъ и графъ Шуваловъ. Выборъ не могь быть удачиве, такъ какъ у этихъ двухъ придворныхъ довольно деятельности и знаній. Графъ Безбородко пользуется ихъ работою и сведеніями. Князь ненавидить ихъ и щадить только ради дружбы къ графу Безбородкѣ, но стоить ему сказать только слово и онь ихъ уничтожить».

Около этого времени, т. е. въ 1785 году, Россія подго-

Осыпанный наградами Безбородко удостоился еще особой чести: императрица пригласила его разъ навсегда бывать на ея вечернихъ «приватныхъ» собраніяхъ.

Всв распоряженія государыни по коллегіи иностранныхъ дъль исключительно шли черезъ Безбородку: онъ объявлялъ вице-канцлеру или коллегіи высочайшія повельнія по дипломатическимъ дъламъ; препровождаль въ коллегію, при своихъ запискахъ, бумаги, полученныя чрезъ иностранную или внутреннюю почту, и въ то же время, занимая должность секретаря императрицы, ближе и раньше вице-канцлера могь знать о существъ дълъ и прежде отъ государыни могъ слышать о нихъ, а потому и направлять ихъ согласно со взглядами Екатерины. Перевъсъ его надъ вице-канцлеромъ въ послъдующіе годы быль такъ замътенъ, что сдълался извъстенъ самой Екатеринъ, которая и изъявляла на счеть этого не разъ свое неудовольствіе, но не отстраняла отъ себя Безбородку. Къ этому времени относится отзывъ о Везбородкъ бывшаго въ Петербургъ посломъ генуэзской республики патриція Ривародо, который писаль: «Наибольшимъ вліяніемъ пользуется графъ Безбородко. Какъ секретарь кабинета ея величества, онъ ежедневно, въ положенные часы, докладываеть ей о текущихъ дълахъ по всъмъ министерствамъ и вмъсть съ нею предварительно разбираеть ихъ. Въ отсутствіе вице-канцлера онъ принимаетъ иностранныхъ посланниковъ и ведеть съ ними переговоры. Онъ могъ бы быть вице-канцлеромъ при возвышеніи въ канцлеры графа Остермана; но, пользуясь одинаковымъ содержаніемъ, онъ предпочитаеть свое положеніе блеску вице-канцлерскому. Деятельный, мягкаго характера, старающійся, по мъръ возможности, угодить всякому, онъ считается искуснымъ дипломатомъ и ловкимъ царедворцемъ».

Графъ Сегюръ, прівхавшій въ 1785 году въ Петербургъ въ качествъ францувскаго посланника, пишеть, что «политическія тайны того времени оставались въ въдъніи Екатерины, Потемкина и Безбородки» и добавляеть, что Безбородко «скрываль тонкій умъ подъ тяжелою наружностью» и пользовался, болье чъмъ другіе, довъріемъ императрицы. Въ другой разъ графъ Сегюръ писалъ, что Безбородко «обладаетъ встами качествами, необходимыми для его поста; трудолюбивъ, имъеть опытность въ дълахъ; вкрадчивъ, изворотливъ, услужливъ;

ними. Главнымъ препятствіемъ къ улучшенію въ ту пору почтовой части въ Россіи была ея подвъдомственность коллегіи иностранныхъ дёль и, въ виду этого, Безбородко исходатайствоваль у государыни указь, въ силу котораго почтовый департаменть или экспедиція были поставлены, на ряду съ прочими мъстами, «установленными для внутренняго благоустройства», подъ въдъніе сената и подъ отчетомъ въ казенныхъ дълахъ и издержкахъ. До Безбородки наше почтовое управленіе складывалось и расширялось подъ вліяніемъ отдъльныхъ и при томъ случайныхъ указаній опыта и, сверхъ того, въ такомъ видъ, что едва удовлетворяло самымъ общимъ потребностямъ государственной и общественной жизни. Безбородко-надо отдать ему справедливость-внесь въ это управленіе порядокъ обдуманнаго и последовательнаго усовершенствованія. Онъ произвель по этой части весьма важныя измѣненія и улучшенія, на которыя указывало тогда развитіе потребностей разнаго рода. Безбородко устроиль правильныя международныя почтовыя сношенія, установиль пенсіи для служившихъ по почтовой части. Онъ, занявшись ознакомленіемъ съ устройствомъ этой части въ западной Европъ, приняль за образець французскую почту. Одною изъ главныхъ заботъ Безбородки было устройство сколь возможно большаго числа почтамтовъ въ Россіи «для удобнъйшаго сообщенія между встыи мъстностями имперіи», отысканіе удобнтишихъ путей для проъзда и сокращение ихъ, по возможности, въ одну почтовую дорогу и назначение станцій не далье какъ на 15-25 версть одна отъ другой. При немъ почта была раздёлена на легкую и тяжелую и установлены правила о выдачь подорожныхъ на взиманіе почтовыхъ лошадей. Съ цълью же увеличенія прогонныхъ денегъ, — правда, не безъ нъкотораго надувательства проъзжихъ, — почтовыя версты были уменьшены противъ ихъ прежняго протяженія, такъ какъ въ каждой верств полагалось уже не 700, а только 600 саженъ. Не смотря, однако, на таковыя засвидътельствованія о д'вятельности Безбородки по почтовой части, она была въ крайне неудовлетворительномъ состояніи, такъ что въ 1784 году Екатерина по поводу нераденія объ ея письмахъ писала Безбородкъ слъдующее: «подобное пропущеніе безъ вниманія оставить не можно; въдь по реестру, чаю,

товлялась къ новой войнъ съ Турцією и по дъламъ съ нею Безбородко быль однимъ изъ главныхъ дипломатическихъ дъятелей, равно какъ и по заключенію торговаго трактата между Россією и Испанією. Къ концу этого года быль также возбужденъ вопросъ о возобновленіи торговаго договора съ Англією. Самъ Безбородко о своихъ дипломатическихъ трудахъ въ автобіографической запискъ писаль: «Труды мои по внутреннимъ дъламъ извъстны столько же, сколько и по иностраннымъ; въ сихъ послъднихъ я только именемъ вторымъ, а дъломъ былъ первымъ исполнителемъ воли государевой. Всъ ея повельнія мною на письмъ изображаются, и г. вицеканцлеръ ничего еще не сказалъ, чтобы не мною написано было, ни о какомъ дълъ не представилъ, не посовътовавъ со мною. Мое мнъніе было всегда первое».

Такое заявленіе могло бы казаться хвастовствомъ, но постороннія изв'єстія, какъ мы уже вид'єли, подтверждають его, хотя, конечно, такимъ первенствомъ Безбородко быль всего бол'є обязанъ неспособности вице-канцлера, и если бы м'єсто посл'єдняго занимало соотв'єтствующее этой должности лицо, то мн'єніе Безбородки не всегда было бы «первое».

## VIII.

Устройство почтовой части. — Устройство нашей почты по образцу французской. — Участіе Везбородки въ финансовой коммисіи. — Предположеніе его объ учрежденіи секретной коммисіи. — Назначеніе его членомъ коммисіи о дорогахъ въ государствъ. — Пожалованіе 1,200 душъ въ Малороссіи. — Путешествіе въ Крымъ. — Забота его о своей «репрезентаціи». — Пребываніе императрицы въ домъ Безбородки. — Представленіе имъ ей своихъ родственниковъ. — Разнесшіеся по этому поводу слухи. — Переговоры съ королемъ польскимъ. — Іосифъ П въ гостяхъ у Безбородки. — Дъла внъшнія. — Пожалованіе дома въ Москвъ. — Дъла внъшнія.

Намъ уже извъстно, что въ числъ многоразличныхъ обязанностей, возложенныхъ на Безбородку, было, между прочимъ, управление почтовымъ департаментомъ. Безбородко сталъ въ близкое отношение къ почтовымъ дъламъ еще въ 1776 году; съ этого времени онъ докладывалъ почтовыя дъла Екатеринъ которая съ своей стороны весьма внимательно слъдила за

BROWN I DESCRIPTION BY THE PROPERTY HE AND MADE IN THE RESERVE THE TAX BEING in promit parte de Provincia Gelia de mela del mela descripcia delle ления выничениями дель и, на виду этем. Безберодин вили-THE STREET PROPERTY AND ASSESSED AND ASSESSED BY CHEST PROPERTY BY CHEST PROPERTY. Jenagraments was ancreming them increases. In part ca IDOPTION PROTECTION OF THE PROTECT STREET STREET respondentale. Wells adaptable comes a most organisms as excessных далкы и икираналы. То Безбородии инше инченное TEPARTERIE CRIRIFINATION II PROMINGENCE INTO RESIDENCE OFдільных в при токь случайных указаній знача в сперхъ POPO. BY TAKOBIS MUCK, TPO CIDA Y DIRECTORORIS CHARLES OF шись вогребиястивь государственный и общественный живы. Безбородио-надо отдаль сму справединесть-несь из это управление порядовъ облужания и высикловичествие усеверненечнованія. Онь прошисть нь этой части весьна папных REMÉRICALE A VIVANCARIA. EL ROTODECA VERGERALO TORTA DEGвите потребностей развиго рода. Безбородио устроник пра-BELLEHELE MERLYHADORELE HOTTOBER CHOMPRIS, VCZNEGRETE BEH-CHE LISE CLYMANICANES DO ROTTOROR TRACER. OUS. MARKOURES ORDESвомнениемь съ устройствомъ экой часки на западной Европ'в. приняль за образень французскую почту. Одною изъ главныхъ заботь Безбородки было устройство сколь возможно большаго числа почтантовъ въ Россіи «для умобивіннаго сообщенія между встани мъстностями имперіи», отъкжаніе удобитайщихъ путей для пробада и сокращение ихъ, но возможности, въ одну почтовую дорогу и насимчение станий не далве какъ ва 15-25 версть одна отъ другой. При немъ почта была раздълена на легкую и тяжелую и установлены правила о выдачь подорожных на вонные починых лошадей. Съ прити же увеличения прогонных денегь. — принда, не безъ некотораго надувательства пробажить. — ночговых версты были уменьшены противь ихъ прежинго противения, такъ вакь вь каждой верств нолигалось уже не 700. а только 600 сажень. Не смогря, однако, на такивые засвидетельствованія о діятельности Безбородки по почловой части, она была въ крайне неудовлетворительность состояния. такъ что въ 1764 году Екаперина во новоду перадінія объ ея письмахъ писала Безбородив следующее: «подобное пропушение безъ вниманія оставить не можин, відь по реестру, чаю. раздають письма; буде же мои письма для употребленныхъ (т. е. служащихъ) на почтовомъ дворъ безъ вниманія болъе недъли оставляются, каково можеть быть прочее почтовое дъло».

Мы уже упоминали однажды объ учрежденіи финансовой коммисіи, въ составъ которой находился и Безбородко, считавшій себя въ прав' получить за свои труды особенное, громадное вознагражденіе, которое, если перевести на деньги, должно было бы представлять ежегодный доходъ до 36,000 тогдашнихъ рублей. Государственный дифицить продолжался, однако и по окончаніи зянятій этой коммисіи, о чемъ генералъ-прокуроръ подалъ въ 1785 году государынъ записку, а съ своей стороны Безбородко написалъ къ ней особыя примъчанія. По словамъ г. Григоровича, «записка эта свидътельствуетъ какъ нельзя лучше, что Безбородко глубоко понималъ важное значеніе государственныхъ доходовъ и изыскиваль къ увеличенію ихъ радикальныя мъры, а не минутные поборы, отягощающіе и разоряющіе государственное хозяйство. Между темъ князь Вяземскій заботился только о временномъ увеличеніи доходовъ, не входя въ разсмотрѣніе последствій техь средствь, которыя кь этому служили. Главная мысль, приведенная въ примъчаніяхъ Безбородки, состояла въ томъ, «что большая часть способовъ для увеличенія доходовъ состоить въ отнятіи у городовъ доходовъ, у провинцій же, имъющихъ привилегіи — въ сложеніи части губернскихъ штатовъ на общество и убавки половины суммъ, отпускаемыхъ на губернскія строенія; наконецъ, въ наложеніи на купцовъ двухъ процентовъ, вмъсто одного съ капитала». Для устройства финансовъ Безбородко предлагалъ учредить секретную коммисію. Жизнеописатель графа Безбородки не доискался, чёмъ окончилось это дёло, хотя императрица и одобрила примъчанія Безбородки, предложившаго мъры, не совствить удобныя и умолчавшаго, однако, о сокращении такихъ расходовъ и, можно даже сказать, такого мотовства, какими вообще отличалось царствованіе Екатерины II и личная пышная обстановка съ чрезвычайными затратами на личности, обращавшія на себя ея милостивое вниманіе.

Съ наступленіемъ 1786 года почти одновременно Екатерина назначила Безбородку членомъ «коммисіи о дорогахъ въ

жестранные послы, находившіеся въ Петербургѣ, отдавали Безбородкѣ первенство передъ вице-канцлеромъ, графомъ Остерманомъ, котораго они считали «простымъ министромъ», передающимъ свои планы и мысли императрицѣ только при посредствѣ Безбородки.

При дъятельномъ участіи Безбородки во время занятія имъ должности «полномочнаго для всъхъ негоціацій» были заключены съ иностранными державами три конвенціи по вооруженному нейтралитету. Во время же присутствованія его въ секретной экспедиціи были заключены три трактата: одинъ торговый съ Даніей и два по упомянутому нейтралитету.

Между тымь наслыдникь престола, великій князь Павель Петровичь, вообще неблагосклонно отзывался о Безбородкъ. Изъ письма герцога тосканскаго къ брату его, императору Іосифу, видно, что въ 1782 году Павелъ, при свиданіи съ герцогомъ, разгорячился и сталъ говорить, что ему, великому князю, извъстно, какіе изъ перербургскихъ чиновниковъ куплены в в скимъ дворомъ, сколько и когда каждый получилъ изъ нихъ. Наследникъ разсказывалъ объ этомъ съ большими подробностями и когда герцогъ сталъ говорить, что ему объ этомъ ничего неизвъстно, то Павель отвъчалъ ему: «Такъ я знаю и могу назвать вамъ ихъ имена. Это-князь Потемкинъ, секретарь императрицы Безбородко, Бакунинъ, оба графа Воронцова, Семенъ и Александръ, и Морковъ, кототорый теперь министромъ въ Голландіи. Я вамъ назвалъ ихъ; пускай знають, что мнв известно, что они за люди, и какътолько будеть у меня власть, я ихъ выстку (ich werde sie ausruthen), уничтожу и выгоню».

По поводу этого разсказа г. Григоровичъ замѣчаетъ, что великій князь ошибался въ своемъ сужденіи о Безбородкѣ, который потомъ быль въ его царствованіе однимъ изъ приближеннѣйшихъ и любимѣйшихъ царедворцевъ. Послѣднее соображеніе, какъ мы полагаемъ, едва ли можетъ служить какимъ либо опроверженіемъ, такъ какъ, не говоря уже о быстрыхъ переходахъ Павла отъ гнѣва къ чрезвычайному благоволенію, его сблизила съ Безбородкою особая услуга, оказанная ему Безбородкою при его воцареніи. Что же касается подкуповъ или взятокъ, то въ этомъ едва ли можно

сомнъваться. Удостовъреніе объ этомъ встръчается и въ другихъ источникахъ того времени, такъ напримъръ, Охоцкій въ своихъ «Запискахъ» подробно указываеть, сколько какой польскій магнать вносиль въ складчину денегь для доставленія ихъ Безбородкъ съ цълью заискать его расположенія къ интересамъ Польши.

Не подлежить никакому сомнёнію, что Екатерина считала Безбородку, «приноровлявшагося,—по словамь его хвалителя Гарриса—кь ел капризамь», человёкомь пригоднымь ко всякому дёлу. Такь, когда въ 1782 году обнаружилось разстройство въ дёлахъ императорскихъ театровъ, то императрица поручила Безбородкъ привести эти дёла въ лучній порядокъ. Въ этомъ же году императрица, «желая изъявить предъ свётомъ» свое вниманіе и милость Безбородкъ, сама возложила на него звёзду и ленту ордена св. Владиміра, учрежденнаго въ память ея двадцатильтняго царствованія, на основаніи статута, составленнаго Безбородкою.

Въ слёдующемъ 1783 году, императрица дала Безбородке чрезвычайно важное поручение по финансовой части. Общирныя предпріятія Екатерины, какъ по распространенію предвловъ Россіи, такъ и по внутреннимъ учрежденіямъ, истощили государственные доходы. Государственный дефицить правительство, обыкновенно, покрывало новыми выпусками ассигнацій; но уже въ конце 1782 года было замечено, что ассигнаціи выменивались съ платежемъ лажа, что возбудило опасеніе и принудило изыскивать другія, более разумныя мёры для улучшенія финансовъ.

Съ этою цёлью была назначена особая коммисія, въ составъ которой вошель и Безбородко. О своихъ трудахъ въ этой коммисіи Безбородко въ своей автобіографической занискё говорить слёдующее: «по дёлу, касающемуся до умноженія государственныхъ доходовъ, моя заслуга не въ одномъ только томъ состояла, что всё пристали къ плану моему о Малороссіи, изъ котораго были уже заимствованы правила и для прочихъ губерній, на особомъ основаніи бывшихъ. Всё другія средства никто на себя взять не можетъ, чтобы я въ нихъ не участвовалъ. О крестьянахъ казеннаго вёдомства мы съ г. генераль-прокуроромъ первые условились; прибавка сбора за рекрутъ съ купцовъ и на гербовую бумагу мною предложена. Я самъ сочиняль докладъ, повёряль вёдомости, трудился ими всёхъ болёе. По сему уже одному труды мои въ семъ дёлё были не меньше моихъ товарищей; а планъ о малороссійскихъ доходахъ быль собственное мое дёло, въ которомъ никто не имёлъ участія».

Пользуясь вниманіемъ императрицы Безбородко сталь просить о предоставленіи ему 2,000 душъ въ ранговыхъ по-мѣстьяхъ, которыми онъ продолжаль еще временно владѣть, считаясь полковникомъ кіевскаго полка. Онъ по поводу этой просьбы говориль императрицѣ, что «сіе не дѣлаетъ и шестой доли того, что законы опредѣляють за промыслы барыша коронѣ, а онъ мало ли что придумаль». Сообщая объ этомъ въ письмѣ къ Потемкину, Екатерина добавляетъ: «мнѣ кажется, что это разсужденіе довольно справедливо; однако же мнѣ хотѣлось бы знать, что вы объ этомъ думаете».

Безбородко получить желаемое, хотя и слёдуеть замётить, что всё его придумыванія по финансовой части не принесли никакой существенной пользы, и государственная казна изнемогала подъ тяжестію чрезвычайныхъ дефицитовъ, которые, какъ и прежде, продолжали покрываться непомёрнымъ выпускомъ новыхъ ассигнацій, не смотря на торжественное об'єщаніе государыни въ ея манифеств и ручательство ея за себя и за своихъ преемниковъ, что выпускъ казною бумажныхъ денегъ будетъ производиться въ опредёленномъ, ограниченномъ разм'єрів.

Не успъла еще финансовая коммисія окончить своихъ занятій, какъ Безбородко былъ привванъ къ новой работъ объ изысканіи лучшихъ средствъ къ переселенію нагайскихъ татарь въ Россію. Еще въ 1776 году, Безбородко въ занискъ о татарахъ указываль на необходимость присоединенія къ Россіи Крымскаго полуострова. Дъла татарскія были уже давно въ рукахъ Безбородки и теперь онъ велъ о нихъ переписку съ посланникомъ нашимъ въ Константинополъ, Булгаковымъ, и манифестъ, 8-го апръля 1783 года, возвъстилъ объ осуществленіи этого предположенія, а трактатомъ 28-го декабря того же года Турція узаконила присоединеніе къ Россіи Крыма, татарскихъ земель и части Кубанской области.

Близость Безбородки къ государынъ, какъ необходимаго

ей дёльца, выразилась между прочимь и въ томъ, что онъ въ числё 12-ти лицъ сопровождаль ее въ Фридрихсгамъ, куда она ёздила для свиданія съ шведскимъ королемъ Густавомъ III.

Кромъ наградъ отъ государыни, Безбородко въ 1783 году удостоился еще и другого почета: онъ былъ избранъ членомъ россійской академіи, но замъчательно, что онъ не только не принималъ никакого участія въ ея трудахъ, но и ни въ одномъ изъ засъданій ея не присутствовалъ, кромъ перваго, происходившаго по случаю торжественнаго открытія этого учрежденія. Тъмъ не менъе высокое служебное положеніе побудило академію поставить въ конференцъ-залъ портреть Безбородки, нарисованный извъстнымъ живописцемъ Лампи.

## VII.

Пожалованіе деревень въ Малороссіи. — Желаніе быть вице-канцлеромъ. — Полученіе графскаго достоинства. — Насм'яшки и пасквиль по этому случаю. — Приглашеніе на «приватные» вечера императрицы. — Подчиненность Потемкину. — Помощники Безбородки. — Отзывъ его о своихъ дипломатическихъ трудахъ.

По смерти, въ 1783 году, графа Н. И. Панина, первое мъсто въ коллегіи иностранныхъ дъль заняль графъ И. А. Остерманъ съ званіемъ вице-канцлера. Онъ быль совершенное ничтожество. Всв иностранные агенты видели въ немъ «только занимаемое имъ мъсто». Австрійскій министръ Кауницъ называлъ его «автоматомъ», императоръ Іосифъ II:-«соломенной чучелой, ничего не дълающей и не имъющей никакого въса». Въ следующемъ году, Безбородко былъ навначенъ вторымъ присутствующимъ членомъ въ коллегіи иностранных дёль, съ оставленіемь при всёхь занимаемых имъ должностяхъ и съ производствомъ въ тайные совътники. Въ самый день такого назначенія императрица пожаловала ему 3,000 душь въ Малороссіи изъ урядовыхъ именій. Такимъ образомъ онъ не только присвоилъ себъ числившіяся за нимъ прежде урядовыя маетности, но успёль получить еще новыя въ въчное владъніе. Кромъ того, ему было назначено 6,000

рублей жалованья въ годъ и по 500 рублей въ мъсяцъ на столъ.

Не смотря на такія щедрыя награды, онъ, однако, не быль вполнё доволень ими и въ письмё своемъ къ Потемкину высказываль желаніе получить званіе вице-канцлера. Въ томъ же 1784 году, 12-го октября, Екатерина написала Безбородкё слёдующее: «Труды и рвеніе привлекають отличіе. Императоръ даеть тебё графское достоинство. Будешь сомез! Не уменьшится твое усердіе ко мнё. Сіе говорить императрица. Екатерина же дружески тебё совётуеть и просить не лёниться и не спёсивиться».

Въ дипломъ, данномъ императоромъ Безбородко на графское достоинство сказано было, что «Безбородко во всъхъ должностяхъ и чинахъ усердіемъ своимъ къ славъ и благу отечества, къ исполненію намъреній своея монархини, къ утвержденію добраго согласія съ державами, дружествомъ и союзомъ съ Россійскою имперію связанными, върнымъ своимъ радъніемъ и разными достославными подвигами получилъ многіе отличные знаки государевой милости и своими почетными свойствами украсилъ себя и свой родъ, а чрезъ то пріобрълъ и наше отмънное благоволеніе». Графское достоинство было распространено и на брата его, бригадира Илью Андреевича, и ихъ потомство и при томъ такъ, «яко бы они уже отъ четвертаго колъна съ отцовской и матерней стороны природные были графы и графини священныя Римской имперіи».

Пожалованіе Безбородки въ римско-нёмецкіе графы вызвало въ петербургскомъ обществів остроты и насмішки и, между прочимъ, по рукамъ сталъ ходить пасквильный рисунокъ. На немъ былъ изображенъ новопожалованный графъ съ книгою въ рукахъ, а подъ этимъ изображеніемъ была подпись: «Le conte nouveau relié en veau». Здісь была игра словъ такъ какъ слова conte и comte произносятся одинаково. Въ этомъ пасквилі была затронута и императрица. Составители пасквилі была затронута и императрица. Составители пасквили были открыты случайно. Изъ нихъ фрейлина баронесса Эльмить была, въ присутствіи гофмейстерины, высівчена розгами и отправлена къ отцу въ Лифляндію; графъ Вутурлинъ, адъютанть Потемкина, отставлень отъ службы съ запрещеніемъ въйзжать въ міста пребыванія государыни, а сестра его, Дивова, съ мужемъ выслана изъ Петербурга.

Осыпанный наградами Безбородко удостоился еще особой чести: императрица пригласила его разъ навсегда бывать на ея вечернихъ «приватныхъ» собраніяхъ.

Всв распоряженія государыни по коллегіи иностранныхъ дълъ исключительно шли черезъ Безбородку: онъ объявлялъ вице-канцлеру или коллегіи высочайшія повельнія по дипломатическимъ дёламъ; препровождалъ въ коллегію, при своихъ запискахъ, бумаги, полученныя чрезъ иностранную или внутреннюю почту, и въ то же время, занимая должность секретаря императрицы, ближе и раньше вице-канцлера могь знать о существъ дъль и прежде отъ государыни могъ слышать о нихъ, а потому и направлять ихъ согласно со взглядами Екатерины. Перевъсъ его надъ вице-канцлеромъ въ послъдующіе годы быль такъ заметень, что сделался известень самой Екатеринъ, которая и изъявляла на счеть этого не разъ свое неудовольствіе, но не отстраняла оть себя Безбородку. Къ этому времени относится отзывъ о Безбородкъ бывщаго въ Петербургъ посломъ генуэзской республики патриція Ривароло, который писаль: «Наибольшимъ вліяніемъ пользуется графъ Безбородко. Какъ секретарь кабинета ея величества, онъ ежедневно, въ положенные часы, докладываеть ей о текущихъ дълахъ по всъмъ министерствамъ и вмъсть съ нею предварительно разбираеть ихъ. Въ отсутствие вице-канцлера онъ принимаетъ иностранныхъ посланниковъ и ведетъ съ ними переговоры. Онъ могъ бы быть вице-канцлеромъ при возвышеніи въ канцлеры графа Остермана; но, пользуясь одинаковымъ содержаніемъ, онъ предпочитаетъ свое положеніе блеску вице-канцлерскому. Д'вятельный, мягкаго характера, старающійся, по мірь возможности, угодить всякому, онъ считается искуснымъ дипломатомъ и ловкимъ царедворцемъ».

Графъ Сегюръ, прівхавшій въ 1785 году въ Петербургъ въ качестві французскаго посланника, пишеть, что «политическія тайны того времени оставались въ відініи Екатерины, Потемкина и Безбородки» и добавляеть, что Безбородко «скрываль тонкій умъ подъ тяжелою наружностью» и пользовался, боліве чімъ другіе, довіріємъ императрицы. Въ другой разъграфъ Сегюръ писаль, что Безбородко «обладаеть всіми качествами, необходимыми для его поста; трудолюбивъ, имітеть опытность въ ділахъ; вкрадчивъ, изворотливъ, услужливъ;

человань, для котораго нать ничего труднаго; онь отлично ченеть свою государыню, одобряеть всё ен помыслы и устрачень всё препятствія».

Не мало, конечно, высокому положенію Безбородки содійствовало и его уменье постоянно ладить съ Потемкинымъ. Объ отношение перваго къ последнему въ депешахъ графа Сегюра встръчается слъдующее извъстіе: «Князь — пишеть Сегюрь-пользуется безграничнымъ вліяніемъ, ему извъстны вст тайны, вст добродетели и вст слабости своей государыни; онъ необходимъ для ея ума, имъетъ прочную власть надъ ен сердцемъ, она смотритъ на него какъ на единственнаго человъка способнаго управлять ея арміею и принять какое либо твердое ръшеніе въ случав революціи; это единственный подданный, върность котораго она считаеть твердой и неподкупной», и далве: «Безбородко, зная всю силу власти князя, никогда не возстаеть противъ него, делаеть только то, что тоть ему поручаеть и советуется съ нимъ обо всемъ. Онъ благодаренъ ему за свое возвышение и подчиняется безъ труда его превосходству, темь более, что онь къ этому привыкъ съ самаго начала своего существованія. Онъ предпочитаеть, чтобы въ милости быль человъкъ, который безъ всякой зависти предоставляль бы ему делать карьеру и который для себя ничего более уже не желаеть, чемь тоть, которому надобно еще добиваться всего и который вездъ встръчаль бы соцерниковъ. Къ тому же онъ отлично знаетъ, что если князь попадеть въ немилость, то онъ ни въ какомъ случав не можеть занять его место; у него неть ни достаточной твердости, ни представительной наружности, ни знатнаго рода, ни талантовъ, необходимыхъ для подобной должности, которая, впрочемъ, противоръчила бы и его наклонностямъ: онъ далекъ отъ пышности, командованія и парадовъ. Но такъ какъ онъ заваленъ дълами, то нуждается въ помощи; ее оказывають ему Воронцовь и графъ Шуваловъ. Выборъ не могь быть удачиве, такъ какъ у этихъ двухъ придворныхъ довольно деятельности и знаній. Графъ Безбородко пользуется ихъ работою и сведеніями. Князь ненавидить ихъ и щадить только ради дружбы къ графу Безбородкв, но стоить ему сказать только слово и онъ ихъ уничтожить».

Около этого времени, т. е. въ 1785 году, Россія подго-

товлялась къ новой войнъ съ Турцією и по дъламъ съ нею Безбородко быль однимъ изъ главныхъ дипломатическихъ дъятелей, равно какъ и по заключенію торговаго трактата между Россією и Испанією. Къ концу этого года быль также возбужденъ вопросъ о возобновленіи торговаго договора съ Англією. Самъ Безбородко о своихъ дипломатическихъ трудахъ въ автобіографической запискъ писалъ: «Труды мои по внутреннимъ дъламъ извъстны столько же, сколько и по иностраннымъ; въ сихъ послъднихъ я только именемъ вторымъ, а дъломъ былъ первымъ исполнителемъ воли государевой. Всъ ея повельнія мною на письмъ изображаются, и г. вицеканцлеръ ничего еще не сказалъ, чтобы не мною написано было, ни о какомъ дълъ не представилъ, не посовътовавъ со мною. Мое мнъніе было всегда первое».

Такое заявленіе могло бы казаться хвастовствомъ, но постороннія извёстія, какъ мы уже видёли, подтверждають его, хотя, конечно, такимъ первенствомъ Безбородко быль всего болёе обязанъ неспособности вице-канцлера, и если бы мёсто послёдняго занимало соотвётствующее этой должности лицо, то мнёніе Безбородки не всегда было бы «первое».

### VIII.

Устройство почтовой части. — Устройство нашей почты по образцу французской. — Участіє Везбородки въ финансовой коммисіи. — Предположеніє его объ учрежденіи секретной коммисіи. — Назначеніє его членомъ коммисіи о дорогахъ въ государствъ. — Пожалованіе 1,200 душь въ Малороссіи. — Путешествіє въ Крымъ. — Забота его о своей «репрезентаціи». — Пребываніе императрицы въ домъ Безбородки. — Представленіе имъ ей своихъ родственниковъ. — Разнесшіеся по этому поводу слухи. — Переговоры съ королемъ польскимъ. — Іосифъ ІІ въ гостяхъ у Безбородки. — Дъла ветышнія. — Пожалованіе дома въ Москвъ. — Дъла ветышнія.

Намъ уже извъстно, что въ числъ многоразличныхъ обязанностей, возложенныхъ на Безбородку, было, между прочимъ, управление почтовымъ департаментомъ. Безбородко сталъ въ близкое отношение къ почтовымъ дъламъ еще въ 1776 году; съ этого времени онъ докладывалъ почтовыя дъла Екатеринъ которая съ своей стороны весьма внимательно слъдила за ними. Главнымъ препятствіемъ къ улучшенію въ ту пору почтовой части въ Россіи была ея подведомственность коллегіи иностранныхъ дёль и, въ виду этого, Безбородко исходатайствоваль у государыни указь, въ силу котораго почтовый департаменть или экспедиція были поставлены, на ряду съ прочими мъстами, «установленными для внутренняго благоустройства», подъ въдъніе сената и подъ отчетомъ въ казенныхъ дълахъ и издержкахъ. До Безбородки наше почтовое управленіе складывалось и расширялось подъ вліяніемъ отдёльныхъ и при томъ случайныхъ указаній опыта и, сверхъ того, въ такомъ видъ, что едва удовлетворяло самымъ общимъ потребностямъ государственной и общественной жизни. Безбородко---надо отдать ему справедливость----внесъ въ это управленіе порядокъ обдуманнаго и последовательнаго усовершенствованія. Онъ произвель по этой части весьма важныя измѣненія и улучшенія, на которыя указывало тогда развитіе потребностей разнаго рода. Безбородко устроиль правильныя международныя почтовыя сношенія, установиль пенсіи для служившихъ по почтовой части. Онъ, занявшись ознакомленіемъ съ устройствомъ этой части въ западной Европъ, приняль за образець французскую почту. Одною изъ главныхъ заботъ Безбородки было устройство сколь возможно большаго числа почтамтовъ въ Россіи «для удобнвишаго сообщенія между всёми мёстностями имперіи», отысканіе удобнёйшихъ путей для проъзда и сокращение ихъ, по возможности, въ одну почтовую дорогу и назначеніе станцій не далье какъ на 15-25 версть одна отъ другой. При немъ почта была раздёлена на легкую и тяжелую и установлены правила о выдачь подорожныхъ на взимание почтовыхъ лошадей. Съ цёлью же увеличенія прогонныхъ денегь, — правда, не безъ нъкотораго надувательства проъзжихъ, — почтовыя версты были уменьшены противъ ихъ прежняго протяженія, такъ какъ въ каждой верств полагалось уже не 700, а только 600 саженъ. Не смотря, однако, на таковыя засвидътельствованія о д'ятельности Безбородки по почтовой части, она была въ крайне неудовлетворительномъ состояніи, такъ что въ 1784 году Екатерина по поводу нераденія объ ея письмахъ писала Безбородкъ слъдующее: «подобное пропущеніе безъ вниманія оставить не можно; відь по реестру, чаю, раздають письма; буде же мои письма для употребленныхъ (т. е. служащихъ) на почтовомъ дворъ безъ вниманія болъе недъли оставляются, каково можеть быть прочее почтовое дъло».

Мы уже упоминали однажды объ учреждени финансовой коммисіи, въ составъ которой находился и Безбородко, считавшій себя въ прав' получить за свои труды особенное, громадное вознагражденіе, которое, если перевести на деньги, должно было бы представлять ежегодный доходъ до 36,000 тогдашнихъ рублей. Государственный дифицить продолжался, однако и по окончаніи зянятій этой коммисіи, о чемъ генералъ-прокуроръ подалъ въ 1785 году государынъ записку, а съ своей стороны Безбородко написалъ къ ней особыя примъчанія. По словамъ г. Григоровича, «записка эта свидътельствуетъ какъ нельзя лучше, что Безбородко глубоко понималъ важное значеніе государственныхъ доходовъ и изыскиваль къ увеличенію ихъ радикальныя мёры, а не минутные поборы, отягощающіе и разоряющіе государственное хозяйство. Между тъмъ князь Вяземскій заботился только о временномъ увеличеніи доходовъ, не входя въ разсмотрѣніе послъдствій тъхъ средствъ, которыя къ этому служили. Главная мысль, приведенная въ примъчаніяхъ Везбородки, состояла въ томъ, «что большая часть способовъ для увеличенія доходовъ состоить въ отнятіи у городовъ доходовъ, у провинцій же, имъющихъ привилегіи — въ сложеніи части губернскихъ штатовъ на общество и убавки половины суммъ, отпускаемыхъ на губернскія строенія; наконецъ, въ наложеніи на купцовъ двухъ процентовъ, вмъсто одного съ капитала». Для устройства финансовъ Безбородко предлагалъ учредить секретную коммисію. Жизнеописатель графа Безбородки не доискался, чтмъ окончилось это дтло, хотя императрица и одобрила примъчанія Безбородки, предложившаго мъры, не совстви удобныя и умолчавшаго, однако, о сокращении такихъ расходовъ и, можно даже сказать, такого мотовства, какими вообще отличалось царствование Екатерины II и личная пышная обстановка съ чрезвычайными затратами H8 личности, обращавшія на себя ея милостивое вниманіе.

Съ наступленіемъ 1786 года почти одновременно Екатерина назначила Безбородку членомъ «коммисіи о дорогахъ въ

государствъ и членомъ совъта при ея императорскомъ величествъ. Труды коммисіи, существовавшей слишкомъ десять лъть, остались почти неизвъстны. Только спустя почти десять лъть послъ своего учрежденія, она представила императрицъ докладъ «съ первою частію генеральныхъ правиль о строеніи дорогь въ Россіи». Что касается совъта, то за время нахожденія въ немъ членомъ Безбородки состоялось 872 протокола, изъ которыхъ не подписаны имъ 253. Кромъ того всъ доклады въ совътъ шли черезъ него, а также на предварительное его разсмотръніе шла большая часть переписки, поступавшей въ совъть.

Когда въ совъть окончилось разсмотръніе проекта по учрежденію государственнаго ассигнаціоннаго банка, —противъ чего такъ основательно возставалъ генералъ-прокуроръ князь Вяземскій-то Безбородко въ письм' своемъ къ Потемкину, заявляя о своихъ долгахъ, выражалъ желаніе, чтобъ ея величество благоволила пожаловать ему, Безбородкъ, изъ недвижимыхъ имъній въ Малой Россіи «нъкоторое количество прилегаемыхъ къ его деревнямъ и кои, хотя разсъяны, состоять вь разныхь частяхь самыхь мелкихь и приносять самые же мелкіе доходы, но для него тёмъ выгодны, что его маетности оными поправятся». При этомъ случав Безбородко «ввъряль свой жребій благодътельному старанію» Потемкина и просиль, чтобъ отстранить сомивніе государыни на счеть значительности имънія «по множеству названій деревень малороссійскихъ». Безбородко получиль желаемое и ему было дано 1,200 душъ.

Со времени опредъленія Безбородки въ совъть, сношенія его съ императрицею стали еще чаще, и онъ 20-го августа 1786 года быль пожаловань въ гофмейстеры. По поводу этого, Гарновскій въ своихъ письмахъ къ Попову, любимцу Потемкина, сообщаль: «слышно также, когда графъ Александръ Андреевичъ пожалованъ гофмейстеромъ, государыня изволила, будто бы, отозваться, что внесенныя къ ней о семъ просьбы означаеть ничто иное, какъ сдъланные противъ графа Безбородки заговоры».

Въ новой своей должности, — впрочемъ, какъ это было еще и прежде при повздкв Екатерины въ Бълоруссію, — Везбородко распоряжался теперь на счетъ предстоявшаго пу-

тешествія государыни въ новопріобрѣтенный Россією Крымъ. Но видно распоряженія его не имѣли особой силы. Такъ, напримѣръ, онъ писалъ, что «мебели» въ путевыхъ дворцахъ должны быть «простые, нужные для одной только необходимости, а не къ украшенію», между тѣмъ это путешествіе Екатерины было обставлено на каждомъ шагу изумительною роскошью и всевозможными удобствами.

На этотъ разъ Безбородко заботился о своихъ удобствахъ и внёшней представительности. Такъ, кіевскому генераль-губернатору, графу Румянцеву, онъ писалъ: «что касается до меня, то я совершенно полагаюсь на милостивое вашего сіятельства распоряженіе, осмёливаюсь донести, что по качеству министра иностранныхъ дёлъ, нельзя мнё обойтись безъ нёкотораго рода репрезентаціи; слёдственно хотя я предпочту и не ближній домъ, но нёкоторый не много пообщирнёе и выгоднёе, тёмъ болёе, что однажды или дважды пріёхать во дворець въ извёстное и обыкновенное время, не будеть мнё въ тягость».

7-го января 1787 года императрица изъ Царскаго Села тронулась въ путь. Побздъ ея состоянъ изъ 200 раззолоченныхъ экипажей. На издержки по этому путешествію было назначено 4,000,000 рублей, не считая, конечно, тъхъ особыхъ мъстныхъ затрать, которыя должны были быть произведены на мъстныя средства для достойнаго пріема государыни и ея громадной свиты.

Въ Нѣжинѣ императрица побывала въ домѣ Безбородки. Здѣсь онъ имѣль случай представить ей своихъ родственниковъ: Милорадовича и Миклашевскаго, на которыхъ было обращено особенное вниманіе государыни. По поводу этого, Гарновскій писалъ Попову: «Александръ Матвѣевичъ (Мамоновъ) почитался оставленнымъ за болѣзнью въ Нѣжинѣ и оть двора навсегда удаленнымъ. Нѣкоторые признавали къ престолу приближеннымъ Милорадовича, а другіе — Миклашевскаго. Оглашенныя въ газетахъ царскія милости, въ бытность въ домѣ Миклашевскихъ явленныя, почитались достовѣрнымъ знакомъ монаршаго къ сей фамиліи благоволенія».

Во время этого путешествія Безбородко привезь въ Кіевъ изъ Канева для свиданія съ Екатериною короля Станислава-Августа Понятовскаго, съ которымъ онъ предварительно окон-

чиль переговоры по некоторымь политическимь вопросамь. Впрочемь, переговоры эти не сопровождались никакими последствіями, такъ какъ въ сущности всё они сводились только къ следующимъ словамъ, сказаннымъ королю Безбородкою: «будьте уверены, что все уладится; мы въ принципахъ сходимся; только не нужно разславлять этого, ни собирать экстраординарнаго сейма, чтобъ не возбуждать противъ себя сосёдей».

Положеніе Станислава-Августа, при свиданіи съ императрицею, было крайне затруднительно. Понятовскій, пользовавшійся нѣкогда чрезвычайною ея благосклонностью, быль теперь ей въ тягость и она хотёла спровадить его отъ себя какъ можно скорѣе.

На третій день посл'є своего отъ'єзда, король прислаль Безбородк'є свой портреть, богато украшенный брилльянтами.

При совершаемомъ государынею путешествіи въ Крымъ, съ нею былъ долженъ встрётиться еще и другой гость — императоръ Іосифъ П. На встрёчу ему она поёхала въ сопровожденіи Безбородки, у котораго виёстё съ императоромъ обёдала въ его слободё Бёлозерске, находящейся въ 15-ти верстахъ отъ Херсона.

Труды Безбородки, вызванные путешествіемъ государыни въ Крымъ, были, по словамъ г. Григоровича, безпрерывны и разнообразны. «Всв архивы-говорить онъ-воторыми довелось мнъ пользоваться, представляють наглядное тому доказательство. Большая часть указовъ, подписанныхъ Екатериною въ теченіе полугодоваго путешествія, были писаны самимъ Безбородкою». Даже мелочи переходили руки. Завадовскій, корошо знавшій въ чыхъ рукахъ были дъла того времени, 1-го іюля 1787 года писалъ графу С. Р. Воронцову: «Князь Потемкинъ верховный въ дёлахъ. Графъ Александръ Андреевичъ по немъ и въ услугахъ его; я навываю двъ силы все двигающія». Но по одному изъ писемъ Гарновскаго оказывается, что Безбородко и помимо нахожденія въ услугахъ Потемкина быль еще въ полной зависимости отъ другаго лица, такъ какъ графъ Воронцовъ, по словамъ Гарновскаго, «что хочеть, то и дълаеть съ графомъ-докладчикомъ».

Императрица, между темь, продолжала являть Безбородкъ

новыя милости. Она завхала къ нему въ гости въ слободу Анновку, а затъмъ, въ бытность свою въ Москвъ, пожаловала ему домъ бывшаго великаго канцлера графа Бестужева-Рюмина, приказавъ его надстроить и перестроить на казенный счеть по плану, данному отъ Безбородки.

Теперь Безбородко главнымъ образомъ дъйствовалъ въ качествъ министра иностранныхъ дълъ. Между тъмъ во внъшнихъ отношеніяхъ начинались тревожныя обстоятельства. Турція готовилась къ войнъ съ Россіею. Въ Нидерландахъ поднималось возстаніе противъ Габсбурговъ, Франція и Англія вооружались, а Пруссія строила намъ ковы. Что касается Турціи, то Безбородко надъялся, что мы легко справимся съ нею одною, и въ письмъ своемъ къ нашему послу въ Лондонъ, графу Воронцову, писалъ, между прочимъ: «у насъ все готово и готовъе, чъмъ въ 1768 году». Кромъ переписки съ Воронцовымъ, Безбородко велъ по турецкимъ дъламъ личные переговоры съ иностранными послами, находившимися въ Петербургъ, преимущественно же съ французскимъ посломъ графомъ Сегюромъ.

Война съ Турцією, не смотря на то, что у насъ къ этой войнъ, по словамъ Безбородко, все было готово, началась неудачно. Тогда Безбородко, одинъ изъ главнъйшихъ участниковъ и внутренняго управленія и внішней политики Россіи, началь въ письмахъ своихъ къ графу С. Р. роптать на систему веденія у насъ государственныхъ дёлъ. Такъ, онъ писаль, что «у нась не легко отгадать чего мы желаемь, теперь же еще, къ сожалтнію, и больше оказывается, что и во внъшнихъ дълахъ думають такъ точно править, какъ во внутреннихъ». Замъчаніе это объясняется слъдующими строками: «У насъ считають, что всв по нашей дудкв плясать должны и если бы не привычка, иногда и съ огорченіемъ, переносить все и выдерживать первую пыль съ твердостію, то, Богъ знаеть, какъ бы оное и пошло». Въ особенности жаловался Безбородко на то властвующее положение, какое въ эту пору занималъ Потемкинъ. Безбородко писалъ: «Трудно себъ представить мои заботы. Я разумъю не то, чтобы силь или времени не достаетъ, но то, что о многомъ надобно брать ad refferendum (на донесеніе), т. е. посылать за сов'втомъ къ князю Потемкину, въ Новороссійскую губернію, а

оттуда ни за что не добьешься не скораго, но уже и никакого отвъта». Онъ говорить и объ «умноженіи коварныхъ
происковъ». «Я—продолжаеть Безбородко—истинно ихъ не
уважаю, но нельзя не заботиться, что подобныя происшествія
публикою и свътомъ относимы будуть на недосмотръніе министерства, у котораго ни силы, ни способовъ лучше дълать
недостаеть. Если бы можно было—продолжаетъ Безбородко—
вершить войну безъ потери и хотя съ весьма умъренными
выгодами, направиль бы я тогда всю возможность свою не
допускать разрушать покой иногда легкомысленно, въдая,
что онъ для насъ всего полезнъе, а при упрямствъ, по крайней мъръ, пожелавъ добраго успъха, своимъ покоемъ поспъщу воспользоваться».

# IX.

Приготовленія къ войнѣ со Швецією.—Предположенія Безбородки о мѣрахъ на случай нападенія со стороны Пруссіи.—Его общія соображенія по внѣшней политикѣ.—Предположенія и сформированіи «охочихъ казаковъ» и о вызовѣ иностранныхъ офицеровъ въ русскую службу.—Обвиненіе Безбородки въ притѣсненіи китайцевъ.—Надежда на Потемкина.—Участіе его въ дѣлахъ турецкихъ и австрійскихъ.—Мысль о присоединеніи къ Россіи Польши.—Хлопоты по заключенію коммерческаго трактата съ Англією.

Въ безпрерывныхъ, разнообразныхъ и сложныхъ дипломатическихъ переговорахъ съ тъми и другими европейскими кабинетами—въ переговорахъ, о которыхъ съ большими или меньшими подробностями сообщаетъ г. Григоровичъ въ своемъ изслъдованіи, собственно для насъ любопытны лишь тъ, при которыхъ мелькаетъ имя Безбородки. Мы говорили уже о томъ, какъ онъ переговаривался лично съ королемъ польскимъ и упомянули объ его участіи въ вопрост о войнт съ Турцією. Война съ Турцією поглощала теперь вниманіе и государыни и представителей правительства тогдашняго времени въ Россіи. Въ добавокъ къ этому, оказалась вещественная угроза Россіи со стороны Швеціи. Въ виду этого, 28-го марта 1788 года, Безбородко предложиль въ совтт соображенія свои о «нужныхъ мтрахъ, къ огражденію и обезпе-

ченію границъ нашихъ, лифляндскихъ и финляндскихъ», и составиль записку изъ прежнихъ плановъ и росписаній на случай диверсіи со стороны Шведской.

Въ началъ этой записки Безбородко изъяснялъ: «Осторожности пограничныя въ вдёшней части приняты должны быть такія, чтобы оныя обезпечить не только противъ шведскаго нечаяннаго нападенія, но и на случай какихъ либо покушеній со стороны короля прусскаго. Хотя многіе изъ мъръ, тутъ представленныхъ, требуютъ времени, но необходимо за нихъ приняться и, по крайней мъръ, впредь отвратить подобные недостатки, какіе здёсь истречаются». Поэтому, онъ предлаталъ сдълать распоряженія по тремъ частямъ: морской, сухопутной и политической. Предлагаль онъ: привести въ порядокъ эскадры, исправить порты: Кронштадскій, Ревельскій и Балтійскій и финляндскія крупости. Крому того, онъ указываль на «укомплектованіе пограничныхъ крепостей излишними церковниками» въ Астрахани и Сибири, даже семейными, и «на формированіе хоругвъ (отрядовъ) бълорус-СКИХЪ ИЗЪ МЕЛКОЙ ППЛЯХТЫ».

При томъ положеніи, какое по вопросамъ внёшней политики занималь Безбородко, важнёе всего узнать его мнёніе по этимъ дёламъ, и относительно ихъ онъ предлагалъ слёдующій образъ дёйствій.

«Съ датскимъ дворомъ — писалъ онъ — варанве о всемъ снестись и согласиться о действіяхь ихь въ пользу нашу на сухомъ пути и на моръ. Графа Разумовскаго наставить какое ему имъть поведение въ сихъ обстоятельствахъ, и въ случав покушеній и возможности, стараться возбудить въ Финляндіи и Швеціи волненіе, чего ради долженъ онъ бу деть, при наблюденіи за поступками короля и его креатурь, употребить всемърное попеченіе, утверждать добронамъренныхъ къ нашей пользъ, умножить число ихъ пріобрътеніемъ новыхъ, какъ въ столицъ, такъ и въ провинціяхъ, внушать имъ, что у насъ не могутъ быть никакіе противу Швеціи замыслы, что мы желаемъ имъ покоя и возстановленія ея вольности, и что собственныя ихъ отечество пользы наилучшимъ будеть служить убъжденіемъ отвращать легкомысленную ихъ короля ръшимость на какое либо предпріятіе, тъмъ болве, что кромв бъдствій и тягостей, съ войною сопряженныхъ, послъдованія ея, конечно, самыя вредныя для Швецін быть могуть».

Кром'в того, Безбородк'в передано было государынею на разсмотр'вніе «Положеніе, на каком'ь можеть быть набрано и содержано войско охочихь казаковь». «Положеніе» это было составлено надворнымъ сов'втником'ь Кашнистом'ь. Независимо оть этого, возникло предположеніе о привлеченіи въ русскую службу опытныхъ офицеровь изъ иностранцевъ. Хотя съ «Положеніемъ» Капниста Безбородко и согласился, но какъ находившійся «въ услугахъ» княвя Помемкина онъ полагаль необходимымъ спросить мивніе его св'втлости. Въ свою очередь и Потемкинъ согласился съ предположеніями Капниста, но не изв'єстно, почему они не были приведены въ исполненіе.

Не смотря на то положение, какое занималь при госуда-, рынъ Везбородко, онъ извъдаль въ пору своей блестящей службы не мало огорченій. Такъ, онъ по одпому доносу быль замъщанъ по дълу сибирскаго губернатора Якобія и вмъстъ съ графомъ А. Р. Воронцовымъ обвинялся «въ намъреніи вымучить у китайцевь знатную сумму». Средствомъ же для этого были придуманы «притёсненія» китайцевъ и то, «чтобы они учинили на границы наши нападенія». Главный по этому дёлу обвиняемый, Якобій, быль оправдань, что, конечно, заставляеть предполагать неосновательность обвиненій, вызванныхъ противъ Воронцова и Везбородки. Какъ бы то, впрочемъ, ни было, но все же Безбородкъ приходилось туго. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ, между прочимъ, писалъ: «я теперь долженъ заботиться обороною противу интригъ самыхъ накостныхъ, противъ нападеній клеветливыхъ и противъ всёхъ усилій людей случайныхъ. Сперва хотёли сложить на насъ подозрвніе, будто мы употребляемъ разные происки противу князя Потемкина; но когда сей послъдній, засвидътельствовалъ, что онъ мною совершенно доволенъ и свою довъренность даже до собственныхъ видовъ ко мнъ имъетъ, тогда напали на насъ съ графомъ Александромъ Романовичемъ (Воронцовымъ) образомъ самымъ оскорбительнымъ. Дёла и действія самыя нась оправдали, но клевета на нась была явная, а оправданіе безъ явной репараціи, можеть ли удовлетворить чести оскорбленныхъ? Я буду ждать конца

войны, и тъмъ кончивъ время свое, не втунъ употребленное, примуся за собственныя дъла, оставляя всъ пакости съ презръніемъ».

Онъ надвялся было, что въ Петербургъ прівдетъ Потемкинъ, который «обуздаль бы многихъ неистовство» и подозрѣвалъ, что интрига удерживала князя подъ Очаковымъ.

Въ это время Безбородко быль съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, выражаль надежду на «благоволеніе» къ себъ со стороны Потемкина и подробно сообщаль ему о ходъ нашихъ дълъ со Швеціею, по которымъ онъ принималъ дъятельною участіе не только въ дипломатическомъ ихъ направленіи, но и въ готовящихся вооруженіяхъ, представивъ на счеть этихъ последнихъ свои стратегическія соображенія. Заискивая благоволенія Потемкина, Безбородко писаль ему: дъламъ шведскимъ не упускалъ я ни одного случая безъ увъдомленія вашей свътлости, и сей мой долгь не премину всегда исполнять въ точности, вследствие того подношу записку, что здёсь учинено и въ чемъ ваши совёты и наставленія необходимо намъ нужны». Изъ переписки Безбородки съ Петемкинымъ оказывается, что этотъ последній быль главнымь руководителемь по дёламь шведскимь. «Въ разсужденіи шведовъ, писаль ему Безбородко, конечно, дертоть голось, который ваша светлость въ записке своей почитаете пристойнымъ. Главнъйшая забота наша состоить въ томъ, что мы съ королемъ шведскимъ не можемъ трактовать, а развъ съ чинами государственными, въ сеймъ собранными, и что не можемъ не требовать себъ удовлетворенія за обиды, причиненныя его несправедливымъ нападеніемъ». Затёмъ, послё отсутствовавшаго Потемкина, самымъ главнымъ дъятелемъ по шведской войнъ былъ самъ Безбородко. Это доказывается не только обширною и разностороннею его перепискою, но и слъдующею записью въ «Дневникъ» Храповицкаго. «Передъ волосочесаніемъ, пишетъ онъ, прохаживаясь въ эрмитажъ, приказано было мнъ сказать графу А. А. Безбородкъ, чтобы для достиженія скоръйшаго мира съ Швецією, посп'єшиль совершеніемь зимней кампаніи». Не смотря, однако, на такое обширное порученіе, Безбородко, какъ видно, изъ книги г. Григоровича, доводилъ

большую часть своихъ предложеній до свёдёнія государыни черезь всевластнаго ся любимца.

Помимо занятій по дёламъ шведскимъ, Безбородко въ то же время участвоваль вмёстё съ вице-канцлеромъ, графомъ Остерманомъ, въ составленіи «Записки, изъясняющей ихъ мнёніе по содержанію учиненнаго нынё отъ вёнскаго двора сообщенія и проекты договора вёчнаго мира между имперіею всероссійскою и портою оттоманскою».

Съ наступленіемъ 1789 года, Россія пыталась разомъ окончить свои затрудненія какъ на стверт, такъ и на югт. На стверт собственно, кромт войны со Швецією, императрицу озабочивали финны, которые изъявили Россіи готовность «отторгнуться отъ короля шведскаго». Въ добавокъ къ этому, по словамъ Безбородки, «требованія и затви польскія превосходили наше чаяніе, а положеніе Франціи возбуждало опасеніе на счеть предстоявшихъ переворотовъ въ Европъ». Сообщая Потемкину о польскихъ требованіяхъ и затвяхъ, Безбородко присовокуплялъ, «но я надъюсь, что твердостію противъ всякихъ затрудненій, добрыми аргументами ц разными уловками можно будеть опровергнуть нескладныя притязанія, а витсто того присоединить Польшу къ намъ другими способами, изъ коихъ главнъйшіе указаны въ вашей рекрутской запискъ. Я осмъливаюсь приложить на усмотрвніе ваше мои по симь бумагамъ примечанія, прося вашу свътлость по особливому вашему благоволенію, подать мнъ въ семъ случав советы и наставленія, дабы ими руководствуясь, могь я пособствовать въ дальнейшихъ графу Штакельбергу предписаніяхъ».

Къ сожалѣнію примѣчанія Безбородки на записку Потемкина г. Григоровичемъ не отысканы.

Въ это же время приходилось Везбородкъ хлопотать и о заключении коммерческаго трактата съ Англіею, которая, однако, уклонялась отъ подобнаго договора съ Россіею.

Вообще въ ту пору политическія дёла въ Европ'є были крайне запутаны. Безбородко хорошо понималь ихъ положеніе и относительно ихъ въ записк'є, поданной имъ государын'є, написаль следующее:

«Въ условіяхъ съ Австріею было постановлено, что Россія подастъ помощь Австріи если Пруссія или Франція на-

падуть не нее. Но вънскій дворъ, сверхъ диверсій отъ короля прусскаго, предполагаеть другой случай, тоть, если государь сей решится, пользуясь войною нашею съ Портою, сдълать, безъ обнаженія меча, пріобрътеніе на счеть Польши, или гдв индв. Цвлость настоящихъ владеній Польши предохранена ручательствомъ ен императорскаго величества. Отъ ръщенія ен величества зависить: слъдуеть ли покушеніе кородя прусскаго присвоить Данцигъ и какую нибудь часть земли Польской считать за нарушеніе мира, и потому воспрепятствовать всёми силами. Нельзя не признаться, что таковое безъ войны пріобр'єтеніе, дало бы королю прусскому гораздо выгоды болъе, нежели намъ, кои долженствуемъ нести убытки въ людяхъ и деньгахъ. Можно будетъ вѣнскому двору отвътствовать, что мы уже подали достаточныя увъренія въ исполненіи обязательствъ нашихъ на случай диверсіи короля прусскаго; что, относительно подоврѣнія въ завладѣніи частью изъ Польши, связать и силы разныхъ трактатовъ, ручательство наше сей республикъ утверждавшихъ, да и самые наши интересы могуть совершеннымъ образомъ вънскій дворъ обнадежить, что мы признаемъ подобное покушеніе за противное миру и, поколику, возможность дозволяеть тому воспротивимся. Кауницъ, упоминая съ похвалою о намъреніи нашемъ заключить союзный трактать съ Польшею, внушаеть о предоставленіи полякамь перспективы на возвращеніе отъ короля прусскаго, въ случав враждебныхъ его покушеній, той части, которая уступлена ему раздёльнымъ трактатомъ. Извъстно, что подобныя дъла въ Польшъ негоцируются съ цёлымъ почти народомъ; какимъ же образомъ можно, прежде настоянія случая, ділать подобныя обнадеживанія? Сіе значило бы совершенно непріязненныя нам'вренія и вызовъ короля прусскаго къ войнъ, которую мы теперь отдалять должны».

Отдаляясь такимъ образомъ отъ Австріи, у насъ разсчитывали на Францію, когда вспыхнувшая тамъ революція подожила конецъ такимъ разсчетамъ.

### X.

Появленіе при дворѣ Зубова. — Его вліяніе на положеніе Безбородки. — Сравненіе Мамонова съ Ланскимъ. — Отзывъ Безбородки о вице-канцлерѣ графѣ Остерманѣ и Зубовѣ.—Подавленность сановниковъ временщиками.— Непріявненныя отношенія Мамонова къ Безбородкѣ.—Робость послѣдняго предъ фаворитомъ.—Подготовка императрицею государственныхъ людей.— Ея воспитанникъ князь Зубовъ. — Соперникъ Зубову, выставленный Безбородкою.

Между тъмъ, положение при дворъ Безбородки, постоянно умъвшаго пользоваться благоволеніемъ Потемкина, должно было измениться. Храповицкій въ «Дневнике» своемъ упомянуль 19-го іюня 1789 года о 22-хъ летнемъ караульномъ офицеръ, секундъ-ротмистръ Платонъ Александровичъ Зубовъ, съ подоврѣніемъ на счеть будущихъ близкихъ отношеній его къ императрицъ. Вскоръ послъ того, а именно 9-го іюля того же года, Безбородко писаль графу А. Р. Воронцову слъдующее: «происшедшую у насъ перемъну не описываю пространно, считая, что графъ Александръ Романовичъ объ ней васъ извъщаеть. Она, конечно, была нечаянна, потому что Мамоновъ всёмъ столько уже утвердившимся казался, что, исключая князя Потемкина, всв предмъстники его не имъли подобной ему власти и силы, кои употреблялъ онъ не на добро, а на вло людямъ. Ланской, конечно, не хорошаго быль характера, но въ сравнении сего быль сущий ангель. Онъ любиль друзей, не усиливался слишкомъ вредить ближнему, о многихъ старался, а сей ни самимъ пріятелямъ своимъ никому ни въ чемъ помочь не хотель».

Строки эти замѣчательны въ томъ отношеніи, что они очень наглядно рисують господствовавшія тогда понятія о временщикахъ среди высокопоставленныхъ лицъ и при томъ съ такимъ свѣтлымъ умомъ, какимъ, несомнѣнно, отличался Безбородко. Съ его точки зрѣнія пріятельская помощь, если и не искупляла совершенно позорность и вредность для прочихъ положенія, занятаго любимцемъ престарѣлой Екатерины, то все же оправдывала его.

«Я не забочусь о томъ злѣ, которое онъ мнѣ надѣлалъ лично—продолжалъ Безбородко—но жалѣю безмѣрно о пако-

стяхъ, отъ него въ дёлахъ происшедшихъ, въ единомъ намёреніи, чтобъ только мий причинить досады». Описывая далйе «пакости» Мамонова, Безбородко, сообщая, что Мамоновъ распространяль слухъ, будто снова вернется править дёлами, прибавляеть: «вице-канцлеръ доказаль при семъ случай, что онъ презлой скотъ; искалъ вкрасться въ милость сего быв-шаго фаворита, жалуясь на меня, и иногда успёваль; но то бёда, что когда за руль брался, худо правиль и надобно было всегда ко мий же обращаться. Онъ забываль, что онъ, по слову покойнаго Верженя, быль une tête de paille. Вёрьте, что Вяземскій, который на насъ золь, не дёлаль подобныхъ исканій, какъ сей глупый человёкъ. Перемёною поражень онъ быль одинъ изо всего города, который вообще похвалами превозносить уёхавшаго».

Что же касается новаго, вступившаго въ силу фаворита, то Безбородко писалъ: «о вступившемъ на мъсто его (Мамонова) сказать ничего нельзя. Онъ мальчикъ почти. Поведенія пристойнаго, ума недалекаго, и я не думаю, чтобъ былъ долговъчнымъ на своемъ мъстъ. Но меня сіе не интересуетъ».

Съ такимъ же равнодушіемъ отзывался Безбородко о Зубовѣ и въ письмѣ къ племяннику своему Кочубею, добавляя, «что бы ни было, но новые хуже не будуть. А, впрочемъ, мнѣ ни до чего и дѣла нѣтъ».

Такое равнодушіе было, однако, напускнымъ, такъ какъ Безбородко въ письмахъ своихъ къ Воронцову жаловался еще и прежде на Мамонова, слъдовательно доброе расположеніе или недоброхотство лицъ, слишкомъ близкихъ къ государынъ, могли чувствительно отзываться на положеніи Безбородки.

Говоря о непріязненных вы нему отношеніях Дмитрієва-Мамонова, г. Григоровичь высказываеть следующія соображенія. Онъ пишеть: «Трудно отыскать источникь, изъ котораго проистекали такія отношенія. Быть можеть, что милости, оказанныя императрицею Екатериною II еще во время путешествія въ Крымь, родне Безбородки, особенно Милорадовичу и Миклашевскому, которые слыли за красавцевь, встревожили подозрительность фаворита государыни. Несомнённо только, что вскоре после возвращенія двора изъ путешествія въ Петербургь, насталь рядь непріятныхь выходокъ Мамонова противъ Безбородки». Мамоновъ, должно быть, сильно вредиль Безбородкъ, если Гарновскій сообщаль Попову слъдующее: «говорять, что Александръ Матвъевичъ (Мамоновъ) и довольно силенъ и опасенъ графу Александру Андреевичу и что послъдній много лишился бы довъренности, еслибы теперь не быль подкръщенъ его свътлостію». На другой день Гарновскій писаль: «Александръ Матвъевичъ имъетъ къ графу-докладчику врожденную антинатію и даже имени графскаго не терпить; напротивъ того, графъ усильно старается пріобръсть дружбу его превосходительства. Графъ-докладчикъ хотя и не кажется самъ собою быть опаснымъ, однакожъ въ хитрости ръдко кому уступить, и притомъ связанъ тъсною дружбою съ такими людьми, которые всегда были, суть и пребудуть его свътлости вредными».

Приведенныя нами выписки представляють весьма неприглядную картину послёдняго десятка лёть царствованія Екатерины II. Среди кишащихъ придворныхъ интригъ появляются пригожіе «мальчики», переходящіе прямо «изъ караульни» въкабинеть государыни и заставляющіе дрожать передъ собою старыхъ сановниковъ за свою будущность, а эти въсвою очередь ваискивають добраго расположенія со стороны новонявленныхъ временщиковъ.

До какихъ мелочей могли доходить столкновенія, клонившіяся во вредъ государственнымъ людямъ того времени и кончавшіяся торжествомъ фаворитовъ, видно изъ Гарновскаго. По поводу вопроса о награжденіи одного кавалергардскаго капрала, дёло это государыня пожелала отдать на разсмотрвніе Безбородкв, чтобы онъ «выправился» какъ производились подобныя награжденія.— «Какъ, кому?—возразиль Мамоновъ, которому императрица сообщила о своемъ намъреніи.—Я вамъ сказываль уже сто разъ и теперь подтверждаю, что я съ Безбородкою не только никакого дъла имъть, но и говорить не хочу. Неть ничего смешнее, какъ отдавать ему дъла, разсмотрънію его не подлежащія. Не угодно ли вамъ, надъвъ на него шишакъ и нарядивъ его въ кавалергардское платье, пожаловать его шефомъ сего корпуса? Очень кстати! Однако же и въ то время я ему кланяться не намеренъ. Я внаю, кто я таковъ, а онъ-такой, сякой... Я лучше пойду въ отставку». — «Ну, ну... на что же сердиться» — утъщала

императрица фаворита. Споръ сей, добавляеть Гарновскій, кончился тотчась миромъ. Когда же снова по этому поводу возникъ вопросъ и императрица попыталась-было выставить передъ расходившимся не въ мъру фаворитомъ достоинства и заслуги Безбородки, то Мамоновъ возразилъ: «Хотълъ я наплевать на его достоинства, на него самаго и на всю его злодъйскую шайку».

«Я стыжусь описать всё ругательства—добавляеть Гарновскій—на счеть графскій и его партіи произнесенныя. Словомъ сказать, прежестокая была ссора. Дворъ принужденъ быль, наконець, присвоить графу имя без....., бумаги отъ него тотчасъ отобрать и цёлую ночь проплакать.

«Примиреніе, о коемъ дворъ весьма сильно старался, насилу воспослёдовало, послё ссоры, три дня спустя. Видно,—заключаеть Гарновскій,—хотя любовь и имёеть свое могущество, но довёренность къ тріумвирату не совсёмъ еще погибла; однакоже, тріумвирать уступить могуществу и уступить совершенно если только надобно будеть».

Отношенія такого высокаго сановника и лица, столь довъреннаго государыни, какимъ былъ Безбородко, были крайне тяжелы для последняго. Это видно изъ словъ Гарновскаго, писанныхъ въ концв апрвля 1787 года. «Графъ-докладчикъ бываеть весьма рёдко у государыни, и притомъ старается бывать только тогда, когда Мамоновъ не бываеть. Если же ему случится придти въ то время къ государынъ, когда графъ докладываеть, то графъ, тревожась присутствіемъ Мамонова, всегда уходить. Недавно случилось следующее происшествіе: графъ, пришедъ къ государынъ въ такое время послъ объда, когда Мамоновъ бываеть дома, велълъ доложить о себъ. Взошедъ потомъ къ ея императорскому величеству, гдв засталь Александра Матвевича, пришель онь въ такую робость, что на чтеніе діль, о которыхь онь хотіль докладывать и голосу не хватило. Извинясь болью въ горлъ, просиль онъ государыню, чтобы ея величество изволила сама прочесть принесенныя бумаги, которыя онъ оставя у ея величества, воротился во-свояси».

Съ своей стороны г. Григоровичъ замъчаеть, что не «робость», а иное чувство руководило въ этомъ случав Безбородкою. «Онъ—говорить его біографъ— не сробъль передъ

императрицею даже тогда, когда на замъчание ея, что «сенатскія дёла выходять весьма медленно» — отвічаль: «я никогда не вхожу и не выхожу отъ васъ безъ дълъ, государыня. Оть вась зависить оныя слушать». По нашему мивнію, такой отвъть, данный Безбородкою императрицъ и при томъ отвъть, вызванный въ смыслъ оправданія, не опровергаеть нисколько того обстоятельства, чтобы Безбородко не тревожился, при докладахъ, присутствіемъ Мамонова и не робъль передъ фаворитомъ. Извъстно, что обращение Екатерины II съ приближенными къ ней лицами было обыкновенно въжливо и сдержанно и притомъ какую либо съ ея стороны вспышку Безбородко могъ перенесть гораздо охотиве, нежели дерзкую выходку фаворита, передъ которымъ, даже съ сознаніемъ своего достоинства, приходилось покорствовать и молчать и более заносчивымь, сравнительно съ Безбородкою, сановникамъ.

Воть какимъ образомъ велись въ то время дёла въ рабочемъ кабинетё государыни. Поступающія туда бумаги диктоваль Воронцовъ, писаль же и подносиль ихъ къ подписанію Безбородко. Сообщая объ этомъ, Гарновскій прибавляеть: «Александръ Матвёевичъ, будучи, впрочемъ, сильнёе ихъ всёхъ, не входиль почти ни въ какія дёла». Очевидно, однако, что если бы онъ только пожелаль виёшиваться, то сила его одолёла бы и Воронцова и Безбородку.

Непріязненныя отношенія Мамонова къ Безбородкъ продолжали существовать, и государыня однажды вынуждена была сказать своему любимцу: «ты видишъ, что князь (Потемкинъ) пишеть Александру Андреевичу дружески. Это не правда, чтобы они князю были злобны. Какъ бы то ни было, а князь уважаеть ихъ, какъ людей умныхъ, государству полезныхъ и мнъ необходимыхъ. Для чего же тебъ себя не такъ вести».

Вскорѣ послѣ этого заговорили, что графъ Безбородко сдѣлался «по комнатѣ» по прежнему силенъ, а 22-го октября 1787 года Гарновскій писалъ: «Графъ Александръ Андреевичь опять немножко поправился для того, что дѣла исправить некому». Тѣмъ не менѣе, по мнѣнію Мамонова, нельзя было избрать къ употребленію въ государственнныя дѣла вреднѣйшихъ людей, какъ графа Воронцова, Завадовскаго и Безбородку».

Оказывалось, однако, что могли являться въ ту пору люди еще вреднъйшіе, какими становились быстро возвышавшіеся молодые любимцы императрицы. Въ предпоследние годы Екатерина занялась мыслью подготовлять изъ нихъ будущихъ государственных в деятелей. Она чувствовала недостатокъ, и въ одномъ изъ своихъ писемъ къ барону Гримму выражала удовольствіе по случаю прівзда въ Россію для вступленія въ службу Канкрина, — отца будущаго министра финансовъ и графа, -- добавляя, что для Россіи нужно «выуживать» дёльныхъ людей изъ Германіи. Въ виду такого недостатка, Екатерина сама подготовляла въ будушіе государственные діятели: сперва Ланскаго, потомъ Мамонова и, наконецъ, Зубова. Но разумбется, что такая школа была очень не надежною подготовкою для означенной высокой цёли. Если бы бы даже эти «мальчики» и могли позаимствовать отъ императрицы кое-что изъ государственной мудрости, то вмёстё съ темь вся ихъ обстановка вела ихъ къ нравственному растленію. Могущество, почеть и богатство, достававшіяся имъ на долю въ незрълые годы и безъ всякихъ заслугъ, неизбъжно должны были вскружить имъ головы. Они могли считать себя превыше всёхъ, пренебрегать всёми и научиться толькоповелъвать раболъпствовавшими передъ ними сановниками, Дойдя сами легкимъ путемъ до служебной вершины, онн не могли оценить, какъ следуеть, ни чужихъ достоинствъ, ни чужихъ трудовъ, которые по отношенію къ нимъ должны были со стороны сановниковъ замъняться лестію и угодничествомъ.

Въ началъ іюля 1789 года, въ замънъ Мамонова явился при дворъ, какъ мы видъли, Зубовъ, и Безбородко, въ письмахъ своихъ прикидывался равнодушнымъ и даже радовался паденію ненавидъвшаго его любимца. Между тъмъ, возвышеніе Зубова росло каждый день и новый фаворить относился не слишкомъ благосклонно къ графу-докладчику. Считая Зубова какимъ-то геніемъ, Екатерина полагала, что возвышая его, она тъмъ самымъ оказываетъ услугу Россіи. «Я дълаю государству пользу, воспитывая молодыхъ людей», поворила она Салтыкову, когда ръчь заходила о Зубовъ. Для противодъйствія Зубову, Безбородко вызвалъ и поселилъ въ своемъ домъ родственника своего Милорадовича, конечно, съ

пристроить его въ разсадникъ будущихъ государственныхъ людей. Въ Милорадовиче, чрезвычайно красивомъ, молодомъ гвардейскомъ офицере, на котораго однажды государыня уже обратила свое вниманіе, Зубовъ, по словамъ г. Григоровича, не могъ не видеть сильнаго себе соперника при поддержие и вліяніи Безбородки, который теперь хотель упрочить свое положеніе не слишкомъ благовиднымъ способомъ. Это, естественно, не могло не раздражить и не страшить за свою судьбу не утвердившагося еще на своемъ месте юнаго Зубова.

По поводу всего этого г. Григоровичь пишеть: «Нельзя здёсь не припомнить разскать о томъ, что Безбородко будто бы, хлопоталь, по удаленіи Мамонова, о «представленіи случая» своему племяннику, Григорію Петровичу Милорадовичу, еще въ Нёжинть. Милорадовичь, какъ свидётельствуеть портреть его, быль красавцемъ. Это обстоятельство, будто бы, и послужило одною изъ главитейшихъ причинъ ненависти Зубова къ Безбородкть.

## XI.

Интриги. — Занятія Безбородко. — Его записки и политическіе планы. — Неудача этихъ посліднихъ. — Біздственное положеніе Россін. — Стараніе о сближеніи съ Англією. — Записка объ улучшеніи флота. — Переговоры со Швецією. — Версальскій миръ. — Награда Везбородкі. — Его миролюбивыя наклонности.

Хотя тѣ интриги, которыя окружали Безбородку и которыя, въ свою очередь онъ вель и самъ, отнимали у него не мало времени и, кромѣ того, не могли не разстроивать его, тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ усердно заниматься не только текущими дѣлами, какъ докладчикъ, но еще находиль досутъ для составленія особыхъ записокъ, которыя онъ представлялъ государынѣ, конечно, не безъ цѣли поддержать въ ней мнѣніе о своей дѣловитости. Такъ, въ то время, когда для Россіи представлялась необходимость заключить миръ съ одной стороны съ Турцією, а съ другой — со Швецією и когда дворы вѣнскій и берлинскій весьма чувствительно затрогивали наши интересы въ Польшѣ, Безбородко подаль

императрицъ двъ записки. Въ каждой изъ этихъ записокъ онъ указываль на возможность заключить миръ со Швецією и Турцією при посредств'я берлинскаго двора, а во второй свое мненіе о томъ, какимъ путемъ должны высказываль быть ведены переговоры съ берлинскимъ дворомъ относительно войны. Господствующею у него мыслью было то убъжденіе, что «для усыпленія ненавиствующихъ намъ дворовъ, надобно главивите негоцировать въ Верлинв». Между твиъ Екатерина имъла «неодолимое отвращение къ сближению съ прусскимъ королемъ и убъждение въ пользу связи съ императоромъ». Въ этомъ случав ей долженъ быль уступить даже Потемкинъ. Планъ осуществленія своей мысли Безбородко излагалъ въ письмъ къ графу А. Р. Воронцову. Онъ писалъ ему: «Покуда вся негоціація будеть состоять въ словахъ и объщаніяхъ, мы скрывать станемъ наши сношенія; но какъ скоро пришло бы говорить далбе, не сделаемъ никакого ръшительнаго шага, не условившись напередъ съ нашимъ союзникомъ, который, въ концъ прошлаго года, самъ намъ сказаль, что надобно встми силами успокоивать короля прусскаго и что покуда война съ турками у него и у насъ на рукахъ и думать нельзя противиться берлинскому двору».

Причиною такой податливости, берлинскому двору Безбородко выставляль внутреннее весьма печальное положеніе Россіи. «Нашь интересь теперь въ томъ состоить — писаль онъ—чтобы сдёлать миръ, хотя нёсколько честный, ибо много уже лёть нельзя продолжать войну. Оть неурожая хлёбнаго и оть возвышенія цёнь и оть худой экономіи въ войскахъ, такъ возросли расходы, что намъ нынёшній годъ на войну станеть слишкомъ тридцать милліоновъ, и чтобы быть въ состояніи протянуть будущую кампанію, дошло дёло до наложенія новыхъ податей».

Проекть Безбородки о посредничествъ Пруссіи не могъ состояться еще и потому, что вскоръ «открывись прямыя намъренія короля прусскаго, оть имени котораго быль предложень Турціи оборонительный союзь съ гарантіею ея цълости за Дунаемь и съ выраженіемь готовности дъйствовать противъ насъ, еслибы перенесли наше оружіе на эту ръку». Начавъ противъ насъ военныя дъйствія, прусскій дворъ условливался продолжать ихъ до тъхъ поръ, пока Порта не

успъеть возвратить потерянныя ею земли и не заключить выгоднаго для себя мира со включеніемъ въ такой договоръ Швеціи и Польши. Для проводъйствія Польшъ, которая такимъ образомъ присоединялась къ враждебнымъ намъ Пруссіи, Швеціи и Турціи, Безбородко полагалъ «самымъ надежнымъ средствомъ возбудить польскую Украйну, гдѣ народъ не доволенъ и храбръ, но туть, замѣчаетъ онъ, надобны деньги, коихъ у насъ нѣть».

Какъ бы, впрочемъ, то ни было, но очевидно Безбородко не былъ на столько проницательнымъ дипломатомъ, если онъ намъревался повернуть союзъ въ ту сторону, откуда Россіи не приходилось ждать ни малъйшей поддержки и гдъ противъ нее строились самыя вловредныя козни.

Потерпъвъ неудачу въ прусскомъ проектъ, Безбородко старался теперь о сближении России съ Англіею при посредствъ тамошняго нашего посла графа Р. Р. Воронцова. «Бога ради, писалъ онъ ему, постарайтесь связать насъ съ Англіею и по торговлъ и по политикъ. Вамъ великое спасибо и слава будетъ за столь важную услугу».

Воронцову не удалось исполнить такого пламеннаго желанія Безбородки. Воронцовъ сообщаль, «что нечего уже считать на пособіе Англіи въ развязкі нынішнихъ діль», и что король совершенно преданъ берлинскому двору, который желаеть насъ «изнурить».

Въ февралъ 1790 года Безбородко представилъ совъту новую записку, въ которой указывалъ главные предметы для военныхъ дъйствій нашего корабельнаго и галернаго флотовъ, съ надлежащею къ первому резервною эскадрою и нашей сухопутной арміи въ наступающую кампанію противъ шведовъ. Семь пунктовъ записки опредъляли мъры къ дальнъйшему подкръпленію мореходнаго вооруженія. Совъть, соображая мъстное положеніе и прочія, до войны касающіяся, обстоятельства, находилъ расположеніе и производство военныхъ дъйствій по тому плану весьма приличными.

Вопреки всёмъ прежнимъ предвидёніямъ, посредницею при заключеніи нами мира со Швецією явилась «Гипппанія», въ лицё бывшаго въ Петербурге ея посланника, кавалера Гальвеца, но интриги Пруссіи замедляли успёхъ начатыхъ переговоровъ и довели Екатерину до того, что, не смотря на все

тягостное положеніе Россіи, пришлось образовать еще третью армію, чтобы выставить ее для защиты отъ пруссаковъ границъ нашей и австрійской.

Успѣхи шведской войны клонились то на нашу, то на вражескую намъ сторону, но была пора, когда намъ приходилось очень плохо. Въ 1790 году былъ слышанъ пушечный громъ сраженія, происходившаго при островъ Сексаръ. Екатерина была въ тревожномъ состояніи, а Безбородко, по словамъ Храновицкаго, «плакалъ», такъ что императрицъ приплось утъщать и ободрять своего секретаря, совътуя ему «взять примъръ съ покойнаго прусскаго короля, бывшаго не разъ множествомъ окруженнымъ».

Надежда на Англію въ это время рушилась, Воронцовъ сообщиль Безбородкъ: «что нечего уже считать на пособіе Англіи въ развязкъ нынъшнихъ дъль» и что король совершенно преданъ германскому двору, который желаеть насъ «изнурить». Тогда Безбородкъ пришлось прямо отъ имени Россіи писать договорные пункты со Швецією, онъ изложиль ихъ въ такомъ видъ: 1) чтобы миръ, спокойствіе, доброе согласіе и дружба пребывали вёчно на твердой землё и на водахъ, и потому всё действія всёхъ прекращены быть имеють; 2) границы объихъ державъ имъють навсегда остаться, какъ оныя, по силъ абовскаго договора-по разрыву до начатія настоящей войны были; 3) вслідствіе того войска долженствують выведены быть каждою изъ воюющихъ державъ, буде имъются въ сторонъ другой, въ полагаемый тому срокъ; 4) плънники размънены и отпущены должны быть безъ выкупа и разсчета за ихъ содержаніе, а каждый только свои собственные долги частнымъ людямъ заплатить обязанъ; 5) артикулъ абовскаго договора о салють, между кораблями и судами взаимными, свято исполняемь быть должень и 6) ратификаціи государскія въ теченіе двухъ неділь, или скорбе, размівнены быть должны.

На этомъ основаніи и быль 3-го августа 1790 года ваключень мирь въ Верельской долинѣ при берегахъ рѣки Кимени.

За труды во время шведской войны, когда Везбородко дъйствительно являлся дипломатомъ, хотя и не совсъмъ удачнымъ, а отчасти руководителемъ военныхъ, какъ сухопутзаизчат. и загадоче. личеости.

успѣеть возвратить потерянныя ею земли и не заключить выгоднаго для себя мира со включеніемь въ такой договоръ Швеціи и Польши. Для проводѣйствія Польшѣ, которая такимъ образомъ присоединялась къ враждебнымъ намъ Пруссіи, Швеціи и Турціи, Безбородко полагалъ «самымъ надежнымъ средствомъ возбудить польскую Украйну, гдѣ народъ не доволенъ и храбръ, но тутъ, замѣчаетъ онъ, надобны деньги, коихъ у насъ нѣтъ».

Какъ бы, впрочемъ, то ни было, но очевидно Безбородко не былъ на столько проницательнымъ дипломатомъ, если онъ намъревался повернуть союзъ въ ту сторону, откуда Россіи не приходилось ждать ни малъйшей поддержки и гдъ противъ нее строились самыя зловредныя козни.

Потерпъвъ неудачу въ прусскомъ проектъ, Безбородко старался теперь о сближении России съ Англіею при посредствъ тамошняго нашего посла графа Р. Р. Воронцова. «Бога ради, писалъ онъ ему, постарайтесь связать насъ съ Англіею и по торговлъ и по политикъ. Вамъ великое спасибо и слава будетъ за столь важную услугу».

Воронцову не удалось исполнить такого пламеннаго желанія Безбородки. Воронцовъ сообщаль, «что нечего уже считать на пособіе Англіи въ развязкі нынішнихъ діль», и что король совершенно предань берлинскому двору, который желаеть насъ «изнурить».

Въ февралъ 1790 года Бевбородко представиль совъту новую записку, въ которой указывалъ главные предметы для военныхъ дъйствій нашего корабельнаго и галернаго флотовъ, съ надлежащею къ первому резервною эскадрою и нашей сухопутной арміи въ наступающую кампанію противъ шведовъ. Семь пунктовъ записки опредъляли мъры къ дальнъйшему подкръпленію мореходнаго вооруженія. Совъть, соображая мъстное положеніе и прочія, до войны касающіяся, обстоятельства, находиль расположеніе и производство военныхъ дъйствій по тому плану весьма приличными.

Вопреки всёмъ прежнимъ предвидёніямъ, посредницею при заключеніи нами мира со Швецією явилась «Гипппанія», въ лицё бывшаго въ Петербурге ся посланника, кавалера Гальвеца, но интриги Пруссіи замедляли успёхъ начатыхъ переговоровъ и довели Екатерину до того, что, не смотря на все

тягостное положеніе Россіи, пришлось образовать еще третью армію, чтобы выставить ее для защиты оть пруссаковь границь нашей и австрійской.

Успѣхи шведской войны клонились то на нашу, то на вражескую намъ сторону, но была пора, когда намъ приходилось очень плохо. Въ 1790 году былъ слышанъ пушечный громъ сраженія, происходившаго при островѣ Сексарѣ. Екатерина была въ тревожномъ состояніи, а Безбородко, по словамъ Храновицкаго, «плакалъ», такъ что императрицѣ приплось утѣшать и ободрять своего секретаря, совѣтуя ему «взять примѣръ съ покойнаго прусскаго короля, бывшаго не разъ множествомъ окруженнымъ».

Надежда на Англію въ это время рушилась, Воронцовъ сообщиль Безбородкъ: «что нечего уже считать на пособіе Англіи въ развязкі нынішнихъ діль» и что король совершенно преданъ германскому двору, который желаеть насъ «изнурить». Тогда Безбородкъ пришлось прямо отъ имени Россіи писать договорные пункты со Швецією, онъ изложиль ихъ въ такомъ видъ: 1) чтобы миръ, спокойствіе, доброе согласіе и дружба пребывали вёчно на твердой землё и на водахъ, и потому всё действія всёхъ прекращены быть имеють; 2) границы объихъ державъ имъють навсегда остаться, какъ оныя, по силъ абовскаго договора-по разрыву до начатія настоящей войны были; 3) вследствіе того войска долженствують выведены быть каждою изъ воюющихъ державъ, буде имъются въ сторонъ другой, въ полагаемый тому срокъ; 4) пленники разменены и отпущены должны быть безъ выкупа и разсчета за ихъ содержаніе, а каждый только свои собственные долги частнымъ людямъ заплатить обязанъ; 5) артикулъ абовскаго договора о салють, между кораблями и судами взаимными, свято исполняемъ быть долженъ и 6) ратификаціи государскія въ теченіе двухъ неділь, или скорбе, размівнены быть должны.

На этомъ основаніи и быль 3-го августа 1790 года ваключень мирь въ Верельской долинѣ при берегахъ рѣки Кимени.

За труды во время шведской войны, когда Безбородко дъйствительно являлся дипломатомъ, хотя и не совствиъ удачнымъ, а отчасти руководителемъ военныхъ, какъ сухопут-

ныхы такъ равно и морскихъ дъйствій, Екатерина награ
его следующимъ чиномъ. Въ росписи наградъ, подписа
императрицею 8-го сентября 1790 года, между прочимъ
вано: «Гофмейстеру графу Безбородкъ, котораго труд
упражненія въ отправленіи порученныхъ ему отъ ея имп
торскаго величества дълъ, кои ея величество ежедневно
видитъ. всемилостивъйше жалуется чинъ дъйствительнаго
наго совътника и оставаться ему при его должностяхъ»

Белбородко, какъ видно изъ его письма къ матери, чень поволень такою наградою. Описывая торжество, ше по случаю заключенія мира, онъ говорить: «Мил **УГТ СТЕЛЕННАЯ. ТЕМЪ ЗНАМЕНИТЕЕ, ЧТО НИКТО ПОЧТИ** тельнов въ генераль-аншефскій чинъ не то двенадцати или пятнадпати леть, вместо ст. з тулучаю оный, бывъ въ прежнемъ только пять . 🤏 к жижем, пріобрътая весьма надъ многими старшив такъ скавать, уже на последнюю степень стат .: жей. Цри томъ, продолжаеть онъ, — ласкательна была жым сесть, что изъ всёхъ министровъ Совёта трое • скар обли. которыхъ имена читаны въ росписи публ 🧸 тука, 😘 день большой аудіенціи, а именно: графъ И часть чернышовь, получившій туть кресть и зв ордена св. Андрея, Николай Ивановичъ то жени сотованный графомъ, и я. Прочіе наши сотовар ... чили стъ ея величества, по возвращеніи уже во в сыші темі, табакерки богатыя съ портретами».

жена съ Портою и нынѣ продолжающаяся, и съ шведскимъ королемъ оконченная, при въ большое истощеніе, какъ и людьми, так томъ не можетъ быть ни малѣйшее сомнъ въ теченіе десяти лѣтъ взятыхъ, изъ всяв денегъ, то недостатокъ въ нихъ такъ вел

что и самые налоги не могуть удовлетворить нуждамъ нашимъ. Вексельный курсъ съ начала турецкой войны и до сихъ поръ упадать прододжаеть. Займы внёшніе отъ часу становятся затруднительные. Въ такомъ положени не можно не признаться, чтобъ не было опасно и бъдственно отваживаться на новую войну, прибавляя противъ себя столь сильныхъ непріятелей, каковы король прусскій и его союзники. Къ внутреннему положенію надлежить присовокупить и внішнее. Мы не имъемъ союзниковъ. Король прусскій воспользовался разстройствомъ австрійской монархіи и слабостью нынъ владеющаго императора, поставиль его въ совершенное недъйствіе, которое повидимому, и по собственнымъ изъясненіямъ вънскаго двора, не прервется и при самомъ на насъ нападеніи, по крайней мъръ на первый годъ. Между тъмъ, никто ручаться не можеть, что если действія прусскія въ теченіе сего года будутъ сильны и успъхомъ сопровождаемые, императоръ отважился бы вмёшаться въ войну. Данія совстви на дтат выведена изъ системы нашей и отъ нея никакой помоги ожидать нельзя. Союзъ со Швеціею еще сомнителенъ».

## XII.

Литературныя способности Безбородки.—Его отношенія къ писателямъ.— Державинъ, Капнистъ, Княжнинъ, фонъ-Визинъ, Новиковъ и Радищевъ,— Мартинисты. —Вліяніе французской революціи.—Появленіе книги «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву.—Участіе Безбородки въ дѣлѣ ея автора.—Поѣздка Безбородки въ Москву для слѣдствія надъ мартинистами.— Противорѣчивыя извѣстія относительно этой поѣздки.—Снисходительность Безбородки къ мартинистамъ. — Покровительство Безбородки русскому просвѣщенію. — Покровительство стихотворцамъ. — Ошибочный взглядъ г. Григоровича на этотъ предметъ.—Хвалебныя и льстивыя оды.—Денежныя подачки.—Издательская дѣятельность вельможъ.

Одною изъ главъ своего изслъдованія, означеннаго «Отношенія къ писателямъ и просвъщенію» г. Григоровичъ прерываетъ на время разсказъ о служебной дъятельности Безбородко. Вводя такую особую главу, онъ поступаетъ весьма основательно, такъ какъ въ екатерининскую пору такъ называемое меценатство, и въ хорошемъ, и въ дурномъ направ-

леніи, было въ большомъ ходу. Сама государыня подавала этому примъръ, занимаясь, кромъ того, и лично, въ кругу своихъ приближенныхъ, литературными трудами. Понятно, что и Безбородив не следъ было отставать от нея на этомъ пути, темъ более, что онь умель владеть перомъ такъ искусно, что едва ин встречаль въ среде своихъ современниковъ соперника по этой части, разумется, среди придворнаго общества. Поэтому г. Григоровичь, какъ кажется, не безъ основанія предполагаєть, что если бы Везбородко вступиль на литературное поприще, то изь него вышель бы замъчательный писатель своего времени. Но, оставаясь исключительно на государственной служов, Везбородко темъ не менъе, по словамъ г. Григоровича, оказывалъ писателямъ той эпохи и вообще просвъщенію болье чемь обыкновенное вниманіе. По крайней мірів можеть встрітиться, по словамъ г. Григоровича, рядъ указаній на то, что Безбородко благоволилъ и покровительствоваль русскимъ писателямъ и содъйствовать общему ходу просвъщенія въ Россіи.

Въ подтверждение этого г. Григоровичь указываеть на дружбу Безбородки съ Николаемъ Александровичемъ Львовымъ, поэтомъ и прозанкомъ, переводчикомъ Анакреона, проницательнымъ критикомъ произведеній литературы и знатокомъ изящныхъ искусствъ-какъ свидетельствуеть о томъ почтенный академикъ Я. К. Гротъ. По мненію г. Григоровича, Безбородку и Львова сдружила ихъ любовь къ литературъ. Въ свою очередь Львовъ, пользуясь настроеніемъ своего друга, открываль доступь къ Везбородкъ писателямъ того времени: Державину, Хемницеру, Новикову, фонъ-Визину, Радищеву и даже, можеть быть, Капнисту. Державинъ называль Везбородку своимь «ангеломь-благотворителемь» и считалъ его, согласно духу того времени, своимъ «единственнымъ, милостивъйшимъ, особеннымъ благодътелемъ и покровителемъ». Впрочемъ, въ изъявленіяхъ своей благодарности и преданности единственному своему милостивцу тогдашніе поэты были не совствь искренни, такъ какъ они обыкновенно заискивали для себя и другихъ еще сильныхъ патроновъ. Кромъ того и самъ Державинъ не упускалъ случая кольнуть порою въ своихъ стихахъ и самого Безбородку. Такъ въ его одъ «На счастье» два стиха:

### «Гудовъ гудить на тонъ свриницы И вьется локономъ хохолъ»,

относятся: первый къ генераль-губернатору Гудовичу, а последній къ Везбородке. Кроме того, онъ задёль милостивца и въ другой оде, озаглавленной «Вельможа», где описываеть сибаритство екатерининскихъ вельможъ, ихъ недоступность и невнимательность не только къ заслуженнымъ, израненнымъ воинамъ, но и къ бывшимъ своимъ начальникамъ, встречающимъ, вследствие прихоти судьбы, надобность въ поддержке со стороны бывшихъ своихъ подчиненныхъ, вознесшихся случайно на высоту могущества.

Послё Львова и Державина третьимъ изъ писателей, польвовавшихся благосклонностію Безбородко, быль Ивань Ивановичъ Хемницеръ. Онъ быль консуломъ въ Смирнё и въ ватруднительныхъ служебныхъ обстоятельствахъ нерёдко черезъ посредство Львова, обращался къ покровительству Везбородки.

Въ 1782 году поступиль на службу подъ начальство Везбородки Васильевичь Капнисть, впоследстви сочинитель известной комедіи «Ябеда».

«Есть свидётельство—пишеть г. Григоровичь—что графъ Везбородко привлекаль къ себё и Якова Ворисовича Княжнина, но что Княжнинь отказался «оть всёхъ лестныхъ предложеній», не желая измёнить своему другу и благодётелю Бецкому».

Найденъ документъ — продолжаетъ г. Григоровичъ—который даетъ основаніе предполагать, что графъ Безбородко ходатайствоваль у Екатерины II и за автора «Недоросля». Мы разумбемъ, добавляетъ г. Григоровичъ, писанный рукою Безбородки рескриптъ, данный на имя Безбородки же и касающійся Д. И. фонъ-Визина по назначенію ему пенсіи».

Гораздо болъ чъмъ этотъ документъ имъютъ значение отношения Безбородки къ Н.И. Новикову и къ Радищеву.

Когда въ 1786 году была запечатана книжная лавка Новикова, то онъ въ своихъ «крайнихъ обстоятельствахъ» нашелъ болъе върнымъ обратиться къ Безбородкъ и просить его письменно о «покровительствъ и заступленіи». Ходатайство Безбородки о Новиковъ сопровождалось успъхомъ. Чрезъ двъ недъли послъ отправки письма Новиковымъ, Екатерина

примана исполному генераль-губернагору Брису коноиль Новикову свова производить продажу книгь. за всключейник минь 6-ти изданій.

Но соссенно заивиненным отношения Безбородии из извъстному Радишену и из мартинистить, считавлением самоно празнанного средово из тогдинисть русскогь общестить.

Китра во Франціи подниваєм революція. Екатерина начала самымъ пристальнымъ образомъ исматривалься въ происходившія тамъ событія и въ отношенія своихъ подханных в этих событахь. Тогда получена была от находившагося въ Парижъ нашего министра, Симолина, дененна. которую государыня 26-го августа 1790 года отправила къ Везбородить со сатадующего собственноручного залисионо: «Читая вчерашнія реляція Симолина, изъ Парижа полученныя черезь Въну, о россійскихь подданныхь, за нужное нахожу сказать, чтобы оныя непременно читаны были въ Совете сегодня и чтобъ генералу графу Брюсу поручено было сказать графу Строгонову, что учитель его сына, Ромъ. сего молодого человька, ему порученняго, водить вь клубь Жавобеновь и пропаганды, учрежденный для вобунгованія везді народовъ противу власти и властей. и чтобъ онъ, Строгоновъ, сына своего изъ таковыхъ зловредныхъ рукъ высвободиль, ибо онь, графь Брюсь, того Рома въ Петербургъ не впустить. Положите сей листь къ реляціи Симонина, дабы въ Совете ведали мое миеніе».

Встедствіе этого советь постановить, чтобь молодыхъ людей изь академін художествь посылали для дальнейшаго усовершенствованія не во Францію, а въ Италію или другія м'єста.

Подъ вліяніемъ разгара французской революціи, Екатерина была чрезвычайно возбуждена появившимся въ печати сочиненіемъ Радищева и въ дълъ объ этой книгъ Безбородко принималъ большое участіе. Онъ 27-го іюня 1790 года писаль въ одинъ день графу А. С. Воронцову, какъ покровителю Радищева, три письма, въ которыхъ описывалъ тревогу госыдарыни. Первое и последнее изъ этихъ писемъ Безбородко написалъ по повеленію императрицы. «Ея величество, писаль онъ—сведавь о вышедшей недавно книгъ, подъ заглавіемъ «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», оную

читать изволила и нашедъ ее наполненною разными дерзостными израженіями, влекущими за собою разврать, неповиновеніе власти и многія въ обществъ разстройства, указала изследовать о сочинителе сей книги. Между темъ достигь къ ея величеству слухъ, что оная сочинена г. коллежскимъ совътникомъ Радищевымъ; почему прежде формальнаго о томъ следованія повелела мне сообщить вашему сіятельству, чтобъ вы, милостивый государь мой, призвали предъ себя помянутаго г. Радищева и сказали ему о дошедшемъ къ ея величеству слухъ на счеть его. Допросите его: онъ ли сочинитель или участникъ въ составленіи сея книги, кто ему въ томъ способствоваль, гдв онь ее печаталь, есть ли у него домовая типографія, была ли книга представлена на цензуру управы благочинія, или же напечатанное въ концъ книги «съ дозволенія управы благочинія»—несправедливо, при чемъ бы ему внушили, что чистосердечное его сознаніе есть единственное средство къ облегченію жребія его, улучшенія котораго, конечно, нельзя ожидать, если при упорномъ несправедливомъ отрицаніи діло слідствіемь откроется. Ея величество будеть ожидать, что онъ покажетъ».

Въ другомъ письмъ, какъ бы въ добавочномъ къ этому, Безбородко писалъ: «Я весьма сожалъю, что на ваше сіятельство столь непріятная комиссія налагается. По слъдствію, порученному оберъ-полицеймейстеру,—а болъе думаю, по слухамъ—сказано государынъ, что авторы извъстной развратной книги господа Радищевъ и Челищевъ, и что ее печатали въ домовой типографіи того или другаго изъ нихъ. Дъло сіе въ весьма дурномъ положеніи. Хотя ея величество, узнавъ имя перваго, кажется болъе расположена умягчить свое негодованіе, но все, впрочемъ, не лучшій конецъ оно имъть можетъ, Сіе пишу единственно для васъ».

Наконецъ, въ третьей запискъ Безбородко спъшилъ извъстить Воронцова, что ея величеству угодно, чтобы онъ, Воронцовъ, ни о чемъ Радищева не спрашивалъ, такъ какъ дъло пошло уже формальнымъ слъдствіемъ.

О дълъ Радищева сообщалъ Безбородко и Попову, правителю канцеляріи князя Потемкина. Къ нему Безбородко писалъ: «Радищевъ, совътникъ таможенный, не смотря на то, что у него и такъ дълъ было много, которыя онъ — правду

ныхъ, такъ равно и морскихъ дъйствій, Екатерина наградила его слъдующимъ чиномъ. Въ росписи наградъ, подписанной императрицею 8-го сентября 1790 года, между прочимъ скавано: «Гофмейстеру графу Безбородкъ, котораго труды и упражненія въ отправленіи порученныхъ ему отъ ея императорскаго величества дълъ, кои ея величество ежедневно сама видитъ, всемилостивъйше жалуется чинъ дъйствительнаго тайнаго совътника и оставаться ему при его должностяхъ».

Безбородко, какъ видно изъ его письма къ матери, былъ очень доволенъ такою наградою. Описывая торжество, бывшее по случаю заключенія мира, онъ говорить: «Милость, мнъ туть сдъланная, тъмъ знаменитъе, что никто почти изъ генераловъ-поручиковъ въ генералъ-аншефскій чинъ ступаль менёе двёнадцати или пятнадпати лёть, вмёсто того что я получаю оный, бывь вь прежнемь только пять лёть съ половиною, пріобрътая весьма надъ многими старшинство и вступая, такъ сказать, уже на последнюю степень статской службы. При томъ, продолжаетъ онъ, — ласкательна была для меня честь, что изъ всёхъ министровъ Совёта трое насъ только были, которыхъ имена читаны въ росписи публично съ трона, въ день большой аудіенціи, а именно: графъ Иванъ Григорьевичь Чернышовъ, получившій туть кресть и звъзду брилльянтовые ордена св. Андрея, Николай Ивановичъ Салтыковъ, пожалованный графомъ, и я. Прочіе наши сотоварищи получили отъ ея величества, по возвращении уже во внутренніи покои, табакерки богатыя съ портретами».

По окончаніи верельскаго мира, Безбородко говориль: «мы свое кончили, пусть князь Потемкинь свое кончить».

Блестящее съ видимой стороны царствованіе Екатерины II сопровождалось, однако, внутреннимъ истощеніемъ государства. Воть что по поводу этого въ особенной запискъ, поданной императрицъ, писалъ Безбородко:

«Что война съ Портою и нынъ продолжающаяся, и другая недавно съ шведскимъ королемъ оконченная, привела государство въ большое истощеніе, какъ и людьми, такъ и деньгами—въ томъ не можетъ быть ни малъйшее сомнъніе. Число рекрутъ, въ теченіе десяти лътъ взятыхъ, изъ всякихъ состояній народныхъ простирается до 400,000 человъкъ. Что же касается до денегъ, то недостатокъ въ нихъ такъ великъ, родко прівхаль въ Москву съ Н. И. Архаровымъ, подъ видомъ прогулки, а на двив за темъ, чтобъ произвести следствіе надъ мартинистами, съ секретнымъ о томъ указомъ къ князю Прозоровскому, какъ къ главнокомандующему въ этой столицв. Безбородко прожилъ въ Москве недёли три, но не далъ кода привезенному имъ указу, какъ по некоторымъ личнымъ соображеніямъ, такъ — по словамъ г. Григоровича — и по врожденному ему мягкосердію.

Въ концъ того же года, Безбородкъ пришлось снова заняться мартинистами. 15-го ноября того же года онъ писаль князю Прозоровскому: «Все, что ваше сіятельство писать изволите по изв'єстной матеріи, я представляль государын'в и ея величество апробуеть вашу осторожность. Мы употребимъ всв способы къ открытію путей, коими переписка сихъ---не внаю-опасныхъ ли, но скучныхъ ханжей производится; да и ничего не упустимъ что сколько можетъ быть нужно къ уничтоженію сея шалости, по-колику только удобно согласить съ вольностію и безопасностью, закономъ даруемою. Ея величество считаеть, что ваше сіятельство хорошо бы сдёлали, если бы послади кого подъ рукою навъдаться у Новикова въ деревив, что за строенія, что за заведенія и что за образъ жизни и упражненія? Все, что у насъ объяснится, я вамъ донесу, пребывая съ совершеннымъ почтеніемъ и предан-HOCTIO».

Такую осторожность Безбородки какъ въ этомъ письмъ къ Прозоровскому, такъ и въ поъздку его въ Москву, сами мартинисты объясняли не только сочувствиемъ Безбородки къ ихъ «палости», но еще и тонкимъ резсчетомъ хитраго хохла. Онъ зналъ, что наслъдникъ престола находился въ сношеніяхъ съ мартинистами и потому оказанная къ нимъ строгость могла впослъдствии, при воцарении Павла Петровича, неблагопріятно отозваться на немъ.

Съ своей стороны г. Григоровичь опровергаетъ такія соображенія и, полагая, что снисходительность къ мартинистамъ исходила отъ самой императрицы, пишетъ: «Нельзя не согласиться, что еслибы дъйствительно Безбородкъ было дано настоящее, оффиціальное порученіе разслъдовать мартинизмъ, то приводимый слухъ не могъ быть не только уважительнымъ, но и благовиднымъ предлогомъ къ снисходительности, какъ въ въ глазахъ императрины, такъ и въ глазахъ Безбородки, даже въ глазахъ всякаго посторонияго служащаго лица».

Въ свою очередь важествый Гельбигъ отвергаеть даже вовсе назначение Везбородки въ Москву съ цълью предпринять что либо противь нартинистовь или резвъдать о нихъ. Вь депешахъ своихъ онъ сообщесть, что живний въ то время вь Москвъ графъ Алексый Орковъ изъ-за чего-то поссорился сь княземь Просоронскикь и една не ноколотиль его налкой. Что, узнавъ объ этомъ, императрица послада Орлову выговорь, но вь ответь на это получила оть него странное нисьмо. Онь будто бы напоминать государынь о событияхь 1762 года. о томъ, что именно онъ провозгласить ее императрицею передь Казанским соборожь, тогда какъ народь видьть въ ней только опекуниту ся сына. Письмо такого содержанія будто бы встревожило императрину и она отправила въ Москву графа Безбородку, чтобы усновошть Орнова, и, кроже того. поручила Потемкину, на обратномъ пути въ южную Росссію, обойтись съ Орновымъ самымъ дружескимъ образомъ. Въ заключение Гельбигь сообщаеть, что и Безбородко и Потемкинъ успъщно исполнили поручение и Орловъ но прежнему сталъ оказывать преданность императриців.

Самъ Безбородко выставляль причиною своей нобздки въ Москву то, что онъ тамъ «уготовляетъ себъ на старости преогромный и превыгодный домъ» и что онъ «для отдохновенія отъ бремени трудовъ» выпросиль себъ у государыни дозволеніе събздить на двѣ недѣли въ Москву.

Мы полагаемъ, что причиною побядки Безбородки въ Москву могли быть и дела мартинистовъ и «странное» письмо Алексея Орлова въ Екатерине. Въ уме Екатерины могла даже зародиться мысль о связи и того, и другого. Орловъ могъ писать ей письмо въ угрожающемъ или, по крайней мере, въ резкомъ тоне, надеясь на поддержку мартинистовъ и, следовательно, императрице кстати было поручить Безбородке поразведать о настроеніи московскаго общества, оказавшагося вообще непріяжненнымъ царствованію Екатерины, и, разумется, главными представителями такого настроенія должны были быть мартинисты, какъ люди свободно мыслящіе, среди которыхъ могли быть личности даже «хуже Пугачева». Впрочемъ, г. Григороничь настанваеть на томъ, что

Безбородко вздиль въ Москву собственно «для отдохновенія и для устройства дома» и что развъдки о мартинистахъ были только побочнымъ порученіемъ, даннымъ ему императрицею.

Покончивъ съ описанными нами обстоятельствами, г. Григоровичъ прибавляетъ, что Безбородко «умъть и любилъ оказывать добро и заслугу не только русской наукъ и литературъ, но и вообще русскому просвъщенію, и притомъ даже
тъмъ русскимъ, которые искали знанія и истины въ обрядахъ
и дъйствіяхъ, выработаннымъ тогдашнимъ массонствомъ. Уваженіе, какое графъ Безбородко оказывалъ наукъ и литературъ, поспъшность съ какою онъ готовъ былъ сдълать добро
писателю, были извъстны всъмъ, кто зналъ Безбородку не
по слуху. Люди, стъснявшіеся прямо обратиться къ Безбородкъ, являлись къ нему съ стихотвореніями и были къ нему
допускаемы, находили дверь къ нему отверсту».

Довъряя словамъ почтеннаго изследователя, мы думаемъ, однако, что доступь къ тогдашнимъ вельможамъ съ стихотвореніями едва-ли можеть быть свидетельствомь объ ихъ уваженіи къ писателямъ, а просто-на-просто объясняется тщеславіемъ тогдашняго русскаго вельможничества. только Напыщенныя стихотворенія, подносимыя знатнымъ или богалюдямъ, были обыкновенно проникнуты ТЫМЪ похвалами и чрезмърною лестью и, конечно, каждый воспъваемый сановникъ или богачъ очень охотно принималъ на нъсколько минуть принижавшагося предъ нимъ стихотворца. Такъ, самъ г. Григоровичь упоминаеть, разумбется, въ видб подтвержденія высказаннаго имъ о Безбородкъ мнънія, объ «Одъ его тайному совътнику, сіятельству, высокопочтеннъйшему г. римской имперіи графу и кавалеру Александру Андреевичу Безбородкъ, на всерадостнъйшее сего достоинства пожалованіе». Оду съ такимъ заглавіемъ поднесъ Безбородкъ отставной чиновникъ оберъ-шталмейстерской конторы Михайловъ. Въ этой одъ авторъ просить прощенья за «третичное дерзнованіе», но «чаетъ быть обрадованнымъ» графомъ Безбородкою, «колико онъ несчастенъ», и приводить Бога въ свидътели, что онъ «не забылъ своего благодътеля».

Конечно и въ настоящее время следуетъ отнестись снисходительно къ попрошайнической поэвіи, но едва ли можно

принятіе ен вельможей, даже и тогдашней поры, и производимую за то денежную подачку считать «выраженіем» любви къ литературт и просвъщенію». Поэтому, мы позволимъ себъ думать, что приведенныя г. Григоровичемъ въ его книгт выписки изъ подобныхъ сочиненій, совершенно излишни, хотя они, по его митнію, и подтверждають чистосердечное меценатство Безбородки.

Почти такое же значеніе слідуеть придать и изданіямъ, посвященнымъ имени того или другого вельможи или богача, если эти изданія не появились въ світь при ихъ особенномъ и личномъ участій, или не были напечатаны на счеть боліве или меніе значительныхъ съ ихъ стороны затрать. Но едва ли можно говорить о посвященій какой нибудь книжечки въ 48, 65 и даже 85 страницъ, ибо льстивое предисловіе и велерічивая прописка полнаго титула, носимаго патрономъ, составляли собственно всю суть діла.

Вообще приходится сказать, что въ изследования г. Григоровича, любовь Безбородки къ наукамъ и литературе и уважение къ писателямъ выяснены весьма слабо, что, конечно, объясняется отсутствиемъ подходящихъ къ тому оснований. Во всякомъ случае г. Григоровичъ, затронувъ эту сторону въ характере Безбородки, поступилъ вполне основательно, такъ какъ въ екатерининскую пору покровительство писателямъ считалось какъ бы обязанностию вельможъ, и потому совершенное умолчание объ этомъ представляло бы нравственный н умственный обликъ Безбородки какъ будто не цельнымъ, не законченнымъ.

#### XIII.

Непріятное положеніе Везбородки.—Поддержка его Потемкинымъ.—Смерть Потемкина. — Отъйздъ Везбородки въ Яссы. — Вмёшательство въ переговоры Зубова. — Столкновеніе Везбородки съ П. С. Потемкинымъ. — Обвиненіе его въ нечистыхъ дёлахъ. — Заключеніе ясскаго мира. — Награды Везбородки и его заслуги.

Безбородко, продолжая заниматься дёлами внёшней политики «при запутанномь, по его выраженію, нашемь состояніи», хлопоталь о сближеніи Россіи съ Англіею, имёя при этомъ въ виду и «предилекцію» къ ней князя Потемкина

который настояль, чтобы всё трудности окончанія такого дёла «были совлечены съ пути».

Въ это время положение Безбородки при дворъ было крайне непріятно и прибывшій, 28 февраля 1791 года, изъ арміи Потемкинь доставиль ему, можеть быть, «хоть минутное облегченіе», что видно изъ письма его къ графу С. Р. Воронцову. Въ этомъ письмъ Безбородко сообщалъ: «Уже ненавидящій меня (князь П. А. Зубовъ) до того простираль свои происки, чтобы явно привести меня въ ничтожество и по части политической. Колобродства, нередко выходившія, и недоумънія въ трудныхъ случаяхъ заставили, по необходимости, за насъ браться, и я, ръшившись настоящее трудное для государства время перенести, не уважаясь никакими особыми огорченіями, потомъ все бросить, никогда ни отъ чего не отказывался и противу всёхъ нападеній твердо и смёло бывалъ. Князь Потемкинъ, прівхавъ, не иначе, какъ со мною, по дъламъ работалъ и чрезъ меня во всемъ сносился и, по крайней мъръ, я имъ дично доволенъ, вная, что онъ отдаеть мив справедливость во всякомъ случав. Знаю, что по отъвздв его и паки за меня примутся; но никто имъ такъ тяжелъ не былъ, какъ я; ибо я, конечно, не нагнуся и никому больше цёны, какъ онъ стоить не дамъ».

Въ то же время онъ писалъ своему племяннику Кочубею, что вслёдствіе пріёзда въ Петербургъ Потемкина онъ «облегчень со стороны нападокъ злыхъ людей». Что тогда вообще всёмъ прежде близкимъ къ императрицё людямъ жилось, по милости Зубова, не легко, можно заключить изъ того, что по разсказу Везбородки, самъ Потемкинъ умеръ отъ «необычайнаго разлитія желчи, раздраженный разными непріятностями въ послёднюю его бытность въ Петербургё».

По полученіи въ Петербургі извістія о смерти Потемкина, Безбородко изъявиль свою готовность отправиться въ Яссы для веденія переговоровь съ Турцією, и онъ 16-го октября 1791 года повхаль въ этоть городь. Діла, которыми завідываль Безбородко, были переданы Трощинскому, а доклады бумагь и діль, поступавшихь къ Безбородкі, императрица передала князю Зубову. Съ своей стороны Екатерина вступила въ почти безпрерывную переписку съ Безбоприказала московскому генераль-губернатору Брюсу дозволить Новикову снова производить продажу книгь, за исключеніемъ лишь 6-ти изданій.

Но особенно замъчательны отношенія Безбородки къ извъстному Радищеву и къ мартинистамъ, считавшимся самою образованною средою въ тогдашнемъ русскомъ обществъ.

Когда во Франціи поднялась революція, Екатерина начала самымъ пристальнымъ образомъ всматриваться въ происходившія тамъ событія и въ отношенія своихъ подданныхъ къ этимъ событіямъ. Тогда получена была отъ находившагося въ Парижъ нашего министра, Симолина, депеша, которую государыня 26-го августа 1790 года отправила къ Везбородкъ со слъдующею собственноручною запискою: «Читая вчерашнія реляціи Симолина, изъ Парижа полученныя черезъ Въну, о россійскихъ подданныхъ, за нужное нахожу сказать, чтобы оныя непремённо читаны были въ Совете сегодня и чтобъ генералу графу Брюсу поручено было скавать графу Строгонову, что учитель его сына, Ромъ, сего молодого человъка, ему порученнаго, водить въ клубъ Жакобеновъ и пропаганды, учрежденный для взбунтованія вездъ народовъ противу власти и властей, и чтобъ онъ, Строгоновъ, сына своего изъ таковыхъ зловредныхъ рукъ высвободиль, ибо онь, графь Брюсь, того Рома въ Петербургъ не впустить. Положите сей листь къ редяціи Симонина, дабы въ Совътъ въдали мое мнъніе».

Вслёдствіе этого совёть постановиль, чтобь молодыхъ людей изъ академіи художествъ посылали для дальнёйшаго усовершенствованія не во Францію, а въ Италію или другія мёста.

Подъ вліяніемъ разгара французской революціи, Екатерина была чрезвычайно возбуждена появившимся въ печати сочиненіемъ Радищева и въ дёлё объ этой книге Безбородко принималъ большое участіе. Онъ 27-го іюня 1790 года писаль въ одинъ день графу А. С. Воронцову, какъ покровителю Радищева, три письма, въ которыхъ описывалъ тревогу госыдарыни. Первое и последнее изъ этихъ писемъ Безбородко написалъ по повеленію императрицы. «Ея величество, писаль онъ—сведавь о вышедшей недавно книге, подъ заглавіемъ «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», оную

пом'вщику, частному хозяину, или частному челов'вку дозволена и свойственна. Ставиль я продукть свой изъ выслуженныхъ своихъ им'вній и гораздо честн'ве т'вхъ барышей, которыми родня его за подряды провіантскіе корыстовалася. Неужели туть найдуть ч'вмъ меня упрекать. Пусть спросять у
меня объясненія, а не спрося не винять».

Разумъется, трудно опредълить на сколько Безбородкъ прилично было, и по тогдашнимъ даже понятіямъ, пользоваться «прибылью» отъ поставки въ армію вина въ томъ исключительномъ служебномъ положеніи, въ какомъ онъ находился, и, быть можеть, именно вследствіе этого, «въ интригъ противъ него, еще до выъзда его изъ Петербурга въ Яссы, императрица, по словамъ г. Григоровича, принимала дъятельное участіе, снабдивъ Потемкина указомъ, съ кръпкимъ предписаніемъ «не давать никому сбивать себя». Очень понятно, что почтенный изследователь пытался обелить Безбородку весьма, однако, слабымъ доказательствомъ. Онъ говорить: въ приведенномъ письмъ есть несомнънное указаніе на «добросовъстность» безбородкинскихъ поставокъ на армію; въ противномъ случав у него не достало бы присутствія дужа говорить Воронцову о своихъ болте совтстивыхъ барышахъ сравнительно съ барышами «потемкинской родни», и полалаеть, что «соляныя озера и поставка продуктовъ въ армію были въ рукахъ Безбородки предметомъ «умной и честной коммерціи».

29-го декабря 1791 года Безбородкъ, послъ множества «дификультетовъ», удалось наконецъ заключить съ турками миръ, получившій названіе «ясскаго».

По этому случаю Безбородкѣ оть имени Порты присланы были: перстень брилліантовый солитеръ тысячь до 25, табакерка въ 8,000 и часы тысячь въ семь, лошадь съ богатымъ уборомъ, палатка шитая, но весьма ветхая, коверъ салоникскій. полъ-ока адатору (?), слишкомъ 37 пуд. кофею, множество бальзаму индійскаго и менскаго, табаку, мыла, губки, трубки, амбра и 24 куска матерій и шалей. Безбородко съ своей стороны послаль великому визирю: прекрасный кинжаль въ 9,000 руб., соболій мѣхъ въ 6,000 руб. и до сорока соболей въ 6,000 руб., съ чаемъ и ревенемъ.

30-го января 1792 года Екатерина наградила Безбородку

50,000 рублей и орденомъ Андрея Первозваннаго. Вмёстё съ темъ императрица изъявила желаніе, чтобы онъ поскорёе пріёзжаль въ Петербургъ для переговоровъ съ польскими уполномоченными.

По поводу ясскаго мира Ростопчинъ (впоследствіи графъ) шичаль графу С. Р. Воронцову следующее: «Вы справедливо говорите, что графъ Вевбородко покрыль себя славою. Прешятствія, которыя онъ долженъ быль преодолёть, отсутствіе самыхъ необходимыхъ средствъ для переговоровъ съ турками, навестныя свойства ихъ уполномоченныхъ, все было соединено, чтобы выставить въ яркомъ светё его дарованія. Чёмъ болёе я смотрю на его труды, тёмъ болёе удивляюсь его генію. Для успёха въ самомъ трудномъ дёлё ему стоить только приняться за работу. Онъ оказаль Россіи самую важную услугу, какую только можно было сдёлать».

#### XIV.

Переміна въ положеніи Везбородки при императриці. — Зубовь и Морковъ. — Надменность Зубова. — Вредныя для Везбородки послідствія его пойздки въ Яссы. — Неудачный его разсчеть. — Его жалобы на свое положеніе. — Неудовольствіе противъ него императрицы. — Пойздка въ Москву. — Сравненіе силы Петемкина и силы Зубова. — «Дискредитированіе» Безбородки. — Его записка императриці. — Отвіть императрицы. — Отьіздь въ Москву.

Везбородко прівхаль въ Петербургъ 10-го марта 1792 года и на другой-же день почувствоваль неловкость своего положенія, такъ какъ Екатерина въ тоть день поручила ему написать указъ о производствъ Зубова въ генераль-поручики и генераль-адьютанты. Изъ замътки, встръчающейся въ «Дневникъ» Храповицкаго, должно заключить, что такое порученіе было своего рода щелчкомъ прибывшему ко двору миротворцу. Между тъмъ вст дъла, которыя прежде производились только черезъ него, шли черезъ Зубова, и князъ явился теперь, не смотря на свои 26 лъть и ограниченность своего ума, могущественнымъ совътникомъ государыни. Самъ же онъ, находился подъ вліяніемъ А. И. Моркова, одного изъ сослуживцевъ Везбородки по коллегіи иностранныхъ дълъ. Относительно всего этого, Завадовскій писаль графу Ворон-

цову въ Лондонъ следующее: «Везбородко, разжигаясь честолюбіемъ, равно и легкомысленностію захватить весь кредить, когда не стало князя, кинулся въ Яссы. При отъбадъ, изъ трусости врожденной, поручиль внутренній портфель Зубову, а внъшній — Моркову. Послъдняго разумъль себъ первымъ другомъ, а у перваго думалъ найти темъ связь. Возвратившемуся послъ мира въ голубой лентъ, при первой встръчъ, дано было чувствовать, что дёла уже не въ его рукахъ. И такъ съ тъхъ поръ безъ изъятія Зубовъ управляеть встми внутренними дълами, Моркова имъя подъ собою, для письма иностраннаго. Ни одинъ изъ фаворитовъ, даже самъ всемогущій князь Потемкинь. не им'вль столько обширной сферы; ибо владычество его простиралось на одинъ только департаменть, а къ настоящему вст придвинуты... Александра Андреевича роль препостыдная. Всякъ на его мъстъ, стяжавши доходу 150 тысячь, удалился бы, но онъ еще пресмыкается въ чаяніи себъ лучшаго, а наипаче корыстнаго, не имъя духа на шагъ пристойный. Низкимъ терпъніемъ и гибкостію многіе дождались погоды. Онъ послъдуеть этому правилу. Развъ вытолкають въ зашеи. Безъ того не уклонится, чуждъ бывъ нравственныхъ побужденій».

Легко предвидёть, что г. Григоровичу приходится опроверить такой нелестный отзывь о Безбородкё и онь съ своей стороны высказываеть, что не тё побужденія, о которыхь говорить Завадовскій, удерживали при дворё Безбородку, а что послёдующій разсказь, основанный на фактахъ совершившихся, откроеть эти побужденія, и притомь побужденія высокія, и докажеть, что пророчество Завадовскаго было ложно. Справедливость, однако, требуеть сказать, что мы, ознакомившись съ дальнёйшимъ разсказомъ почтеннаго изслёдователя, слёдовъ такихъ «высокихъ побужденій» вовсе не встрётили.

Сдержанная, довольно старая вражда между молодымъ фаворитомъ и прежнимъ секретаремъ усиливалась и вскоръ перешла въ открытую борьбу. По словамъ письма А. Р. Воронцова, писавшаго 14-го мая 1792 года къ брату его въ Лондонъ, «Безбородко отсутствиемъ своимъ приобрълъ славу имени, но сей случай лишилъ его прежней мочи въ дълахъ,—ибо господинъ Зубовъ, въ его отлучку, вступя во всъ экспеди-

въ глазахъ императрицы, такъ и въ глазахъ Безбородки, даже въ глазахъ всякаго посторонняго служащаго лица».

Въ свою очередь извъстный Гельбигъ отвергаеть даже вовсе назначеніе Безбородки въ Москву съ цълью предпринять что либо противъ мартинистовъ или развъдать о нихъ. Въ депешахъ своихъ онъ сообщаетъ, что жившій въ то время въ Москвъ графъ Алексъй Орловъ изъ-за чего-то поссорился съ княземъ Прозоровскикъ и едва не поколотилъ его палкой. Что, узнавъ объ этомъ, императрица послала Орлову выговоръ, но въ отвъть на это получила отъ него странное письмо. Онь будто бы напоминаль государынь о событіяхь 1762 года, о томъ, что именно онъ провозгласилъ ее императрицею передъ Казанскимъ соборомъ, тогда какъ народъ видълъ въ ней только опекуншу ся сына. Письмо такого содержанія будто бы встревожило императрицу и она отправила въ Москву графа Безбородку, чтобы успокоить Орлова, и, кромъ того, поручила Потемкину, на обратномъ пути въ южную Росссію, обойтись съ Орловынъ самымъ дружескимъ образомъ. Въ заключение Гельбить сообщаеть, что и Безбородко и Потемкинъ успътно исполнили поручение и Орловъ по прежнему сталъ оказывать преданность императрицъ.

Самъ Везбородко выставляль причиною своей потядки въ Москву то, что онъ тамъ «уготовляетъ себт на старости преогромный и превыгодный домъ» и что онъ «для отдожновенія отъ бремени трудовъ» выпросиль себт у государыни дозволеніе сътядить на двт недтли въ Москву.

Мы полагаемъ, что причиною повздки Безбородки въ Москву могли быть и дела мартинистовъ и «странное» письмо Алексел Орлова къ Екатерине. Въ уме Екатерины могла даже зародиться мысль о связи и того, и другого. Орловъ могъ писать ей письмо въ угрожающемъ или, по крайней мёре, въ резкомъ тоне, наделсь на поддержку мартинистовъ и, следовательно, императрице кстати было поручить Безбородке поразведать о настроеніи московскаго общества, оказавшагося вообще непріязненнымъ царствованію Екатерины, и, разумется, главными представителями такого настроенія должны были быть мартинисты, какъ люди свободно мыслящіе, среди которыхъ могли быть личности даже «хуже Пугачева». Впрочемъ, г. Григоровичь настанваеть на томъ, что

фовъ А. Р. Воронцова и Н. И. Салтыкова. Въ письмъ своемъ къ С. Р. Воронцову, Безбородко жалуется, между прочимъ, на то, что заслуги его по заключенію ясскаго мира «мало примътны при дворъ» и что его хотятъ поставить на одинъ уровень съ Турчаниновымъ, Державинымъ и Храповицкимъ.

Попытки Безбородки возстановить свое прежнее значеніе не удавались и противъ него зародилось неудовольствіе у самой императрицы. Подъ 20-мъ числомъ декабря 1792 года Храповицкій въ своемъ «Дневникъ» записалъ: «По окончаніи разбора почты спросили, нътъ ли еще чего? Догадала меня нелегкая сказать, что есть доклады, графомъ Безбородкою оставленные. Тоигментех moi si vous avez envie (мучьте меня, коли вамъ хочется). А по выслушаніи трехъ докладовъ, Екатерина отозвалась: с'est bien ennuyeux, mais il faut passer par là» (это очень скучно, но нужно вытерпъть).

Дошло даже до того, что Безбородкъ, напримъръ, по поводу его записки объ іезуитахъ, пришлось получить отзывъ не прямо отъ государыни, а чрезъ ея секретарей, а другой случай убъдилъ Безбородку, по собственнымъ его словамъ, вътомъ, что «нынъ императрица смотритъ на людей уже не его глазами».

Наступавшій 1793 годъ Безбородко нам'вревался провести въ Москвъ-убъжищъ недовольныхъ вельможъ того времени. Вмёстё съ темъ распространился въ Петербурге слухъ, что Безбородко намеренъ убхать за границу, о чемъ, впрочемъ, онъ и самъ говориль Храповицкому, обусловливая свой отъ**т**здъ положеніемъ военныхъ дъйствій въ Германіи. Поъздва въ Москву была неудачна, тамъ онъ, больной, прожилъ четыре недъли и возвратился въ Петербургъ, едва оправившись. Здёсь Безбородко ясно увидёль, что онь находится, по его выраженію, «въ весьма непристойной роли, которую онъ представляетъ публикъ». Неудовольствіе свое на такую роль Безбородко выразиль въ письмъ своемъ къ С. Р. Воронцову въ следующихъ строкахъ: «Хотять, чтобы мы работали, но чтобъ въ публикъ считали, что одинъ юный человъкъ все самъ дълаетъ; и я могу вамъ признаться, что въ пущее время силы князя Потемкина, -- онъ меньше нынъшняго, а я уже несравненно болъе нынъщняго значилъ».

принятіе ея вельможей, даже и тогдашней поры, и производимую за то денежную подачку считать «выраженіемъ любви къ литературт и просвъщенію». Поэтому, мы позволимъ себъ думать, что приведенныя г. Григоровичемъ въ его книгт выписки изъ подобныхъ сочиненій, совершенно излишни, хотя они, по его митнію, и подтверждаютъ чистосердечное меценатство Безбородки.

Почти такое же значеніе слідуеть придать и изданіямъ, посвященнымъ имени того или другого вельможи или богача, если эти изданія не появились въ світь при ихъ особенномъ и личномъ участій, или не были напечатаны на счеть боліе или меніе значительныхъ съ ихъ стороны затрать. Но едва ли можно говорить о посвященій какой нибудь книжечки въ 48, 65 и даже 85 страницъ, ибо льстивое предисловіе и велерічивая прописка полнаго титула, носимаго патрономъ, составляли собственно всю суть діла.

Вообще приходится сказать, что въ изследования г. Григоровича, любовь Безбородки къ наукамъ и литературе и уважение къ писателямъ выяснены весьма слабо, что, конечно, объясняется отсутствиемъ подходящихъ къ тому оснований. Во всякомъ случае г. Григоровичъ, затронувъ эту сторону въ характере Безбородки, поступилъ вполне основательно, такъ какъ въ екатерининскую пору покровительство писателямъ считалось какъ бы обязанностию вельможъ, и потому совершенное умолчание объ этомъ представляло бы нравственный и умственный обликъ Безбородки какъ будто не цельнымъ, не законченнымъ.

#### XIII.

Непріятное положеніе Везбородки.—Поддержка его Потемкинымъ.—Смерть Потемкина. — Отъйздъ Везбородки въ Яссы. — Вмішательство въ переговоры Зубова. — Столкновеніе Везбородки съ П. С. Потемкинымъ. — Обвиненіе его въ нечистыхъ ділахъ. — Заключеніе ясскаго мира. — Награды Везбородки и его заслуги.

Безбородко, продолжая заниматься дёлами внёшней политики «при запутанномъ, по его выраженію, нашемъ состояніи», хлопоталь о сближеніи Россіи съ Англією, имёя при этомъ въ виду и «предилекцію» къ ней князя Потемкина

идти, да когда и вхожу, то нерѣдко примѣчаю, что одно, нѣкоторое, быть можеть, къ степени моей уваженіе, удерживаеть, что меня такъ, какъ Храповицкаго, не высылають, хотя скука ясно видна».

Въ такомъ печальномъ положеніи Безбородко прибѣгнулъ къ послѣдней мѣрѣ для разъясненія отношеній, которыя появились между Екатериною и ея старѣйшимъ секретаремъ. Онъ рѣшился изложить свои мысли по поводу «тѣсно ограниченной сферы дѣлъ», въ которой онъ очутился. Съ этою цѣлью Безбородко представилъ государынѣ обширную записку, обозначивъ на заглавномъ листѣ: «Къ собственному ваниего императорскаго величества прочтенію».

Напомнивъ государынъ, что онъ почти восьмнадцать лътъ продолжалъ службу при ея особъ и поставлялъ себъ за правило идти путемъ правымъ и бытъ передъ императрицею вполнъ откровеннымъ, Безбородко изъяснялъ, «что всякое на счетъ его порицаніе было только клевета, завистію и злостію но него воздвигнутая».

Опуская неизбъжныя при такихъ заявленіяхъ болье или менье общія фразы, и исчисленія Безбородкою своихъ трудовъ при заключеніи ясскаго мира, мы укажемъ на слъдующія существенныя мъста его записки.

«По возвращеніи моемъ я и паче удостов'єрился, что подвигь мой быль вамь угодень. Ваше величество желали, чтобъ я паки за дъла принялся; требовали, чтобъ я точно на томъ же основаніи, какъ и прежде, чтобы, не обинуясь, о всемъ представляль вамъ и сказываль откровенно мои мысли. Сему монаршему изреченію повиновался и по долгу подданнаго и по долгу благодарности». Затемъ, упомянувъ о своихъ докладахъ, Безбородко продолжаетъ: «Если мнъ казалось, что мои представленія не въ томъ уже видѣ и цънъ принимались какъ прежде я былъ осчастливленъ, то, по крайней мъръ, служило миъ утъщеніемъ, что я исполняль мою предъ вами обязанность, и что дёла, о коихъ я писаль, или говориль, производимыя въ исполненіе, приносили свою пользу. Не могу, однако, скрыть передъ вашимъ величествомъ, что вдругъ нашелся я въ сферъ дълъ, такъ тъсно ограниченной, что я предаюсь на собственное ваше правосудіе: сходствуеть ли оно и съ степенью мнь отъ васъ пожалованною и съ довъренностію, каковою я прежде удостоенъ быль? А сіе и заставило меня отъ всякихъ дълъ уклоняться».

Записка заключалась какъ бы слъдующимъ воззваніемъ къ императрицъ:

«Всемилостивъйшая государыня! Если служба моя вамъ уже не угодна, и ежели, по несчастью, лишился я довъренности вашей, которую вяще послъднимъ моимъ подвигомъ васлужить уповаль, то, повинуясь достоделжной волъ вашей, готовъ отъ всего удалиться, но если я не навлекъ на себя такого неблаговоленія, то льщу себя, что сильнымъ вашимъ ваступленіемъ охраненъ буду отъ всякаго униженія и что будучи членомъ Совъта вашего и вторымъ въ иностранномъ департаментъ, имъя подъ моимъ начальствомъ департаментъ почтъ и нося при томъ на себъ одинъ изъ знатныхъ чиновъ двора вашего, не буду я обязанъ принятіемъ прошеній и тому подобными дълами, которыми я ни службъ вашей пользы, ни вамъ угодности сдълать не въ состояніи. Готовъ я, впрочемъ, всякое трудное и важное препорученіе ваше исправлять, не щадя ни трудовъ моихъ, ниже самого себя».

Записка эта была передана императрицѣ въ Царскомъ Селѣ 30-го мая 1793 года камердинеромъ Зотовымъ. На другой день Храповицкій записываль: «По утру записка читана со вниманіемъ, никому не показывана и съ отзывомъ на трехъ страницахъ запечатана и къ графу Безбородко возвращена. Зотовъ сказывалъ, что ни при чтеніи, ни при писаніи отвѣта не сердились, но задумчивость была примѣтна. Графъ, получа записку, уѣхалъ въ городъ».

Отвъть Екатерины г. Григоровичемъ не отысканъ, но содержаніе занесено въ «Дневникъ» Храповицкаго подъ 5-мъ іюля 1793 года. «Нездоровы—пишетъ Храповицкій. Графъ Безбородко далъ мнъ прочитать упомянутый на записку его собственноручный ея величества отвътъ. Въ немъ изображены: ласка, похвала службы и усердіе. Писано въ оправданіе противъ графской записки со включеніемъ слъдующаго: «Всъ дъла вамъ открыты; польскій сеймъ отправляется публично и отвъты Сиверсу или у васъ заготовляются или вамъ и вице-канцлеру показываются и я, при подписаніи, всегда спрашиваю. Но что сама пишу, въ томъ отчетомъ не обя-

вана. Вы сами говорили о слабости здоровья своего и отъ нёкоторыхъ дёль отклонялись, челобитчиковыми же, думаю, дёлами никто не занимается; ибо всё просьбы присылаются ко мнё черезъ почтамть, какъ и всёмъ извёстно. Конечно тёмъ временемъ, когда вы не столь много обременены дёлами, то можете имёть время смотрёть, чтобъ исполнялись мои повелёнія». «Графъ—добавляетъ Храповицкій—мнё сказаль, что послё того, никакого разговора съ нимъ не было».

Разумъется, что послъ такого отвъта Безбородкъ, котораго, по словамъ Ростопчина, на службъ удерживали «единственно страсть и привычка къ пышности», не оставалось ничего болъе какъ только совсъмъ удалиться отъ дълъ. По поводу такого удаленія Ростопчинъ добавляеть: «Нъсколько жалкихъ людей злобно отзываются о графъ Безбородкъ, но его можно упрекать развъ за излишнюю доброту. Все, что онъ сдълалъ хорошаго, уже забыли, а помнятъ только слабости и еще выдумывають ихъ».

10-го іюля 1793 года Везбородко быль уже въ Москві, гді для него строился великолічный домь.

#### XV.

Возвращеніе ивъ Москвы.—Награды за ясскій миръ.—Раздача «душъ.»— Пожалованіе граматы и масличной вётви. — Вражда Моркова. — Назначеніе шаферомъ при бракосочетаніи великаго князя Александра Павловича и оберъ-гофмейстеромъ. — Податливость передъ Зубовымъ. — Занятіе дёлами турецкими и польскими. — «Универсальный» министръ. — Денежныя награды. — Дёла персидскія и уніатскія. — Отстраненіе Зубовымъ Безбородки отъ политическихъ дёлъ.—Забота Безбородки о полученіи деревень. — Неудача по дёламъ Малороссіи. — Слёдствіе о похищеніи денегъ изъ заемнаго банка.—Несостоявшійся бракъ Густава IV съ великою княжною Александрою Павловною.

По возвращеніи изъ Москвы, Безбородко вступиль въ отправленіе дёль — по назначенію наградь за ясскій мирь и Польши. По поводу назначенной ему въ этомъ случав награды, онъ писаль графу А. Р. Воронцову: «Мой удёль довольно огроменъ. Кромв того, число душъ по дёлающейся нынъ ревизіи, гораздо превосходить въ росписи назначенное, ибо съ чиншевою шляхтою и жидами почти семь тысячъ со-

ставляють; доходь показань хорошій, около сорока тысячь рублей, да въ 205 верстахъ отъ Кіева».

Любопытно и продолжение этого письма, въ которомъ встръчаются нъкоторыя замъчания о раздачъ въ ту пору «душъ».

«Моркову—пишеть Безбородко — досталось имъніе очень хорошее, особливо лъсами и мельницами; но онъ весьма золъ, что не дали ему просимыхъ 4,800 душъ, ниже въ Курляндіи огромныхъ деревень. Надобно знать, что государыня первоначально назначила мнт то же, что опредтила-было вицеканцлеру, только 3,500 душъ, а Моркову 2,300 душъ и надобны были большія усилія со стороны графа Зубова, чтобъ туть доставить перем'вну. Дмитрій Прокофьевичь (Трощинскій) тёмъ наче должень быль быть доволень, что когда онъ всего не болбе 700 или 800 душъ желалъ, ея величество сама назначила ему 1,700 душъ, оставивъ ему выбрать, въ чемъ онъ и не ошибся, ибо его деревни приносять болъе 12-ти тысячь рублей. Всего имъній роздано 110,000 душь. Ръдко кому изъ государей удается въ одинъ день подарить капиталь одиннадцати милліоновь; еще остается въ Литвъ и староства, кои мало-по-малу въ казну поступають, до 250,000 душъ; а сверхъ того, положено и у архіереевъ уніатскихъ восемь деревень для раздачи, наипаче малыми частями. Я весьма доволенъ своимъ жребіемъ».

Милости Екатерины не ограничились только «огромнымъ удёломъ». Такъ какъ, 2-го сентября 1793 года, въ день празднованія ясскаго мира, объявлено было, что «дёйствительному тайному совётнику графу Безбородке, за службу его къ заключенію мира, всемилостивейше жалуется: похвальная грамата и масляничная вётвь, да при томъ деревня». Вётвь эта цёнилась въ 25,000 рублей и была предназначена для ношенія на шляпе.

Вниманіе государыни къ Безбородкѣ не уняло, однако, его враговъ, которые очень хорошо понимали, что, не смотря на награды, Безбородко не имѣлъ уже прежней силы. Въ числѣ недруговъ особенно выдавался Морковъ, который, увидѣвъ Безбородку, не только не поклонился ему, но и вздумаль еще «самымъ подлымъ образомъ во дворцѣ съ крикомъ о немъ ругательно отзываться и твердить, что онъ Безбо-

родкъ теперь явный непріятель и что онъ себя ему покажеть». Кромъ того и сама государыня приняла Безбородку на представленіяхъ, холоднъе противъ обыкновеннаго.

Теперь Безбородко старался о томъ, чтобы выбрать тысячи три-четыре душъ такъ, чтобы онъ, по словамъ его были значущія, а не дрянныя.

Такъ какъ графъ Безбородко, по отзывамъ даже близкихъ и доброжелательныхъ людей, дорожилъ вившними отличіями, то государыня, при бракосочетаніи великаго князя Александра Павловича, назначила его шаферомъ къ жениху, такъ какъ у невъсты шаферомъ былъ великій князь Константинъ Павловичъ. Это очень польстило Безбородкъ, который, въ добавокъ къ тому, быль назначенъ оберъ-гофмейстеромъ, благодаря содъйствію Зубова. Кажется, однако, что въ такомъ пожалованіи было скорте приниженіе служебной діятельности Безбородки, такъ какъ онъ поступиль на мъсто И. П. Елагина, человъка хотя и близкаго Екатеринъ въ ея домашней обстановкъ, но вовсе не числившагося на ряду съ Безбородкою въ числъ государственныхъ сановниковъ. Кромъ того, такое лишь придворное повышеніе пріобръталось исключительно сближеніемъ съ Зубовымъ и весьма чувствительнымъ для Безбородки приниженіемъ, такъ какъ онъ неръдко былъ «принужденъ ходить къ Зубову съ бумагами, который иногда дълалъ въ нихъ поправки». Но Безбородко съумълъ воспользоваться своимъ шаферствомъ и сошелся, какъ онъ самъ выражался, «съ новобрачнымъ дворомъ».

Теперь Безбородкъ, по его «полезности», передавались на разсмотръніе дъла турецкія, которыя «онъ лучше зналъ и вель по нимъ переписку». Не удавалось также получить Безбородкъ и графское достоинство россійской имперіи, и онъ оставался только иностраннымъ, а не былъ русскимъ графомъ. Государыня совъщалась съ нимъ и по дъламъ польскимъ, для чего Безбородко являлся только по особому призыву.

Въ это время Безбородко такъ описывалъ свои отношеніи къ государынъ и ея фавориту:

«Собственно обращеніемъ со мною государыни и ея довъренностію я весьма долженъ быть доволенъ, но вообще, сколько она привыкла менажировать близкихъ своихъ, какъ ціи, удерживаеть ихъ въ своихъ рукахъ, а на удёль Александру Андреевичу мало что остается, и то почти для одной формы».

Самъ Безбородко объясняль свое настоящее положение своему лондонскому другу въ следующихъ строкахъ: «Когда я, изъ единаго, конечно, усердія къ отечеству, напросился на поъздку въ армію, и я тогда думаль, что моя отлучка дасть поводь къ разделенію дель многочисленныхъ и силы человъческія, паче же въ моихъ льтахъ и здоровью, превышающихъ, то быль спокоенъ, полагая, что успъхъ моей коммисіи дасть мнё поводь поставить себя такъ, что ежели угодно, я буду отправлять только самыя важнёйшія дёла и найду для себя превеликое облегченіе, сходное съ чиномъ, съ состояніемъ и службою моими». Затёмъ Безбородко, упомянувъ, что онъ, исполняя волю государыни, поспъщилъ пріъхать въ Петербургъ, продолжаетъ: «Но что нашель я? Нашель я идею сдёлать изъ Зубова, въ глазахъ публики, дъловаго человъка. Хотъли, чтобъ я по дъламъ съ нимъ сносился; намекали, чтобъ я съ нимъ о томъ, о другомъ поговориль, т. е., чтобъ я пошель къ нему. Но вы знаете, что я и къ покойному не учащаль, даже и тогда, когда обстоятельства насъ въ самое тъсное согласіе привели. Вышло послъ на повърку, что вся дрянь, какъ-то: сенатскіе доклады, частныя дёла, словомъ сказать все непріятное, заботы требующее и ни чести, ни славы за собою не влекущее, на меня взвалены, а, напримъръ, дъла нынъшнія польскія, которыя имъютъ связанныя съ собою распоряженія по арміямъ, достались г. Зубову».

Разсказавъ о запутанности этихъ дѣлъ, Безбородко добавляетъ: «Много я потерпѣлъ непріятностей, борясь съ сею конфузіею, и много надобно было выдержать баталій, чтобъхотя нѣсколько дѣло исправить, не зная еще, какъ кончится».

Другая непріятность для Безбородки состояла въ томъ, что когда умеръ князь Потемкинъ, тогда надъялись, что можно будетъ поправить зло имъ сдъланное, но, какъ выравился Безбородко, «боятся нарушать тестаменты покойника, которые выдаетъ Поповъ», а между тъмъ всъ непорядки ставились на счетъ Безбородки и близкихъ къ нему людей—гра-

нія къ усердной его служов и ревностнымъ трудамъ въ исправленіи разныхъ двяъ и должностей, по особой доввренности на него возлагаемыхъ, способствующихъ пользв государственной и приращенью доходовъ».

Покончивъ съ дълами польскими, Безбородко послалъ Екатеринъ записку по дъламъ персидскимъ, чъмъ онъ занимался по словамъ его и день и ночь, и, по порученію императрицы, работалъ надъ «устройствомъ уніатовъ» въ присоединенныхъ отъ Польши областяхъ.

Въ ту пору, т. е. въ началъ 1795 года, Безбородко писалъ А. Р. Воронцову: «Часъ отъ часу труднее становится делать дъла, и мое положение весьма было бы непріятно, ежели бы я не принялъ систему удаляться отъ всего, кромъ того, чёмъ уже насильно меня обременить хотять». Независимо оть этого, Безбородко совершенно исчезаль передъ Зубовымъ, о которомъ овъ писалъ: «Всъ дъла, наипаче внутреннія, захвачены симъ новымъ и всемочнымъ господиномъ. Кромъ иностранныхъ дълъ, я не видалъ уже съ полгода ни одной реляціи ни графа Румянцева, ни Суворова, ни Репнина, хотя воля государыни и теперь есть, чтобы я быль въ связи дёль, и хотя она, меня трактуя изрядно, часто оказываеть желаніе, чтобы я и по другимъ дёламъ трудился: какъ-то при распоряженіяхъ губерніи Минской, она мив точно поручила виды ихъ начертить по разности того края и по сравненію съ малороссійскими губерніями».

Когда же Безбородко донесъ государынъ, что бумаги и въдомости по всъмъ этимъ дъламъ находились у Зубова «дъло сіе кончилось комплиментами, что скоро все учредится къ удовольствію интересованныхъ».

Безбородко котя и видёлъ свое ложное, приниженное положеніе, но не удалялся отъ двора. Вотъ какъ въ письмё къ А. Р. Воронцову онъ объяснялъ свое долготерпёніе: «Моя теперь вся забота, чтобъ получить пожалованныя мнё за миръ деревни, котя сама государыня провокируеть къ объясненію съ нею, вызываяся, что она не знаеть, для чего я примётнымъ образомъ уклонился отъ дёлъ, не смотря, что она меня всякій день свободно и охотно допускаетъ. Получа деревни, спустя нёсколько времени объяснюсь съ нею о прямыхъ причинахъ, и ежели не противится ничто, то и остальныхъ дълъ избавлюся, огранича себя на нѣкоторое время въ дворскомъ и министерскомъ моемъ качествъ».

Если вникнуть въ суть такихъ разсчетовъ, то они окажутся очень просты. Рёчь шла теперь, чтобы выбрать «не дрянныя» души, и для успёха въ такомъ выборё нужно было, такъ или иначе, поддерживать свое положеніе при дворё, потому, что безъ этого можно было получить не только «дрянныя», но, пожалуй, въ значительномъ числё, и «мертвыя» души.

Пожалованіе деревень, которымъ быль такъ озабоченъ Везбородко, состоялось 19 августа 1795 года. Онъ получилъ въ Брацлавской губерніи 4981 душу.

Теперь, повидимому, наступило время, когда Безбородко могъ исполнить свое намъреніе, тъмъ болье, что съ нимъ приключилась новая непріятность. Желая отстоять свою родину, Малороссію отъ рекрутскихъ наборовъ онъ, по его словамъ, сдълалъ въ этомъ направленіи «самый твердый шагъ представленіемъ весьма сильнымъ и подробнымъ, но г. Зубовъ умълъ, видно, заблаговременно пріуготовить, что мон представленія, говорить Безбородко, не принесли много плода, кромъ неудовольствія, хотя и не оказаннаго; а со стороны сего молодаго человъка, пріобръли мнъ не мало недоброжелательства. По крайней мъръ, видълъ онъ, что я всегда болье скажу, чъмъ всъ тъ, съ къмъ онъ имъетъ дъло, но видно, что онъ то и знаетъ, когда всякіе способы употребляетъ дъла держать отъ меня подалье».

Оставаясь на службъ, Безбородво долженъ былъ заняться по порученю государыни, изслъдованіемъ о пропавшихъ изъ висмнаго банка деньгахъ. Похитилъ ихъ одинъ кассиръ болъе чъмъ на 600,000 рублей. Безбородко хотълъ было, по сломиъ его, уклониться отъ дъла, «находя, что въ нынъшнемъ полежнымъ онъ быть не можетъ, а отправить дъло ом миваlterne ни съ чиномъ, ни съ службою его прежнею ис сходно». «Вы не можете себъ представить, писалъ онъ 1. (. Воронцову, какъ всъ люди, кои прежде что нибудь жимчили, авилированы, или паче сказать, сами себя уни-минтъ». Говоря, однако, по правдъ, нельзя не замътить, что къ числу такихъ людей принадлежалъ и самъ Безбо-

Вскорт на долю Безбородки выпало чрезвычайно трудное порученіе. Въ сентябрт 1795 года пріткаль въ Петербургь король Густавъ IV для бракосочетанія съ одною изъ внучекъ императрицы Екатерины, великою княжною Александрою Павловною. Когда же придворные и сановники собрались для этого торжества во дворцт и сама императрица находилась въ тронномъ залт, король заявиль, что онъ не согласенъ на условія, написанныя въ брачномъ договорт. Усовтщевать короля были посланы многіе русскіе вельможи, а въ числт ихъ и Безбородко. Посольство это было безусптино и доложившаго объ этомъ императрицт Моркова, злтипаго врага Безбородки, она два раза ударила тростью, потомъ сбросила съ себя мантію и, полумертвая, опустилась въ кресло.

# XVI.

Смерть Екатерины.—Встрвча Везбородки съ новымъ государемъ. — Сожженіе бумагъ.—Заввщаніе Екатерины. — Образъ двиствій Безбородки. — Разсказы по этому поводу Державина, Грибовскаго и примвчанія Тургенева.—Сочиненіе «Екатерина въ поляхъ Елисейскихъ».—Устныя преданія.—Мивніе г. Григоровича.—Отчанніе Безбородки. — Обращеніе его къ покровительству Ростоцина. — Благосклонность Павла къ Безбородки.

5-го ноября 1796 года Екатерину поразилъ апоплексическій ударъ. Въ 81/2 часовъ вечера того же дня прибылъ изъ Гатчины въ Зимній дворецъ великій князь Павель Петровичъ. Здёсь онъ нашелъ собравшимися уже членовъ синода, наторовъ и высшихъ государственныхъ сановниковъ. Везбородко, какъ первый секретарь Екатерины, ожидаль наслёдника престола въ кабинетъ императрицы, прочіе сановникивъ другихъ комнатахъ. Узнавъ отъ медиковъ, что всв пособія будуть напрасны, Павель отправился въ кабинеть государыни и тамъ съ Безбородкою «дъятельно занимался сженіемъ бумагъ и документовъ, что возбуждало въ придворныхъ страхъ и всъ говорили о томъ, что новый государь занять съ графомъ Безбородкою разборомъ и уничтоженіемъ бумагъ». Князь Зубовъ находился въ это время въ кабинетв императрицы только какъ случайное лицо и настолько былъ пораженъ неминуемою кончиною государыни, что растерялся

совершенно. Пользуясь случаемь. Безбородко старался поселтить Павла Петровича въ дъла его матери, поторыми OUR TREE JOHN SESTAMBLES, H, PREVIOUS JIE HOBERO HWператора такой человікь быль какь нельзя боліве пригодного вахидими, минему же Безбородив легко было подделаться съ перваго же двя нь императору, объясняя ему діля вь тонь смысль, исторый должень быль придумсь по душть государно. Вчаниныя отношенія матери и сына на столько были изв'єстны при дворъ, что не трудно было угодить Павлу Петровичу теми или другими отвывами на счеть оканчиванивающегося царствованія. Отамвы съ непохрадынымь оттенвомь были даже со стороны Безбородки вполив искрении по отношению къ послъднимъ годамъ царствованія Екатерины, такъ какъ онъ еще и прежде, въ своей частной, дружеской, перепискъ отзывался крайне неблагопріятно о существовавшихъ въ ту пору государственныхъ в придворныхъ порядкахъ.

Въ добавокъ къ этому, по сохранившимся свъдъніямъ. встретилось еще особое обстоятельство, которое Безбородко не замедлить употребить какъ въ пользу наслъдника умиравшей государыни, такъ равно и въ свою собственную.

Дъло въ томъ, что Екатерина была вовсе нерасположена къ своему сыну и нъкоторые изъ приближенныхъ къ ней лицъ были посвящены въ тайну предположеннаго ею устраненія его отъ престола и о предоставленіи короны любимому внуку императрицы Александру Павловичу. Когда же, въ противность такого предположенія, вступиль на престолъ Паиелъ, то при дворъ составилось убъжденіе, что виновникомъ такой перемъны быль никто иной, какъ только Безбородко.

Энгельгардть въ этихъ «Запискахъ» пишеть: «Говорять, что императрица сдёлала духовную, чтобъ наслёдникъ быль отчуждень отъ престола, а по ней приняль бы скипетрь внукъ ея Александръ и что она хранилась у князя Безбородко. По пріёздё государя въ С.-Петербургь, онъ отдаль ему оную лично. Правда ли то, неизвёстно. Многіе, бывшіе тогда при дворів, меня въ томъ увёряли». То же самое подтверждаеть и Державинь въ объясненіяхъ къ своимъ сочиненіямъ. «Сколько извёстно—говорить онъ—было завіщаніе, сдёланное императрицею Екатериною, чтобъ послів нее царствовать внуку ея Александру Павловичу».

Въ первоначальной редакціи одного стихотворенія Державинь высказываеть это обстоятельство въ следующихъ словахъ, будто бы произносимыхъ Екатериною:

«Назначивъ внука вамъ въ цари».

Кромъ того Державинъ разсказывалъ, что Безбородко, отпросясь въ отпускъ въ Москву, откланявшись императрицъ, вышель изъ ея кабинета и вызваль его, Державина, за темную перегородку, бывшую въ секретарской комнать, и на ухо сказаль ему, что императрица приказала отдать ему, Державину, нъкоторыя бумаги, касающіяся великаго князя, и что онъ пришлеть за нимъ послъ объда и передасть ему эти бумаги. Неизвъстно, однако, почему Безбородко не прислалъ за Державинымъ и убхалъ въ Москву. Съ тбхъ поръ Державинъ ни отъ кого ничего не слыхалъ объ этихъ секретныхъ бумагахъ. Догадывались некоторые царедворцы, что онъ тъ самыя были, за открытіе которыхъ, по вступленіи на престоль императора Павла, осыпань быль оть него Безбородко благодъяніями и пожалованъ княземъ. «Впрочемъдобавляеть Державинь-съ достовърностію о семь говорить здъсь не можно; и другіе, имъющіе основанія, о томъ всю правду откроють свъту».

А. И. Тургеневъ, въ своихъ замъткахъ на поляхъ «Записокъ» Грибовскаго, по поводу устраненія Павла Петровича отъ престола, написаль: «Здѣсь нельзя согласить того, что Екатерина, оставивъ Безбородку котя и не въ опалѣ, однако же внѣ своего вниманія, поручила ему составить духовное завѣщаніе и ввѣрила храненіе онаго ему. По кончинѣ ея, гнусный Безбородко обнаружилъ всю подлость и коварство свойствъ, соврожденныхъ малороссамъ: онъ не сенату, а Павлу, наслѣднику Екатерины, предъявилъ завѣщаніе.

Къ разсказываемымъ теперь обстоятельствамъ относится также и ходившій въ рукописи, сочиненный въ концѣ прошлаго стольтія разговоръ подъ заглавіемъ «Екатерина въ поляхъ Елисейскихъ». Неизвъстный авторъ изображаетъ царство мертвыхъ, куда прилетаютъ души умершихъ русскихъ людей, чтобы здъсь, по волѣ Зевеса, поступить подъ начальство Екатерины, сопричисленной богами къ ихъ сонму. Екатерина требуетъ къ себѣ Безбородку и напоминаетъ этому

ставляють; доходь показань хорошій, около сорока тысячь рублей, да въ 205 верстахъ отъ Кіева».

Любопытно и продолжение этого письма, въ которомъ встръчаются нъкоторыя замъчания о раздачъ въ ту пору «душъ».

«Моркову—пишеть Безбородко— досталось имъніе очень хорошее, особливо лъсами и мельницами; но онъ весьма золъ, что не дали ему просимыхъ 4,800 душъ, ниже въ Курляндіи огромныхъ деревень. Надобно знать, что государыня первоначально назначила мнт то же, что опредтлила-было вицеканцлеру, только 3,500 душъ, а Моркову 2,300 душъ и надобны были большія усилія со стороны графа Зубова, чтобъ туть доставить перемену. Дмитрій Прокофьевичь (Трощинскій) тымь паче должень быль быть доволень, что когда онь всего не болбе 700 или 800 душъ желалъ, ея величество сама назначила ему 1,700 душъ, оставивъ ему выбрать, въ чемъ онъ и не ошибся, ибо его деревни приносять более 12-ти тысячь рублей. Всего именій роздано 110,000 душь. Редко кому изъ государей удается въ одинъ день подарить капиталь одиннадцати милліоновь; еще остается въ Литвъ и староства, кои мало-по-малу въ казну поступають, до 250,000 душъ; а сверхъ того, положено и у архіереевъ уніатскихъ восемь деревень для раздачи, наипаче малыми частями. Я весьма доволенъ своимъ жребіемъ».

Милости Екатерины не ограничились только «огромнымъ удёломъ». Такъ какъ, 2-го сентября 1793 года, въ день празднованія ясскаго мира, объявлено было, что «дёйствительному тайному совётнику графу Безбородке, за службу его къ заключенію мира, всемилостивейше жалуется: похвальная грамата и масляничная вётвь, да при томъ деревня». Вётвь эта цёнилась въ 25,000 рублей и была предназначена для ношенія на шляпе.

Вниманіе государыни къ Безбородкъ не уняло, однако, его враговъ, которые очень хорошо понимали, что, не смотря на награды, Безбородко не имълъ уже прежней силы. Въ числъ недруговъ особенно выдавался Морковъ, который, увидъвъ Безбородку, не только не поклонился ему, но и вздумалъ еще «самымъ подлымъ образомъ во дворцъ съ крикомъ о немъ ругательно отзываться и твердить, что онъ Безбо-

Сомнительно, впрочемъ, что бы Павелъ бросилъ этотъ пакетъ въ огонь, не полюбопытствовавъ узнать его содержаніе, такъ какъ вложенный въ него актъ не только былъ интересенъ самъ по себъ, но и могъ до извъстной степени служить Павлу руководительнымъ указаніемъ.

Другое устное извъстіе утверждаеть, что Безбородко, узнавъ о безнадежномъ положеніи Екатерины, сію же минуту поъхаль въ Гатчину, гдъ и подаль запечатанный пакеть Павлу, котораго онъ встрътиль на площадкъ лъстницы.

Наконецъ есть преданіе, идущее отъ самого Безбородки, о томъ, что будто бы бумаги по манифесту о престолонаслёдіи подписаны были важнёйшими государственными людьми, въ томъ числё Суворовымъ и Румянцевымъ-Задунайскимъ. Немилость Павла къ первому и внезапная кончина второго тотчасъ, какъ онъ узналъ о восшествіи на престоль Павла, произошли будто бы вслёдствіе этого.

«Вотъ всё данныя, какія — говорить г. Григоровить — удалось мий собрать о дёятельности графа Безбородки въ отношеніи духовнаго завёщанія Екатерины. Въ нихъ есть противорёчія, но они касаются только разныхъ подробностей, а сущность фактовъ одинакова. Такимъ образомъ въ настоящее время, пока не откроется какихъ нибудь новыхъ документовъ, которые снимутъ съ Безбородки обвиненіе въ нарушеніи воли покойной императрицы, приходится допустить, что онъ, уступая силё обстоятельствъ, доставиль Павлу возможность получить актъ устраненія его отъ престола и вступить на престоль въ слёдь за не желавшей этого покойною его родительницею».

Въ архивъ церемоніальныхъ дъль о кончинъ Екатерины хранится слъдующая записка:

«6-го ноября, основываясь на донесеніи докторовъ, что уже не было надежды, государь великій князь наслѣдникъ отдалъ приказаніе оберъ-гофмейстеру графу Безбородко и генералъ-прокурору графу Самойлову взять императорскую печать, разобрать въ присутствіи ихъ высочествъ, великихъ князей Александра и Константина, всѣ бумаги, которыя находились въ кабинетѣ императрицы, потомъ, вапечатавши, сложить ихъ въ особое мѣсто».

«Въ день смерти Екатерины, Безбородко, по словамъ Росвамвчат. и загадочи. личности. топчина, болбе 30-ти часовъ не выбажаль изъ дворна и быль въ отчаний: неизвъстность судьбы, страхъ. что онъ подътнъвомъ новаго государя, и живое воспоминание благодъяний умираницей императрицы наполняли глаза его слезами, а обрдае горестью и ужасомъ. Раза два говориль онъ мить умираненьных голосомъ. что онъ надъется на мою дружбу, что онъ старъ. боленъ, имбеть 250,000 рублей дохода и единой просить милости быль отставленнымъ отъ службы—безъ поставления».

Вышло, однако, наобороть: Ростончинь получиль отъ Павла повельніе увършть Безбородку, что наслідникь, не шибя прутивь него никакого особаго неудовольствія, просить забыть все проинже и разсчитываеть на его усердіе, зная его дарованія и способность из діламь. Вслідь затімь. Павель приказаль лично Безбородить заготовить манифесть о восшестый съсемь на престоль, а въ 5 часовь вельть спросить, HETE IN Y HETO EXERCE HETEYIS ARIS, HE TECHNIQUES OFFICEтельства и хотя обывновенныя донесенія, щиходящія по почть, не требовали сифинаго исполнения, но Безбородко воспользо-BAJICA HMR. TYPES DORTH DEPROMY OF JORIALONS ES HOBOMY императору. «Павель, разсказываеть Ростончинь, быль удивжав чрезвычайною памятыю Безбородки, который по надпи-CENT EC TOJEGO VERBRATA OTRYJA MARCYM. HO M MECABINATA вызываль по именамь. При выходь Безбородки изъ кабинета, павель, указавь на находившагося пре докладе Ростопчина. сказыв Безбородка: вогь человакь, оть котораго у меня нать начего скрыменто. Когда же Безбородко вышель изъ выбления по Павель быль вы удавления оть Безбородки и. TORRESONAL DECIDO HA CIO CRETA, ILTRIGURARIA: FIVITA VEROBBATA LLE MEBE - IA; I CONTÂ. CRACICO PROBE TRO THE MEBE CE HEME THE PARTY.

Богда въ 9 человъ 45 мертъ вечеја Екатејина сконпальсь и чени имераторской фамили протишкъ съ него. преттупувованийя во дворет зватимя особы, а въ честв ихъ и безбородко, а также предворение служители и служительници привесли скои въздавления имератору и его стирутъ

# XVII.

Тягость службы для Безбородки.—Сближеніе его съ лицами, окружавшими государя. — Прежняя его искательность. — Пожалованіе его дёйствительнымъ тайнымъ совётникомъ І класса. — Участіе въ финансовой коммисіи. — Молва о силё Безбородки у императора. — Мальтійскій орденъ. — Пожалованіе брилліантовой звёзды. — Желаніе уйти со службы. — Назначеніе сенаторомъ. — Торговая конвенція съ Англією. — Коронація Павла Петровича. — Пожалованіе вотчинъ, земли и княжескаго достоинства. — Милости къ его семейству. — Излишнія похвалы Безбородкъ. — Почетные титулы, пожалованные Павломъ І.

Не смотря на благоволеніе, оказанное Павломъ Безбородкъ, послъднему служба становилась въ тягость. При Екатеринъ она шла легко и свободно: доклады посылались съ 10 часовъ утра. Теперь приходилось любившему выспаться Безбородкъ вставать съ позаранку съ 5-ти часовъ и быть готовымъ явиться къ государю по первому зову. Чтобъ облегчить Безбородку, Павелъ уволилъ его отъ вице-канцлерской должности. Разумъется, Безбородко, какъ и всъ прочія приближенныя къ государю лица, не могъ разсчитывать на продолжительность расположенія, оказываемаго ему Павломъ, и, чтобъ обезпечить себя, онъ постарался войти въ добрыя отношенія съ тъми, которые окружали государя.

Еще и при Екатеринъ онъ заискивалъ въ нужныхъ ему людяхъ, и Грибовскій разсказываетъ, что Безбородко имълъ въ комнатахъ государыни сильную партію, состоявшую изъ Маріи Савишны Перекусихиной, ея племянницы Торсуковой, Марьи Степановны Алексъевой, камердинера Зотова и нъкоторыхъ другихъ, которыхъ дни рожденія и имянинъ графъ твердо помнилъ и никогда въ эти дни безъ хорошихъ подарковъ не оставлялъ.

При воцареніи Павла онъ въ «комнатахъ» государя имѣлъ уже надежнаго друга въ лицѣ Ростопчина и поспѣшилъ вступить въ связь съ любимцемъ государя Кутайсовымъ, который, какъ разсказываетъ Гельбигъ, убѣжденный въ томъ, что имъ руководитъ человѣкъ болѣе умный, нежели онъ самъ, дѣлалъ только то, что совѣтовалъ ему Безбородко. Онъ сблизился и съ Нелидовой, имѣвшей большое вліяніе на Павла Петровича.

9-го ноября Павель пожаловаль Безбородку дъйствительшли тайнымъ совътникомъ I класса, въ чинъ, который,
соотвътственно военной службъ, считается въ фельдмаршальскомъ рангъ и давался всегда, да и нынъ дается, чрезвычайно
ръдко. Въ тотъ же день онъ возложилъ на Безбородку труды
по финансовому комитету, учрежденному Екатериною въ послъдніе мъсяцы ея жизни. О Безбородкъ теперь заговорили,
что онъ «первый министръ», что государь къ нему чрезвычайно милостивъ и «представленіямъ его внемлеть отлично».

Безбородив, между прочимь, поручиль Павель Петровичь дипломатическую работу по мальтійскому ордену, судьбы котораго онь такъ горячо сочувствоваль. При учрежденіи этого ордена въ Россіи, Безбородив быль прислань большой мальтійскій кресть, осыпанный брилліантами.

Новый 1797 годъ принесъ Безбородкъ новыя царскія милости. 2-го января государь подариль ему «пребогатую» звъзду и кресть, брилліантовые, ордена св. Андрея, которые онъ самъ со времени своей первой свадьбы носиль.

Не смотря на все это, Безбородко, какъ всегда, если п не думаль, то по крайней мъръ на словахь собирался оставить службу. Такъ, онъ писалъ графу А. Р. Воронцову въ Москву: «Ваше сіятельство всегда оть меня слышали, что я хотёль удалиться отъ перваго мёста въ нашей коллегін. Съ сими мыслями быль я при вступленіи на престоль его Я объщаль посвятить себя на услуги его. величества. На другой день угодно было ему предложить мит канцлерское мъсто, вмъсто котораго я представилъ просто о возведеніи меня въ первый классъ, прося его величество, чтобы онъ Остермана наименовалъ канцлеромъ. Когда же я напамятоваль, что князь Репнинъ насъ обоихъ старте и его онъ туть же пожаловаль. Графь Остермань, по привычкъ своей, первую роль играть искаль, а туть вышли недоразуменія, кои невиннымъ образомъ старику не въ лучшее обратились; словомъ, что я противъ воли моей и въ крайнюю тягость очутился первенствующимъ въ коллегіи de fait, а вижу, что скоро я принуждень буду съ титулоть темъ же учиниться. Сколько я ни желаю заслужить милости государевы, но, привнаюсь, что мив прискорбно, что сіе удаляеть оть моего вида жить покойно въ Москвъ, и что предвъстіе Моркова, что я брошенъ теперь въ пространное море плаванія сбывается».

19-го января 1797 года Павель пожаловаль Безбородкъ важное въ то время званіе сенатора. По поводу этого въ именномъ указъ сказано было: «Графу Безбородкъ повелъваемъ присутствовать въ Сенатъ нашемъ, когда онъ отъ прочихъ возложенныхъ дълъ время имътъ будетъ». Безбородко воспользовался даннымъ ему правомъ и ни на одномъ изъ засъданій сенатскихъ не присутствовалъ.

Онъ былъ теперь, между прочимъ, занятъ по заключенію торговой конвенціи съ Англіею, и конвенція эта была заключена окончательно 10-го февраля 1797 года.

Приближалось время коронаціи. Торжество это Павель Петровичь желаль отпраздновать какъ можно скорте.

Къ марту мъсяцу все было готово и 1-го числа этого мъсяца передъ отътвядомъ въ Москву императоръ перетхалъ на нъкоторое время въ Павловскъ. Государя сопровождали не многіе, самые близкіе къ нему люди, причемъ Безбородко былъ приглашенъ тать въ одной съ нимъ каретъ. Въ концъ марта, дворъ переталь въ Москву. Торжественный вытадъ Павла изъ Петровскаго дворца въ Кремль, совершился въ вербное воскресенье. «За недълю до коронаціи, писалъ Безбородко матери, когда ихъ величества имъли торжественный вътвядъ въ Москву, и въ мой домъ на пребываніе прибыли, пожаловали мнъ: его величество—портретъ на голубой лентъ, а ея величество государыня императрица—перстень съ ея портретомъ».

На коронаціи, происходившей 5-го апрёля, въ первый день пасхи, Безбородко быль однимъ изъ дёйствующихъ лицъ. Въ «чинъ дъйствія коронованія» сказано: «Его императорское величество соизволилъ указать подать императорскую корону, которую дъйствительный тайный совътникъ І класса графъ Безбородко поднесъ митрополитамъ, а они поднесли ее его величеству на подушкъ».

Относительно наградь полученных Безбородкою въ этотъ день, онъ писаль въ Лондонъ графу С. Р. Воронцову: «Что до меня касается, то милости при семъ случав на меня отъ его величества столь избыточно изліялись, что я признаюсь въ моемъ смущеніи, ибо они превосходять всякую міру».

Въ письмъ къ матери онъ сообщаль следующее: «По крайней усталости, въ которую привели меня заботы, какъ по пріуготовленіямъ, такъ и въ самый праздникъ, не въ состоянія я быль писать и ув'вдомить вась о всёхъ тёхъ милостяхь и щедротахь, которыми государю угодно было взыскать весь домъ нашъ. Учиненнымъ съ трона въ грановитой палать провозглашеніемь о сабланныхь по сему случаю разнымъ особамъ награжденіяхъ, пожалована мнв въ потомственное владеніе, въ Орловской губерніи, вотчина Дмитровская, по духовной покойнаго князя Кантемира записанная блаженныя памяти государынъ императрицъ Екатеринъ, въ которой десять тысячь душь слишкомь, и тридцать тысячь десятинъ земли въ Воронежской губерніи, по ръкъ Битюгу. Когда я пришель на тронъ для принесенія всеподданнъйшей благодарности, то быль поражень новымь и всякую мъру превосходящимъ знакомъ монаршаго благоволенія, о которомъ я и предваренъ не быль. Туть прочтенъ быль указъ Сенату, коимъ его величество возводить меня въ княжеское россійской имперіи достоинство, присвояя мнъ титулъ «свътлости», и жалуя, сверхъ того еще шесть тысячь душъ въ потомственное владеніе въ техь местахь, где я самь выберу».

Милости Павла распространились и на родственниковъ Везбородки, такъ какъ брату его графу Ильв Андреевичу была пожалована «кавалерія» ордена св. Александра Невскаго и 1350 душъ въ Литвв, а Якову Леонтьевичу Бакуринскому и Григорію Петровичу Милорадовичу деревни въ Малой Россіи. Мать Безбородки была пожалована статсъ-дамою и дамою большаго креста ордена св. великомученицы Екатерины. Знаки эти были доставлены г-жъ Безбородкъ или, по малороссійски, Безбородчихъ, при собственноручномъ письмъ императрицы.

Такимъ образомъ за Безбородкою считалось теперь въ общей сложности 40,000 душъ, изъ которыхъ нъсколько сотъ, выбранныхъ около Москвы, предназначались исключительно для содержанія его московскаго дома. Въ добавокъ къ этому, императоръ повежыть, при составленіи «Общаго Гербовника», внести родъ графовъ Безбородко въ число графскихъ родовъ россійской имперіи, чъмъ исполнилось давнишнее желаніе Без-

бородки быть «русским» графомъ, — желаніе лично для него нѣсколько запоздалое, такъ какъ онъ быль уже свѣтлѣйшимъ княземъ россійской имперіи, и въ силуэ того титула стояль выше природныхъ русскихъ князей, происходившихъ отъ Рюрика.

Побужденіями государя къ пожалованію Безбородкъ такихъ щедрыхъ наградъ, отъ которыхъ онъ, по собственнымъ его словамъ, приходилъ въ «смущеніе», заявлялись въ указахъ, данныхъ 5-го апръля, въ такихъ выраженіяхъ: «въ всемилостивъйшемъ уваженіи на усердную службу и труды»; въ другомъ— «въ изъявленіе къ усердной службъ и ревностнымъ трудамъ графа Безбородко, въ пользу государственную намъ въ благоугодность подъемлемыхъ»; въ указъ же о пожалованіи екатерининскаго ордена его матери было сказано: «Отмънное его императорскаго величества, нашего любезеаго супруга и государя, благоволеніе къ усердію и доброй службъ вашего сына, графа Александра Андреевича, даетъ вамъ право на особое благоволеніе наше».

Такимъ образомъ во всѣхъ указахъ говорилось о подвигахъ Безбородки очень глухо и выставлялись лишь тѣ заслуги, которыя давали, и теперь даютъ, право на награды даже низшимъ зауряднымъ чиновникамъ и, конечно, это заставляетъ предполагатъ, что Безбородкою были оказаны государю такія услуги, которыя должны были оставаться безгласными, и, по всей вѣроятности, здѣсь главнымъ образомъ принимался въ соображеніе поступокъ его относительно завѣщанія Екатерины о престолонаслѣдіи.

Безбородко воспользовался расположеніемъ къ нему Павла Петровича для того, чтобы доставить награды и близкимъ себъ лицамъ. Такъ Ростопчинъ, постоянно съ самымъ дружелюбнымъ чувствомъ относящійся къ Безбородкъ, пишеть: «По просьбамъ негодяевъ, его окружающихъ, онъ выхлопоталъ чинъ тайнаго совътника нъкоему мерзавцу, да велико-лъпное имъніе въ 850 душъ и орденъ св. Екатерины своей любовницъ Л\*\*\*, распутной женщинъ, а мужъ ея получилъ орденъ св. Александра Невскаго».

Безбородко хлопоталь также о дёлахъ Львова и Яншина, желавшаго состоять на службё подъ начальствомъ князя Куракина.

Разумъется о такихъ относительныхъ мелочахъ не стоило

«недостойному рабу» своему, что ему была поручена тайна кабинета, что чрезъ него должно было осуществиться важное намъреніе государыни---восшествіе на престоль внука ея императора Александра Павловича, и что относящійся къ тому акть быль подписань ею и соучастниками упомянутой тайны. «Ты измёниль моей довёренности — упрекаеть Екатерина Безбородку---не обнародовалъ его послъ моей смерти. Въ свою очередь Безбородко въ такихъ словахъ оправдывается передъ Екатериною: «Еще до прівада въ Петербургъ изъ Гатчины наслъдника, я собралъ Совъть, прочелъ акть о возведеніи внука твоего. Тъ, которые о семъ знали, стояли въ молчаніи; а кто въ первый разъ о семъ услышаль, отозвались невозможностію исполненія. Первый, подписавшійся за тобою къ оному митрополить Платонъ подаль голосъ въ пользу Павла и прочіе ему послідовали». «Правда—объясняется даліве Безбородко, ежели судить строго, я, конечно, долженъ бы былъ умереть, исполняя твою волю. Знаю и то, что дёла мои и совъсть мою судить будеть Великая Екатерина, которой человъколюбивое сердце умъетъ отличать невольное преступленіе отъ умышленнаго». Не смотря на такое льстивое оправданіе, Екатерина отослала, однако, отъ себя Безбородку, приказавъ призвать къ себъ митрополита Платона. Выслушавъ отъ него указанія «на время, обстоятельства и Павла», она удалила и его, приказавъ, чтобы онъ ей никогда на глаза не показывался.

Существують и устныя преданія о томъ, какъ Безбородко поступиль съ зав'єщаніемъ Екатерины о престолонасл'єдіи. Одно изъ этихъ изв'єстій гласить — передаетъ г. Григоровичъ—что когда Павелъ и Безбородко разбирали бумаги въ кабинет Екатерины, то Безбородко указалъ Павлу на пакетъ, перевитый черной лентою, съ надписью: «Вскрыть посл'є моей смерти въ сенатъ». Павелъ, предчувствуя, что въ пакет ваключается актъ объ устраненіи его отъ престола — актъ, который будто бы былъ написанъ рукою Безбородки и о которомъ, кром'є его и императрицы, никто не зналъ, — вопросительно взглянулъ на Безбородку, который, въ свою очередь, молча указаль на топившійся каминъ. Эта находчивость Безбородки, который однимъ движеніемъ руки отстраниль отъ Павла тайну, сблизила ихъ окончательно.

8 фамилій, имѣвшихъ титулъ графовъ римской имперіи. Онъ же первый сталъ жаловать графское достоинство лицамъ женскаго пола съ распространеніемъ этого достоинства и на ихъ потомство. Не мало пожаловаль онъ и баронами. Титулъ этотъ былъ данъ: Васильеву, Кутайсову и Аракчееву, а также придворнымъ банкирамъ: Вельо, Раллю и московскому купцу Роговикову.

#### XVIII.

Пожалованіе Безбородки канцлеромъ.—Пожалованіе пустопорожней земли въ Москвъ.—Покупка императоромъ у Безбородки дома.—Поъздка въ литовскія области.—Упадокъ значенія Безбородки.—Интриги противъ него.— Его бользнь.—Пожалованіе астраханскихъ рыбныхъ ловель.

Когда, 21-го апръля 1797 года, 72-хъ-лътній графъ Остерманъ, только что пожалованный въ канцлеры, быль уволенъ отъ этой должности съ полнымъ «трактаментомъ», то сенату быль данъ указъ о пожалованіи канцлеромъ князя Безбородки.

Государь не ограничился и этими милостями, такъ какъ 26-го числа того же мъсяца онъ пожаловалъ Безбородкъ общирное пустопорожнее мъсто въ Москвъ на Яузъ и приказалъ пріобръсти для себя его московскій домъ за 670,000 руб., причемъ, конечно, Безбородко не остался въ убыткъ.

Послё коронаціи, Безбородко сопровождаль императора въ его поёздкё въ литовскія области и затёмъ, по пріёздё въ Петербургъ, онъ какъ будто затмился. Хотя непостоянство въ привязанностяхъ было рёзкою чертою въ характерё Павла, но измёненія его отношеній къ канцлеру Ростопчинъ приписываеть вліянію придворныхъ интригъ, которыя вели тогда двё дамы, прежде враждовавшія, а потомъ сдружившіяся между собою. Онё хотёли устранить отъ дёлъ Безбородку и замёнить его княземъ Александромъ Куракинымъ, котораго Ростопчинъ называлъ глупцомъ и пьяницею.

Въ это время Безбородко быль боленъ «рюматизмомъ» и рожею на лицъ, и жестокою артретическою болью въ правой ногъ, и въ письмахъ къ роднымъ жаловался на упадокъ силъ.

Выздоровъвъ и явившись къ двору, Безбородко занялъ

свое мёсто среди самыхъ довёренныхъ лицъ государя, у котораго онъ пользовался онять большинь значеніемъ, но, какъ зам'вчаеть Ростопчинь, старался, по обыкновению своему, какъ можно меньше заниматься дізами. Не смотря на то, награды продолжали сыпаться на Безбородку и иногда при обстановив весьма странной. Такъ, посяв смерти посябдняго короля польскаго Станислава-Августа, императоръ нашелъ «сходственным» съ человеколюбіемъ нашимь призреть оставшихся после Станислава-Августа разныхъ чиновъ и служителей» и поручиль Везбородив, вибств сь государственнымъ казначеемъ барономъ Васильевымъ, заняться этимъ деломъ, а когда оно было окончено, то, 1-го марта 1798 года, Павель пожаловаль Везбородкв «въ ввчное и потомственное владение земли и состоящия при нихъ изъ числа астраханскихъ ловель воды» — пожалованіе это было неистопимымъ источникомъ богатства.

Если вообще Везбородко является лицомъ зам'вчательнымъ по своей государственной д'вятельности, то онъ еще бол'ве зам'вчателенъ по тому богатству, какимъ онъ былъ за нее вознаграждаемъ. Разум'вется, что въ свою очередь зам'вчателенъ и государь, приводившій наградами въ «смущеніе» своего в'врноподданнаго.

Какъ ни былъ миностивъ Павель къ Безбородкъ, но все же послъдній побанвался за себя и въ одномъ изъ своихъ дружескихъ писемъ писаль: «я уже было началь учреждать планъ, какъ бы убраться, въ чемъ я не послъдоваль бы ни графу Остерману, ни графу Салтыкову, которымъ всегда казалось лучше быть высланными, чти самимъ выйдти».

Когда Павель отправился изъ Петербурга черезъ Москву въ Ярославль, то приказаль Безбородкъ оставаться въ Москвъ, какъ ближайшемъ пунктъ отъ тъхъ мъстностей, по которымъ предполагалась потвядка государя. По возвращении изъ Москвы, здоровье Безбородки разстроивалось все замътнъе. Независимо отъ того, Безбородко чувствоваль подъ собою «зыбъ» и ту дрожь, которая, по словамъ современника той поры Лубяновскаго, происходила не отъ стужи. Вообще можно сказать, что относительно придворной храбрости Безбородко представляется какимъ-то сановнымъ зайцемъ.

#### XIX.

Посредничество Лопухина. — Письмо Везбородки. — Причина, удерживавшая Безбородку на службъ. — Обрученіе великой княжны Александры Павловны. — Денежная награда. — Вользнь и смерть Везбородки. — Его похороны. — Отзывъ о немъ Павла. — Заключеніе.

Болѣзнь и едвали еще не болѣе придворная «зыбь» заставляли Безбородку рѣшительно подумать объ отставкѣ. Получить ее въ это время было затруднительно вообще, а въ особенности послѣ тѣхъ милостей, какія были оказаны Безбородкѣ государемъ. Въ ту пору самымъ близкимъ лицомъ къ Павлу Петровичу былъ Петръ Васильевичъ Лопухинъ и къ нему-то, около 19-го декабря 1798 года, обратился Безбородко съ письмомъ, которое можно назвать какъ бы исповѣдью.

Въ этомъ, очень длинномъ письмъ канцлеръ, между прочимъ, писалъ:

«Два года, протекшіе, были для меня исполнены бользней. Леченіе нынъшняго года разслабило меня до самой крайности, такъ что, върьте мнъ — я не привыкъ вещей черными видъть — ощущаю я часто такіе симптомы, которые мнъ весьма неотдаленный конецъ предвёщають. Скоростью работы и понятіемъ награждаль я упорно природную лень свою; но теперь только природное и осталось, а память и другія дарованія совстви исчезають. Хотя стыдно, но должень привнаться, что, работая иногда длинныя пьесы, впадаю я часто въ повторенія и другіе недостатки, каковые, по преданіямъ Жильблаза, подъ конецъ ощущены были въ сочиненіяхъ преосвященнаго Гренадскаго. Мнъ кажется, что полная свобода, свъжій воздухъ умъреннъйшаго климата и леченіе у водъ могли бы еще поддержать безвременную старость, не по лълътамъ еще меня постигшую. Пускай сіе почтете и воображеніемъ, но простительно человъку, для сохраненія своего, отвъдать разные опыты. Для чего намъренъ я принести его величеству формальную просьбу, а васъ, милостивый государь мой, прошу въ то время употребить ваше ходатайство, чтобъ я желаемое мною увольненіе и дозволеніе вытахать

топчина, болбе 30-ти часовъ не выбажаль изъ дворца и быль въ отчаяніи: неизвъстность судьбы, страхъ, что онъ подъ гнѣвомъ новаго государя, и живое воспоминаніе благодъяній умирающей императрицы наполняли глаза его слезами, а сердце горестью и ужасомъ. Раза два говориль онъ мнѣ умилительнымъ голосомъ, что онъ надъется на мою дружбу, что онъ старъ, боленъ, имъеть 250,000 рублей дохода и единой просить милости быть отставленнымъ отъ службы—безъ посрамленія».

Вышло, однако, наобороть: Ростопчинь получиль отъ Павла повельніе увърить Безбородку, что наслъдникъ, не имъя противъ него никакого особаго неудовольствія, просить забыть все прошлое и разсчитываеть на его усердіе, зная его дарованія и способность къ дёламъ. Вслёдь затёмъ, Павель приказаль лично Безбородий заготовить манифесть о восшествіи своемь на престоль, а въ 5 часовь велёль спросить, нътъ ли у него какихъ нибудь дълъ, не терпящихъ отлагательства и котя обыкновенныя донесенія, приходящія по почтъ, не требовали спъшнаго исполненія, но Безбородко воспользовался ими, чтобъ войти первому съ докладомъ къ новому императору. «Павель, разсказываеть Ростопчинъ, быль удивленъ чрезвычайною памятью Безбородки, который по надписямъ не только узнаваль откуда пакеты, но и писавшихъ называль по именамь. При выходъ Безбородки изъ кабинета, Павель, указавь на находившагося при докладъ Ростопчина, сказаль Безбородив: воть человвиь, оть котораго у меня нътъ ничего скрытнаго. Когда же Безбородко вышелъ изъ кабинета, то Павель быль въ удивленіи отъ Безбородки и, отозвавшись лестно на его счеть, прибавиль: этоть человъкъ для меня—даръ божій. Спасибо тебъ, что ты меня съ нимъ примиридъ».

Когда въ 9 часовъ 45 минуть вечера Екатерина скончалась и члены императорской фамиліи простились съ нею, присутствовавшія во дворцѣ знатныя особы, а въ числѣ ихъ и Безбородко, а также придворные служители и служительницы принесли свои поздравленія императору и его супругѣ.

# XVII.

Тягость службы для Везбородки.—Сближеніе его съ лицами, окружавшими государя. — Прежняя его искательность. — Пожалованіе его дъйствительнымъ тайнымъ совътникомъ І класса. — Участіе въ финансовой коммисіи. — Молва о силъ Безбородки у императора. — Мальтійскій орденъ. — Пожалованіе брилліантовой звъзды. — Желаніе уйти со службы. — Назначеніе сенаторомъ. — Торговая конвенція съ Англією. — Коронація Павла Петровича. — Пожалованіе вотчинъ, земли и княжескаго достоинства. — Милости къ его семейству. — Излишнія похвалы Безбородкъ. — Почетные титулы, пожалованные Павломъ І.

Не смотря на благоволеніе, оказанное Павломъ Безбородкъ, послъднему служба становилась въ тягость. При Екатеринъ она шла легко и свободно: доклады посылались съ 10 часовъ утра. Теперь приходилось любившему выспаться Безбородкъ вставать съ позаранку съ 5-ти часовъ и быть готовымъ явиться къ государю по первому вову. Чтобъ облегчить Безбородку, Павелъ уволилъ его отъ вице-канцлерской должности. Разумъется, Безбородко, какъ и всъ прочія приближенныя къ государю лица, не могъ разсчитывать на продолжительность расположенія, оказываемаго ему Павломъ, и, чтобъ обезпечить себя, онъ постарался войти въ добрыя отношенія съ тъми, которые окружали государя.

Еще и при Екатеринъ онъ заискивалъ въ нужныхъ ему людяхъ, и Грибовскій разсказываетъ, что Безбородко имълъ въ комнатахъ государыни сильную партію, состоявшую изъ Маріи Савишны Перекусихиной, ея племянницы Торсуковой, Марьи Степановны Алексъевой, камердинера Зотова и нъкоторыхъ другихъ, которыхъ дни рожденія и имянинъ графъ твердо помнилъ и никогда въ эти дни безъ хорошихъ подарковъ не оставлялъ.

При воцареніи Павла онь въ «комнатахъ» государя им'єль уже надежнаго друга въ лицѣ Ростопчина и поспѣпилъ вступить въ связь съ любимцемъ государя Кутайсовымъ, который, какъ разсказываетъ Гельбигъ, убѣжденный въ томъ, что имъ руководитъ человѣкъ болѣе умный, нежели онъ самъ, дѣлалъ только то, что совѣтовалъ ему Безбородко. Онъ сблизился и съ Нелидовой, имѣвшей большое вліяніе на Павла Петровича.

топчина, болье 30-ти часовь не вытажаль изъ дворца и быль въ отчании: неизвъстность судьбы, страхъ, что онъ подъ гнъвомъ новаго государя, и живое воспоминание благодъний умирающей императрицы наполняли глаза его слезами, а сердце горестью и ужасомъ. Раза два говорилъ онъ мнъ умилительнымъ голосомъ, что онъ надъется на мою дружбу, что онъ старъ, боленъ, имъеть 250,000 рублей дохода и единой проситъ милости быть отставленнымъ отъ службы—безъ посрамленія».

Вышло, однако, наобороть: Ростопчинъ получилъ отъ Павла повельніе увърить Безбородку, что наслъдникъ, не имъя противъ него никакого особаго неудовольствія, просить забыть все прошлое и разсчитываеть на его усердіе, зная его дарованія и способность къ дёламъ. Вслёдъ затёмъ, Павель приказаль лично Везбородив заготовить манифесть о восшествіи своемъ на престоль, а въ 5 часовъ велёль спросить, нъть ли у него какихъ нибудь дъль, не терпящихъ отлагательства и хотя обыкновенныя донесенія, приходящія по почть, не требовали спъшнаго исполненія, но Безбородко воспользовался ими, чтобъ войти первому съ докладомъ къ новому императору. «Павель, разсказываеть Ростопчинъ, быль удивленъ чрезвычайною памятью Безбородки, который по надписямъ не только узнаваль откуда пакеты, но и писавшихъ называль по именамь. При выходь Безбородки изъ кабинета, Павель, указавь на находившагося при докладъ Ростопчина, сказаль Безбородий: воть человикь, оть котораго у меня нъть ничего скрытнаго. Когда же Безбородко вышель изъ кабинета, то Павель быль въ удивленіи отъ Безбородки и, отозвавшись лестно на его счеть, прибавиль: этоть человъкъ для меня—даръ божій. Спасибо тебъ, что ты меня съ нимъ примирилъ».

Когда въ 9 часовъ 45 минутъ вечера Екатерина скончалась и члены императорской фамиліи простились съ нею, присутствовавшія во дворцѣ знатныя особы, а въ числѣ ихъ и Безбородко, а также придворные служители и служительницы принесли свои поздравленія императору и его супругѣ.

# XVII.

Тягость службы для Безбородки.—Сближеніе его съ лицами, окружавшими государя. — Прежняя его искательность. — Пожалованіе его дёйствительнымъ тайнымъ совётникомъ І класса. — Участіе въ финансовой коммисіи. — Молва о силё Безбородки у императора. — Мальтійскій орденъ. — Пожалованіе брилліантовой ввёзды. — Желаніе уйти со службы. — Навначеніе сенаторомъ. — Торговая конвенція съ Англією. — Коронація Павла Петровича. — Пожалованіе вотчинъ, земли и княжескаго достоинства. — Милости къ его семейству. — Излишнія похвалы Безбородкъ. — Почетные титулы, пожалованные Павломъ І.

Не смотря на благоволеніе, оказанное Павломъ Безбородкі, посліднему служба становилась въ тягость. При Екатерині она шла легко и свободно: доклады посылались съ 10 часовъ утра. Теперь приходилось любившему выспаться Безбородкі вставать съ позаранку съ 5-ти часовъ и быть готовымъ явиться къ государю по первому вову. Чтобъ облегчить Безбородку, Павелъ уволиль его отъ вице-канцлерской должности. Разумітеся, Безбородко, какъ и всі прочія приближенныя къ государю лица, не могъ разсчитывать на продолжительность расположенія, оказываемаго ему Павломъ, и, чтобъ обезпечить себя, онъ постарался войти въ добрыя отношенія съ тіми, которые окружали государя.

Еще и при Екатеринѣ онъ заискивалъ въ нужныхъ ему людяхъ, и Грибовскій разсказываетъ, что Безбородко имѣлъ въ комнатахъ государыни сильную партію, состоявшую изъ Маріи Савишны Перекусихиной, ея племянницы Торсуковой, Марьи Степановны Алексѣевой, камердинера Зотова и нѣкоторыхъ другихъ, которыхъ дни рожденія и имянинъ графъ твердо помнилъ и никогда въ эти дни безъ хорошихъ подарковъ не оставлялъ.

При воцареніи Павла онъ въ «комнатахъ» государя имъть уже надежнаго друга въ лицъ Ростопчина и поспъщить вступить въ связь съ любимцемъ государя Кутайсовымъ, который, какъ разсказываетъ Гельбигъ, убъжденный въ томъ, что имъ руководитъ человъкъ болъе умный, нежели онъ самъ, дълалъ только то, что совътовалъ ему Безбородко. Онъ сблизился и съ Нелидовой, имъвшей большое вліяніе на Павла Петровича.

9-го ноября Павель пожаловаль Безбородку дъйствительнымь тайнымь совътникомь I класса, въ чинъ, который, соотвътственно военной службъ, считается въ фельдмаршальскомъ рангъ и давался всегда, да и нынъ дается, чрезвычайно ръдко. Въ тотъ же день онъ возложилъ на Безбородку труды по финансовому комитету, учрежденному Екатериною въ послъдніе мъсяцы ея жизни. О Безбородкъ теперь заговорили, что онъ «первый министръ», что государь къ нему чрезвычайно милостивъ и «представленіямъ его внемлеть отлично».

Безбородкъ, между прочимъ, поручилъ Павелъ Петровичъ дипломатическую работу по мальтійскому ордену, судьбъ котораго онъ такъ горячо сочувствовалъ. При учрежденіи этого ордена въ Россіи, Безбородкъ былъ присланъ большой мальтійскій крестъ, осыпанный брилліантами.

Новый 1797 годъ принесъ Безбородкъ новыя царскія милости. 2-го января государь подариль ему «пребогатую» звъзду и кресть, брилліантовые, ордена св. Андрея, которые онъ самъ со времени своей первой свадьбы носиль.

Не смотря на все это, Безбородко, какъ всегда, если и не думаль, то по крайней мъръ на словахь собирался оставить службу. Такъ, онъ писалъ графу А. Р. Воронцову въ Москву: «Ваше сіятельство всегда отъ меня слышали, что я хотёль удалиться оть перваго мёста въ нашей коллегіи. Съ сими мыслями быль я при вступленіи на престоль его величества. Я объщаль посвятить себя на услуги его. На другой день угодно было ему предложить мив канцлерское мъсто, вмъсто котораго я представиль просто о возведеніи меня въ первый классь, прося его величество, чтобы онъ Остермана наименовалъ канцлеромъ. Когда же я напамятоваль, что князь Репнинь нась обоихь старте и его онъ туть же пожаловаль. Графъ Остермань, по привычкъ своей, первую роль играть искаль, а туть вышли недоразумёнія, кои невиннымъ образомъ старику не въ лучшее обратились; словомъ, что я противъ воли моей и въ крайнюю тягость очутился первенствующимъ въ коллегіи de fait, а вижу, что скоро я принуждень буду съ титулоть темь же учиниться. Сколько я ни желаю заслужить милости государевы, но, признаюсь, что мив прискорбно, что сіе удаляеть оть моего вида жить покойно въ Москвъ, и что предвъстіе Моркова, что я брошенъ теперь въ пространное море плаванія сбывается».

19-го января 1797 года Павель пожаловаль Безбородкъ важное въ то время званіе сенатора. По поводу этого въ именномъ указъ сказано было: «Графу Безбородкъ повелъваемъ присутствовать въ Сенатъ нашемъ, когда онъ отъ прочихъ возложенныхъ дълъ время имъть будетъ». Безбородко воспользовался даннымъ ему правомъ и ни на одномъ изъ засъданій сенатскихъ не присутствовалъ.

Онъ былъ теперь, между прочимъ, занятъ по заключенію торговой конвенціи съ Англіею, и конвенція эта была заключена окончательно 10-го февраля 1797 года.

Приближалось время коронаціи. Торжество это Павель Петровичь желаль отпраздновать какъ можно скорте.

Къ марту мъсяцу все было готово и 1-го числа этого мъсяца передъ отъъздомъ въ Москву императоръ перевхалъ на нъкоторое время въ Павловскъ. Государя сопровождали не многіе, самые близкіе къ нему люди, причемъ Безбородко былъ приглашенъ тать въ одной съ нимъ каретъ. Въ концъ марта, дворъ переталь въ Москву. Торжественный вытадъ Павла изъ Петровскаго дворца въ Кремль, совершился въ вербное воскресенье. «За недълю до коронаціи, писалъ Безбородко матери, когда ихъ величества имъли торжественный вътадъ въ Москву, и въ мой домъ на пребываніе прибыли, пожаловали мнъ: его величество—портретъ на голубой лентъ, а ея величество государыня императрица—перстень съ ея портретомъ».

На коронаціи, происходившей 5-го апрёля, въ первый день пасхи, Безбородко быль однимъ изъ дёйствующихъ лицъ. Въ «чинё дёйствія коронованія» сказано: «Его императорское величество соизволилъ указать подать императорскую корону, которую дёйствительный тайный совётникъ І класса графъ Безбородко поднесъ митрополитамъ, а они поднесли ее его величеству на подушкё».

Относительно наградь полученных Безбородкою въ этотъ день, онъ писаль въ Лондонъ графу С. Р. Воронцову: «Что до меня касается, то милости при семъ случат на меня отъ его величества столь избыточно изліялись, что я признаюсь въ моемъ смущеніи, ибо они превосходять всякую мтру».

Въ письмъ къ матери онъ сообщаль слъдующее: «По крайней усталости, въ которую привели меня заботы, какъ по пріуготовленіямъ, такъ и въ самый праздникъ, не въ состояніи я быль писать и ув'йдомить вась о всёхь тёхь милостяхъ и щедротахъ, которыми государю угодно было взыскать весь домъ нашъ. Учиненнымъ съ трона въ грановитой палать провозглашениемь о сдъланныхъ по сему случаю разнымъ особамъ награжденіяхъ, пожалована мнв въ потомственное владеніе, въ Орловской губерніи, вотчина Дмитровская, по духовной покойнаго князя Кантемира записанная блаженныя памяти государынъ императрицъ Екатеринъ, въ которой десять тысячь душъ слишкомъ, и тридцать тысячь десятинь земли въ Воронежской губерніи, по ръкъ Битюгу. Когда я пришель на тронъ для принесенія всеподданнъйшей благодарности, то быль поражень новымь и всякую мъру превосходящимъ знакомъ монаршаго благоволенія, о которомъ я и предварень не быль. Туть прочтень быль указъ Сенату, коимъ его величество возводить меня въ княжеское россійской имперіи достоинство, присвояя мнв титуль «светлости», и жалуя, сверхъ того еще шесть тысячь душъ въ потомственное владеніе въ техъ местахъ, где я самъ выберу».

Милости Павла распространились и на родственниковъ Безбородки, такъ какъ брату его графу Ильв Андреевичу была пожалована «кавалерія» ордена св. Александра Невскаго и 1350 душъ въ Литвв, а Якову Леонтьевичу Бакуринскому и Григорію Петровичу Милорадовичу деревни въ Малой Россіи. Мать Безбородки была пожалована статсъ-дамою и дамою большаго креста ордена св. великомученицы Екатерины. Знаки эти были доставлены г-жъ Безбородкъ или, по малороссійски, Безбородчихъ, при собственноручномъ письмъ императрицы.

Такимъ образомъ за Безбородкою считалось теперь въ общей сложности 40,000 душъ, изъ которыхъ нъсколько сотъ, выбранныхъ около Москвы, предназначались исключительно для содержанія его московскаго дома. Въ добавокъ къ этому, императоръ повелълъ, при составленіи «Общаго Гербовника», внести родъ графовъ Безбородко въ число графскихъ родовъ россійской имперіи, чъмъ исполнилось давнишнее желаніе Без-

бородки быть «русскимъ» графомъ, — желаніе лично для него нѣсколько запоздалое, такъ какъ онъ быль уже свѣтлѣйшимъ княземъ россійской имперіи, и въ силуэ того титула стояль выше природныхъ русскихъ князей, происходившихъ отъ Рюрика.

Побужденіями государя къ пожалованію Безбородкѣ такихъ щедрыхъ наградъ, отъ которыхъ онъ, по собственнымъ его словамъ, приходилъ въ «смущеніе», заявлялись въ указахъ, данныхъ 5-го апрѣля, въ такихъ выраженіяхъ: «въ всемилостивѣйшемъ уваженіи на усердную службу и труды»; въ другомъ— «въ изъявленіе къ усердной службѣ и ревностнымъ трудамъ графа Безбородко, въ пользу государственную намъ въ благоугодность подъемлемыхъ»; въ указѣ же о пожалованіи екатерининскаго ордена его матери было сказано: «Отмѣнное его императорскаго величества, нашего любезкаго супруга и государя, благоволеніе къ усердію и доброй службѣ вашего сына, графа Александра Андреевича, даетъ вамъ право на особое благоволеніе наше».

Такимъ образомъ во всёхъ указахъ говорилось о подвигахъ Безбородки очень глухо и выставлялись лишь тё заслуги, которыя давали, и теперь дають, право на награды даже низшимъ зауряднымъ чиновникамъ и, конечно, это заставляетъ предполагатъ, что Безбородкою были оказаны государю такія услуги, которыя должны были оставаться безгласными, и, по всей вёроятности, здёсь главнымъ образомъ принимался въ соображеніе поступокъ его относительно завёщанія Екатерины о престолонаслёдіи.

Безбородко воспользовался расположеніемъ къ нему Павла Петровича для того, чтобы доставить награды и близкимъ себъ лицамъ. Такъ Ростопчинъ, постоянно съ самымъ дружелюбнымъ чувствомъ относящійся къ Безбородкѣ, пишеть: «По просьбамъ негодяевъ, его окружающихъ, онъ выхлопоталь чинъ тайнаго совътника нъкоему мерзавцу, да велико-къпное имѣніе въ 850 душъ и орденъ св. Екатерины своей любовницѣ Л\*\*\*, распутной женщинѣ, а мужъ ея получиль орденъ св. Александра Невскаго».

Безбородко хлопоталь также о дёлахъ Львова и Яншина, желавшаго состоять на службё подъ начальствомъ князя Куракина.

Разумъется о такихъ относительныхъ мелочахъ не стоило

бы и вовсе упоминать, еслибы почтенный изслёдователь, обращая на нихъ вниманіе читателей, не сопровождаль ихъ такимъ указаніемъ: «Великое нравственное значеніе им'єютъ эти письма, которыми государственный сановникъ, стоящій на самой вершинъ счастія и силы, какія только доступны подданному, охотно просить о другихъ лицахъ не только родныхъ, но даже о постороннихъ».

Такое краснортчіе, встртчающееся и въ другихъ мтстахъ книги, придаетъ жизнеописанію Безбородки тотъ не совстить удачный отттьнось, о которомъ мы упоминали прежде, да и вообще въ подобныхъ ходатайственныхъ письмахъ, никакъ нельзя искать «великаго нравственнаго значенія», ттть бонтье, что иногда посторонніе люди бывають ближе, чтть родные. Такъ, въ данномъ случать, къ одному изъ ттт лицъ, о которомъ ходатайствовалъ Безбородко, онъ имть особыя отношенія, а другой, Яншинъ, быль извтстный откупщикъ, съ которымъ свттттйшій князь, будучи виннымъ поставщикомъ, могь имть да и почти навтрное имть общія дтла.

Что касается пожалованія Безбородкъ княжескаго достоинства и притомъ съ титуломъ свётлости, то на мысль объ этомъ Павелъ Петровичь быль наведень доброжелателемъ Безбородки-Ростопчинымъ. До Безбородки было только два русскихъ «свътлъйшихъ» князя, такъ какъ до него имъли этотъ титулъ только Меньшиковъ и Кантемиръ. Потемкинъ же и Зубовъ имъли титулъ свътлости какъ князья Римской имперіи. Вообще Цавель Петровичь быль очень щедръ на почетныя дворянскіе титулы и въ непродолжительное свое царствование роздаль ихъ не мало. Въ отношеніи титула княжескаго и титула свътлости его превзошель нъсколько только императоръ Николай Павловичъ, царствовавшій, впрочемъ, почти тридцать лътъ, тогда какъ Павелъ I, въ четыре съ небольшимъ года, пожаловалъ князьями съ титуломъ свътлости Безбородку и П. В. Лопухина и безъ титула свътлости: армянскаго патріарха Долгорукаго-Аргутинскаго и графа Суворова съ наименованіемъ его Италійскимъ. Кромъ того, онъ дозволиль одному изъ Ладыжинскихъ принять потомственно фамилію князей Ромодановскихъ, угасшую полвъка тому назадъ. 14 лицъ онъ возвелъ въ графское достоинство и повелълъ причислить къ русско-графскимъ фамиліямъ

8 фамилій, имѣвшихъ титулъ графовъ римской имперіи. Онъ же первый сталъ жаловать графское достоинство лицамъ женскаго пола съ распространеніемъ этого достоинства и на ихъ потомство. Не мало пожаловаль онъ и баронами. Титулъ этотъ былъ данъ: Васильеву, Кутайсову и Аракчееву, а также придворнымъ банкирамъ: Вельо, Раллю и московскому купцу Роговикову.

# XVIII.

Пожалованіе Безбородки канцлеромъ.—Пожалованіе пустопорожней земли въ Москвъ.—Покупка императоромъ у Безбородки дома.—Повздка въ литовскія области.—Упадокъ значенія Безбородки.—Интриги противъ него.— Его бользнь.—Пожалованіе астраханскихъ рыбныхъ ловель.

Когда, 21-го апръля 1797 года, 72-хъ-лътній графъ Остерманъ, только что пожалованный въ канцлеры, быль уволенъ отъ этой должности съ полнымъ «трактаментомъ», то сенату быль данъ указъ о пожалованіи канцлеромъ князя Безбородки.

Государь не ограничился и этими милостями, такъ какъ 26-го числа того же мъсяца онъ пожаловалъ Безбородкъ общирное пустопорожнее мъсто въ Москвъ на Яузъ и приказалъ пріобръсти для себя его московскій домъ за 670,000 руб., причемъ, конечно, Безбородко не остался въ убыткъ.

Послѣ коронаціи, Безбородко сопровождаль императора въ его поѣздкѣ въ литовскія области и затѣмъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ какъ будто затмился. Хотя непостоянство въ привязанностяхъ было рѣзкою чертою въ характерѣ Павла, но измѣненія его отношеній къ канцлеру Ростопчинъ приписываеть вліянію придворныхъ интригъ, которыя вели тогда двѣ дамы, прежде враждовавшія, а потомъ сдружившіяся между собою. Онѣ хотѣли устранить отъ дѣлъ Безбородку и замѣнить его княземъ Александромъ Куракинымъ, котораго Ростопчинъ называлъ глупцомъ и пьяницею.

Въ это время Безбородко быль болень «рюматизмомъ» и рожею на лицъ, и жестокою артретическою болью въ правой ногъ, и въ письмахъ къ роднымъ жаловался на упадокъ силъ.

Выздоровтвъ и явившись къ двору, Безбородко занялъ

свое мъсто среди самыхъ довъренныхъ лицъ государя, у котораго онъ пользовался опять большимъ значеніемъ, но, какъ замъчаеть Ростопчинъ, старался, по обыкновенію своему, какъ можно меньше заниматься дёлами. Не смотря на то, награды продолжали сыпаться на Безбородку и иногда при обстановив весьма странной. Такъ, послъ смерти послъдняго короля польскаго Станислава-Августа, императоръ нашелъ «сходственнымъ съ человъколюбіемъ нашимъ призръть оставшихся послъ Станислава-Августа разныхъ чиновъ и служителей» и поручиль Безбородий, вмёстй съ государственнымъ казначеемъ барономъ Васильевымъ, заняться этимъ дёломъ, а когда оно было окончено, то, 1-го марта 1798 года, Павель пожаловаль Безбородкв «въ ввчное и потомственное владеніе земли и состоящія при нихъ изъ числа астраханскихъ ловель воды» — пожалованіе это было неистощимымъ источникомъ богатства.

Если вообще Безбородко является лицомъ замѣчательнымъ по своей государственной дѣятельности, то онъ еще болѣе замѣчателенъ по тому богатству, какимъ онъ былъ за нее вознаграждаемъ. Разумѣется, что въ свою очередь замѣчателенъ и государь, приводившій наградами въ «смущеніе» своего вѣрноподданнаго.

Какъ ни быль милостивъ Павель къ Безборедкв, но все же последній побаивался за себя и въ одномъ изъ своихъ дружескихъ писемъ писалъ: «я уже было началъ учреждать планъ, какъ бы убраться, въ чемъ я не последовалъ бы ни графу Остерману, ни графу Салтыкову, которымъ всегда казалось лучше быть высланными, чемъ самимъ выйдти».

Когда Павелъ отправился изъ Петербурга черезъ Москву въ Ярославль, то приказалъ Безбородко оставаться въ Москвъ, какъ ближайшемъ пунктъ отъ тъхъ мъстностей, по которымъ предполагалась потядка государя. По возвращении изъ Москвы, здоровье Безбородки разстроивалось все замътнъе. Независимо отъ того, Безбородко чувствовалъ подъ собою «зыбъ» и ту дрожь, которая, по словамъ современника той поры Лубяновскаго, происходила не отъ стужи. Вообще можно сказать, что относительно придворной храбрости Безбородко представляется какимъ-то сановнымъ зайцемъ.

#### XIX.

Посредничество Лопухина. — Письмо Безбородки. — Причина, удерживавшая Безбородку на службъ. — Обрученіе великой княжны Александры Павловны. — Денежная награда. — Бользнь и смерть Безбородки. — Его похороны. — Отзывъ о немъ Павла. — Заключеніе.

Болѣзнь и едвали еще не болѣе придворная «зыбь» заставляли Безбородку рѣшительно подумать объ отставкѣ. Получить ее въ это время было затруднительно вообще, а въ особенности послѣ тѣхъ милостей, какія были оказаны Безбородкѣ государемъ. Въ ту пору самымъ близкимъ лицомъ къ Павлу Петровичу былъ Петръ Васильевичъ Лопухинъ и къ нему-то, около 19-го декабря 1798 года, обратился Безбородко съ письмомъ, которое можно назвать какъ бы исповѣдью.

Въ этомъ, очень длинномъ письмъ канцлеръ, между прочимъ, писалъ:

«Два года, протекшіе, были для меня исполнены бол'взней. Леченіе нынъшняго года разслабило меня до самой крайности, такъ что, въръте мнъ — я не привыкъ вещей черными видъть — ощущаю я часто такіе симптомы, которые мнъ весьма неотдаленный конецъ предвёщають. Скоростью работы и понятіемъ награждаль я упорно природную лень свою; но теперь только природное и осталось, а память и другія дарованія совстмъ исчезають. Хотя стыдно, но долженъ признаться, что, работая иногда длинныя пьесы, впадаю я часто въ повторенія и другіе недостатки, каковые, по преданіямъ Жильблаза, подъ конецъ ощущены были въ сочиненіяхъ преосвященнаго Гренадскаго. Мнъ кажется, что полная свобода, свъжій воздухъ умъреннъйшаго климата и леченіе у водъ могли бы еще поддержать безвременную старость, не по лълътамъ еще меня постигшую. Пускай сіе почтете и воображеніемъ, но простительно человъку, для сохраненія своего, отвъдать разные опыты. Для чего намъренъ я принести его величеству формальную просьбу, а васъ, милостивый государь мой, прошу въ то время употребить ваше ходатайство, чтобъ я желаемое мною увольненіе и дозволеніе вытахать

на нъкоторое время въ чужіе края получиль. Вы за меня легко поручиться можете, я великій неохотникь не только до интригь, гдъ много бываеть безпокойства и заботы, но даже и до всъхъ дълъ; слъдовательно, я не заслуживаю ни-какого сомнънія или подозрънія, и въ чужихъ краяхъ, и въ Россіи живучи, кромъ своего здоровья, покоя и удовольствія, ни о чемъ не намъренъ помышлять. По дружбъ ко мнъ, не оставляйте отдалять всякія непріятности, которыя клеветами злыхъ людей на томъ и счастіе свое основывающихъ или воображеніемъ противъ меня наилънивъйшаго, преспокойнъйшаго въ свътъ существа, воздвигнуты быть могутъ». Вмъстъ съ тъмъ, Безбородко попросилъ отпуска въ Москву, на что и послъдовало согласіе государя.

Не смотря на всё эти уважительныя причины къ увольненію отъ службы, Безбородко просьбы объ отставке все-таки не подаваль, и Ростопчинь, приверженець его, по поводу этого заметиль, что Безбородко такой просьбы не подасть «ибо одно управленіе почтою составляеть статью, не дозволяющую оставленія службы, когда нельзя дать отчета въмилліонахь».

По прівздв изъ Москвы, Безбородкв, какъ тогда говорили, «были подстрижены крылья», и для него снова настало «моральное несчастье», а Ростопчинъ писалъ: «князь Безбородко двйствительно боленъ твломъ, но еще болве воображеніемъ, считая себя въ опасности».

Между тъмъ Безбородко занимался дълами по обрученію великой княжны Александры Павловны съ эрцгерцогомъ австрійскимъ, палатиномъ венгерскимъ, и когда обрученіе это состоялось, то ему, въ видъ награды, отпущено было изъ кабинета 100,000 рублей. На торжество обрученія больной Безбородко явился черезъ силу. Онъ страдалъ теперь одышкой, у него по временамъ шла горломъ кровь, а въ груди онъ чувствовалъ непрерывную боль и жаръ. Безбородко получилъ отъ государя разръшеніе тать за границу, но усилившаяся бользнь не дозволила ему это сдълать. Его разбиль параличъ: онъ потерялъ память и лишился употребленія правой руки и языка, такъ что только съ трудомъ могъ произносить отдъльныя слова, но послъ второго удара не могъ даже сдълать и этого.

· 16-го апрыля 1799 года Безбородко скончался въ Петербургъ, въ своемъ домъ, въ которомъ нынъ помъщается почтовый департаментъ.

Извёстіе о смерти его императоръ Павелъ получиль въ то время, когда онъ показывалъ одному изъ иностранныхъ пословъ лёпныя работы, производившіяся въ Михайловскомъ замкъ.

- Россія лишилась Безбородки!—вздумаль провозгласить торжественно-печально адъютанть, посланный государемь, чтобъ навъдаться о состояніи канцлера.
- У меня всѣ Безбородки!—съ досадой отозвался Павелъ на такое извѣстіе.
- 13-го апрёля Безбородку похоронили съ чрезвычайною пышностію на кладбищё Александро-Невской лавры, но впослёдствіи могила его вошла въ переходъ между церковью Благов'єщенія и церковью Св. Духа. Императоръ при погребеніи его не присутствоваль, но только приказаль похоронить Безбородку «по его высокому сану», не смотря на желаніе Безбородки, чтобъ похороны его были безъ всякой пышности.

Ознакомясь съ личностію Безбородки по изследованію г. Григоровича и другимъ источникамъ, и не усвоивая защитительныхъ пріемовъ последняго по отношенію къ Безбородкъ, должно сказать, что первый секретарь Екатерины и потомъ первый министръ Павла быль несомнённо человёкъ чрезвычайно способный какъ дълецъ, но все же не геній и даже не тоть государственный умъ, который провидитъ вдаль и можеть направлять событія, если и не по своимъ видамъ, то по крайней мъръ поражать новизною своихъ воззрвній, а также обширностію и высокою целью государственныхъ стремленій. Несомнінно, что, слідуя повірью, приходится сказать, что Безбородко прежде всего родился подъ счастливою «планидой», и къ нему очень удобно примъняются слова его земляка и его современника Паскевича, отца князя Варшавскаго. Тотъ, когда заходила ръчь о возвышавшемся все болъе и болъе его сынъ и когда нъкоторые прославляли молодого Паскевича какъ генія, добродушно отклонялъ

мента неуміренным похваны, авміная по-хохиния: «по гемій—то не геній, а що везе, то везе». Такъ точно везко и Безігродкі, который самъ не надіянся на свои силы и на сме умініе ноставить себя выше неблагопріятствованняхъ ему пороко обстоительствь. Онь сміло, какъ и другіе счастшвим, могь вміриться судьбі, которая устраннам его діла гораздо лучне, нежели онъ самъ. Такъ, онъ совершенню умаль духонь при вопиренія Павна и думаль только объ удаленія отъ службы «безъ посращенія», а нежду тімъ случайность, которою онъ лишь донко поснользовался, воднесла его на такую вершину почестей и неревела его за ті преділы богатства, о которыхъ онъ самъ воясе не думаль.

Справединость, однако, требуеть сказать, что Безбородко отличался, сравшительно съ паредворщими вообще, однимъ прекраснымъ качествоить: онъ самъ не вель шитригъ и изъ всказ даже самыхъ неблагопріятныхь о немъ отзывовъ не видно, чтобы онъ когда нибудь рыхъ яму другому, отъ того онъ, быть можеть, и не попадаль въ нее, хотя и часто находился почти на самомъ ел краю.

Другимъ хорошимъ общечеловъческимъ качествомъ Безбородки была его незлобивость. Даже противъ самаго гланнаго своего врага Моркова, публично обзывавшаго его и луномъ и воромъ, онъ не имътъ затаенной злобы и отзывался о немъ со всевозможною синсходительностью.

Чуждаясь интригь, онь вь то же время быль искателень: стараясь угодить каждому и заискивая себё покровителей и покровительниць въ «комнатахъ» императрицы и въ близкихъ къ императору Павлу Петровичу людяхъ. Онъ быль «на услугахъ» Потемкина и принижанся передъ Зубовымъ, очень хорошо понимая всю неум'естность такой уступки при его высокомъ служебномъ положенія, въ силу котораго сліздовало или не уступать никогда первенства, или, сознавъ невозможность борьбы, удалиться какъ челов'єку, ц'єнящему свою умственную и нравственную самостоятельность. Сохранелось изв'єстіе, что онь, входя въ кабинеть государыни, клалъ передъ Екатериною земной поклонъ—пріемъ для выраженія почтительности въ то время уже не обязательный, но придававшій чувству уваженія рабол'єпный отт'єнокъ.

Одинъ изъ несомитенно преданныхъ Безбородкъ людей,

который, по его собственнымъ словамъ, чувствовалъ къ Безбородкъ «уваженіе и признательность», писаль о немъ: «Я встрётиль вь немъ ненасытную страсть къ наживе и пріобрътенію. Онъ не брезгаль никакимъ добромъ. Онъ набраль картинъ и бронзы отъ мошенника Вута, прітхавшаго разворять нашу страну своими проектами, которыхъ достойнымъ образчикомъ служить последній банкъ. Князь получаль все припасы для своего дома отъ раскольниковъ, которыхъ обнадеживаль въ своемъ покровительствъ. Онъ выписываль множество запрещенныхъ товаровъ, не платя никакихъ пошлинъ и раздёляя пополамъ барыши съ Соймоновымъ, достойнымъ висълицы. Онъ промъняль бы всю Россію за какой нибудь брилліанть. Наконець, всё эти налоги, которые возбудили такой сильный ропоть въ народъ и нисколько не уменьшили государственныхъ долговъ, придуманы имъ, а у него одинъ эполеть стоить 50,000 рублей. Судите и произнесите приговоръ».

Самъ г. Григоровичъ не отвергаетъ нъкоторыхъ изъ заявленій Ростопчина. Онъ признаёть, что Безбородко действительно бываль въ сношеніяхъ съ людьми сомнительной честности и постоянно заботился объ увеличении своего состоянія. Другія сообщенія Ростопчина почтенный исл'єдователь жизни Безбородки, отвергаеть, говоря, что ему не удалось отыскать въ архивахъ никакихъ относящихся къ тому указаній и подтвержденій. Разум'вется, что такіе доводы весьма шатки, особенно если принять въ соображение, что приведенныя выше нелестныя для Безбородки строки заимствованы нами изъ письма Ростопчина къ искреннему его другу графу А. Р. Воронцову, такъ что при этомъ трудно додопустить возможность голословных в наговоровь, вступленіемъ къ которымъ служили следующія слова: «Вы будете горевать о князѣ Безбородкѣ. Онъ васъ любилъ и былъ къ вамъ привязанъ. Вы тоже любили его, потому, что ценили его умъ и сердце, но вы потеряли его изъ виду».

Читатели наши могли замѣтить, что мы позволяли себѣ противорѣчить похваламъ, иногда слишкомъ натянутымъ, расточаемымъ г. Григоровичемъ въ память князя Безбородки. Противорѣчіе наше не направляется, однако, нисколько ни противъ достовѣрности фактовъ, приводимыхъ почтеннымъ біо-

графиять на противь добросовъстий ихъ постановки. Г. Григоровить не только не выдушиваеть начего отъ себя въ защиту Безбородки, но даже не скрываеть начего такого, что могло бы болбе или менбе накинуть неблаговидную тънъ на знаменитаго вельному. Г. Григоровичь съ своей стороны старается только смягчить свои собственные приговоры о Безбородкъ и относится къ нему въ границахъ виолиъ позволительной синсходительности, котя и вредящей до нъкоторой стемени исторической правдъ.

Какъ бы то, вироченъ, ни было, но следуетъ ноженатъ, чтобы изследованія, подобныя изследованію г. Григоровича, появлялись нь нашей литературів почаще, такъ какъ они дають существенный запась историческихъ матеріаловъ. Въ заключеніе можно сделять такой общій вопросъ: желательно ли, чтобы наши современные государственные діятели являлись на складъ світлійшаго князя Безбородки? Думаемъ, что на этотъ вопросъ приходится отвічать отрицательно.



 $\sim j_{\rm e}/\gamma \tau_{\rm e}$ 

| rpac                      |       | :₹; <u>;</u> ₹, | April 18                                     |         |
|---------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------|---------|
| ropo                      |       |                 | , <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , | ••      |
| заш                       |       |                 |                                              |         |
| что                       | , , , |                 |                                              |         |
| на                        | 1.,   |                 |                                              |         |
| СТА]                      |       | _               |                                              |         |
| <b>Bes</b>                |       | •               | _                                            |         |
| Вол                       |       |                 |                                              |         |
| Top.                      |       |                 |                                              | •       |
| что                       |       |                 |                                              | •• .    |
| ча,                       |       |                 |                                              | 1771/20 |
| ОНИ                       |       |                 | -                                            | 25 61   |
| $\mathbf{B}_{\mathbf{b}}$ |       |                 |                                              | • •     |
| Tел                       |       |                 |                                              | ·       |
| <b>HB</b> J               |       |                 |                                              | •       |
| <b>TT</b> C               |       |                 |                                              |         |



ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Съ современнаго гравированнаго портрета Нейдля.



# ПАЛАТИНА ВЕНГЕРСКАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА.

I.

Среди портретовъ особъ царствующаго дома, развѣшанныхъ по стѣнамъ Романовской галлереи Зимняго дворца, вниманіе посѣтителей обращаетъ на себя портретъ, сдѣланный въ натуральную величину и изображающій молоденькую и хорошенькую дѣвушку. Нарядъ этой дѣвушки отличается чрезвычайною простотою. На ней нѣтъ ни драгоцѣнныхъ камней, ни жемчуга, и только вѣнокъ изъ алыхъ розъ лежитъ на ея пепельно-русыхъ волосахъ, завитыхъ въ большія, разсыпавшіяся по головѣ кудри. Красивое и свѣжее ея личико выражаетъ доброту, а большіе каріе глаза смотрятъ умно, кротко и привѣтливо.

При взглядъ на портреть этой дъвушки, родившейся въ царской семьъ, невольно приходить на мысль, что жизнь ея должна была пройти весело и беззаботно и что судьба самымъ рожденіемъ оградила ее отъ житейскихъ тревогъ и горестей. Но какъ ошибочны такія предположенія: портреть, о которомъ мы говоримъ — портреть великой княжны Александры Павловны, а страдальческая ея доля едвали можетъ сравниться съ горькою участью тъхъ несчастливицъ, которыя являлись въ Божій міръ, повидимому, безъ взякихъ вадатковъ для ихъ будущаго счастья. По волъ судьбы, высокое рожденіе великой княжны, которое, какъ казалось, должно было бы быть залогомъ ея счастія, было, напротивъ,

источникомъ горестей, извъданныхъ ею въ печальной, быстро промелькнувшей жизни...

Императоръ Павелъ Петровичь отъ перваго брака съ великою княгинею Натальею Алексвевною, рожденною принцессою Баденъ-Дурлахскою, не имълъ дътей, такъ какъ великая княгиня, разрёшившись въ первый разъ отъ бремени мертвымъ ребенкомъ, чрезъ нъсколько дней послъ того скончалась. Отъ втораго брака съ императрицею Маріею Өеодоровною, рожденною принцессою Виртембергскою, у императора Павла была большая семья. Отъ императрицы Маріи Өеодоровны, кромъ четырежь сыновей, онь имъль шесть дочерей, изъ которыхъ старшею была великая княжна Александра Павловна, родившаяся 29-го іюля 1783 года. Младшими ея сестрами были великія княжны: Елена, которая умерла въ самомъ расцвътъ молодости: она родилась въ 1785 году, а скончалась въ 1803 году, будучи въ супружествъ съ наслъднымъ герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ; Марія, впосл'єдствій герцогиня Саксенъ-Веймарская, достигшая глубокой старости, она родилась въ 1786 году, а скончалась въ 1859 году; Екатерина, бывшая въ супружествъ въ первомъ бракъ съ принцемъ Виртембергскимъ, а во второмъ съ принцемъ Ольденбургскимъ; она родилась въ 1788 году, а скончалась въ 1818 году; Ольга, умершая въ младенчествъ (родилась въ 1792 году, умерла въ 1795 году), и Анна, королева Нидерландская, родившаяся въ 1795 году и скончавшаяся въ преклонныхъ лътахъ, въ 1867 году.

Всё дочери императора Павла и императрицы Маріи отличались умомъ и добротою сердца и въ болёе или менёе значительной долё наслёдовали замёчательную красоту ихъ матери. Въ этомъ отношеніи среди ихъ выдавалась особенно великая княжна Елена Павловна, которую бабушка ея, императрица Екатерина, постоянно называла Еленою Прекрасною. Александра же Павловна болёе всёхъ своихъ сестеръ походила на старшаго своего брата Александра Павловича, лицо котораго въ ранней молодости отличалось женственною пріятностью.

Не радостно встрътила бабушка, императрица Екатерина, рожденіе своей первой внучки. Извъщая объ этомъ извъстнаго барона Гримма письмомъ изъ Царскаго Села, отъ 16-го

августа 1783 года, она писала: «Моя заздравная поминальная книжка на дняхъ умножилась барышнею, которую въ честь ея старшаго брата назвала я Александрою; но, сказать по правдѣ, я несравненно болѣе предпочитаю мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ». Въ другомъ письмѣ къ Гримму, она замѣчаетъ о той неблагопріятрой порѣ, когда явилась на свѣтъ великая княжна Александра, называя этотъ годъ роковымъ для себя годомъ, такъ какъ сама она была больна и безпокоилась о близкихъ ей людяхъ: о Потемкинѣ, который лежалъ при смерти, и о Ланскомъ, который чуть не сломалъ себѣ шеи при паденіи съ лошади и былъ нездоровъ шесть недѣль. «Вотъ подъ какими неблагопріятными предзнаменованіями родилась Александра Павловна», съ горечью замѣчаетъ императрица, передавъ Гримму о своей болѣзни и объ испытываемыхъ ею безпокойствахъ за другихъ.

Не понравилась Екатеринъ и наружность новорожденной. Отъ 27-го сентября 1783 года она писала Гримму: «Александра Павловна существо очень некрасивое, особенно въ сравненіи съ братьями». Но императрица ошибалась, и малютка могла бы замътить ей: «Погоди, бабушка, когда я выросту — буду прехорошенькой: ты сама скажешь это», что дъйствительно впослъдствіи и говорила императрица.

Иной отзывъ сдёлала Екатерина о другой, родившейся послъ Александры внучкъ: «Малютка эта чрезвычайной красоты, и воть почему я назвала ее Еленой», т. е. въ честь троянской красавицы Елены Прекрасной». Императрица весьма цънила красоту, и этимъ объясняется предпочтеніе, оказываемое ею постоянно младшей внучкъ. Императрица насмъхалась надъ старшей, замъчая, что двухмъсячная Елена гораздо умнъе и живъе, нежели двухлътняя Александра. Не находила императрица красивой и третью свою внучку Марію, родившуюся 3-го февраля 1786 года. Безъ удовольствія встрътила она появленіе на свъть и четвертой внучки, родившейся 10-го мая 1788 года. Сообщая объ этомъ Гримму мелькомъ, она не безъ насмъшки добавляла: «Великая княгиня, слава Богу, разръшилась отъ бремени четвертой дочерью, отъ чего она въ отчаяніи и я, чтобъ утвшить ее, дала новорожденной мое имя».

Не порадовала Екатерину и пятая ея внучка, родившаяся

11-го мая 1792 года. «Великая княгиня—писала она—угостила насъ (nous a regalé) пятой дочерью, у которой плечи почти также широки, какъ у меня. Такъ какъ великая княгиня мучилась родами два дня и двъ ночи и родила 11-го іюля, ил день праздника св. Ольги, которая была крещена въ Константинополѣ въ 956 году, то я сказала: «Ну, пусть будетъ у насъ однимъ правдникомъ меньше, пусть ея рожденіе м имянины придутся на одинъ день, и такимъ образомъ явилась Ольга». На поздравленіе же Храповицкаго, по случаю рожденія Ольги Павловны, императрица отв'ячала: «Много девокъ, всехъ замужъ не выдадуть». Родившеюся 6-го января 1795 года великою княжною Анною Павловною бабушка. тоже не восхищалась и по поводу первой годовщины ея рожденія писала Гримму: «Анна до сихъ поръ столько упряма, сколько толста; вообще три последнія не стоять пяти первыхъ». Изъ этого видно, что хотя Екатерина и не была рада внучкамъ, но что все же оказывала между ними нъкоторое предпочтеніе Александрів и даже стала любить ее особенно, по мъръ того какъ она подростала.

Великая княжна Александра Павловна съ самаго дётства обёщала быть умной и способной дёвушкой. Намъ неизвёстно какъ велось первоначальное ея воспитаніе. До насъ не дошли на счеть этого тё любопытныя инструкціи, какія составляла императрица Екатерина ІІ относительно воспитанія своихъ старшихъ внуковъ Александра и Константина. Очень легко можеть быть, что такихъ инструкцій для великихъ княженъ даже вовсе не составлялось, такъ какъ въ ту поруженское воспитаніе не было еще предметомъ такихъ заботь, какія были направлены на воспитаніе мужскаго поколёнія.

Воспитательницею великой княжны была госпожа Виламова, и, по всей въроятности, воспитаніе дъвушки велось по общепринятой у насъ въ этомъ случать французской системъ. Относительно младенческихъ лътъ Александры сохранились только немногія отрывочныя свъдънія. Такъ, въ 1787 году императрица Екатерина, во время своего путешествія по Россіи, переписываласъ съ крошечною своей внучкою и переписка эта, разумъется, была только выраженіемъ нъжности со стороны бабушки. Въ письмахъ своихъ государыня, называя свою внучку «Александрой Павловной», писала, что она, бабушка, любить и помнить ее и что бабушкъ пріятно слышать, что внучка ея умница и хорошо учится. Съ своей стороны великая княгиня, Марья Өеодоровна, 1-го апръля того
же года, писала Екатеринъ, что Александра Павловна продолжаеть быть прилежной, дълаеть замътные успъхи и начинаеть переводить съ нъмецкаго.

На четвертомъ году отъ рожденія въ малюткъ, великой княжнъ, появилась страсть къ рисованію, и въ январъ 1786 года великая княгиня Марія Өеодоровна сообщила императрицъ, путешествовавшей, какъ мы сказали, въ то время по Россіи, что Александра Павловна начала учиться рисовать и что, какъ кажется, она имъетъ къ этому искусству большія способности.

Впослъдствіи музыка и пъніе вошли также въ число тъхъ предметовъ, которымъ обучалась подроставшая великая княжна, и она въ этихъ искусствахъ обнаружила замъчательныя способности.

Воть въ какихъ словахъ отвывалась императрица объ Александръ Павловнъ въ письмъ своемъ къ Гримму отъ 18-го сентября 1790 года. Посылая къ нему двъ гравюры, на которыхъ были представлены ея внуки и внучки, она писала, что первый портреть изображаеть великую княжну Александру, которая до шести лътъ не была вовсе хорошенькой, но послѣ того, въ продолжение полутора года, чрезвычайно похорошела. Она, по словамъ бабушки, сделалась не только миловидной, но и выросла и сложилась такъ, что кажется старше своихъ лътъ. «Она, продолжала императрица, говоритъ на четырехъ языкахъ, хорошо пишетъ и рисуетъ, играеть на клавесинъ, поеть, танцуеть, понимаеть все очень легко и обнаруживаеть въ характеръ чрезвычайную кротость. Я сделалась предметомъ ся страсти и чтобъ мне нравиться и обратить на себя мое вниманіе, она, кажется, готова кинуться въ огонь».

Сравнивая Александру съ бывшими уже въ 1790 году ея сестрами, императрица отдавала въ отношеніи наружности первенство Еленъ, замъчая что она красавица въ полномъ смыслъ слова, что черты лица ея необыкновенно правильны, что она стройна, проворна и легка — короче — воплощенная грація. Она была чрезвычайно жива и вътрена, имъла доброе сердце, и за веселость ее любили болъе чъмъ всъхъ ея сестеръ.

Марін Павловнъ, по мнѣнію бабушки, слъдовало бы родиться мальчикомъ: оспа обезобралила ее, черты лица сдълались грубы. «Она—настоящій драгунъ, замѣчаетъ Екатерина: ничего не боится, всѣ ея склонности и игры напоминають мальчика, и я не знаю, что изъ нея выйдетъ, самая любимая ея поза—подпереться руками въ бока и такъ прогуливаться».

О младшей въ ту пору внучкъ, Екатеринъ, императрица сообщаетъ, что она толстый и большой ребенокъ съ хорошенькими глазками, любитъ сидъть въ углу; окруживъ себя
игрушками, бормочетъ цълый день, но не скажетъ ни одного слова, которое заслуживало бы вниманія.

Подроставшая великая княжна не чуждалась даже и литературной дёятельности и при томъ, — что весьма замёчательно—даже печатной. Такъ, въ изданномъ въ 1796 году Мартыновымъ сборнике подъ названіемъ «Музы» были помёщены два ея перевода: одинъ въ іюльской книжке (стр. 24—25), безъ подписи, и другой въ сентябрьской (стр. 187— 188), подписанный буквой А.

Первый изъ этихъ переводовъ былъ озаглавленъ: «Бодрость и благодъяніе одного крестьянина». Разсказу объ этомъ предшествують замѣчанія, что «великодушіе не въ одномъ высокомъ рожденіи обитаетъ» и что «благородныя чувствованія находятся нерѣдко въ самомъ низкомъ состояніи». Разсказъ же заключается въ томъ, что одинъ крестьянинъ, во время пожара, оставилъ все свое имущество на жертву пламени, чтобъ вынести больного сосѣда, который не могъ встать, и спасъ его жизнь съ опасностью собственной. Къ этому разсказу прибавлено слѣдующее примѣчаніе издателя: «Какъ лестно было бы для меня объявить имя особы, трудившейся въ переводѣ сей піесы?.. Но скромность, когда ее требують, должна быть священнымъ для меня закономъ».

Другой переводъ великой княжны озаглавленъ: «Долгъ человъчества». Въ немъ разсказывается, какъ пріъхавшему въ Лондонъ молодому художнику ремесленникъ уступилъ «половину своего дома». Когда же художникъ захворалъ, то ремесленникъ, чтобъ помочь ему, началъ вставать ранъе и ло-

житься позже, постоянно заботясь о немъ. Художникъ выздоровъть и, получивъ «нарочитую» сумму, пожелаль заплатить долгъ ремесленнику, но послъдній отказался, сказавъ своему постояльцу. «Долгомъ симъ вы обязаны первому честному человъку, коего вы обрящете въ несчастіи». Къ этому разсказу сдълана слъдующая, отмъченная буквою «А», приписка: «похвально подражать сему ремесленнику».

Великія княжны Александра и Елена занимались также художествами. Когда 2-го іюля 1786 года онъ прислали въ академію художествъ свои труды, то издатель «Музъ», спросивъ въ стихахъ, обращенныхъ къ царевнамъ, «что лестны ихъ судьбины», продолжалъ:

Но нѣтъ, не мягко вамъ на пухѣ, Не сладки вамъ струи Невы, Все какъ-то нѣтъ веселья въ духѣ, Коль вы ничѣмъ не заняты.

Изъ дальнъйшихъ строфъ этого стихотворенія видно, что великія княжны рисовали и лъпили изъ воску. Способность къ этимъ искусствамъ онъ наслъдовали отъ своей матери.

Танцы великихъ княженъ были тоже предметомъ тогдашнихъ стиховъ. Такъ, Державинъ, 26-го декабря 1795 года, напечаталъ въ «Музахъ»: «На случай русской пляски ихъ императорскихъ высочествъ великихъ княженъ Александры и Елены Павловны», стихотвореніе, начинавшееся:

По следамъ Анакреона я хотель воспеть Харитъ.

Далъе Державинъ разсказываетъ, что къ нему явился Фебъ и спросилъ его—зрълъ ли онъ Харитъ?

> Словомъ врёль ли ты картины. Непостижныя уму? Видёль внукъ Екатерины, Я отвётствоваль ему. Богь Парнаса усмёхнулся, Давъ мнё лиру, отлетёль, Я струнамъ ея коснулся И младыхъ Харитъ воспёль.

Не успѣла еще Александра Павловна перейти за предѣлы самаго нѣжнаго дѣтскаго возраста, какъ уже сдѣлалась предметомъ политическихъ разсчетовъ со стороны своей бабушки.

Начанивания съ 1769 года французская ревыший приmorales not forthe in forthe resonant paracters. He fear become currents occupionance Exercises in 18 years merksтвія, виторыми угропали вонархівнь водиливанся во Фректи бура. Въ виду приближаниейся описански, инпераграци старамиль общинивая съ спроцейскими государами, и вольных TALLICO COLUMNATA MARALE COM CHICAGO CA MINISTER CA MINISTER DOучень Густавить III. Не свотря на заключение съ Швеniem. 14-ro amyera 1790 roza, nepelikaro miga, memily Екатериново II и Густавонъ III не существовало дружелюб-PLUS OTHORIGIA, HO REPUTS OTHORIGIA OTH REPORTBURIES HE MILT PERS OCCUPATIONS IN TEXTS COORDINATED. O INTOGRAND упоминуто выние. Для противодъйствія усиками француз-СБІЙ РЕВОЛЕНТІЙ ИМПЕРАТРИКА БОСИЙНИКА ЗАКЛЮЧИКЬ СЬ БОРОмих. въ городъ Дронингольна, дружественный грактить. Во виторому Густаву III со стороны ветербургскаго кабинета SELE HAZRATERA ZERTETERRAS PERCARAS ROMONIL CE TEXEL чтобы выданныя ему русскія деньги были увотреблены для военных дійствій противь революціонной Франціи.

Kopoli Ce Bolison foromeccien apactyrale de 370my ICforopy. Bo he yenere museo creme, take base heolegianbas chepte pospymana eto kirkel

### II.

Съ извъстіенъ о трагической кончинъ Густава III. спертельно раненаго Анкерстремонъ въ стоигольнской оперной залъ во время имскарада, и о вступленіи на престоль его преевника Густава IV пріжкаль въ Петербургъ генераль графъ Клингскорръ. Бестари на единъ съ императрицей, онъ сообщиль ей, между прочинь, что покойный король имъль намереніе породниться съ русскимъ императорскимъ домонъ, женивъ своего единственнаго сына на одной изъ внучекъ Екатерины.

Встрічаются, впрочень, виністія, во которынь вервая нысть о бракі великой княжны Александры Павловны съ наслідниковы шведскаго престола принадзежала непосредственно сакой Екатерині съ добавленіемь, что будто бы такой предполагаемый бракъ былъ однимъ изъ секретныхъ условій верельскаго мира. Съ своей стороны императрица въ одномъ изъ писемъ къ Гримму замічала, что бракъ Густава IV съ одною изъ русскихъ великихъ княженъ долженъ былъ состояться согласно желанію самого Густава III. Какъ бы то, впрочемъ, ни было, но переговоры о немъ начались, и Екатерина не только весьма благосклонно отвічала на завленіе Клингспорра, но и твердо різнилась осуществить предположеніе Густава III. Помимо вопроса о союзъ съ Швецією противъ Франціи, Екатерина иміла въ виду, что посредствомъ родственной связи она, при молодости Густава IV, утвердить свое вліяніе въ Швеціи.

Съ своей стороны дядя Густава IV, Карлъ герцогъ Зюндерманландскій, назначенный регентомъ государства до совершеннольтія короля, узнавъ отъ Клингспорра о готовности Екатерины породниться съ королевско-шведскимъ домомъ, видъль въ предполагаемомъ родственномъ союзъ между двумя владътельными домами выгоды для Швеціи, почему и принялся съ жаромъ за сватовство своего племянника. Прежде однако оффиціальнаго приступа къ этому дёлу регентъ отправиль въ Петербургъ барона Вителя, крещенаго еврея, человъка чрезвычайно ловкаго и расторопнаго. Вителю не было дано никакого дипломатическаго званія, а только поручено было повести частнымъ образомъ, и при томъ секретно, предположенное сватовство. Императрица, однако, отказалась вступить въ какіе либо прямые переговоры съ Вителемъ, почему и поручила князю Зубову объясниться съ нимъ, приказавъ заявить, что ея величество съ удовольствіемъ приметь оффиціальное предложеніе о бракъ, сдъланное ей непосредственно самимъ регентомъ.

Пока дъло остановилось на этомъ.

Въ октябръ 1793 года, по случаю бракосочетанія великаго князя Александра Павловича, прибыль изъ Стокгольма
въ Петербургъ съ поздравленіемъ отъ регента графъ Стенбокъ, и онъ оффиціально началъ переговоры о бракъ короля
съ старшею изъ великихъ княженъ.

Екатерина была чрезвычайно довольна этимъ, и Александру Павловну стали учить шведскому языку, а императрица начала подготовлять ее къ мысли, что она будетъ женою Густава IV и королевой шведскою. Десятильтней дывочкы принялись выхвалять ея жениха, влюблять ее вы него и показывать безпрестанно портреть Густава. Подъ вліяніемъ всего этого она заочно полюбила его. Однажды императрица раскрыла при ней портфель съ портретами тогдашнихъ жениховъ-принцевъ и, шутя, сказала внучкы, чтобъ она выбрала себы одного изъ нихъ. На щекахъ дывочки вспыхнуль румянецъ, и она показала на портреть Густава.

Императрицѣ понравился этоть выборъ: она видѣла, что подготовка ею Александры достигла своей цѣли, и когда, во время пребыванія въ Петербургѣ Стенбока, дѣло о бракѣ великой княжны нѣсколько наладилось, то императрица, желая ускорить этотъ бракъ, отправила посломъ въ швецію графа Сергѣя Петровича Румянцева. Но намѣреніямъ императрицы на этотъ разъ не суждено было сбыться, такъ какъ между ею и регентомъ возникло неудовольствіе, и регенть не питалъ уже къ предполагаемому браку своего племянника того сочувствія, какое онъ выражалъ прежде. Неудовольствіе же это произошло по слѣдующей причинѣ.

### III.

Усерднымъ сторонникомъ Россіи въ Швеціи быль въ ту пору генераль Армфельдь, пользовавшійся большимь вліяніемъ на короля Густава III, а потомъ и на его сына. Румянцевъ, для осуществленія возложеннаго на него порученія, вошель въ самыя близкія сношенія съ Армфельдомъ. Между тёмь регенть открыль составленный въ Стокгольме заговоръ, который клонился къ тому, чтобъ, уничтоживъ въ Швеціи королевскую власть, ввести республиканское правленіе по образцу Стверо-Американскихъ штатовъ. Участникомъ въ этомъ заговоръ оказался и Армфельдъ. Вслъдствіе этого, онъ со многими изъ своихъ приверженцевъ принужденъ быль бъжать изъ Швеціи. Надъ нимъ быль учреждень заочный судъ, который и приговориль его къ смертной казни съ темъ, чтобы имъніе его было конфисковано. Въ исполненіе такого приговора на одной изъ стокгольмскихъ площадей быль поставленъ поворный столбъ, на которомъ вывёсили объявленіе

о состоявшемся надъ Армфельдомъ судебномъ приговоръ. Спустя нъкоторое время послъ этого, Армфельдъ появился въ Россіи. Тщетно регентъ настаивалъ на выдачъ Армфельда; императрица не только не желала исполнить это требованіе, но даже оказывала Армфельду знаки особаго своего вниманія.

Регенть быль крайне раздосадовань такимъ недружелю нымъ образомъ дъйствій со стороны Екатерины и въ отместку ей ръшился разстроить столь желаемый ею бракъ.

Вообще же первоначальный ходъ дёла о сватовстве всего лучше видёнъ изъ письма завёдывавшаго иностранными дълами графа Моркова, который, 17 апръля 1794 года, писаль Румянцеву въ Стокгольмъ следующее: «Что касается брака, то вотъ исторія этого діла отъ начала до настоящей минуты. О немъ идетъ ръчь со времени посылки Клингспорра, прівзжавшаго сюда съ извъщеніемъ о вступленіи на престоль молодаго короля. Онь закинуль объ этомъ нъсколько словъ. Графъ Стакельбергъ получилъ приказаніе разработывать эту мысль, онь постарался возбудить къ тому желаніе въ молодомъ королъ чрезъ окружающихъ его. Графъ Стакельбергъ писалъ, что онъ вполнъ успълъ въ этомъ. Регентъ въ своихъ письмахъ говорилъ объ этомъ обиняками, но со времени прибытія графа Стакельберга дёло приняло характеръ формальныхъ переговоровъ. Регентъ писалъ въ ясныхъ выраженіяхъ. Затьмъ отъ регента получено было письмо, въ которомъ онъ говорилъ о своемъ желаніи, чтобы этоть брачный проекть сталь поскорве гласнымь для того, чтобы заставить молчать тёхъ, которые стараются распускать слухъ, будто бы между обоими государствами готовится совершенный разрывъ. Регентъ смягчалъ императрицу приманкою этого брака. Дъйствительно, она не видить въ немъ ничего столь привлекательнаго для своей внучки, чтобы могла пожертвовать для достиженія этой цели иными соображеніями, каковы возбуждаемыя иностранными дёлами, стоящими теперь на очереди».

Чтобъ положить конецъ сватовству короля къ великой княжнъ Александръ Павловнъ, регентъ началъ устроивать его бракъ съ одной изъ принцесъ мекленбургскаго дома. Сватовство это кончилось заочнымъ обручениемъ Густава съ прин-

цессой, о чемъ и были извъщены всъ европейскіе дворы, а графу Шверину регенть приказаль отравиться въ Петер-бургь, чтобъ сообщить императрицъ о предстоящемъ бракъ Густава IV. Недовольная этимъ императрица приказала выборгскому губернатору не пропускать далъе графа Шверина и предложить ему возвратиться въ Стокгольмъ. Выраженіе неудовольствія государыни, если върить изданной въ 1820 году въ Парижъ книгъ подъ заглавіемъ: «Les Cours du Nord», не ограничилось этою оскорбительною для регента мърою, такъ какъ она приказала разослать дипломатическую ноту, изумившую всю Европу. Въ этой нотъ регентъ шведскаго королевства не только обвинялся въ сношеніяхъ съ убійцами французскаго короля Людовика XVI, но и въ томъ, что принималь участіе въ убійствъ своего брата, Густава III.

Если дъйствительно была разослана такая нота, то обвиненіе, выставленное въ ней противъ регента, могло основываться на той молвъ, будто бы ему объщали субсидію изъ Франціи отъ комитета общественной безопасности.

По поводу затрудненій со стороны регента къ заключенію предполагаемаго брака, Екатерина отъ 10-го апръля 1795 года, писала Гримму, что покойный король Густавъ III хотъль женить своего наслъдника на одной изъ старшихъ ея внучекъ, и издалъ нъсколько законовъ съ цълью облегчить предполагаемый бракъ, а также предрасположилъ къ этому сына, который только о томъ и думалъ. «Невъста, продолжала Екатерина, могла бы спокойно ожидать совершеннольтія жениха, потому что ей было только одиннадцать леть, и утвшиться, если бракъ съ нимъ не состоялся, потому что тотъ будеть въ убыткъ, кто не женится на ней. Скажу смъло, что трудно найти равную ей по красоть, талантамъ и любезности, не говоря уже о приданомъ, которое одно могло-бы быть для бъдной Швеціи предметомъ немаловажнымъ, сверхъ того и миръ утвердился бы на многіе годы. Но человъкъ предполагаеть, а Богь располагаеть, да и нельзя расположить къ себъ выходками и оскорбленіями — добавляеть императрица, намекая на поступки регента и шведскаго посланника въ Петербургъ барона Стединга — да и еще есть условіе: чтобъ женихъ-король понравился невъстъ».

Окончательное же разстройство брака регентомъ чрезвы-

чайно раздражило императрицу, и письмо ея къ Гримму, отъ 4-го октября 1795 года, лучше всего выражаеть то настроеніе духа, въ какомъ, по этому случаю находилась императрица. Она писала: «Поздравляю васъ съ темъ, что 1-го ноября будеть объявлень бракъ молодаго шведскаго короля съ чрезвычайно-некрасивой и горбатой дочерью вашего друга герцогини Мекленбургской. Говорять, впрочемь, что, не смотря на ея некрасивость и горбъ, она мила. Если бы регентъ-якобинецъ---пишеть далве разсерженная Екатерина---быль частное лицо, то я отколотила бы его палкою за то, что онъ не сдержаль своего слова, не снесясь со мною по настоящему дълу. Не только графъ Стенбокъ говорилъ отъ имени регента и короля-ребенка и не одной мнъ, но и каждому, кто хотълъ слушать, что онъ быль послань сюда для того, чтобъ, согласно волъ покойнаго короля, устроить бракъ молодаго государя съ Александрою. Посланникъ Стедингъ въ продолженіе многихъ леть разсказываль то же самое. Различіе религій не должно было препятствовать этому дёлу, спасительному для обоихъ государствъ.

«Пусть регенть ненавидить меня, пусть онь выискиваеть случая и обмануть—въ добрый часъ! Но зачёмъ онь женить своего питомца на кривобокой дурняшкё? Чёмъ король заслужиль такое жестокое наказаніе, тогда какъ онь думаль жениться на невёстё, о красотё которой всё говорять въодинъ голосъ».

Продолжая это письмо, императрица поручаеть Гримму собрать свёдёнія о всёхъ младшихь сыновьяхъ германскихъ владётелей, чтобъ она могла имёть полный ихъ списокъ и выбрать изъ нихъ жениховъ, сколько ей будетъ нужно для ея невёсть, а затёмъ окончательные выборы должны были произвести сами невёсты, причемъ, по мнёнію Екатерины, каждая изъ нихъ составить счастье своего мужа. Приэтомъ императрица, указывая прежде всего на младшихъ принцевъ готскаго и кетенскаго, внушаетъ Гримму, чтобъ онъ содержаль въ тайнъ данное ему порученіе, добавляя, что ей нужно не царствующихъ, а такихъ, у которыхъ были бы только плащъ да шпага.

Екатерина была чрезвычайно оскорблена тъмъ, что ея внучкъ, русской великой княжнъ, была предпочтена какая-то неизвъстная нъмецкая принцесса. Посланному, въ іюнъ 1796 го-

да, изъ Стокгольма въ Петербургъ съ извъщениемъ о помолвкъ короля съ принцессою мекленбургскою графу Шверину, имнератрица, какъ мы уже сказали, готовила самую недружелюбную встречу. Графъ было уже приближался къ Петербургу, когда получилъ увъдомленіе, что императрица не желаеть принять его, и, вследствіе этого, должень быль возвратиться назадъ. Съ своей стороны, Екатерина отправила въ Мекленбургъ своихъ агентовъ, которые должны были повести дъло такъ, чтобы принцесса формально отказалась отъ вступленія въ бракъ съ Густавомъ IV. Въ то же время въ Петербургъ стали готовиться къ войнъ со Швеціею. Но вскоръ обстоятельства несколько изменились: до императрицы дошла въсть, что король, ссылаясь на нездоровье, просить регента отсрочить бракъ до его совершеннольтія. Такъ какъ нельзя было разсчитывать вполнъ на успъхъ отъ такой перемъны, то императрица стала заботиться о томъ, чтобъ пріискать своей внучкъ жениха и помимо Густава IV. Поручая это дъло Гримму, она, послъ брака великихъ князей Александра и Константина, писала ему слъдующее: «Теперь мнъ женить некого, но у меня остается пять дівиць, изъ которыхъ младшей только годь, а старшая уже невъста. Она и слъдующая за нею ея сестра прекрасны какъ день, и все соотвътствуетъ въ нихъ ихъ красотъ: объ онъ, по отзывамъ всъхъ, восхитительны. Имъ нужно искать жениховъ съ фонаремъ въ рукъ. Непригожіе и глупые будуть исключены изъ числа жениховъ, но бъдность не будеть считаться порокомъ. Внутреннія ихъ качества должны соотвътствовать наружнымъ. Если вы найдете что-либо подходящее на рынкъ, извъстите меня о такой покупкъ, но она должна получить одобрение шотландскаго пэра, потому что отзывъ вашъ будеть подоврителенъ, такъ какъ вы отъ рожденія заражены любовью къ нёмецкимъ высочествамъ».

Между тёмъ въ самой Швеціи образовалась значительная партія, преимущественно изъ придворныхъ, недовольная регентомъ и сочувствовавшая Россіи. Сторонники этой партіи распускали слухъ, что король заочно, по однимъ только письмамъ и портрету, страстно влюбился въ великую княжну Александру Павловну; что препятствіемъ къ браку этой молодой и прекрасной четы служить регентъ, который торо-

пится женитьбою короля на принцессъ мекленбургской, предвидя, что Густавъ, сдълавшись самостоятельнымъ по достиженіи совершеннольтія, избереть себь вь супруги великую княжну, съ бабушкою которой регенть быль не въ ладахъ. Екатерина, узнавъ о дъйствіяхъ въ пользу Россіи упомянутой партіи, отправила въ Стокгольмъ барона Будберга, только что вернувшагося изъ Германіи, откуда онъ привезъ въ Петербургь трехъ принцессъ саксенъ-кобургскихъ, изъ которыхъ великій князь Константинь Павловичь должень быль выбрать себъ невъсту. Успъхъ Будберга по части сватовства надоумиль императрицу-поручить ему завести переговоры о бракъ Густава IV съ Александрой Павловной. При Будбергъ находился очень ловкій господинь, по фамиліи Крестинь, родомъ французъ. Онъ съумълъ поддълаться къ регенту, увъряя, что императрица чрезвычанно любить и уважаеть герцога и что если она выказала ему свой гнъвъ, то это произошло единственно отъ того простительнаго раздраженія, которое овладъло ею, когда она увидъла, до какой степени внучка ея была огорчена, узнавъ о невозможности выйдти замужъ за Густава IV. Въ заключение Крестинъ просилъ регента только объ одномъ-отложить бракъ короля до его совершеннольтія, предоставивь ему самому полную свободу избрать подругу жизни.

Герцогъ согласился исполнить послёднее предложение въ виду того, что отказъ въ настоящемъ случав можетъ вызвать вооруженное столкновеніе Россіи съ Швецією и кром'в того побудить русскій дворь поддерживать въ Швеціи тв безпокойства, которыя слишкомъ тревожили его. Въ то же время регента не покидала мысль о той опасности, какая должна грозить Швеціи, если посредствомь брака Густава IV съ русскою великою княжною еще болбе усилится тамъ вліяніе императрицы. Регенту казалось, что тогда королевство шведское будеть въ сущности ничъмъ инымъ, какъ только русскою провинціею. Сообразивъ все это обстоятельно, герцогъ поднялся на хитрость и сталъ, повидимому, склоняться на предложение Крестина. Будбергъ поспъшилъ послать объ этомъ депешу императрицъ, а Крестинъ письмо госпожъ Гюсъ, актрисъ французскаго театра въ Петербургъ, бывшей въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Морковымъ, зав'єдывавишить изостранными ділами и усердно клонотавшимъ о бражі ворода съ великою княжною. Между Стоктольмомъ и Петербургомъ завазалась теперь самая діличнымя и чрезвытайно дружеская перениска, исходомъ которой было изъявленное регентомъ согласіе на то, чтобы король приняль приглашеніе императрицы прійхать къ ней въ гости въ Петербургъ. Призтомъ регентъ заявиль, что онъ самъ будетъ сопровождать его величество при предстоящей нобадкі.

Въ половина августа регентъ и король, въ сопровождении многочисленной и блестищей свиты, отправились въ Петербургъ. Они акали туда какъ будто бы инкогнито, такъ какъ регентъ явился въ Петербургъ подъ именемъ графа Ваза, а король — графа Гага, принявъ эту фамилію отъ названія одного изъ загородныхъ королевскихъ замковъ.

# IV.

Отправившемуся въ Петербургъ королю-жениху шелъ восемнаднатый годъ. Онъ родился 2-го ноября 1778 года. О рожденія его ходили странные слухи, подтверждавніеся особыми обстоятельствами супружеской жизни его отца, короля Густава III, который быль съ 1766 года женять на сестръ датекаго короля Христіана VII. Разсказы эти перешли въ печать и заключаются въ слъдующемъ.

Густавъ III и брать его Карлъ XIII не имън возможности доставить наслъдниковъ шведской коронъ, и, кромътого, первый изъ нихъ жилъ съ своею супругою не въ дадахъ. По возвращения въ 1777 году изъ Петербурга, куда Густавъ III тадить въ гости къ императрицъ Екагеринъ, онъ примирился съ королевою. Примиреніе это сопровождаюсь большими празднествами, а въ слъдующемъ году разнеслась молва о беременности королевы. Въ октябръ итсящъ этого года, король созваль въ Стокгольнъ государственные чины съ тою пълью, чтобы когда, во время ихъ собранія, родится наслъдникъ престола, они явились въ качествъ воспріемника отъ купели новорожденнаго принца. Ожиданія короля сбылись, такъ какъ 2-го ноября пушечные выстрѣлы возвъстили жителять Стокгольма, что королева разрѣщилась отъ бремени

сыномъ, наслъдникомъ престола, которому при крещеніи дали имя Густава-Адольфа.

Вскоръ, однако, разнеслась молва, что новорожденный младенець не сынь короля, и появленіе его на свёть стали объяснять такимъ образомъ. Говорили, что Густавъ III, не пользуясь правами супруга, уговориль королеву сблизиться съ самымъ искреннимъ его другомъ, красавцемъ барономъ Мункомъ. Но королева, воспитанная въ правилахъ строгой нравственности, не ръшилась на это. Король продолжаль убъждать ее, настаивая на интересахъ государства и королевской фамиліи, требовавшихъ появленія на свёть наследника престола. Наконецъ, молодая королева согласилась съ темъ только условіемъ, чтобъ бракъ ея съ королемъ быль расторгнуть и чтобы послъ этого она сдълалась законной супругой барона Мунка. Густавъ III принялъ предложение королевы, и сохранилось известіе, что въ тоть день, когда онъ праздноваль свое примиреніе съ королевою, быль совершень бракъ ея съ барономъ Мункомъ, послъ чего въ обычный срокъ родился наслъднивъ шведской короны. Въ память этого событія король заказаль статуи двухъ извёстныхъ въ древности друзей Кастора и Поллукса, изъ которыхъ одному ваятель долженъ быль придать черты короля Густава III, а другому черты барона Мунка.

Разсказь объ обстоятельствахъ рожденія короля подтверждается письмомъ Екатерины къ Гримму, отъ 5-го апръля 1795 года. Сообщая, что Армфельду было извъстно о томъ, что умирающій Густавъ III поручиль Екатеринъ своего сына, она добавляеть: что Армфельдъ зналь также и о томъ, что Екатерина еще и прежде принимала сторону этого ребенка противъ всъхъ враговъ и говорила покойному королю и всъмъ, кто только хотъль слушать, что если отецъ признаёть ребенка за своего сына, то никто ужь не имъетъ права оспаривать этого, тъмъ болъе, что король имъетъ болъе власти, чъмъ всякій другой отецъ.

Густавъ III чрезвычайно заботился о сынъ бывшей своей супруги, и старался на каждомъ шагу окружать его королевскою пышностію. За ребенкомъ былъ самый тщательный уходъ. Ръдко вывозили его изъ дворца на прогулку, да и то въ сопровожденіи отряда легкой кавалеріи. Особенное

виманіе было обращено на физическое воспитаніе маленькаго принца. и для того, чтобы закалить здоровье ребенка, его кансцый день опускали въ самую колодную воду и держали нь ней до тёхъ поръ, пока тёло его дёлалось совершенно синимъ. Едва лишь сталъ подростать Густавъ-Адольфъ, какъ король началъ возить его съ собою по всёмъ областямъ Швецін, где малютке воздавали королевскія почести.

Воспитателемъ Густава IV быль сперва баронъ Спарре, пожалованный, при получении такого важнаго назначения, сенаторомъ; но баронъ не отличался способностями по педагогической части, а между темъ стремился къ тому, чтобы безусловно распоряжаться и воспитаніемь и личностію ввъреннаго его попеченіямъ ребенка. Вследствіе этого между королемъ Густавомъ III и барономъ Спарре происходили безпрестанныя столкновенія, окончившіяся тімь, что Спарре быль, въ 1788 году, замененъ графомъ Гилленштольпе, помощникомъ котораго быль назначенъ графъ Бонде. Затъмъ воспитатели подроставшаго принца мънялись довольно часто, и послъднимъ былъ баронъ Армфельдъ. Всв они чрезвычайно ошибочно вели нравственное развитіе мальчика, неустанно внушая ему, что онъ призванъ провиденіемъ властвовать надъ народомъ, который безусловно долженъ повиноваться его волъ. Въ то же время духовные наставники королевича вселяли въ него религіозный фанативмъ лютеранскаго склада, указывая ему на превосходство лютеранской церкви надъ всъми христіанскими въроисповъданіями. Они погружали его въ лютеранскій мистицизмъ, занимаясь съ нимъ толкованіями пророчествъ и апокалипсиса. Особенную ненависть внушали ему наставники къ греческой церкви и, подъ вліяніемъ ихъ толковъ, Густавъ смотрълъ на нее не только какъ на церковь, соотвътствующую менъе чъмъ католическая основамъ христіанскаго ученія, но почти какъ на какую-то представительницу языческой религіи. Наставники принца, между прочимъ, научили его смотръть на французскій народь, не покорявшійся передъ королевскою властію, какъ на звъря-чудовище, предреченнаго сочинителемъ апокалипсиса и который впослъдствіи, по пророчеству Даніила, должень быть стерть съ лица земли никъмъ инымъ, какъ имъ, Густавомъ. Они убъждали его въ томъ, что Анкарстремъ ръшился на цареубійство по наущенію французскихъ террористовъ. На восьмомъ году отъ рожденія, Густавъ быль отдань въ упсальскій университеть, и тотчась же тамь заговорили о немъ, какъ о какомъ-то небываломъ еще чудъ, а на двънадцатомъ году отъ рожденія онъ быль избранъ канцлеромъ этого ученаго и учебнаго учрежденія.

Смерть Густава III застала его преемника только четырнадцати-лётнимъ подросткомъ. Разсказывають, что въ предсмертномъ горячечномъ бреду короля вырывались слова, намекавшія на таинственное происхожденіе его наслёдника. Съ своей стороны шведскіе вельможи хотёли отстранить Густава-Адольфа отъ короны, предложивъ ее герцогу Зюндерманландскому съ тёмъ условіемъ, чтобъ онъ утвердилъ конституцію 1772 года. Но раздоръ въ этой партіи и нежеланіе регента произвести такой перевороть сохранили корону за Густавомъ IV.

При такой подготовкѣ воспитаніемъ, о которой мы сейчасъ сказали, юноша-король ѣхалъ въ Россію безъ твердоопредѣленныхъ намѣреній. Онъ былъ предупрежденъ противъ
религіи своей невѣсты, и бракъ его съ русскою великою
княжною долженъ былъ главнымъ образомъ, а пожалуй и
единственно, зависѣть отъ того впечатлѣнія, какое произведетъ красота невѣсты на его слишкомъ еще молодое сердце.
Но регентъ твердо рѣпился противодѣйствовать предполагаемому браку и едва ли не затѣмъ только и отправился въ
Петербургъ, чтобъ надѣлать императрицѣ самыхъ чувствительныхъ непріятностей.

V.

Прітавь въ Петербургъ 13-го августа 1796 года, король и регенть остановились въ домт шведскаго посланника, барона Стединга.

Въ эту пору великой княжнѣ шелъ только четырнадцатый годъ. Она была высока ростомъ и чрезвычайно стройна. Черты лица ея были правильны, а роскошные локоны пепельнаго цвѣта придавали особую прелесть ея необыкновенно свѣженькому личику. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ она много хорошаго наслышалась о Густавъ, и онъ въ ея еще дътской головкъ былъ предметомъ первой любви и первыхъ дъвическихъ мечтаній. Густавъ не выдавался поразительною красотою, но былъ миловидный юноша: высокій ростомъ, прекрасно сложенный и отличался благородною осанкой. Что-то гордое, самоувъренное, было во всей его фигуръ. Вообще же онъ былъ очень привлекателенъ, соединяя въ себъ и простоту юноши, и величіе короля.

Всв въ Петербургв знали, зачемъ собственно прівхаль Густавъ, и какъ только разнеслась вёсть объ его прибытіи, весь городъ пришелъ въ движеніе: всв желали взглянуть на него не только какъ на короля, но и какъ на жениха.

Екатерина была чрезвычайно довольна начавшимся сватовствомъ и въ внакъ своего особеннаго благоволенія пожаловала упомянутому уже нами французу Крестину, негласно занимавшемуся этимъ дёломъ, 300 душъ крестьянъ и чинъ надворнаго совётника.

Государыня, жившая до прівада въ Царскомъ Селв и заранте извъщенная о прибытіи Густава королевскимъ штал-мейстеромъ графомъ Швериномъ, поспъшила прівхать въ Петербургъ и, проживъ нъсколько дней въ Таврическомъ дворцъ, переселилась въ Зимній дворецъ, чтобы принять тамъ короля и давать въ Эрмитажъ въ честь его блестящіе праздники. При первомъ свиданіи съ Густавомъ она была отъ него въ восхищеніи, и, какъ говорила своимъ приближеннымъ, сама влюбилась въ него.

Сообщая Гримму о прівздв Густава, императрица писала, что онъ имветь величественную и привлекательную наружность, что на лицв его выражаются умъ и пріятность. По словамъ Екатерины, онъ былъ «рвдкій молодой человвиъ» и безъ сомнвнія — добавляла она — въ настоящее время ни одинъ тронъ въ Европв не можеть похвалиться такими надеждами, какъ шведскій. Съ добрымъ сердцемъ король, по наблюденію императрицы, соединялъ утонченную ввжливость, благоразуміе и сдержанность, болбе нежели сколько можно было бы ожидать, судя по его лютамъ. Короче сказать, Екатерина находила Густава очаровательнымъ юношею. Нъсколько позднве она такъ описывала короля: «наружность его прелестна, черты лица прекрасныя и правильныя, глаза

большіе и живые, осанка величественна, онъ довольно высокъ ростомъ, но худощавъ и проворенъ. Онъ любитъ прыгать и танцовать и вообще охотникъ до телесныхъ упражненій, въ которыхъ проявляеть ловкость». Екатерина считала его лучшимъ изъ всёхъ современныхъ ей государей, подающимъ большія надежды, и думала, что ему не достаеть только опытности и обстановки умными людьми.

Одновременно съ этимъ, графъ А. Р. Воронцовъ въ тагихъ словахъ описываетъ Густава IV: «король строенъ, средняго роста, волосы у него рыжіе; въ физіономіи его особенно выдаются большіе глава подъ цвѣтъ волосъ, но они выражаютъ только хладнокровіе».

Представляясь въ первый разъ императрицъ, король, почтительно подойдя къ ней, хотълъ поцъловать у ней руку, но государыня не допустила его до этого.

- Я никогда не забуду—сказала Екатерина, что графъ Гага—король.
- Если ваше величество—возразиль на это находчивый юноша—не желаете дозволить мнв такой чести какъ императрица, то дозвольте, по крайней мврв, эту честь какъ женщина, къ которой я исполненъ не только уваженія, но и удивленія.

Затъмъ Густаву предстояло свиданіе съ Александрой, а у ней въ ту пору, какъ нарочно, было большое горе. 14-го числа пропала ея собачка, и она проплакала весь вечеръ этого дня и все слъдующее утро. Глаза ея отъ слезъ сдълались красны, и воспитательница великой княжны, баронесса Ливенъ, при видъ такой бъды, по словамъ императрицы, чуть не умерла со страха.

Но вотъ наступила минута первой встрёчи Густава и Александры. Сердце подсказывало жениху и невёстё, что за ними есть маленькій грёшокъ, такъ какъ они уже заочно были влюблены другъ въ друга, а теперь имъ приходилось выдать эту тайну въ ту минуту, когда глаза всей придворной толпы съ такимъ любопытствомъ были устремлены на нихъ. При встрёчё невёсты король покраснёлъ, а на щекахъ великой княжны вспыхнулъ тотъ жгучій румянецъ юности, отъ котораго въ глазахъ выступають слезы. Оба они смёшались, застыдились и не могли промолвить другъ другу ни одного слова, но императрица ободрила ихъ, отрекомендовавъ взаимно и жениха и невъсту.

Король чрезвычайно полюбился всёмь: онь быль вёжливъ, простъ и обходителенъ, каждое слово его было обдуманно; онъ обращалъ внимание на серьезные предметы, и разсудительные его разговоры казались даже несвойственными его юношескому возрасту; при всякомъ случав онъ обнаруживаль познанія, свидетельствовавшія объ его тщательномъ воспитаніи. Степенность, подобающая его высокому сану, не покидала его ни на минуту. Вся пышность императорскаго двора, которую старались выставить передъ нимъ, повидимому, нисколько не поражала его. При многочисленномъ и блестящемъ дворъ Екатерины онъ не стъснялся нисколько и держаль себя гораздо развязнъе и находчивъе, нежели его сверстники, великіе князья Александръ и Константинъ Павловичи. Сама императрица—по свидътельству современника Массона, участвовавшаго въ воспитаніи великихъ князей съ грустью высказывала въ кругу близкихъ ей лицъ, что она видить больщую разницу между королемь и своимъ младшимъ внукомъ Константиномъ. Графъ Гага не только понравился, но и расположиль къ себъ всъхъ, что — какъ замъчаеть Екатерина въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Гримму случается въ Петербургъ очень ръдко.

Графъ А. Р. Воронцовъ писаль о немъ следующее: «Король говорить мало, ничего не скажеть не кстати, голосъ его басистый и монотонный. Онъ пристрастенъ къ военному искусству и желаетъ подражать Карлу XII. Съ техъ поръ, какъ король въ Петербурге, онъ еще ни разу не улыбнулся».

Въ числѣ лицъ, поспѣшившихъ выразить свое сочувствіе новоприбывшему гостю, былъ и Державинъ, который въ видѣ надписи къ портрету графа Гага, сочинилъ слѣдующее изящно-льстивое четверостишіе:

Ты скрыль величество, но видимъ и въ ночи Свётила северна сіяющи лучи. Теки на высоту свой блескъ соединить Съ прекраснёйшей изъ авёздъ, чтобъ смертнымъ счастье лить!...

# VI.

Говоря о король, нужно упомянуть и объ его спутникь— явившемся, какъ мы сказали, подъ именемъ графа Ваза. Графъ Воронцовъ въ письмъ къ брату своему въ Лондонъ отзывался о регентъ въ слъдующихъ словахъ: «дядя короля смахиваетъ на шарлатана. Съ игривостью ума онъ соединилъ манеры полишинеля, и это придаетъ ему видъ стараго шалуна».

Совствить иначе отзывается о регентт Массонт. Онт щишеть: «регентть, повидимому, любовавшійся своимъ питомцемть, когда ему расточали похвалы—человть очень малаго роста; манеры его непринужденныя, обращеніе втиливое, ст виду онт наблюдателент и хитерт, вт глазахт свтится много ума. Все, что онт говорить, обнаруживаеть вт немт человта разсудительнаго; ртчи его заставляють призадумываться».

Въ то время, когда переговоры о бракъ велись въ Петербургъ дипломатическимъ порядкомъ, самъ Густавъ счелъ нужнымъ открыться императрицъ въ своей любви къ ея внучкъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ своего пріѣзда, онъ былъ приглашенъ на обѣдъ къ государынѣ въ Таврическій дворецъ. Послѣ стола императрица вышла въ садъ и сѣла на скамейку подъ деревьями. Король тоже пришелъ туда и присѣлъ возлѣ нея. Остальное общество пило кофе въ нѣкоторомъ отдаленіи на лужайкѣ. Увидя себя на-единѣ съ императрицею, Густавъ сказалъ, что пользуется этой удобной минутой, для того, чтобъ открыть передъ ней свое сердце, и послѣ нѣкотораго замѣшательства высказалъ, что чувствуетъ непреодолимую любовь къ Александрѣ Павловнѣ и желалъ бы жениться на ней.

Такое заявленіе какъ нельзя болѣе пришлось по душѣ Екатеринѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, помимо другихъ препятствій политическаго свойства, она сочла нужнымъ напомнить сватающемуся жениху о томъ затрудненіи, въ какое онъ ставить ее и великую княжну, имѣя разомъ двухъ невѣстъ.

Императрица сказала, что, по дружбъ къ королю, она выслушала его сердечныя объясненія, но что прежняя его помолвка съ принцессой мекленбургской не позволяеть ему сдълать новое предложеніе, пока имъеть силу прежнее. Король согласился съ справедливостію такого замъчанія, но всетаки просиль императрицу дать предварительное согласіе на его предложеніе и до времени хранить все дъло въ глубокой тайнъ.

Императрица потребовала нёсколько дней на размышленіе, а между тёмъ поспёшила увёдомить родителей невёсты, жившихъ въ Гатчинъ, о предложеніи, сдъланномъ ихъ дочери.

Теперь передъ нами открывается закулисная сторона начавшагося сватовства. Въ семействъ Екатерины, какъ и въ каждомъ семействъ заурядныхъ смертныхъ, начались хлепоты, близко напоминающія обыкновенную ловлю жениха, не смотря на ту величавую обстановку, посреди которой являлось подобное предпріятіе въ настоящемъ случать. Бабушка и мать невъсты сильно волнуются, стараются сблизить молодую парочку, заботливо слъдять за женихомъ, принимая къ сердцу и толкуя по-своему каждое его слово. Молоденькая великая княжна является обыкновенной дъвушкой-невъстой, ей нътъ ни до чего дъла, у ней въ мысляхъ одинъ только женихъ, все прочее на время забыто, забыта и ненайденная еще, прежде такъ горько оплакиваемая, собачка.

Среди всёхъ этихъ семейныхъ тревогъ оставался спокоенъ по-прежнему родитель невъсты, великій князь Павелъ
Петровичь, который постоянно держался вдали отъ двора.
Онъ жилъ и теперь, какъ и прежде, въ Гатчинъ, занимаясь
тамъ, какъ и всегда, воинской экзерцировкой и вахтъ-парадами. Въ продолженіе шестинедъльнаго пребыванія короля
въ Петербургъ, онъ не болье трехъ разъ пріъзжаль въ столицу. При дворъ на него обращали мало вниманія, а самъ
онъ, какъ казалось, не слишкомъ безпокоился о предстоящемъ бракъ его дочери, предоставивъ весь вопросъ объ этомъ
на усмотръніе великой княгини и императрицы. Блестящая
свита короля не приглянулась и не полюбилась Павлу Петровичу. Ему кръпко не нравилось, что шведы вмъсто того,
чтобъ надъвать мундиры, ходили въ новомодныхъ фракахъ,

замёняя трехуголки круглыми шляпами—этимъ ненавистнымъ для него революціоннымъ головнымъ уборомъ. Такой только «гнусной» одежды вполнё было достаточно для того, чтобъ охладить Павла Петровича къ пріёзжимъ гостямъ, и онъ, человёкъ прямодушный, врагъ всякаго притворства, обходился съ ними не слишкомъ любезно, и только частыя внушенія императрицы сдерживали его въ предёлахъ вёжливости, такъ строго требуемой придворнымъ этикетомъ. Король тоже не чувствовалъ симпатіи къ будущему своему тестю и только дважды навёстиль его: одинъ разъ въ Гатчинъ, а другой—въ Павловскъ.

Совершенно иначе держала себя въ это время великая княгиня Марія Өеодоровна: она безпрестанно вздила изъ Гатчины въ Петербургъ, заботясь какъ о судьбъ своей дочери, такъ и о томъ, чтобъ, присутствуя на праздникахъ, хотя наружно поддержать права и обязанности матери, потому что въ сущности все дѣло о сватовствъ было въ рукахъ самой императрицы. Поѣздки въ Петербургъ изъ Гатчины великой княгини, часто даже не имъвшей возможности пообъдать какъ слъдуетъ и потому забиравшей съ собою въ дорогу легкую холодную закуску, чрезвычайно утомили ее.

— Если мий также затруднительно будеть выдавать замужъ и остальныхъ моихъ дочерей, то я, чего добраго, умру въ дорогъ—говорила окружающимъ великая княгиня, измученная и физически, и правственно.

Сватовство между тёмъ шло своимъ чередомъ: имъ заправляла умная и расторопная бабушка.

19-го августа, на балъ у графа Самойлова, король вошель въ круглую залу, гдъ сидъла императрица. Такъ какъ она объщала дать ему отвъть о согласіи на бракъ великой княжны чрезъ три дня, а срокъ этоть уже прошель, то на вопросъ короля, когда ея величество исполнить свое объщаніе, — императрица отвъчала, что исполнить тотчась, какъ только онъ освободится отъ своихъ обязательствъ съ герцогинею мекленбургской и что тогда она будетъ готова выслушать формальное его предложеніе.

Въ отвётъ на это король пробормоталъ несколько фразъ благодарности и уверенія въ дружбе.

Послъ этого, разговоръ между нимъ и императрицею пе-

да, изъ Стокгольма въ Петербургъ съ извъщеніемъ о помолвкъ короля съ принцессою мекленбургскою графу Шверину, имнератрица, какъ мы уже сказали, готовила самую недружелюбную встръчу. Графъ было уже приближался къ Петербургу, когда получиль увъдомленіе, что императрица не желаеть принять его, и, вследствие этого, должень быль возвратиться назадъ. Съ своей стороны, Екатерина отправила въ Мекленбургъ своихъ агентовъ, которые должны были повести дёло такъ, чтобы принцесса формально отказалась отъ вступленія въ бракъ съ Густавомъ IV. Въ то же время въ Петербургъ стали готовиться къ войнъ со Швеціею. Но вскоръ обстоятельства несколько изменились: до императрицы дошла въсть, что король, ссылаясь на нездоровье, просить регента отсрочить бракъ до его совершеннолътія. Такъ какъ нельзя было разсчитывать вполнъ на успъхъ отъ такой перемъны, то императрица стала заботиться о томъ, чтобъ пріискать своей внучкъ жениха и помимо Густава IV. Поручая это дъло Гримму, она, послъ брака великихъ князей Александра и Константина, писала ему слъдующее: «Теперь мнъ женить некого, но у меня остается пять девиць, изъ которыхъ младшей только годъ, а старшая уже невъста. Она и слъдующая за нею ея сестра прекрасны какъ день, и все соотвътствуетъ въ нихъ ихъ красотъ: объ онъ, по отзывамъ всъхъ, восхитительны. Имъ нужно искать жениховъ съ фонаремъ въ рукъ. Непригожіе и глупые будуть исключены изъ числа жениховъ, но бъдность не будеть считаться порокомъ. Внутреннія ихъ качества должны соответствовать наружнымъ. Если вы найдете что-либо подходящее на рынкъ, извъстите меня о такой покупкъ, но она должна получить одобрение шотландскаго пэра, потому что отзывъ вашъ будеть подозрителенъ, такъ какъ вы отъ рожденія заражены любовью къ нёмецкимъ высочествамъ».

Между тёмъ въ самой Швеціи образовалась значительная партія, преимущественно изъ придворныхъ, недовольная регентомъ и сочувствовавшая Россіи. Сторонники этой партіи распускали слухъ, что король заочно, по однимъ только письмамъ и портрету, страстно влюбился въ великую княжну Александру Павловну; что препятствіемъ къ браку этой молодой и прекрасной четы служить регентъ, который торо-

пится женитьбою короля на принцессъ мекленбургской, предвидя, что Густавъ, сдёлавшись самостоятельнымъ по достиженіи совершеннольтія, избереть себь вь супруги великую княжну, съ бабушкою которой регентъ былъ не въ ладахъ. Екатерина, узнавъ о дъйствіяхъ въ пользу Россіи упомянутой партіи, отправила въ Стокгольмъ барона Будберга, только что вернувшагося изъ Германіи, откуда онъ привезъ въ Петербургь трехъ принцессъ саксенъ-кобургскихъ, изъ которыхъ великій князь Константинъ Павловичь долженъ быль выбрать себъ невъсту. Успъхъ Будберга по части сватовства надоумиль императрицу-поручить ему завести переговоры о бракъ Густава IV съ Александрой Павловной. При Будбергъ находился очень ловкій господинь, по фамиліи Крестинь, родомъ французъ. Онъ съумълъ поддълаться къ регенту, увъряя, что императрица чрезвычанно любить и уважаеть герцога и что если она выказала ему свой гнъвъ, то это произошло единственно оть того простительнаго раздраженія, которое овладъло ею, когда она увидъла, до какой степени внучка ея была огорчена, узнавъ о невозможности выйдти замужъ за Густава IV. Въ заключение Крестинъ просилъ регента только объ одномъ-отложить бракъ короля до его совершеннолътія, предоставивъ ему самому полную свободу избрать подругу жизни.

Герцогъ согласился исполнить послъднее предложение въ виду того, что отказъ въ настоящемъ случат можетъ вызвать вооруженное столкновеніе Россіи съ Швецією и кром'в того побудить русскій дворь поддерживать въ Швеціи тв безпокойства, которыя слишкомъ тревожили его. Въ то же время регента не покидала мысль о той опасности, какая должна грозить Швеціи, если посредствомь брака Густава IV съ русскою великою княжною еще болве усилится тамъ вліяніе императрицы. Регенту казалось, что тогда королевство шведское будеть въ сущности ничемъ инымъ, какъ только русскою провинцією. Сообразивъ все это обстоятельно, герцогъ поднялся на хитрость и сталъ, повидимому, склоняться на предложение Крестина. Будбергъ посившилъ послать объ этомъ депешу императрицъ, а Крестинъ письмо госпожъ Гюсъ, актрисъ французскаго театра въ Петербургъ, бывшей въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Морковымъ, зав'єдыда, изъ Стокгольма въ Петербургъ съ извъщениемъ о помолвкъ короля съ принцессою мекленбургскою графу Шверину, императрица, какъ мы уже сказали, готовила самую недружелюбную встръчу. Графъ было уже приближался къ Петербургу, когда получиль увъдомленіе, что императрица не желаеть принять его, и, вследствие этого, должень быль возвратиться назадъ. Съ своей стороны, Екатерина отправила въ Мекленбургъ своихъ агентовъ, которые должны были повести дъло такъ, чтобы принцесса формально отказалась отъ вступленія въ бракъ съ Густавомъ IV. Въ то же время въ Петербургъ стали готовиться къ войнъ со Швеціею. Но вскоръ обстоятельства нъсколько измънились: до императрицы дошла въсть, что король, ссылаясь на нездоровье, просить регента отсрочить бракъ до его совершеннолътія. Такъ какъ нельзя было разсчитывать вполнъ на успъхъ отъ такой перемъны, то императрица стала заботиться о томъ, чтобъ пріискать своей внучкъ жениха и помимо Густава IV. Поручая это дъло Гримму, она, послъ брака великихъ князей Александра и Константина, писала ему слъдующее: «Теперь мив женить некого, но у меня остается пять девиць, изъ которыхъ младшей только годь, а старшая уже невъста. Она и слъдующая за нею ея сестра прекрасны какъ день, и все соотвътствуетъ въ нихъ ихъ красотъ: объ онъ, по отзывамъ всъхъ, восхитительны. Имъ нужно искать жениховъ съ фонаремъ въ рукъ. Непригожіе и глупые будуть исключены изъ числа жениховъ, будеть считаться порокомъ. Внутреннія бъдность не ихъ качества должны соотвътствовать наружнымъ. Если вы найдете что-либо подходящее на рынкъ, извъстите меня о такой покупкъ, но она должна получить одобрение шотландскаго пэра, потому что отзывъ вашъ будеть подозрителенъ, такъ какъ вы отъ рожденія заражены любовью къ нёмецкимъ высочествамъ».

Между тёмъ въ самой Швеціи образовалась значительная партія, преимущественно изъ придворныхъ, недовольная регентомъ и сочувствовавшая Россіи. Сторонники этой партіи распускали слухъ, что король заочно, по однимъ только письмамъ и портрету, страстно влюбился въ великую княжну Александру Павловну; что препятствіемъ къ браку этой молодой и прекрасной четы служить регентъ, который торо-

пится женитьбою короля на принцессъ мекленбургской, предвидя, что Густавъ, сдълавшись самостоятельнымъ по достиженіи совершеннольтія, избереть себь вь супруги великую княжну, съ бабушкою которой регенть быль не въ ладахъ. Екатерина, узнавъ о дъйствіяхъ въ нользу Россіи упомянутой партіи, отправила въ Стокгольмъ барона Будберга, только что вернувшагося изъ Германіи, откуда онъ привезъ въ Петербургь трехъ принцессъ саксенъ-кобургскихъ, изъ которыхъ великій князь Константинь Павловичь должень быль выбрать себъ невъсту. Успъхъ Будберга по части сватовства надоумиль императрицу-поручить ему завести переговоры о бракъ Густава IV съ Александрой Павловной. При Будбергъ находился очень ловкій господинь, по фамиліи Крестинь, родомъ французъ. Онъ съумълъ поддълаться къ регенту, увъряя, что императрица чрезвычанно любить и уважаеть герцога и что если она выказала ему свой гнъвъ, то это произошло единственно отъ того простительнаго раздраженія, которое овладъло ею, когда она увидъла, до какой степени внучка ея была огорчена, узнавъ о невозможности выйдти замужъ за Густава IV. Въ заключение Крестинъ просилъ регента только объ одномъ-отложить бракъ короля до его совершеннолътія, предоставивъ ему самому полную свободу избрать подругу жизни.

Герцогъ согласился исполнить последнее предложение въ виду того, что отказъ въ настоящемъ случат можетъ вызвать вооруженное столкновеніе Россіи съ Швецією и кром'в того побудить русскій дворь поддерживать въ Швеціи тв безпокойства, которыя слишкомъ тревожили его. Въ то же время регента не покидала мысль о той опасности, какая должна грозить Швеціи, если посредствомь брака Густава IV съ русскою великою княжною еще болве усилится тамъ вліяніе императрицы. Регенту казалось, что тогда королевство шведское будеть въ сущности ничемъ инымъ, какъ только русскою провинцією. Сообразивъ все это обстоятельно, герцогъ поднялся на хитрость и сталъ, повидимому, склоняться на предложение Крестина. Будбергъ поспъщилъ послать объ этомъ депешу императрицъ, а Крестинъ письмо госпожъ Гюсъ, актрисв французского театра въ Петербургъ, бывшей въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ. Морковымъ, зав'єдыда, изъ Стокгольма въ Петербургъ съ извъщениемъ о помолвкъ короля съ принцессою мекленбургскою графу Шверину, имнератрица, какъ мы уже сказали, готовила самую недружелюбную встръчу. Графъ было уже приближался къ Петербургу, когда получиль уведомленіе, что императрица не желаеть принять его, и, вследствие этого, должень быль возвратиться назадъ. Съ своей стороны, Екатерина отправила въ Мекленбургъ своихъ агентовъ, которые должны были повести дъло такъ, чтобы принцесса формально отказалась отъ вступленія въ бракъ съ Густавомъ IV. Въ то же время въ Петербургъ стали готовиться къ войнъ со Швеціею. Но вскоръ обстоятельства несколько изменились: до императрицы дошла въсть, что король, ссылаясь на нездоровье, просить регента отсрочить бракъ до его совершеннольтія. Такъ какъ нельзя было разсчитывать вполнъ на успъхъ отъ такой перемъны, то императрица стала заботиться о томъ, чтобъ пріискать своей внучкъ жениха и помимо Густава IV. Поручая это дъло Гримму, она, послъ брака великихъ князей Александра и Константина, писала ему следующее: «Теперь мне женить некого, но у меня остается пять девиць, изъ которыхъ младшей только годь, а старшая уже невъста. Она и слъдующая за нею ея сестра прекрасны какъ день, и все соотвътствуетъ въ нихъ ихъ красотъ: объ онъ, по отзывамъ всъхъ, восхитительны. Имъ нужно искать жениховъ съ фонаремъ въ рукъ. Непригожіе и глупые будуть исключены изъ числа жениховъ, но бъдность не будеть считаться порокомъ. Внутреннія ихъ качества должны соотвътствовать наружнымъ. Если вы найдете что-либо подходящее на рынкъ, извъстите меня о такой покупкъ, но она должна получить одобрение шотландскаго пэра, потому что отзывъ вашъ будеть подозрителенъ, такъ какъ вы отъ рожденія заражены любовью къ нъмецкимъ высочествамъ».

Между тёмъ въ самой Швеціи образовалась значительная партія, преимущественно изъ придворныхъ, недовольная регентомъ и сочувствовавшая Россіи. Сторонники этой партіи распускали слухъ, что король заочно, по однимъ только письмамъ и портрету, страстно влюбился въ великую княжну Александру Павловну; что препятствіемъ къ браку этой молодой и прекрасной четы служить регенть, который торо-

пится женитьбою короля на принцессъ мекленбургской, предвидя, что Густавъ, сдълавшись самостоятельнымъ по достиженіи совершеннольтія, избереть себь вь супруги великую княжну, съ бабушкою которой регенть быль не въ ладахъ. Екатерина, узнавъ о дъйствіяхъ въ пользу Россіи упомянутой партіи, отправила въ Стокгольмъ барона Будберга, только что вернувшагося изъ Германіи, откуда онъ привезъ въ Петербургь трехъ принцессъ саксенъ-кобургскихъ, изъ которыхъ великій князь Константинь Павловичь должень быль выбрать себ' нев' сту. Усп' у Будберга по части сватовства надоумиль императрицу-поручить ему завести переговоры о брак' Густава IV съ Александрой Павловной. При Будберг' находился очень ловкій господинь, по фамиліи Крестинь, родомъ французъ. Онъ съумблъ поддълаться къ регенту, увъряя, что императрица чрезвычанно любить и уважаеть герцога и что если она выказала ему свой гнъвъ, то это произошло единственно отъ того простительнаго раздраженія, которое овладъло ею, когда она увидъла, до какой степени внучка ея была огорчена, узнавъ о невозможности выйдти замужъ за Густава IV. Въ заключение Крестинъ просиль регента только объ одномъ-отложить бракъ короля до его совершеннолътія, предоставивъ ему самому полную свободу избрать подругу жизни.

Герцогъ согласился исполнить послёднее предложение въ виду того, что отказь въ настоящемъ случав можеть вызвать вооруженное столкновеніе Россіи съ Швецією и кром'в того побудить русскій дворь поддерживать въ Швеціи тъ безпокойства, которыя слишкомъ тревожили его. Въ то же время регента не покидала мысль о той опасности, какая должна грозить Швеціи, если посредствомъ брака Густава IV съ русскою великою княжною еще болбе усилится тамъ вліяніе императрицы. Регенту казалось, что тогда королевство шведское будеть въ сущности ничемъ инымъ, какъ только русскою провинцією. Сообразивъ все это обстоятельно, герцогь поднялся на хитрость и сталь, повидимому, склоняться на предложение Крестина. Будбергъ поспъщилъ послать объ этомъ депешу императрицъ, а Крестинъ письмо госпожъ Гюсъ, актрисъ французскаго театра въ Петербургъ, бывшей въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Морковымъ, зав'тды-

да, изъ Стокгольма въ Петербургъ съ извъщеніемъ о помолвив короля съ принцессою мекленбургскою графу Шверину, имнератрица, какъ мы уже сказали, готовила самую недружелюбную встречу. Графъ было уже приближался къ Петербургу, когда получиль увъдомленіе, что императрица не желаеть принять его, и, вследствіе этого, должень быль возвратиться назадъ. Съ своей стороны, Екатерина отправила въ Мекленбургъ своихъ агентовъ, которые должны были повести дъло такъ, чтобы принцесса формально отказалась отъ вступленія въ бракъ съ Густавомъ IV. Въ то же время въ Петербургъ стали готовиться къ войнъ со Швеціею. Но вскоръ обстоятельства нъсколько измънились: до императрицы дошла въсть, что король, ссылаясь на нездоровье, просить регента отсрочить бракъ до его совершеннолътія. Такъ какъ нельзя было разсчитывать вполнъ на успъхъ отъ такой перемъны, то императрица стала заботиться о томъ, чтобъ пріискать своей внучкъ жениха и помимо Густава IV. Поручая это дёло Гримму, она, послё брака великихъ князей Александра и Константина, писала ему слъдующее: «Теперь мнъ женить некого, но у меня остается пять дівиць, изъ которыхъ младшей только годь, а старшая уже невъста. Она и слъдующая за нею ея сестра прекрасны какъ день, и все соотвътствуетъ въ нихъ ихъ красотъ: объ онъ, по отзывамъ всъхъ, восхитительны. Имъ нужно искать жениховъ съ фонаремъ въ рукъ. Непригожіе и глупые будуть исключены изъ числа жениховъ, но бъдность не будеть считаться порокомъ. Внутреннія ихъ качества должны соотвътствовать наружнымъ. Если вы найдете что-либо подходящее на рынкъ, извъстите меня о такой покупкъ, но она должна получить одобреніе шотландскаго пэра, потому что отзывъ вашъ будетъ подозрителенъ, такъ какъ вы отъ рожденія заражены любовью къ нёмецкимъ высочествамъ».

Между тёмъ въ самой Швеціи образовалась значительная партія, преимущественно изъ придворныхъ, недовольная регентомъ и сочувствовавшая Россіи. Сторонники этой партіи распускали слухъ, что король заочно, по однимъ только письмамъ и портрету, страстно влюбился въ великую княжну Александру Павловну; что препятствіемъ къ браку этой молодой и прекрасной четы служить регенть, который торо-

пится женитьбою короля на принцессъ мекленбургской, предвидя, что Густавъ, сдълавшись самостоятельнымъ по достиженіи совершеннольтія, избереть себь вь супруги великую княжну, съ бабушкою которой регентъ былъ не въ ладахъ. Екатерина, узнавъ о дъйствіяхъ въ пользу Россіи упомянутой партіи, отправила въ Стокгольмъ барона Будберга, только что вернувшагося изъ Германіи, откуда онъ привезъ въ Петербургь трехъ принцессъ саксенъ-кобургскихъ, изъ которыхъ великій князь Константинъ Павловичь долженъ быль выбрать себъ невъсту. Успъхъ Будберга по части сватовства надоумиль императрицу-поручить ему завести переговоры о бракъ Густава IV съ Александрой Павловной. При Будбергъ находился очень ловкій господинъ, по фамиліи Крестинъ, родомъ французъ. Онъ съумълъ поддълаться къ регенту, увъряя, что императрица чрезвычанно любить и уважаеть герцога и что если она выказала ему свой гнъвъ, то это произошло единственно отъ того простительнаго раздраженія, которое овладъло ею, когда она увидъла, до какой степени внучка ея была огорчена, узнавъ о невозможности выйдти замужъ за Густава IV. Въ заключение Крестинъ просилъ регента только объ одномъ-отложить бракъ короля до его совершеннолътія, предоставивъ ему самому полную свободу избрать подругу жизни.

Герцогъ согласился исполнить последнее предложение въ виду того, что отказъ въ настоящемъ случав можетъ вызвать вооруженное столкновеніе Россіи съ Швецією и кром'в того побудить русскій дворь поддерживать въ Швеціи тв безпокойства, которыя слишкомъ тревожили его. Въ то же время регента не покидала мысль о той опасности, какая должна грозить Швеціи, если посредствомь брака Густава IV съ русскою великою княжною еще болъе усилится тамъ вліяніе императрицы. Регенту казалось, что тогда королевство шведское будеть въ сущности ничемъ инымъ, какъ только русскою провинціею. Сообразивъ все это обстоятельно, герцогь поднялся на хитрость и сталь, повидимому, склоняться на предложение Крестина. Будбергъ поситиль послать объ этомъ депешу императрицъ, а Крестинъ письмо госпожъ Гюсъ, актрисъ французскаго театра въ Петербургъ, бывшей въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Морковымъ, зав'єдывавшимъ пностранными дёлами и усердно хлопотавшимъ о бракѣ короля съ великою княжною. Между Стокгольмомъ и Петербургомъ завязалась теперь самая дѣятельная и чреввычайно дружеская переписка, исходомъ которой было изъявленное регентомъ согласіе на то, чтобы король принялъ приглашеніе императрицы пріѣхать къ ней въ гости въ Петербургъ. Приэтомъ регенть заявилъ, что онъ самъ будетъ сопровождать его величество при предстоящей поѣздкѣ.

Въ половинъ августа регентъ и король, въ сопровожденіи многочисленной и блестящей свиты, отправились въ Петербургъ. Они ъхали туда какъ будто бы инкогнито, такъ какъ регентъ явился въ Петербургъ подъ именемъ графа Ваза, а король — графа Гага, принявъ эту фамилію отъ названія одного изъ загородныхъ королевскихъ замковъ.

### IV.

Отправившемуся въ Петербургъ королю-жениху шелъ восемнадцатый годъ. Онъ родился 2-го ноября 1778 года. О рожденіи его ходили странные слухи, подтверждавшіеся особыми обстоятельствами супружеской живни его отца, короля Густава III, который былъ съ 1766 года женатъ на сестръ датскаго короля Христіана VII. Разсказы эти перешли въ печать и заключаются въ слъдующемъ.

Густавъ III и братъ его Карлъ XIII не имъли возможности доставить наслъдниковъ шведской коронъ, и, кромъ того, первый изъ нихъ жилъ съ своею супругою не въ ладахъ. По возвращени въ 1777 году изъ Петербурга, куда Густавъ III вздилъ въ гости къ императрицъ Екатеринъ, онъ примирился съ королевою. Примиреніе это сопровождалось большими празднествами, а въ слъдующемъ году разнеслась молва о беременности королевы. Въ октябръ мъсяцъ этого года, король созвалъ въ Стокгольмъ государственные чины съ тою цълью, чтобы когда, во время ихъ собранія, родится наслъдникъ престола, они явились въ качествъ воспріемника отъ купели новорожденнаго принца. Ожиданія короля сбылись, такъ какъ 2-го ноября пушечные выстрълы возвъстили жителямъ Стокгольма, что королева разръшилась отъ бремени

сыномъ, наслъдникомъ престола, которому при крещеніи дали имя Густава-Адольфа.

Вскоръ, однако, разнеслась молва, что новорожденный младенецъ не сынъ короля, и появленіе его на свъть стали объяснять такимъ образомъ. Говорили, что Густавъ III, не пользуясь правами супруга, уговориль королеву сблизиться съ самымъ искреннимъ его другомъ, красавцемъ барономъ Мункомъ. Но королева, воспитанная въ правилахъ строгой нравственности, не ръшилась на это. Король продолжаль убъждать ее, настаивая на интересахъ государства и королевской фамиліи, требовавшихъ появленія на свъть наслъдника престола. Наконецъ, молодая королева согласилась съ тёмъ только условіемъ, чтобъ бракъ ея съ королемъ быль расторгнуть и чтобы послв этого она сдвлалась законной супругой барона Мунка. Густавъ III приняль предложение королевы, и сохранилось извёстіе, что въ тоть день, когда онъ праздноваль свое примиреніе съ королевою, быль совершень бракь ея съ барономъ Мункомъ, послъ чего въ обычный срокъ родился наследникъ шведской короны. Въ память этого событія король заказаль статуи двухъ извёстныхъ въ древности друзей Кастора и Поллукса, изъ которыхъ одному ваятель долженъ быль придать черты короля Густава III, а другому черты барона Мунка.

Разсказъ объ обстоятельствахъ рожденія короля подтверждается письмомъ Екатерины къ Гримму, отъ 5-го апръля 1795 года. Сообщая, что Армфельду было извъстно о томъ, что умирающій Густавъ III поручиль Екатеринъ своего сына, она добавляеть: что Армфельдъ зналъ также и о томъ, что Екатерина еще и прежде принимала сторону этого ребенка противъ всёхъ враговъ и говорила покойному королю и всёмъ, кто только хотёль слушать, что если отецъ признаёть ребенка за своего сына, то никто ужь не имбеть права оспаривать этого, темъ более, что король иметъ более власти, чёмъ всякій другой отець.

Густавъ III чрезвычайно заботился о сынъ бывшей своей супруги, и старался на каждомъ шагу окружать его королевскою пышностію. За ребенкомъ быль самый тщательный уходъ. Ръдко вывозили его изъ дворца на прогулку, да и то въ сопровожденіи отряда легкой кавалеріи. Особенное 21

дёть короля такимъ веселымъ, какимъ онъ былъ въ Петербургъ.

# VII.

Всё недоразумёнія, возникавшія при предполагаемомъ бракё короля съ великою княжною, должны были, повидимому, легко уладиться. Мекленбургской невёстё предполагалось послать отказъ, а вопросъ о вёроисповёданіи королевы не представляль, какъ теперь казалось, особыхъ недоразумёній.

Когда объ этомъ вопросъ запіла однажды у короля ръчь съ регентомъ, то этоть последній, крепко разсчитывая на упорный лютеранскій фанатизмъ своего питомца, совершенно хладнокровно сказаль ему, что онъ, Густавъ, лучше всего сдълаеть, если по поводу этого вопроса обратится къ своей совъсти. Регентъ, однако, обманулся въ своемъ разсчетъ, такъ какъ на первый разъ влюбленный юноща легко помирился съ своею религіозною совъстью, забывъ для обворожившей его дъвушки и догматы Лютера и внушенія своихъ протестантскихъ наставниковъ объ еретичествъ греческой церкви.

Поладивъ съ своею совъстью, король хотъль воспользоваться, для окончательнаго ръшенія дъла о бракъ, своею державною властью, и когда однажды великая княгиня Марія Өеодоровна заговорила съ нимъ о томъ затрудненіи, какое, къ сожальнію, представляеть разновъріе жениха и невъсты, то Густавъ ръшительно и твердо замътиль, что такъ какъ онъ король, а императрица съ своей стороны изъявила согласіе на бракъ своей внучки, то все должно устроиться.

Кромѣ того, онъ, стараясь сколь возможно болѣе уклоняться отъ рѣшительнаго разговора по поводу различія религій, высказываль, что, въ уваженіе къ предразсудкамъ русскаго народа, невѣста его не будеть вынуждена отречься формально отъ своего вѣроисповѣданія.

Съ своей стороны и императрица Екатерина намъревалась повести дъло въ силу своей верховной власти.

Проникнувъ коварные замыслы регента, она рѣшилась предупредить ихъ, и съ этою цѣлью, обратилась къ избраннымъ изъ среды духовенства лицамъ съ секретнымъ вопро-

### IX.

«День, назначенный для обрученія Александры Павловны, быль, по словамь Массона, днемь величайшей скорби, даже днемь величайшаго униженія, когда либо испытаннаго счастливою и самовластною Екатериною».

Всему двору назначено было собраться въ парадномъ плать въ Тронную залу Зимняго дворца къ семи часамъ вечера. Великую княжну одёли какъ невёсту. На ней-какъ трунили придворные остряки-въ этотъ вечеръ было столько брилліантовъ, что цънность ихъ далеко превышала стоимость вствъ государственныхъ имуществъ шведской короны. Въ сопровожденіи младшихъ сестеръ и великихъ князей съ ихъ супругами, она вошла въ тронную залу, гдъ находились уже всъ придворные кавалеры и дамы, а также и Павелъ Петровичъ съ Маріею Өеодоровною явился туда къ назначенному времени. Сопутствуемая блестящею свитою, вошла туда и императрица; лицо ея было оживлено удовольствіемъ. Не доставало только жениха, и вст терялись въ догадкахъ, что могло бы задержать его. Между темь частые входы въ Тронную залу и выходы оттуда князя Зубова и нетерпъніе, которое начало выражаться и на лицъ, и въ движеніяхъ государыни, еще болъе возбуждали общее недоумъніе. По залъ сталъ ходить сдержанный шопоть. Пробило восемь часовь, пробило и девять, а женихъ не являлся. Всв истомились отъ напраснаго ожиданія, не зная, чёмъ объяснить такую невёжливость со стороны благовоспитаннаго молодаго человъка. Императрица волновалась все сильнъе и сильнъе. Прежній шопоть, прежде глухо ходившій по заль, обратился постепенно въ громкій ропотъ. Всъ находили, что «мальчишка» позводилъ себъ неслыханную дерзость...

Быль уже десятый чась въ исходъ, когда совершенно растерявшійся князь Зубовъ подошель къ императрицъ и чтото таинственно шепнуль ей на ухо. Быстро встала императрица съ кресель. Лицо ея сперва побагровъло, а потомъ сдълалось вдругъ мертвенно-блъднымъ. Заикаясь, она съ трудомъ проговорила нъсколько безсвязныхъ словъ, и затъмъ

тъхъ контрактахъ, которые самодержавными властями дълакотся, будетъ означена и довъренность избраннымъ отъ нихъ другимъ лицамъ, присутствовать вмъсто ихъ, при обрядахъ обрученія и бракосочетанія заочно, то какъ обрученіе, такъ и браковънчаніе по чиноположенію церковному безпрепятственно совершить можно потому, что обрученіе и браковънчаніе по разуму благочестивой христіанской въры, имъетъ все свое основаніе на взаимномъ сочетавающихся согласіи, кольми же паче, если обрученіе высокихъ особъ въ личномъ ихъ присутствіи совершается» \*).

Между темъ баронъ Армфельдъ, остававшійся пока въ тъни и жившій въ Петербургъ инкогнито, продолжаль по прежнему хлопотать о томъ, чтобъ уладить задуманный бракъ. Онъ видался съ королемъ секретно и внушалъ ему, что регентъ строитъ козни, что онъ, регентъ, выставляетъ препятствія къ браку потому только, что желаеть побудить императрицу овладъть Финляндіею, которая потомъ будеть отдана ему; герцогу, въ пожизненное владение. Армфельдъ внушалъ также королю не заботиться о различіи религій и предоставить королевъ оставаться въ той въръ, въ какой она родилась. Король сообщиль объ этомъ регенту, который напугалъ Густава возстаніемъ въ Швеціи, если королева не будетъ лютеранкою. Вследствіе этого, Густавъ нашель, что если бы регенть замышляль похитить королевскую власть, то онъ конечно, не сталь бы дълать предостереженій подобнаго рода, но, напротивъ, велъ бы дъло такъ, чтобъ подготовить возстаніе, которое могло окончиться низложеніемъ съ Густава IV. Вообще король сильно колебался: его тянули въ одну сторону суровый Лютеръ, а въ другую прекрасная Александра. Король, однако, ръшился вступить въ бракъ съ великою княжною, и баронъ Стедингъ въ торжественной аудіенціи просиль ея руки для Густава IV, послъ того какъ мекленбургской принцессъ было сообщено объ отказъ короля жениться на ней.

Отношенія между женихомъ и невъстой становились все

<sup>\*)</sup> Такимъ образомъ каноны православной нашей церкви допускаютъ заочное совершение обрядовъ обручения и бракосочетания, но законы гражданские не допускаютъ этого, требуя, чтобы бракъ совершался всегда въприсутствии жениха и невъсты.

умоляеть, чтобъ ее оставили въ поков. Она чрезвычайно взволнована».

Вмѣстѣ съ этой запиской была отправлена и другая, къ императрицѣ. Въ ней великая княгиня писала:

«Ваши нѣжныя заботы, ваши милости разсѣять эти тучи и возвратять разсудокь тѣмь, которые въ настоящую минуту его потеряли. Вся моя надежда на васъ, любезнѣйшая матушка. Наша бѣдная малютка въ отчаяніи».

Теперь все обрушилось на Моркова, который слишкомъ перехитрилъ, не настаивая на предварительномъ подписаніи брачнаго договора, но разсчитывая, что гораздо върнъе можно достичь цъли, заставъ короля въ расплохъ.

Въ порывахъ сильнаго раздраженія, Екатерина не только выговаривала Маркову въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ за его оплошность, но, сохранилось извъстіе, что гнъвъея въ этомъ случать дошель до того, что, въ добавокъ къ словеснымъ выговорамъ, она дала Моркову порядочную пощечину, а по другому разсказу, ударила его тростью.

Непрівздь Густава къ обрученію объясняется слёдующимъ ходомъ дёла:

Въ шесть часовъ роковаго вечера 11-го сентября, графъ Морковъ привезъ королю брачный договоръ, составленный имъ, Морковымъ, вмъстъ съ княземъ Зубовымъ. Густавъ началъ внимательно читать представленную ему бумагу и былъ крайне удивленъ, найдя, что въ договоръ внесены такія статьи, на которыя онъ не далъ предварительнаго согласія. Обратясь къ Моркову, онъ спросилъ, внесены ли эти статьи по приказанію императрицы? и, получивъ на свой вопросъ утвердительный отвъть, возразиль, что онъ не можеть подписать такого договора. При этомъ, однако, онъ замътиль, что не намъренъ стъснять свободу совъсти великой княжны, что сама она можетъ исповъдывать свою религію, но что онъ не въ правъ дозволить ей имъть въ королевскомъ дворцъ церковь и причть, и что, кромъ того, въ публикъ и во всъхъ церемоніяхъ она должна следовать вероисповеданію, господствующему въ странъ.

Морковъ быль ошеломленъ такою оговоркою короля. Онъ взяль обратно бумаги и поспѣшилъ къ Зубову, чтобы доложить его свѣтлости объ упорствѣ жениха. По прошествіи ителогораго времени Морковъ, стращно взволнованный, опять явыся къ королю и доложить, что весь дворъ и императрица уже ожидають его величество въ Тронной залѣ, что съ нею теперь невозможно уже вступить въ переговоры и что безъ всякаго сомитнія его величество не пожелаеть довести дѣло до разрыва, такъ какъ это было бы неслыханнымъ оскорбленіемъ для государыни, для великой княжны и для всей имперіи.

Такъ какъ король не поддавался убъжденіямъ Моркова. то къ нему поочередно приходили графъ Безбородко и многіе другіе, уговаривая и умоляя его подписать брачный договоръ. Шведы, окружавше короля, склоняли его къ уступкамъ. Регентъ съ своей стороны только заявиль, что все зависить оть самого короля. Онь отвель Густава въ сторону. прошелся съ нимъ по комнать и, какъ казалось, уговариваль его исполнить то, о чемъ его просять. Король, однако, громко отвычаль: «Ныть, ныть! Не могу, не хочу! Не подпишу!» И затёмъ, выведенный изъ терпенія докучливыми просьбами русскихъ министровъ, онъ, повторивъ прямой и ръзкій отказъ подписать что либо противное законамъ Швецін, удалился въ свою комнату и заперъ за собою на ключъ двери. Массонь разсказываеть, что вь виду такого упорства короля. приближенные любимцы императрицы осмълились внушать ей, что необходимо прибъгнуть къ насилію противъ находившагося въ ея власти Густава.

Такъ какъ на другой день послѣ этого происшествія. т. е. на 12-е сентября, быль также назначень баль по случаю рожденія великой княгини Анны Өеодоровны, супруги Константина Павловича, то между Маріею Өеодоровною и императрицею по поводу этого возникла переписка, показывающая то состояніе, въ какомъ находилась мать покинутой невъсты.

«Признаюсь вамъ, любезнѣйшая матушка,—писала Марія Өеодоровна—что у меня глаза распухли и красны; всѣ увидять, что я плакала, къ тому же я кашляю. Если бы вы мнѣ позволили остаться дома, то сдѣлали бы мнѣ этимъ большую милость».

На эту записку Екатерина, оправившись отъ удара. отвечала на лоскуткъ бумаги слъдующее:

«О чемъ вы планете? Что отложено, то не потеряно. Трите глаза и уши льдомъ, примите бестужевскихъ капель. Никакого разрыва нътъ. Я была больна третьяго дня. Вы сердитесь на промедленіе, вотъ и все тутъ. Ваша дочь отъ этого нездорова. Впрочемъ вашъ мужъ передастъ вамъ, что я ему писала».

Трудно рѣшить, вѣрила ли сама императрица, что «разрыва не было», или же оскорбленная ея гордость удерживала ее отъ того, чтобы высказаться съ полною откровенностію даже передъ самыми близкими ей лицами.

Назначенный баль отмінень не быль. На этоть баль явился король, императрица показалась лишь на одну минуту и не сказала Густаву ни слова. Великая княжна Александра Павловна не присутствовала по болъзни. На этомъ балу король танцоваль съ другими великими княжнами и, поговоривъ не долго съ великимъ княземъ Александромъ Павловичемъ, убхалъ, раскланявшись со всеми вежливее обыкновеннаго. Послъ этого бала дни придворныхъ торжествъ и блестящихъ праздниковъ внезапно сменились тишиною и скукою, и едва ли какой нибудь государь проводиль при иностранномъ дворъ, въ качествъ гостя, болъе непріятные и скучные дни, чъмъ тъ, какіе выпали теперь на долю шведскаго короля въ Петербургъ. Послъ несостоявшагося обрученія, императрица удалилась въ Таврическій дворецъ на цълый день, почти въ совершенное уединеніе, подъ предлогомъ освященія тамошней церкви; на самомъ же дълъ для того, чтобы скрыть отъ встхъ поризившую ее скорбь и совъщаться тамъ съ духовенствомъ и приближенными лицами о томъ, какъ бы выдти изъ того затруднительнаго положенія, въ какое она была теперь поставлена.

По случаю разстройства брака Державинъ 6-го октября 1796 года писаль въ Москву И. И. Дмитріеву: «Здѣшніе шумные праздники исчезии какъ дымъ. По сію пору не знаемъ, что будетъ впередъ, а потому всѣ громы поэтовъ погребены подъ спудомъ, потому и я мою бездѣлицу не выпускаю, аще же вознесетъ благодать, пріидетъ желанный бракъ, то я тотчасъ же вамъ сіе сообщу».

### Z

Билополучному истоду дала повредиль въ особенности дуловникъ короля. Флеминитъ, съ коморымъ онъ посоватовълся на-единт посла прочтенія договора. Этотъ фаналикъносторъ прямо заявиль своему дуловному сыну, что допущеносторойства въ короленскомъ дворят иноватрянской перкан поведеть къ ниспроверженію въ Швенія померанской върши и что вообще нельзя допустить подобнаго нечестія.

Нимератрина надавать, однаю, умарить разстромниваеся даю иными способами. На бывшемъ 12-го сентифи нь Таврическомъ дворить быть она приказала графу Моркову отправиться на стадующее утро къ инведскимъ уполномоченнымъ для передати имъ проекта договора и для обсуждения отграненыхъ ньихъ статей, а нъ часить ихъ и статьи о нъроживонътрания. нь которой они просим нычерннуть слона: «правослащимя апостольская, греческая» и постанить нь замънъ гогот «женовъздане, нь которомь она родинась». Между тъмъ на томъ же самонь былу нешкая клични Марія (но родовна свитълнось съ Густавомъ. Онъ быть изглашить и не складъ ни слона на счеть спорваго вопроса, но Стедингъ гонориль объ этомъ со слеалия на глазалъ и просиль нединкую княгини еще разъ пересоворить съ королемъ, полнава, что дваю упалитель.

На протой ини поста этого бала, каки Плигона Зубона писата перезирув безголиле ка зелиному какаю Плигу Петровичу сталучине: «На вороль, ни регента за зручением ама бучати ота за императорскиго непречетва условия и на приняте вороля желать, приняте вороля желать, на тема устрино стариться оббинать. По сиха пора нивакой неове отповали не сталин, но полноченые ней единостисае тонории, что они и сами не настанивають, така кака король из сталена сбала в решента нее это, что сама не объщать; и тема кака король из сольства опровергаеть нее это, что сама не объщать; и что, бына убъщать на праведней нувать и на праведливости воночных въройному угонольствию, уто-

успъть еще вовсе не отчаяваются. Объ отъъздъ же никто и ничего не говоритъ».

Но если Зубовъ думать такимъ письмомъ утёшить хоть нёсколько раздраженнаго великаго князя, то записка, посланная въ то же время императрицею къ великой княгинъ, представляла дёло въ иномъ видъ, такъ какъ въ ней Екатерина не говорила уже ни о какихъ переговорахъ съ королемъ, а только сообщала своей невъсткъ, что «кузенъ Густавъ, какъ она, Екатерина, надъется, станетъ укладывать свои пожитки».

Къ сыну же своему Екатерина писала: «Выдался такой день, въ который весь шведскій дворъ, всѣ, начиная съ короля и регента до послѣдняго слуги, съ утра до вечера, перессорились во всѣхъ этажахъ дома, послѣ чего каждый слегъ въ постегь, сказавшись больнымъ. Два дня сряду посылала я освѣдомляться о ихъ здоровьѣ. Третьяго дня вечеромъ ко мнѣ приходилъ регентъ съ просьбою возобновить переговоры, потому что онъ выдалъ и подписалъ уполномочія. Я отвѣчала, что подумаю. Дѣйствительно, вчера состоялась конференція, на которой было рѣшено, что ратификація короля послѣдуетъ черезъ два мѣсяца послѣ его совершеннолѣтія. Тогда объяснится, фанатизмъ ли быль съ его стороны или были происки регента».

14-е и 15-е сентября прошли въ переговорахъ, не подвинувшихъ, впрочемъ, дѣла впередъ. Король видѣлся съ императрицею, а у министровъ обѣихъ сторонъ было нѣсколько конференцій. Самъ же Густавъ выпутывался изъ затруднительнаго положенія, ссылаясь на то, что хотя по силѣ шведскихъ законовъ онъ не можетъ уступить желаніямъ императрицы, но посовѣтуется объ этомъ съ государственными чинами, которые соберутся въ день его совершеннолѣтія, и если они изъявятъ согласіе, чтобъ у нихъ была королева, исповѣдующая греческій законъ, тогда онъ отправить пословъ за великою княжною.

Императрица замѣтила, что король можеть обручиться и теперь. Къ этому прибавляють, будто она предлагала, на случай, если-бы бракъ короля вызваль среди его подданныхъ волненія, предоставить ему для усмиренія ихъ свое войско.

Жестокое оскорбленіе, нанесенное королемъ ни въ чемъ

Разумѣется, впрочемъ, что обо всемъ происходившемъ было извѣстно Екатеринѣ, и она, вполнѣ увѣренная, что дѣло уже не можетъ разстроиться, поручила Зубову и Моркову уладить брачный договоръ, соотвѣтственно ея видамъ. Такимъ образомъ въ семействѣ Екатерины дѣло устроилось окончательно. Бабушка дала свое согласіе, и невѣстѣ оставалось только испросить благословеніе у ея отца. Она изложила эту просьбу въ письмѣ къ своей матери.

«Если бы графъ Гага, — писала великая княжна, — былъ еще въ Гатчинъ, то я просила бы маменьку сказать ему отъ меня все то, что она сама сочтеть нужнымъ, потому что маменькъ извъстны сердце и чувства ея дочери. Бабушка меня сегодня благословила. Жду съ нетерпъніемъ счастья видъть моихъ дорогихъ родителей, я смъю надъяться, что и они не откажуть мнъ въ той же милости».

Вслёдь затёмъ шведскій посланникъ Стедингъ торжественно, на особой аудіенціи, просиль отъ имени короля руки великой княжны для его величества и затёмъ на 11 (22) сентября вечеромъ было назначено обрученіе.

Великая княгиня была чрезвычайно обрадована такимъ исходомъ дъла.

«Добрый и дорогой мой другь,—писала она мужу,—благословимъ Господа, обручение назначено въ понедъльникъ вечеромъ въ Брилліантовой залъ». При этомъ она упомянула о
тъхъ лицахъ, которыя будутъ присутствовать при обрядъ, а
также о томъ, что обручальныя кольца будутъ золотыя съ
вензелями жениха и невъсты; что послъ обручения будетъ
балъ и, въ заключение письма, спрашивала Павла Петровича,
«будетъ ли у него времени приъхатъ на обручение его дочери?»
На четвертый день послъ отправки этого письма, она въ
письмъ своемъ къ великому князю высказывала надежду, что
съ Божиею милостию все устроится къ взаимному удовольствию,
такъ какъ самое трудное сдълано».

Разумъется, что если самое близкое къ невъстъ лицо считало замужество великой княжны дъломъ ръшеннымъ, то никто уже не могъ ожидать, чтобъ при этомъ встрътились какія нибудь препятствія. Случилось, однако, то, чего не ожидаль никто.

Затъмъ императрица спросила у внучки, давала ли она королю свою руку въ знакъ согласія?

— Никогда въ жизни! отвъчала она съ естественнымъ испугомъ.

Объясненія эти дали поводъ императрицѣ написать Маріи Өеодоровнѣ, что она, императрица, «нашла въ своей внучкѣ всѣ чувства, какія ей только можно пожелать. Прекрасная какъ день, спокойная, простодушная—она очаровательна»—заключила Екатерина.

## XI.

Кромъ вопроса о бракъ, явился теперь еще и другой крайне-щекотливый вопросъ объ отъёздё короля. Никто, даже сама императрица, не знала, когда ему вздумается выбраться изъ Петербурга. Въ виду предстоящаго отъбада Густава, графъ Н. А. Салтыковъ, по повеленію государыни, сообщиль Павлу Петровичу, что «по теперешнему положенію съ королемъ, весьма согласна и ея величество, чтобы вамъ для прощанья сюда не прівзжать, а по точномъ назначеніи его отсюда отъбзда черезъ письмо съ нимъ распрощаться». Далбе Салтыковъ писалъ: «о положеніи дълъ съ королемъ государыня приказала сказать вамъ, что теперь оныя все въ той же нервшимости, какъ вы ихъ оставили. Всв вообще согласны на все требуемое, кром' короля, а онъ не ум' еть р' шиться и все упрямствуеть». Въ заключение письма Салтыковъ добавлялъ: «сегодня, думаю, будеть опять съ иностранцами конференція, но сіе, считаю, государыня дозволить единственно изъ снисхожденія, а ничего рішительнаго быть не можеть и побдуть ни съ чъмъ».

Почти слёдомъ за этимъ письмомъ, Салтыковъ отправилъ другое, которымъ отмёнялось прежнее распоряженіе императрицы, такъ какъ она находила, что «нерёшимость дёлъ требуетъ при разставаніи распроститься съ пристойною вёжливостью, то и разсуждаетъ ея величество нужнымъ, писалъ Салтыковъ, чтобы ваше высочество завтра сюда пріёхали и завтра же вдёсь съ королемъ простились, потому что завтра назначено королю съ государынею прощаться». Далёе, однако,

Разумѣется, впрочемъ, что обо всемъ происходившемъ было извѣстно Екатеринѣ, и она, вполнѣ увѣренная, что дѣло уже не можетъ разстроиться, поручила Зубову и Моркову уладить брачный договоръ, соотвѣтственно ея видамъ. Такимъ образомъ въ семействѣ Екатерины дѣло устроилось окончательно. Бабушка дала свое согласіе, и невѣстѣ оставалось только испросить благословеніе у ея отца. Она изложила эту просьбу въ письмѣ къ своей матери.

«Если бы графъ Гага, — писала великая княжна, — былъ еще въ Гатчинъ, то я просила бы маменьку сказать ему отъ меня все то, что она сама сочтеть нужнымъ, потому что маменькъ извъстны сердце и чувства ея дочери. Бабушка меня сегодня благословила. Жду съ нетерпъніемъ счастья видъть моихъ дорогихъ родителей, я смъю надъяться, что и они не откажуть мнъ въ той же милости».

Вслёдь затёмь шведскій посланникь Стедингь торжественно, на особой аудіенціи, просиль оть имени короля руки великой княжны для его величества и затёмь на 11 (22) сентября вечеромь было назначено обрученіе.

Великая княгиня была чрезвычайно обрадована такимъ исходомъ дъла.

«Добрый и дорогой мой другь,—писала она мужу,—благословимъ Господа, обручение назначено въ понедъльникъ вечеромъ въ Брилліантовой залъ». При этомъ она упомянула о
тъхъ лицахъ, которыя будутъ присутствовать при обрядъ, а
также о томъ, что обручальныя кольца будутъ золотыя съ
вензелями жениха и невъсты; что послъ обручения будетъ
балъ и, въ заключение письма, спрашивала Павла Петровича,
«будетъ ли у него времени пріъхать на обручение его дочери?»
На четвертый день послъ отправки этого письма, она въ
письмъ своемъ къ великому князю высказывала надежду, что
съ Божіею милостію все устроится къ взаимному удовольствію,
такъ какъ самое трудное сдълано».

Разумбется, что если самое близкое къ невбств лицо считало замужество великой княжны двломъ рвшеннымъ, то никто уже не могъ ожидать, чтобъ при этомъ встрвтились какія нибудь препятствія. Случилось, однако, то, чего не ожидаль никто.

# IX.

«День, назначенный для обрученія Александры Павловны, быль, по словамъ Массона, днемъ величайшей скорби, даже днемъ величайшаго униженія, когда либо испытаннаго счастливою и самовластною Екатериною».

Всему двору назначено было собраться въ парадномъ плать въ Тронную залу Зимняго дворца къ семи часамъ вечера. Великую княжну одёли какъ невёсту. На ней-какъ трунили придворные остряки—въ этотъ вечеръ было столько брилліантовъ, что цённость ихъ далеко превышала стоимость вствъ государственныхъ имуществъ шведской короны. Въ сопровожденіи младшихъ сестеръ и великихъ князей съ ихъ супругами, она вошла въ тронную залу, гдв находились уже всѣ придворные кавалеры и дамы, а также и Павелъ Петровичъ съ Маріею Өеодоровною явился туда къ назначенному времени. Сопутствуемая блестящею свитою, вошла туда и императрица; лицо ея было оживлено удовольствіемъ. Не доставало только жениха, и вст терялись въ догадкахъ, что могло бы задержать его. Между темь частые входы въ Тронную залу и выходы оттуда князя Зубова и нетерпъніе, которое начало выражаться и на лицъ, и въ движеніяхъ государыни, еще болбе возбуждали общее недоумбніе. По залб сталь ходить сдержанный шопоть. Пробило восемь часовъ, пробило н девять, а женихъ не являлся. Всв истомились отъ напраснаго ожиданія, не зная, чтмъ объяснить такую невтжливость со стороны благовоспитаннаго молодаго человъка. Императрица волновалась все сильнъе и сильнъе. Прежній шопоть, прежде глухо ходившій по заль, обратился постепенно въ громкій ропотъ. Всв находили, что «мальчишка» позволиль себв неслыханную дерзость...

Быль уже десятый чась въ исходъ, когда совершенно растерявшійся князь Зубовъ подошель къ императрицъ и чтото таинственно шепнуль ей на ухо. Быстро встала императрица съ кресель. Лицо ея сперва побагровъло, а потомъ сдълалось вдругъ мертвенно-блъднымъ. Заикаясь, она съ трудомъ проговорила нъсколько безсвязныхъ словъ, и затъмъ

безъ чувствъ опустилась въ кресло — ее поразилъ апоплексическій ударъ. Присутствующимъ объявили, что обрученія не будетъ, по случаю внезапной бользни короля, но всъ догадались, что это не болье какъ только предлогъ и что обрученіе не состоялось по какой-либо другой причинъ, объявить о которой найдено было неудобнымъ.

Графъ Морковъ, главный участникъ происходившихъ о бракъ переговоровъ, при началъ собранія самодовольно ходилъ по залъ съ приторными ужимками французскаго маркиза, то поднося къ носу флаконъ съ духами, то понюхивая кончиками пальцевъ по маленькой щепоточкъ табаку изъ велико- въпной брилліантовой табакерки и раскланиваясь по всъмъ правиламъ танцовальнаго искусства. Но теперь напыщенное его самодовольство въ одно мгновеніе исчезло. Онъ остолбеть нъвль, не зная, что ему дълать.

Неуклюжій Безбородко съ спущенными внизъ чулками, въ великольпномъ, расшитомъ и украшенномъ алмазами кафтанъ совершенно растерялся. Растопыривъ руки и ноги, онъ безсознательно смотрълъ на одну точку и сопълъ чуть не на всю залу.

Послѣ перваго ошеломленія, Морковъ забраль изъ рукъ князя Зубова бумаги и опять побѣжаль со всѣхъ ногъ къ королю, намѣреваясь объяснить ему, что императрица ждеть его въ Тронной залѣ. Но приглашеніе короля было бы уже запоздалымъ. Князь Зубовъ и другія бывшія около Екатерины лица съ трудомъ приподняли ее съ кресель и, поддерживая подъ руки, вывели изъ залы.

У невъсты едва достало силы дойти до своихъ покоевъ; здъсь она, не будучи въ состояніи удержаться отъ слезъ и рыданій, испытала страшное нервное потрясеніе. Поспъшно сбрасывала она съ себя пышные уборы, не сознавая, что она дълаетъ. Назначенный на этотъ вечеръ балъ, однако, отмъненъ не былъ.

Императрицу изъ Тронной залы отвели въ ея спальню, куда поспъшилъ придти Павелъ Петровичъ, а великая княгиня Марія Өеодоровна пошла въ комнату своей дочери, откуда она послала своему мужу слъдующую записку: «Малютка рыдаетъ и именемъ Бога проситъ, чтобъ ей не быть на балъ, такъ какъ она не здорова. Я уговариваю ее одъться, а она

умоляеть, чтобь ее оставили въ покоб. Она чрезвычайно взволнована».

Вмъстъ съ этой запиской была отправлена и другая, къ императрицъ. Въ ней великая княгиня писала:

«Ваши нѣжныя заботы, ваши милости разсѣятъ эти тучи и возвратятъ разсудокъ тѣмъ, которые въ настоящую минуту его потеряли. Вся моя надежда на васъ, любезнѣйшая матушка. Наша бѣдная малютка въ отчаяніи».

Теперь все обрушилось на Моркова, который слишкомъ перехитрилъ, не настаивая на предварительномъ подписаніи брачнаго договора, но разсчитывая, что гораздо върнъе можно достичь цъли, заставъ короля въ расплохъ.

Въ порывахъ сильнаго раздраженія, Екатерина не только выговаривала Маркову въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ за его оплошность, но, сохранилось извѣстіе, что гнѣвъ ея въ этомъ случаѣ дошелъ до того, что, въ добавокъ къ словеснымъ выговорамъ, она дала Моркову порядочную пощечину, а по другому разсказу, ударила его тростью.

Непрітів Густава къ обрученію объясняется слітующимъ ходомъ діла:

Въ шесть часовъ роковаго вечера 11-го сентября, графъ Морковъ привезъ королю брачный договоръ, составленный имъ, Морковымъ, вмъстъ съ княземъ Зубовымъ. Густавъ началъ внимательно читать представленную ему бумагу и былъ крайне удивленъ, найдя, что въ договоръ внесены такія статьи, на которыя онъ не далъ предварительнаго согласія. Обратясь къ Моркову, онъ спросилъ, внесены ли эти статьи по приказанію императрицы? и, получивъ на свой вопросъ утвердительный отвъть, возразиль, что онь не можеть подписать такого договора. При этомъ, однако, онъ замътиль, что не намфренъ стъснять свободу совъсти великой княжны, что сама она можетъ исповъдывать свою религію, но что онъ не въ правъ дозволить ей имъть въ королевскомъ дворцъ церковь и причтъ, и что, кромъ того, въ публикъ и во всъхъ церемоніяхъ она должна следовать вероисповеданію, господствующему въ странъ.

Морковъ былъ ошеломленъ такою оговоркою короля. Онъ взялъ обратно бумаги и поспѣшилъ къ Зубову, чтобы доложить его свѣтлости объ упорствѣ жениха. По прошествіи

иткотораго времени Морковъ, страшно взволнованный, опять явился къ королю и доложилъ, что весь дворъ и императрица уже ожидаютъ его величество въ Тронной залъ, что съ нею теперь невозможно уже вступить въ переговоры и что безъ всякаго сомивнія его величество не пожелаетъ довести дъло до разрыва, такъ какъ это было бы неслыханнымъ оскорбленіемъ для государыни, для великой княжны и для всей имперіи.

Такъ какъ король не поддавался убъжденіямъ Моркова, то къ нему поочередно приходили графъ Безбородко и многіе другіе, уговаривая и умоляя его подписать брачный договоръ. Шведы, окружавшіе короля, склоняли его къ уступкамъ. Регентъ съ своей стороны только заявилъ, что все зависить оть самого короля. Онъ отвель Густава въ сторону, прошелся съ нимъ по комнатъ и, какъ казалось, уговаривалъ его исполнить то, о чемъ его просять. Король, однако, громко отвъчаль: «Нъть, нъть! Не могу, не хочу! Не подпишу!» И затъмъ, выведенный изъ терпънія докучливыми просьбами РУССКИХЪ МИНИСТРОВЪ, ОНЪ, ПОВТОРИВЪ ПРЯМОЙ И РЪЗКІЙ ОТказъ подписать что либо противное законамъ Швеціи, удалился въ свою комнату и заперъ за собою на ключъ двери. Массонъ разсказываеть, что въ виду такого упорства короля, приближенные любимцы императрицы осмълились внушать ей, что необходимо прибъгнуть къ насилію противъ находившагося въ ея власти Густава.

Такъ какъ на другой день послѣ этого происшествія, т. е. на 12-е сентября, былъ также назначенъ балъ по случаю рожденія великой княгини Анны Өеодоровны, супруги Константина Павловича, то между Маріею Өеодоровною и императрицею по поводу этого возникла переписка, показывающая то состояніе, въ какомъ находилась мать покинутой невѣсты.

«Признаюсь вамъ, любезнѣйшая матушка,—писала Марія Өеодоровна—что у меня глаза распухли и красны; всѣ увидять, что я плакала, къ тому же я кашляю. Если бы вы мнѣ позволили остаться дома, то сдѣлали бы мнѣ этимъ большую милость».

На эту записку Екатерина, оправившись отъ удара, отвичала на лоскуткъ бумаги слъдующее:

«О чемъ вы планете? Что отложено, то не потеряно. Трите глаза и уши льдомъ, примите бестужевскихъ капель. Никакого разрыва нътъ. Я была больна третьяго дня. Вы сердитесь на промедленіе, вотъ и все тутъ. Ваша дочь отъ этого нездорова. Впрочемъ вашъ мужъ передастъ вамъ, что я ему писала».

Трудно рѣшить, вѣрила ли сама императрица, что «разрыва не было», или же оскорбленная ея гордость удерживала ее отъ того, чтобы высказаться съ полною откровенностію даже передъ самыми близкими ей лицами.

Назначенный баль отменень не быль. На этоть баль явился король, императрица показалась лишь на одну минуту и не сказала Густаву ни слова. Великая княжна Александра Павловна не присутствовала по болъзни. На этомъ балу король танцоваль съ другими великими княжнами и, поговоривъ не долго съ великимъ княземъ Александромъ Павловичемъ, убхалъ, раскланявшись со всеми вежливее обыкновеннаго. Послъ этого бала дни придворныхъ торжествъ и блестящихъ праздниковъ внезапно смънились тишиною и скукою, и едва ли какой нибудь государь проводиль при иностранномъ дворъ, въ качествъ гостя, болъе непріятные и скучные дни, чъмъ тъ, какіе выпали теперь на долю шведскаго короля въ Петербургъ. Послъ несостоявшагося обрученія, императрица удалилась въ Таврическій дворецъ на цълый день, почти въ совершенное уединеніе, подъ предлогомъ освященія тамошней церкви; на самомъ же дълъ для того, чтобы скрыть отъ встхъ поризившую ее скорбь и совъщаться тамъ съ духовенствомъ и приближенными лицами о томъ, какъ бы выдти изъ того затруднительнаго положенія, въ какое она была теперь поставлена.

По случаю разстройства брака Державинъ 6-го октября 1796 года писалъ въ Москву И. И. Дмитріеву: «Здѣшніе шумные праздники исчезли какъ дымъ. По сію пору не знаемъ, что будетъ впередъ, а потому всѣ громы поэтовъ погребены подъ спудомъ, потому и я мою бездѣлицу не выпускаю, аще же вознесетъ благодать, пріидетъ желанный бракъ, то я тотчасъ же вамъ сіе сообщу».

# X.

Благополучному исходу дёла повредиль въ особенности духовникъ короля, Флеммингъ, съ которымъ онъ посовётовался на-единё послё прочтенія договора. Этотъ фанатикъ-пасторъ прямо заявилъ своему духовному сыну, что допущеніе устройства въ королевскомъ дворцё иновёрческой церкви поведетъ къ ниспроверженію въ Швеціи лютеранской вёры и что вообще нельзя допустить подобнаго нечестія.

Императрица надъялась, однако, уладить разстроившееся дъло иными способами. На бывшемъ 12-го сентября въ Таврическомъ дворцъ балъ она приказала графу Моркову отправиться на слъдующее утро къ шведскимъ уполномоченнымъ для передачи имъ проекта договора и для обсужденія отдъльныхъ статей, а въ числъ ихъ и статьи о въроисповъданіи, въ которой они просили вычеркнуть слова: «православная, апостольская, греческая» и поставить въ замънъ того: «исповъданіе, въ которомъ она родилась». Между тъмъ на томъ же самомъ балу великая княгиня Марія Өеодоровна свидълась съ Густавомъ. Онъ былъ молчаливъ и не сказалъ ни слова на счетъ спорнаго вопроса, но Стедингъ говорилъ объ этомъ со слеазми на глазахъ и просилъ великую княгиню еще разъ переговорить съ королемъ, полагая, что дъло уладится.

На другой день послѣ этого бала, князь Платонъ Зубовъ писалъ черезчуръ безтолково къ великому князю Павлу Петровичу слѣдующее: «Ни король, ни регентъ на врученныя имъ бумаги отъ ея императорскаго величества условія и на принятіе коихъ регентъ всемѣрно преклонить короля желалъ, въ чемъ усердно стараться обѣщалъ, до сихъ поръ никакой вновь отповѣди не сдѣлали, но полномочные всѣ единогласно говорили, что они и сами не настаивають, такъ какъ король ихъ согласенъ «dans le principe et ne voulant point en avouer les consequences», самъ опровергаетъ все это, что самъ же обѣщалъ; и что, бывъ убѣжденъ въ крайней нуждѣ и въ справедливости кончить все къ взаимному удовольствію, употребятъ они всѣ возможности согласить короля самого съ собою и довести его до исполненія общаго желанія; въ чемъ пред-

успъть еще вовсе не отчаяваются. Объ отъвздъ же никто и ничего не говоритъ».

Но если Зубовъ думаль такимъ письмомъ утёшить хоть нёсколько раздраженнаго великаго князя, то записка, посланная въ то же время императрицею къ великой княгинѣ, представляла дёло въ иномъ видѣ, такъ какъ въ ней Екатерина не говорила уже ни о какихъ переговорахъ съ королемъ, а только сообщала своей невѣсткѣ, что «кузенъ Густавъ, какъ она, Екатерина, надѣется, станетъ укладывать свои пожитки».

Къ сыну же своему Екатерина писала: «Выдался такой день, въ который весь шведскій дворъ, всѣ, начиная съ короля и регента до послѣдняго слуги, съ утра до вечера, перессорились во всѣхъ этажахъ дома, послѣ чего каждый слегъ въ постегь, сказавшись больнымъ. Два дня сряду посылала я освѣдомляться о ихъ здоровьѣ. Третьяго дня вечеромъ ко мнѣ приходилъ регентъ съ просьбою возобновить переговоры, потому что онъ выдалъ и подписалъ уполномочія. Я отвѣчала, что подумаю. Дѣйствительно, вчера состоялась конференція, на которой было рѣшено, что ратификація короля послѣдуетъ черезъ два мѣсяца послѣ его совершеннолѣтія. Тогда объяснится, фанатизмъ ли быль съ его стороны или были происки регента».

14-е и 15-е сентября прошли въ переговорахъ, не подвинувшихъ, впрочемъ, дѣла впередъ. Король видѣлся съ императрицею, а у министровъ объихъ сторонъ было нѣсколько конференцій. Самъ же Густавъ выпутывался изъ затруднительнаго положенія, ссылаясь на то, что хотя по силѣ шведскихъ законовъ онъ не можетъ уступить желаніямъ императрицы, но посовѣтуется объ этомъ съ государственными чинами, которые соберутся въ день его совершеннолѣтія, и если они изъявятъ согласіе, чтобъ у нихъ была королева, исповѣдующая греческій законъ, тогда онъ отправитъ пословъ за великою княжною.

Императрица замѣтила, что король можеть обручиться и теперь. Къ этому прибавляють, будто она предлагала, на случай, если-бы бракъ короля вызваль среди его подданныхъ волненія, предоставить ему для усмиренія ихъ свое войско.

Жестокое оскорбленіе, нанесенное королемъ ни въ чемъ

неповинной невъстъ, шведы оправдывали тъмъ, что для устройства ея брака съ королемъ прежняя его невъста потерпъла, по требованію императрицы, подобное и даже еще большее оскорбленіе. Кромъ этого, они ссылались на то, что сама Екатерина слишкомъ безцеремонно обращалась съ другими невъстами-принцессами, вызвавъ въ Петербургъ двухъ дармитатскихъ, трехъ виртембергскихъ, двухъ баденскихъ и трехъ кобургскихъ, всего одиннадцать германскихъ принцессъ, для того, чтобъ ея сынъ и два ея внука могли выбрать себъ по невъстъ, а прочихъ молодыхъ представительницъ владътельныхъ домовъ отпустить съ обиднымъ для нихъ отказомъ.

Марія Өеодоровна находила, что король вель себя при вопрост о религіи своей невъсты какъ суевърный ребенокъ, пропитанный ханжествомъ, внушеннымъ ему, быть можетъ. воспитаніемъ и, повидимому, поддерживаемымъ въ немъ окружавшими его. Великая княгиня надъялась, впрочемъ, что время и размышленіе покажуть ему, какъ онъ самъ разрушилъ готовившееся ему счастіе. Къ такому отзыву невъстки императрица добавляла, что король чрезвычайно упрямъ и что онъ думаетъ такимъ свойствомъ походить на Карла XII, что впрочемъ говорить не польку зрълости его разсудка.

Сватовство Густава не обощлось безъ сплетенъ, отозвавшихся на ни въ чемъ неповинной великой княжнъ. Король увъряль императрицу, будто бы его невъста объщала ему перемънить религію и перейти въ лютеранство, въ удостовъреніе чего и подала ему свою руку. Императрица, зная, что великая княжна видёлась съ женихомъ только въ присутствіи своей матери, гувернантки, сестеръ, регента и посланника и только однажды въ присутствіи своего старшаго брата и его жены, спросила внучку наединъ, что говорилъ ей Густавъ о религіи? Александра Павловна съ свойственною ей невинностію и искренностію отвъчала, что онъ ей говориль, будто бы въ день коронаціи она должна будеть пріобщиться вмёстё съ нимъ, на что она ему отвёчала: «охотно, если это можно и бабушка согласится». Послъ этого онъ опять заговориль о причащении съ невъстою, которая постоянно предлагала ему, для разръшенія вопроса, обратиться къ бабушкъ.

Затъмъ императрица спросила у внучки, давала ли она королю свою руку въ знакъ согласія?

— Никогда въ жизни! отвъчала она съ естественнымъ испугомъ.

Объясненія эти дали поводъ императрицѣ написать Маріи Өеодоровнѣ, что она, императрица, «нашла въ своей внучкѣ всѣ чувства, какія ей только можно пожелать. Прекрасная какъ день, спокойная, простодушная— она очаровательна»— заключила Екатерина.

#### XI.

Кромъ вопроса о бракъ, явился теперь еще и другой крайне-щекотливый вопросъ объ отъёздё короля. Никто, даже сама императрица, не знала, когда ему вздумается выбраться изъ Петербурга. Въ виду предстоящаго отътзда Густава, графъ Н. А. Салтыковъ, по повелтнію государыни, сообщиль Павлу Петровичу, что «по теперешнему положенію съ королемъ, весьма согласна и ея величество, чтобы вамъ для прощанья сюда не пріважать, а по точномъ назначеніи его отсюда отъёзда черезъ письмо съ нимъ распрощаться». Далёе Салтыковъ писалъ: «о положеніи дълъ съ королемъ государыня приказала сказать вамъ, что теперь оныя все въ той же нервшимости, какъ вы ихъ оставили. Всв вообще согласны на все требуемое, кром' короля, а онъ не ум' етъ р'вшиться и все упрямствуеть». Въ заключение письма Салтыковъ добавлялъ: «сегодня, думаю, будеть опять съ иностранцами конференція, но сіе, считаю, государыня дозволить единственно изъ снисхожденія, а ничего різшительнаго быть не можеть и побдуть ни съ чвмъ».

Почти слѣдомъ за этимъ письмомъ, Салтыковъ отправиль другое, которымъ отмѣнялось прежнее распоряженіе императрицы, такъ какъ она находила, что «нерѣшимость дѣлъ требуетъ при разставаніи распроститься съ пристойною вѣжливостью, то и разсуждаетъ ея величество нужнымъ, писалъ Салтыковъ, чтобы ваше высочество завтра сюда пріѣхали и завтра же здѣсь съ королемъ простились, потому что завтра назначено королю съ государынею прощаться». Далѣе, однако,

Салтиминь писаль, что «если великій князь не находить сміл расположеннымь прощаться сь королемь съ ласковою ибжлимитію, въ такомъ случав оставляеть ея величество на илли намъ и чрезъ письмо съ нимъ распрощаться. Сказавъ ему, что здоровье ваше не дозволяеть вамъ саминъ пріъхать».

Гили еще и прежде наследникъ престола неблагосклонно относился къ королю, то не трудно было предвидеть, что онго воспользуется позволеніемъ матери — избъжать новой истрічи съ Густавомъ. Прощальная переписка между ними не извъстна. Надобно, однако, полагать, что императрица измінила свое прежнее намітреніе насчеть заочнаго прощанія Павла съ королемъ по какимъ либо особымъ обстоятельствамъ.

Императрица уже послѣ извѣщенія, сдѣланнаго Салтыковымъ, писала сыну: «такъ какъ каждый человѣкъ учтивъ самъ для себя же, то и вы обойдитесь съ нимъ учтиво. Если они заговорятъ о дѣлахъ, отвѣчайте имъ сообразно съ обстоятельствами. Разрыва нѣтъ. На счетъ вѣроисповѣданія отвѣчайте, что это непреложно ві пе qua по (sic). Ихъ убѣдить надобно и надъ этимъ-то слѣдуетъ поработать. Тамъ нѣтъ вѣротерпимости, гдѣ не терпятъ обрядовъ иныхъ исповѣданій. Слѣдуетъ быть твердымъ безъ колкости».

Письмо это писала императрица поутру въ пятницу, когда долженъ былъ объдать король у великаго князя. Послъ объда она послала Павлу другое письмо, въ которомъ писала ему, чтобы онъ увъдомилъ ее о томъ, что у него происходило.

«Со мною молодой Келедь — продолжала Екатерина, называя этимъ именемъ короля — былъ упрямъ до последней степени. Дядя сказалъ мне въ его присутствии, что ни онъ—дядя—никто другой въ Швеціи не можетъ ничего сказать противъ свободнаго отправленія королевою обрядовъ своего вероисповеданія въ особой часовне. Но король показался мне сухъ и упрямъ какъ чурбанъ. Онъ говорилъ что то, что онъ написалъ, то написалъ, и что никогда не измёняетъ того, что написалъ» и въ заключеніе Екатерина прибавляеть, что дядя и племянникъ нёсколько разъ ссорились въ ея присутствіи.

На другой день послъ этой переписки 18-го сентября

императрица писала Павлу Петровичу, что вчера она съ регентомъ подписала предварительный договоръ, что обмѣнъ ратификацій произойдеть черезъ два мѣсяца или, если можно, то и ранѣе, послѣ совершеннолѣтія короля. «Увидимъ, что изъ этого будетъ», добавляла Екатерина—и затѣмъ, увѣдомляя о предстоящемъ отъѣздѣ короля, добавляла: «они простяся съ вашими сыновьями, но ваши четыре дочери должны быть всѣ нездоровы».

20-го сентября, вечеромъ, Женигсъ, секретарь шведскаго посольства, выразилъ Павлу и великой княгинъ прощальный привъть отъ имени короля и регента, а затъмъ Маріею Өеодоровною получено было прощальное письмо регента. Называя ее «тадате та сhère cousine», регентъ баагодарилъ ее за ту дружбу, которая была ему оказана во время пребыванія его въ Россіи, и сожальть, что не можетъ лично выразить своихъ чувствъ. «Но если — продолжалъ герцогъ — непредвидънныя обстоятельства лишили меня этого счастія, то примите въ эту минуту изъявленіе моей искренней привязанности. Какъ ни печальна для меня эта минута, но я не теряю, однако, надежды, что осуществятся мои молитвы о счастливомъ союзъ, который упрочилъ бы счастіе объихъ націй. Это будеть предметомъ моихъ заботь и цълью моихъ желаній».

Къ великому князю регентъ писалъ: «каковы бы ни были обстоятельства, я всегда пребуду вамъ преданъ и еще не отчаяваюсъ имътъ счастіе обнять васъ, какъ родствепника, вдвойнъ дорогаго и уважаемаго».

Въ своемъ отвътномъ письмъ регенту великая княгиня помъстила общія фразы безъ всякаго намека на тъ обстоятельства, которыя поставили всъхъ въ такое ложное положеніе.

Шведы выбхали изъ Петербурга 20-го сентября, въ день рожденія Павла Петровича. При такой развязкъ предстоявшаго брака стихотворные труды Державина пропали даромъ; но онъ въ виду продолжавшихся переговоровъ о бракъ не терялъ надежды, что они, быть можетъ, еще пригодятся. Когда же окончательно убъдился, что произведенія его не дойдутъ по заказу, то пустился на хитрость. Онъ передълалъ нъсколько хоръ, сочиненный имъ на обрученіе великой княжны, и въ 1808 году, какъ бы ни въ чемъ не бывало, напечаталъ

его подъ ваглавіемъ «Хоръ на шведскій миръ 8-го сентября 1790 года».

По отъезде короля переговоры о браке продолжались.

Какъ ни сильно было неудовольствіе императрицы противъ Густава, но она винила не столько его самого, сколько его воспитателей и лицъ его окружавшихъ, которыя развили въ немъ и религіозный фанатизмъ, и ненависть къ Россіи, въ чемъ немалое вліяніе приписывала она и регенту. Собственно со стороны церковной власти въ Швеціи къ сохраненію великою княжною ея религіи не встрѣчалось препятствія, такъ какъ вопросъ объ этомъ отданъ былъ на обсужденіе примаса королевства, епископа упсальскаго Троила. Епископъ совѣщался съ консисторіею, гдѣ и состоялось рѣшеніе, согласное съ видами Екатерины. Но когда консисторія совѣщалась, король поссорился съ регентомъ и на зло ему отложиль заключеніе брачнаго союза съ Александрою Павловною на неопредѣленное время.

По поводу несостоявшагося брака графъ Ростопчинъ писалъ впоследстви, въ 1799 году въ Лондонъ графу Воронцову:

«Жаль, что женскія сплетни при дворѣ и тупоуміе государственныхъ людей того времени разстроили бракъ короля съ великою княжною Александрой Павловной». Къ этому Ростопчинъ добавляетъ слъдующія строки:

«Великая княгиня мать, — хотя нѣжность къ дочери и служить ей оправданіемъ — должна во многомъ упрекнуть себя; полагая, что этотъ бракъ дѣло рѣшенное, она дозволила этому невозмутимому графу Гагѣ свободу обращенія, допускаемую по обычаю у насъ на Руси только женихамъ. Великая княжна была неоднократно лобызаема, по цѣлымъ часамъ сиживала у окна, разговаривая съ этимъ коварнымъ Энеемъ и дѣлала все, чѣмъ только, по ея мнѣнію, могла доказать свое расположеніе къ будущему супругу».

# XII.

Возвратившись въ свою столицу, король 1-го ноября отпраздноваль свое совершеннольтіе, а генераль Будбергь, увъдомляя объ этомъ Екатерину, сообщиль дошедшій до него

Будберга, слухъ, что Густавъ намъренъ отправить въ Петербургъ генерала Клингспорра съ письмомъ къ императрицъ. въ которомъ, увъдомляя государыню о достижени имъ совершеннолътія, выразить искреннее желаніе поправить свои ошибки. Но еще до дня кончины Екатерины насчеть этого не было извъстно въ Петербургъ ничего положительнаго, и Ростопчинъ, сообщая Воронцову о такомъ положеніи дъла, добавлямь, что «въ Петербургъ боятся предаться надеждъ, что все уладится». «Никогда, по словамъ Ростопчина, не было видано столько интригъ, сколько ихъ появилось по этому случаю». Онъ объясняль это темъ, что «лица, близкія къ королю, хотвли отдалить заключеніе брака, чтобы потомъ воспользоваться отъ русскаго двора наградами, которыя во время регентства достались бы не имъ, а креатурамъ герцога. Бывшій же регенть съ своей стороны хитриль, вредиль королю при русскомъ дворъ и даже затрогивалъ вопросъ о незаконности его происхожденія». Между тімь Клингспоррь дійствительно вытыхаль изъ Стокгольма въ Петербургъ, 5-го (16) ноября, но на дорогъ узналъ о кончинъ Екатерины, и письмо, отправленное съ нимъ къ императрицъ, было вручено императору Павлу, который встрётиль Клингспорра очень ласково. Завязались снова переговоры о бракъ, а между тъмъ императоръ отправилъ въ Стокгольмъ съ извъщеніемъ о вступленіи своемъ на престоль графа Юрія Александровича Головкина. Ему же, вследъ затемъ, поручено было и повести оффиціально діло о бракт великой княжны. Король приняль Головкина чрезвычайно любезно и выразиль готовность вступить въ бракъ съ прежней невъстой. Такимъ образомъ дъло, какъ казалось, пошло успъшно.

На бѣду, государственный канцлеръ Спарре и другіе вельможи вздумали также склонять Густава къ браку. Этого было достаточно, чтобъ возбудить противорѣчіе и упрямство въ королѣ, и онъ вдругъ заявилъ Головкину, что «не согласенъ жениться на княжнѣ греческаго исповѣданія», прибавя къ этому, что починъ разрыва съ шведскимъ дворомъ предоставляетъ русскому императору, дабы отклонить отъ себя упреки за нерадѣніе къ пользамъ Швеціи, такъ какъ бракъ этотъ представляется выгоднымъ съ государственной точки зрѣнія. Начались переговоры, слишкомъ затруднительные для рус-

скаго дипломата, и дёло кончилось тёмъ, что король предложить императору вопросъ о бракё отложить до весны, когда, какъ онъ полагалъ, произойдеть между ними личное свиданіе. Разсерженный всёмъ этимъ Павелъ прислалъ Головкину повелёніе выёхать изъ Стокгольма, а Клингспорру предложено было выёхать изъ Петербурга; Будбергъ, оказавшійся на этотъ разъ неудачнымъ сватомъ, быль также вызванъ изъ Стокгольма, и этимъ окончились долголётніе переговоры о бракё Густава съ великою княжною Александрою Павловною.

Не смотря на все это, у Густава хватило духу пріёхать въ Петербургъ еще разъ, въ царствованіе императора Павла, который, забывъ всё неудовольствія, приняль его сперва съ почестями, подобающими королевскому сану.

Этоть прівадь Густава ознаменовался также неудачею. Однажды въ эрмитажномъ театръ давали модный въ то время балеть «Красная Шапочка». Король сидёль возлё императора и вель съ нимъ веселый разговоръ. Смотря на Красную Шапочку онъ шутливо сказаль Павлу: «А! воть и якобинская шапочка!» — «У меня нъть якобинцевъ!» возразилъ, вспыливъ, императоръ. Съ этими словами онъ всталъ и повернулся къ королю спиною, а послъ спектакля приказалъ передать своему августвишему гостю, чтобы онъ въ 24 часа вытхаль изъ Петеобурга. Въ назначенный срокъ королю доложили, что экипажъ его величества готовъ. Между тъмъ императоръ послажь гофъ-фурьера Крылова отобрать на первой станціи закуску, приготовленную для Густава. Гофъфурьеръ посовъстился, однако, исполнить во всей точности приказаніе государя и, отославъ со станціи пруслугу и посуду, оставиль тамъ събстное.

— Ты хорошо сдёлаль, сказаль Павель Петровичь Крылову, когда узналь, какъ этоть послёдній распорядился на станціи. Вёдь не морить же его голодомь! — снисходительно добавиль онь. Послё этого не было уже никакихъ переговоровь о бракѣ Густава съ Александрой Павловной.

Хотя несостоявшійся бракъ Александры Павловны съ королемъ шведскимъ и быль жестокимъ ударомъ для полюбившей его дівушки и хотя разрывъ этотъ сопровождался небывалымъ еще въ исторіи оскорбленіемъ, но, какъ казалось, судьба хотіла оберечь великую княжну отъ того, чтобъ она соединила свой жребій съ королемъ-сумасбродомъ, который по своему характеру не заслуживаль счастія быть ея супругомъ. Посят несостоявшагося двукратнаго сватовства король отыскаль себъ третью невъсту, Фридерику-Доротею, внучку маркграфа баденскаго. Бракъ этотъ роднилъ нъсколько Густава IV съ русскимъ императорскимъ домомъ, такъ какъ на младшей сестръ принцессы Фридерики-Доротеи быль женать великій князь Александръ Павловичь. Бракъ короля съ семнадцатилътнею принцессою быль совершень съ необыкновенною пышностію въ Стокгольмъ, въ залъ собранія государственныхъ чиновъ, находившейся въ королевскомъ дворцъ. Судьба молодой королевы не была, однако, завидна: запальчивый, своенравный и причудливый Густавъ IV безпрестанно оскорбляль и унижаль свою супругу. Онь быль недоволень, когда она была весела или выказывала живость свойственную ея возрасту. Король доказываль, что она, какъ государыня, не имъетъ въ Швеціи ни одной равной себъ женщины, а потому и не должна имъть ни подругъ, ни знакомыхъ и обязана наблюдать, чтобы придворныя дамы въ сношеніяхъ съ нею и въ ея присутствіи строго исполняли вст правила придворнаго этикета. Дъло доходило до того, что король гровилъ королевъ отправить ее обратно въ Баденъ, если она не будетъ повиноваться безусловно всёмь его приказаніямь.

Воспитанный въ непримиримой ненависти къ Франціи Густавъ IV отправился въ 1803 году путешествовать по Германіи, чтобы тамъ, при содъйствіи Англіи, составить коалицію противъ французской республики. Королева сопровождала его въ этой потадкт и должна была, въ угоду супругу, отказываться не только отъ баловъ и празднествъ, но и отъ небольшаго даже общества.

Вскорт по возвращении короля въ Стокгольмъ, пришло извъстіе о томъ, что герцогъ Энгіенскій быль схваченъ и разстрълянъ по приказанію перваго консула Бонапарте. Густавъ быль, по поводу этого, внт себя и предписаль шведскому посланнику немедленно вытать изъ Парижа и прекратиль вст сношенія между Швецією и Францією. Когда же появилась въ «Монитерт» оскорбительная на счеть его статья, то онъ въ припадкт безумнаго гнтва, приказаль накупить портретовъ и бюстовъ Бонапарте и поттилься надъ ними,

увѣча, нскажая, начкая и коверкая ихъ. Когда же король прусскій посладь первому консулу знаки ордена Чернаго Орла, то Густавъ, не желая ниѣтъ ничего общаго съ этимъ «элодьемъ и извергомъ», возвратиль королю бывшіе у него знаки этого ордена. Вслёдствіе такой выходки прусскій посланникъ быль отозвань изъ Стокгольма.

Густавъ не преминулъ оскорбить и своего шурина, императора Александра Павловича. Когда, послъ смерти Павла. вновь воцарившійся государь, следуя принятому обычаю, возвратиль королю тѣ знаки ордена Серафимовъ, которые имѣлъ покойный императоръ, то Густавъ не приняль русскаго посжанника, находя, что онь, посланникь, недостаточно знатень, чтобы могъ исполнить подобное поручение при стокгольмскомъ дворъ. Считая себя могущественнымъ государемъ, Густавъ IV прінскиваль всё поводы, чтобы ссориться со всёми правительствами. Такъ, онъ приказаль построенный у города Аберфорса деревянный мость, принадлежавшій русскимь, объявить собственностію Швеціи и окрасить его государственными цветами королевства, тогда какъ мость этоть служиль границею между русскою и шведскою Финляндіею. Императоръ Александръ Павловичъ снисходительно смотръль на такіе вэбалмошные поступки своего сосёда и довель своею снисходительность даже до того, что 15-го января 1805 года заключиль съ нимъ наступательный и оборонительный союзъ, причемъ Густаву IV посулиль главное гачальство-надъ русскою армією, къ которой присоединились 25,000 шведовъ и англійскія войска и которая должна была действовать про-Голландіи, обращенной въ Батавфранцузовъ въ скую республику. При этомъ сумасбродство короля достигло до крайнихъ предбловъ: онъ, начальствуя надъ союзною арміею, заявиль, вопреки целямь и видамь петербургскаго и лондонскаго кабинетовъ, что употребить эту военную силу для возстановленія во Франціи дома Бурбоновъ. Густавъ IV не только поссорился съ союзниками, но и съ Пруссіею, начавъ блокировать ея берега своимъ флотомъ и грозя приморскимъ городамъ Пруссіи безпощаднымъ бомбардированіемъ. Но когда пруссаки потерићи поражение подъ Јеною и Фридландомъ, то Густавъ вдругъ выступиль защитникомъ Пруссін. Однако маршаль Мортье вытёсниль шведовь изъ Поме-

раніи и, 18-го апръля 1807 года, заставиль ихъ просить перемирія, а Тильзитскій миръ долженъ быль положить конецъ воинственнымъ замысламъ Густава IV. Императоръ Александръ и король прусскій предложили ему свое посредничество для примиренія его съ императоромъ Наполеономъ, но Густавь отвергь это предложение съ свойственною ему запальчивостью и заключиль съ Англіею союзь противъ ненавистнаго ему Бонапарта, котораго считалъ апокалипсическимъ ввъремъ, имъющимъ на лбу число 666, и говорилъ, что если вступить въ переговоры съ Бонапартомъ, то погубить себя не только въ вдёшней, но и въ будущей жизни. Разстроенная безпрерывными войнами Швеція начала роптать противъ своего упрямаго и безтолковаго государя. Французы между тъмъ грозили высадкою въ Шонію, русскіе осадили Свеаборгъ, а датскія войска появились въ Норвегіи.

опасностей, угрожавшихъ Швеціи, тамъ составилась сильная партія, р'єшившаяся низложить Густава IV съ престола. Исполнить такой замысель было не трудно при томъ ожесточеніи, какое господствовало противъ него во всъхъ классахъ населенія. Кромъ того, слухи о незаконности его рожденія распространялись все громче и громче, и въ то же время шведы убъждались, что онъ ведетъ войну съ Францією только изъ мнимой, ничёмъ неоправдываемой ненависти къ Наполеону. Тщетно королева Фридерика, упавъ на колъна передъ мужемъ и заливаясь слезами, умоляла его прекратить войну, которая должна будеть навлечь страшныя бъдствія на страну и привести самого Густава къ погибели. Онъ не только не слушаль королеву, но, въ припадкъ неудержимаго гнъва, такъ сильно оттолкнуль ее отъ себя, что бъдная женщина безъ чувствъ упала на полъ.

Въ ночь съ 5-го на 6-е мая 1809 года, пришло въ Стокгольмъ извъстіе, что русскіе готовятся къ высадкъ на шведскіе берега и что, по всей въроятности, дня черезъ два казаки покажутся въ окрестностяхъ королевской резиденціи.
Услышавъ эти недобрыя въсти, Густавъ поблъднълъ и приказалъ королевъ приготовиться къ отъъзду. На этотъ разъ
король послушался ея совъта: онъ назначилъ регентомъ королевства дядю своего герцога Зюдерманландскаго, поручивъ

ену иступить из переговоры съ русскими, а самъ рушинся ублать изъ Стокгольма из Готтенбургъ, съ ублъ. чтобы оттуда, из случат крайности, перебраться из Англію. Густанъ, эдиако, изитанить это наибреніе, погда оказалось, что слухи э нашествій русскихъ на Шиецію были пожище. Въ день каналерскаго праздинка ордена Серафиненъ, из Стокгольмъ принизо наибстіе о наитіи русскими Сиевборга.

Въ виду бъдствій, постигнихъ Швецію, надзажніє Густава IV бызо рімено обминисько, по при этонъ загаворщим дали кличу по только не покупаться на жинъ вороди. Во и оказывить сму всевополиче уваженіє, дале и по винерженій его съ престола.

13-го марта 1810 года, король пріблаль вечеромь въ Отнитольны изы своего загороднаго дона Гага. Оны вельны запереть ист ворога дворща и усилить ополо исто караўлыл и BUTTUR SELIE OFFICERS IDENTICAL WISSEL BOTO DOCKAL HALO DEBUTE SE DE CYPRIQUEME, MERCYVERIN MENCEMBRIDO DE MONOJE. SICHO SELDI. TO EXPANS HE TANKED HE LYMANS EPERDATURS DIREY. HIS. HISпротивъ намеренъ быть продолжать ее до последней прайвости. Развесси также слука, что вороль котекть забрать веньги изътостверственныго банка и ублась изъ Стоктольна. во директоры банка отказались исполнить его требовалие. Негодование и заоба прочинь него усилились еще более. Во главе заговора сталь подполновшихь баронь Адмераранизь пріобревпій себ'в почетную маністность но премя финлиндской войны. A BRUILLO TERR. TO OUR BOLLY THE ROMAGENIE SERVICES ER ESролю угромъ 13-го числя. Онъ явнися туга въ 🥫 часонъ ттра, а следомъ за нимъ пробрадись 50 офицеровъ, его со-**УЧЕСТИВНОВЪ. СЪ НЕВОТОРБЕНИ ИЗЪ НИХЪ ВОИВЕЛЬ БЕРОНЪ АДВЕР-**EDERITS DE EMPEROTS EDUOIS E EDTPETCISED CERSAIS CHT CITSдующія слова: «Государь: первые чины пороленства и армін. ванболве задиночные и уважаемые граждане вашей столицы: DOUGHLIN MER BRANCE BRIDGEN BELIEVECTEV. TO OHR IDOTHERENCE вашему нагазду изъ Стонгольна, и доложить вамъ. что настоящее прискорбное положение такж чрезвычайно воличеть BCe Bacelenies.

<sup>—</sup> Измінники!—закричаль король на припадкі страпінацую бізпенства.

<sup>—</sup> YM. Dame Deliverino, ne marchinam protesti int-

нокровно баронъ, — но честные шведы, которые хотять спасти и отечество и васъ, государь!

Король обнажиль шпагу, но Адлеркранцъ схватиль его поперекъ тъла, а полковникъ Сильверспарре вырвалъ шпагу изъ рукъ Густава.

Густавъ съ громкими криками и угрозами требовалъ, чтобъ ему возвратили его шпагу. На поднятый имъ шумъ прибъжалъ дворцовый караулъ, но Адлеркранцъ не потерялся и повелительнымъ голосомъ приказалъ караулу возвратиться на свой постъ. Въ этой суматохъ король успълъ было ускользнуть изъ кабинета, заперевъ за собою двери на ключъ. Адлеркранцъ съ его товарищами наперли на дверъ и она уступила ихъ дружнымъ усиліямъ. Тогда они бросились въ погоню за королемъ и нагнали его на верхней площадкъ лъстницы. Король бросиль въ лицо Адлеркранцу связку ключей и успълъ выбъжать во дворъ. Адлеркранцъ и нъсколько офицеровъ продолжали его преслъдовать и, наконецъ, успъли схватить запыхавшагося короля, послъ чего они отвели его снова во дворецъ и поручили надежнымъ лицамъ сторожить его.

Заарестованіе короля не произвело въ Стокгольмѣ никакого волненія, на улицахъ было тихо и спокойно, а вечеромъ театръ, какъ обыкновенно, наполнился зрителями.

Овладъвъ королемъ, Адлеркранцъ и Сильверспарре отправились къ герцогу Зюдерманландскому просить, чтобъ онъ принялъ правленіе государствомъ, и только послѣ продолжительныхъ убъжденій они успѣли склонить его къ этому. Въ тотъ же день, въ два часа пополудни, бывшаго короля отвезли въ Дроттингольмъ въ сопровожденіи полковника Сильверспарре, подъ прикрытіемъ сильнаго отряда кирасиръ, а черезъ нѣсколько дней его перевели въ Грипсгольмскій дворецъ. Королева и принцы оставались нѣсколько дней въ Гагѣ.

Сохранилось извъстіе, что наканунт отреченія короля постила его мать Густава III, Луиза Ульриха, и открыла ему тайну его рожденія съ ттм, чтобъ убъдить его отказаться отъ короны и ттм самымь предотвратить тоть позоръ, какой, въ случат его упорства, покроетъ и его самого и его мать Софію-Магдалину.

29-го марта Густавъ IV добровольно отрекся отъ короны, 10-го мая актъ его отреченія быль торжественно прочитанъ

въ собраніи государственныхъ чиновъ. Съ своей стороны Густавь изъявиль согласіе переселиться въ Германію. Государственные чины не тотчась согласились исполнить это желаніе, находя нужнымъ оберегать существованіе верховной власти въ королевствъ. Такъ какъ потомство Густава IV было вовсе отстранено отъ престола, а герцогъ Зюдерманландскій быль уже въ преклонныхъ летахъ и не имель детей, то и положили избрать ему преемника заблаговременно. Выборъ палъ на принца Аугустенбургского, а между темъ герцогъ Зюдерманландскій быль провозглашень королемь подъ именемъ Карла XIII. Онъ выхлопоталь у государственныхъ чиповъ разръшение на удаление Густава съ его семействомъ изъ Швеціи и исходатайствоваль у Наполеона дозволеніе поселиться бывшему королю въ Швейцаріи. Густаву и его семейству было назначено изъ государственнаго казначейства 6,000 фунтовъ стерлинговъ ежегодной пенсіи. 6-го декабря 1809 года онъ изъ Караскроны отплыль на военномъ фрегатъ отъ береговъ изгнавшей его Швеціи.

По удаленіи изъ Швеціи, королева потребовала развода, который и данъ быль ей супругомъ въ 1810 году. Послъ того королева жила въ Германіи весьма скромно, а король подъ именемъ графа Готторпскаго побываль въ Россіи, Англіи, Германіи и Греціи. Любимою его мечтою было отправиться на поклоненіе Гробу Господню въ сопровожденіи «черныхъ рыцарей». Но мечта эта не осуществилась, и онъ окончательно поселился въ Швейцаріи подъ именемъ полковника Густавсона. Скромно, почти бъдно одътый онъ разъъзжаль по Швейцаріи на имперіалъ дилижансовъ. Въ 1823 году онъ издаль свои записки. Поселившись потомъ въ Сенъ Галъ, онъ умерь тамъ въ мартъ 1837 года.

Разумѣется, что съ такимъ взбалмошнымъ супругомъ великая княжна Александра Павловна не могла бы быть счастлива. Но спасенная однажды отъ такого неудачнаго супружества, она не нашла спокойствія и счастья въ другомъ предстоявшемъ ей бракѣ. Казалось, что какой-то роковой жребій тяготѣлъ надъ этой дѣвушкой, вызывавшей къ себѣ общую любовь и общее сочувствіе.

#### XIII.

Прошло три года со дня несостоявшагося обрученія великой княжны Александры Павловны съ королемъ Густавомъ IV, и 23-го сентября 1799 года графъ Ростоичинъ писалъ въ Лондонъ графу Воронцову.

«Эрцгерцогъ Стефанъ прівзжаеть сюда недвли черезь двв. Съ нимъ вдуть принцъ Фердинандъ виртембергскій и графъ Дитрихштейнъ. Эрцгерцогъ отличный малый. Онъ очень влюбленъ и очень робокъ. Его отправили жениться и дали ему свиту — а не трактовать о двлахъ».

«Повърьте—продолжаеть Ростопчинь — что не къ добру затъяли укръпить союзъ съ австрійскимъ дворомъ узами крови. Это только лишнее обязательство и стъсненіе, и такія связи пригодны лишь въ частномъ быту. Но сдъланной ошибки не поправить. Въ добавокъ изъ всъхъ своихъ сестеръ она будетъ выдана наименъе удачно. Ей нечего будетъ ждать, а ея дътямъ и подавно».

Въ письмъ этомъ идетъ ръчь о бракъ великой княжны Александры Павловны, которой вновь привелось сдълаться жертвою политическихъ разсчетовъ.

Намъ встрътилось извъстіе, что въ библіотекъ Павловскаго дворца хранится переписка о бракъ Александры Павловны съ эрцгерцогомъ Стефаномъ-Іосифомъ, но пока касающіяся этого дъла свъдънія не напечатаны, и потому намъ, говоря объ обстоятельствахъ этого брака, приходится ограничиться другими источниками.

Намъ неизвъстно, гдъ возникла первая мысль о родственномъ союзъ между двумя императорскими домами — въ Петербугъ ли или въ Вънъ, извъстно только, что въ проъздъ великаго князя Константина Павловича черезъ Въну, дъло было уже окончательно ръшено, такъ какъ въ ту пору былъ подписанъ эрцгерцогомъ Стефаномъ брачный контрактъ, полученный въ концъ апръля 1799 года въ Петербургъ. По всей въроятности, австрійскій домъ, въ виду опасности, угрожавшей Австріи со стороны французской республики, сталъ первый искать прочнаго политическаго союза съ Россіею при

посредствъ родственной связи между двумя царствующими фамиліями.

Въ это время Суворовъ дъйствовалъ побъдоносно въ Италіи, но негодованіе императора Павка на вънскій дворъ усиливалось все болъе и болъе и, какъ надобно полагать, въ виду этого полновластный тогда въ Австріи министръ баронъ Тугуть, графь Кобенцель, австрійскій посланникь вь Петербургъ, и графъ Дитрихштейнъ, имъвшій огромное значеніе при вънскомъ дворъ, задумали держать императора Павла въ своихъ рукахъ и избрали для этого своимъ орудіемъ предположенный бракъ великой княжны съ эрцгерцогомъ. Они-какъ писалъ Ростопчинъ Воронцову-разсчитывали на это «въ томъ упованіи, что государь изъ желанія устроить судьбу своей дочери, на многое посмотрить сквовь пальцы и склонится къ какому ни на есть сближенію, а между тъмъ выигрывается время, что всего болье нужно выскому двору. И посудите — добавляль Ростопчинъ — какова была бы участь шестнадцатилътней великой княжны, если бы и второй бракъ ея разстроился».

Передъ заключеніемъ брачнаго договора съ эрцгерцогомъ, новый женихъ великой княжны побывалъ въ февралв мёсяцѣ въ Петербургѣ, но здѣсь онъ былъ принятъ далеко не съ тѣмъ почетомъ и тѣмъ радушіемъ, какіе встрѣтилъ первый искатель руки Александры Павловны, на что, конечно, имѣло вліяніе и разность ихъ положенія, такъ какъ Густавъ былъ король, а Стефанъ только членъ владѣтельнаго дома.

Эрцгерцогу Стефану минуло въ это время лишь двадцать три года. Онъ родился 26 февраля 1776 года и быль сынъ императора Леопольда II и императрицы Маріи-Луивы. Въ 1796 году онъ быль сдёланъ венгерскимъ палатиномъ, т. е. верховнымъ правителемъ Венгріи.

О немъ Ростопчинъ писалъ Воронцову, отъ 16 февраля 1799 года, слъдующее:

«Эрцгерцогъ всёмъ отмённо полюбился какъ своимъ умомъ, такъ и знаніями. Онъ застёнчивъ и неловокъ, но фигуру имёеть пріятную; выговоръ его болёе италіанскій, нежели нёмецкій. Онъ влюблень въ великую княжну и въ воскресенье имёеть быть комнатный сговоръ, послё чего эрцгерцогъ

черезъ десять дней отправляется въ Вѣну, а оттуда въ Италію къ арміи, которою онъ будеть командовать».

Обрученіе великой княжны съ эрцгерцогомъ происходило 20-го февраля въ Брилліантовой комнать Зимняго дворца. На этотъ разъ далеко не было той торжественности, какою отличалось предполагавшееся ея обручение съ шведскимъ королемъ. Въ настоящемъ случат, при совершеніи этого обряда, присутствовали въ залъ немногія постороннія лица. Кромъ членовъ императорской фамиліи тамъ были: наслёдный принцъ мекленбургъ - шверинскій 'Фридрихъ - Людовикъ, братъ принцъ Карлъ, канцлеръ князь Безбородко, министръ удъльнаго департамента графъ Румянцевъ, вице-канцлеръ графъ Кочубей, третій присутствовавшій въ коллегіи иностранныхъ дъль графъ Ростопчинъ, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ, дежурный генераль-адъютанть графь Ливень, статсь-дама графиня Ливенъ, камеръ-фрейлина Протасова и дежурная фрейлина Лопухина, римско-императорскій посолъ графъ Кобенцель и генералъ-лейтенанть князь Дитрихштейнъ, прибывшій съ эрцгерцогомъ.

Обрядь обрученія совершаль архіепископь казанскій Амвросій съ двумя ассистентами: духовникомъ государя и сакеларіемъ придворнаго собора.

Изъ Брилліантовой залы обрученные, принеся благодареніе ихъ величествамъ, перешли въ другую залу, гдв начался камерный балъ.

9-го марта эрцгерцогъ вывжаль изъ Петербурга. Императрица и невъста провожали его до первой станціи.

Въ октябръ, эрцгерцогъ прівхалъ опять въ Петербургъ. Въ это время въ семействъ императора Павла готовилась и другая еще свадьба, такъ какъ одновременно съ великою княжною Александрою Павловною была просватана за наслъднаго принца мекленбургъ-шверинскаго и старшая послъ нея изъ великихъ княженъ Елена Павловна.

Вопросъ о мѣстѣ ихъ вѣнчанія породиль противорѣчіе между с.-петербургскимъ митрополитомъ Гавріиломъ и императоромъ Павломъ, который желалъ, чтобы бракъ великой княжны съ эрцгерцогомъ былъ совершенъ въ Гатчинѣ, тогда какъ митрополитъ настаивалъ, чтобы вѣнчаніе происходило въ столицѣ, дабы, какъ говорилъ онъ, весь народъ могъ быть

свидътелемъ этого торжества, между тъмъ какъ въ Гатчину никто не поъдетъ. При этомъ случат архіепископъ казанскій Амвросій принялъ сторону государя и привелъ изъ службы Николаю Чудотворцу слъдующія слова: «Гдт же пришествіе царево, тамъ и чинъ его пребываетъ», подкръпляя этими словами то мнтніе, что по пребыванію государя въ Гатчинъ, тамъ же должна происходить и свадьба его дочери.

Въ такомъ смыслъ и ръшенъ быль этотъ вопросъ.

12-го октября быль бракъ великой княжны Елены, а 19-го числа того же мёсяца Александры. По случаю этого послёдняго брака быль издань манифесть, въ которомъ говорилось, что «вторично ознаменовались щедроты Всевышняго надъ домомъ нашимъ черезъ бракосочетаніе любезнёйшей дочери нашей ея императорскаго высочества великой княжны Александры Павловны съ его королевскимъ высочествомъ эрцгерцогомъ Іосифомъ, палатиномъ венгерскимъ».

Затымь, 25-го сентября, быль обнародовань высочайшій указь о титулы Александры Павловны; ей присвоивался вы Россіи слыдующій титуль: «ея императорское высочество великая княгиня эрцгерцогиня австрійская». Въ приложенномь же при указы французскомъ тексты къ этому титулу была сдылана прибавка, такъ какъ великая княгиня была названа еще и «Palatine d'Hongrie».

По случаю этихъ браковъ Державинъ, не боясь уже, что стихотворный трудъ его останется втунъ, какъ это случилось три года тому назадъ, написалъ длинную оду. «На брачныя торжества 1799 года».

Говоря въ этой одѣ о бракѣ Александры Павловны, Державинъ разсказывалъ, что Эротъ, т. е. богъ любви, прилетъль на сѣверъ, увидѣлъ тамъ желѣзные мечи и шлемы и, струсивъ этихъ принадлежностей войны, хотѣлъ было летѣтъ, обратно, но увидѣлъ, что здѣсь, кромѣ военныхъ доспѣхэвъ, имѣется въ наличности еще и красота. Поэтому онъ остался, и тогда орлы, т. е. гербы двухъ царствъ, соединились, и въ Гатчинѣ, по словамъ поэта, открылся рай.

Къ Державину по стихотворной части примкнулъ какой-то французъ, сочинившій по случаю упомянутыхъ браковъ торжественную эпиталаму. Она начинается слёдующею строфою:

Descends Hymen, descends des cieux, Viens remplir les voeux de deux mondes, D' Augustes Rejetons des Dieux. Unissent leurs branches fecondes!

Сіе въ переводъ будеть значить: сойди Гименей, т. е. богъ брака, сойди съ небесъ; приди, чтобъ исполнить мольбы двухъ народовъ: августьйшіе отрасли боговъ соединяють свои плодоносныя вътви.

Далъе упоминается объ Амуръ, лебедъ, Кипридъ, Гебъ, Флоръ, а въ концъ излагается:

L' Hymen en comblant tous nos voeux, Promet au monde des grands hommes Et des Heros à nos neveux...

т. е. Гименей, исполнивъ наши мольбы, объщаеть міру великихъ людей и героевъ нашимъ потомкамъ.

Затёмъ Гименею предлагается отправиться снова туда, откуда онъ пришелъ, такъ какъ онъ исполнилъ желаніе народовъ.

2-го ноября эрцгерцогъ съ молодою супругою вывхаль изъ Петербурга.

# XIV.

великой княжны съ эрцгерцогомъ ввело Супружество семнадцатилътнюю эрцгерцогиню въ семейную среду, благопріятную для ея домашней жизни, и въ политическую сферу, непріязненную ея отечеству — Россіи. Хотя предъ совершеніемъ брака Александры Павловны дёло объ ея вёроисповъданіи и было, повидимому, вполнъ улажено, но тъмъ не принадлежность великой княгини къ православной церкви поставила ее при вънскомъ дворъ, отличавшемся крайнею приверженностію къ католической церкви, въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Главою габсбургско-лотарингскаго дома быль въ ту пору римско-нъмецкій, впослъдствіи австрійскій, императоръ Францъ II. Онъ быль человъкъ добрый и кроткій и, всл'єдствіе слабости своего характера, быль постоянно въ полной власти своей супруги, императрицы Терезы, дочери неаполитанской королевы Каролины, извъстной своими

Симборскій отвівчаль на это, что онь съ своей стороны готовь во всякое время совершить послідній погребальный обрядь, но что «наивеличайшее инкогнито не принадлежить сему августійшему лицу, ибо цілому світу извістно, что ея высочество—дочь всероссійскаго императора и сестра всероссійскаго же императора, нынів царствующаго». Вслідствіе такого представленія «инкогнито» было отмінено, и разрівшено было, чтобъ послів литургій и отпівнанія гробъ быль днемь препровождень на капущинское кладбище съ подобающее честью. Процессію, для участія въ которой явилось также и католическое духовенство, сопровождали толны народа. Ко времени переноса тіла прійхаль русскій каммергеръ Васильчиковь, а потомъ и бывній въ Вінів русскій министрь Муравьевь-Апостоль.

Нельзя не зам'втить въ сообщеніяхъ Симборскаго н'вкоторыхъ противорвчій. Онъ, горько сттуя на то, что великую княгиню намеревались похоронить въ склепе капуцинской церкви и заявляя, что это отклонено было только по его настоянію, далье разсказываеть, что оберь-гофмейстерь, для отвращенія непріятностей, могущихъ последовать отъ императора Павла, послаль къ палатину на другой день послъ смерти великой княгини проекть, дабы въ недавно купленной деревнъ, разстояніемъ отъ Офена въ 2-хъ нъмецкихъ миляхъ, построить по греко-россійскому обряду церковь, въ которую бы изъ города перенести гробъ усопшей. Въ то же время оберъ-гофмейстеръ поручилъ Симборскому осмотръть мъстоположение и сообщить объ этомъ свое мнъние. Отецъ Андрей нашель, что это место не соответствуеть своей цёли, такъ какъ оно лежало между винными погребами и что приличнъе было бы построить церковь надъ гробомъ великой княгини въ собственномъ ея саду. Муравьевъ-Апостоль поддержаль требование Симборскаго.

Объ участій во всёхъ этихъ дёлахъ «нёжнаго» супруга Симборскій что-то не упоминаєть. Онъ говорить только, что передъ отъёздомъ въ Россію, палатинъ просиль Симборскаго не освящать церкви до своего возвращенія. Возвративщись же изъ Петербурга, эрцгерцогъ началь уклоняться отъ присутствованія при освященій храма, такъ какъ ему старались внушить, что бытность его при такой церемоній въ схизмасердце императрицы, нынёшней второй его супруги! Послё сего возгорёлось противъ невинной жертвы непримиримое мщеніе; послё чего не нужно вычислять всёхъ непріятностей, которыми нарушалось душевное спокойствіе ся высочества».

Какъ палатинъ венгерскій, эрцгерцогъ Іосифъ жилъ постоянно въ Пештв, но приготовленія венгерскаго войска для отраженія предстоявшаго нашествія францувовъ на Австрію заставили палатина вхать въ Ввну, и эрцгерцогиня сопутствовала туда своему мужу. Въ Ввнв встрвтили ихъ не съ особымъ почетомъ: имъ отведено было для жительства твсное помвіщеніе въ отдаленномъ углу шенбрунскаго дворца, Эрцгерцогиня была въ это время беременна и подвергалась мучительнымъ припадкамъ. Докторъ, опредвленный къ ней отъ двора, не внушаль ей ни довврія, ни расположенія и, по словамъ Симборскаго, «прописываль ей самыя непріятныя лекарства, неизвъстно съ намвреніемъ или по невъдвнію, ибо—замвчаетъ отецъ Андрей,—онъ болбе искусенъ быль въ интригахъ, нежели въ медицинв, а при томъ и во обхожденіи быль грубъ».

Каково было содержаніе великой княгини въ шенбрунскомъ дворцъ, о томъ легко можно заключить изъ слъдующаго разсказа ея духовника:

«Въ беременности — пишетъ Симборскій — обыкновенно бываеть позывь на разныя кушанья. Палатинъ приказаль оберъ-гофмейстеру подносить все самое лучшее и по вкусу. Оберъ-гофмейстеръ приказалъ коммиссару, коммиссаръ, наблюдая пользу своего кошелька, подносиль рыбу и другое кушанье, которыхъ великая княгиня употреблять не могла... Въ такомъ состояніи ея высочество находилась около трехъ мъсяцевъ. Напоследокъ письменно приказала мне пріёхать изъ Венгріи вмъстъ съ штабъ-лекаремъ Эбелингомъ, который быль отъ лица ея удаленъ. Прівздъ нашь-продолжаеть Симборскійвесьма обрадоваль великую княгиню; она изъявила желаніе покушать рыбу... то я тотчась же пошель въ Вѣну и, перемъняя часто въ переноскъ свъжую воду, представиль предъ ея глаза животрепещущую рыбу: она была весьма довольна. Дочь моя состряпала по ея вкусу, и великая княгиня покушала въ сытость. Такимъ образомъ и послъ сего я имъль

алодъйствами. Въ свою же очередь императрица Тереза была подъ сильнымъ вліяніемъ знаменитаго министра барона Тугута. непримиримаго врага Россін. Такимъ образомъ найденная Александрою Павловною въ Вене обстановка не предвещала молодой эрцгерцогинъ спокойной жизни въ Австріи. Еще во время ея брака отношенія императора Павла къ вінскому кабинету становились недружелюбными и вскорт обратились въ явный разрывъ. Въ Венгріи, гдё мужъ Александры Павловны быть съ 1795 года главнымъ правителемъ и гдб недавно еще быль подавлень заговорь длиннымъ рядомъ смертныхъ казней, высказывалось сильное неудовольствіе противъ австрійскаго правительства. В'вискій дворъ подозр'єваль, что венгерцы, или, върнъе сказать, собственно славянское и православное населеніе Венгріи, будуть искать чрезъ новую палатину защиты у ея отца-императора Павла. Кром'в того и въ отношеніи религіозномъ эрцгерцогинъ грозила большая опасность. Примасъ Венгріи, кардиналь князь Баттіани, надъялся обратить палатину въ католическую въру и разными хитрыми способами началь заискивать расположение и довъріе молодой иновърки-принцессы.

Главною виновницею тёхъ невзгодъ, которыя привелось Александръ Павловнъ испытать на чужой сторонъ, должно, однако, считать императрицу Терезу. Воть что объ этомъ разсказываеть духовникъ эрцгерцогини протојерей Андрей Аванасьевичъ Симборскій:

«Сія дочь славнаго съвера (Александра Павловна), обративъ на себя вниманіе и уваженіе народа и, помрачивъ славу ревнивой неаполитанки, т. е., императрицы Терезы, потрясла все ея существованіе, тъмъ болье, что при первомъ въ Въну прибытіи, когда великая княгиня представлялась ихъ цесарскимъ величествамъ, императоръ, увръвъ, сверхъ чаянія, въ лицъ своей племянницы живое изображеніе своей первой супруги Елизаветы \*), содрогнулся. Воспоминаніе счастливаго съ нею сожитія привело его въ чрезвычайное смущеніе духа, которое равномърно чрезвычайно огорчило

<sup>\*)</sup> Она была родная сестра императрицы Марін Өеодоровны, слёдовательно родная тетка ведикой княгини, чёмъ и объясняется сходство Александры Павловны съ покойною императрицею.

сердце императрицы, нынвшней второй его супруги! Послв сего возгорълось противъ невинной жертвы непримиримое мщеніе; послв чего не нужно вычислять всъхъ непріятностей, которыми нарушалось душевное спокойствіе ся высочества».

Какъ палатинъ венгерскій, эрцгерцогъ Іосифъ жилъ постоянно въ Пештѣ, но приготовленія венгерскаго войска для отраженія предстоявшаго нашествія французовъ на Австрію заставили палатина ѣхать въ Вѣну, и эрцгерцогиня сопутствовала туда своему мужу. Въ Вѣнѣ встрѣтили ихъ не съ особымъ почетомъ: имъ отведено было для жительства тѣсное помѣщеніе въ отдаленномъ углу шенбрунскаго дворца, Эрцгерцогиня была въ это время беременна и подвергалась мучительнымъ припадкамъ. Докторъ, опредѣленный къ ней отъ двора, не внушаль ей ни довѣрія, ни расположенія и, по словамъ Симборскаго, «прописываль ей самыя непріятныя лекарства, неизвѣстно съ намѣреніемъ или по невѣдѣнію, ибо—замѣчаетъ отецъ Андрей,—онъ болѣе искусенъ быль въ интригахъ, нежели въ медицинѣ, а при томъ и во обхожденіи былъ грубъ».

Каково было содержаніе великой княгини въ шенбрунскомъ дворцѣ, о томъ легко можно заключить изъ слѣдующаго разсказа ея духовника:

«Въ беременности — пишетъ Симборскій — обыкновенно бываеть позывь на разныя кушанья. Палатинь приказаль оберъ-гофмейстеру подносить все самое лучшее и по вкусу. Оберъ-гофмейстеръ приказалъ коммиссару, коммиссаръ, наблюдая пользу своего кошелька, подносиль рыбу и другое кушанье, которыхъ великая княгиня употреблять не могла... Въ такомъ состояніи ея высочество находилась около трехъ м'єсяцевъ. Напоследокъ письменно приказала мне прівхать изъ Венгріи вмъстъ съ штабъ-лекаремъ Эбелингомъ, который быль отъ лица ея удаленъ. Прітвуть нашъ-продолжаеть Симборскійвесьма обрадоваль великую княгиню; она изъявила желаніе покушать рыбу... то я тотчасъ же пошель въ Въну и, перемъняя часто въ переноскъ свъжую воду, представиль предъ ея глаза животрепещущую рыбу: она была весьма довольна. Дочь моя сострянала по ея вкусу, и великая княгиня покушала въ сытость. Такимъ образомъ и послъ сего я имъль

счастіе исправлять должность в'ёрнаго коммисара, а дочь моя преусердной поварихи».

Движеніе французской армін принудило эрцгерцога оставить Въну и посившить въ Венгрію, чтобы тамъ принять начальство надъ войскомъ. Александра Павловна хотъла отправиться водой, такъ какъ при ея положении этотъ способъ передвиженія быль бы самый спокойный, но ея отговорили оть этого, представляя ей множество вымышленныхъ неудобствъ. Тогда она повхала изъ Вены сухимъ путемъ, и это путешествіе крайне неблагопріятно повліяло на ее здоровье. Между темъ палатинъ повель свое войско къ австрійскимъ границамъ и расположился на бивуакахъ около города Эдинбурга. Одна изъ приближенныхъ къ эрцгерцогинъ дамъ начала представлять ей о той тоскъ, какую должень испытывать эрцгерцогь въ своемъ одиночествъ, и Александра Павловна, следуя этимъ внушеніямъ и желая утешить мужа, ръшилась отправиться къ нему. Эрцгерцогинъ внушили также, что, въ виду ея беременности, пребывание ея въ Эдинбургъ будеть удобно въ томъ отношеніи, что городъ этоть отстоить близко отъ Вены, въ которой находятся искусные акушеры. Великая княгиня, по первымъ полученнымъ ею впечатленіямъ, ненавидъла Въну и опасалась, чтобъ ее не перевели туда на житье. Опасенія ея не замедлили сбыться: послъ смотра венгерскихъ войскъ, императоръ Францъ, бывшій въ Эдинбургъ виъсть съ императрицею, приказаль, чтобы палатинъ и его супруга непременно прівхали въ Вену. Распоряженіе это произвело сильное впечатлёніе на молодую женщину: ей представилась кончина въ этомъ городъ ся тетки императрицы Елизаветы и воображеніе рисовало ей самую мрачную картину. Она начала готовиться къ смерти и, подъ вліяніемъ этого тревожнаго чувства, составила завѣщаніе въ пользу страстно любимаго ею мужа.

Французы между тёмъ двигались на Вёну. Въ столицё римско-нёмецкихъ цесарей произошель страшный переполохъ; императорскій дворъ готовился бёжать изъ города, которому угрожала близкая опасность, и тогда эрцгерцогинё разрёшено было возвратиться въ Венгрію, а эрцгерцогу приказано было поспёшить съ венгерскими войсками на защиту Вёны. Разлука съ мужемъ сильно подёйствовала на нее. Совершенно

разстроенная, она подъбзжала въ Пешту и, при въбздъ въ городъ, встрътила покойника, котораго везли на кладбище.

— Этоть бъдный мертвець показываеть мнъ путь, которымъ можно уйти отъ вемныхъ страданій въ въчностьсказала грустно эрцгерцогиня сопутствовавшимъ ей лицамъ по поводу встръчи съ покойникомъ.

Приближалось время разрёшиться Александрё Павловив оть бремени, и она пожелала пріобщиться святыхъ таинъ. Доктора не соглашались на это, ссылаясь на то, во-первыхъ, что, проходя въ церковь чрезъ длинный рядъ комнатъ, она легко можеть простудиться, и, во-вторыхъ, что исполненіе этой требы сильно взволнуеть ее. Къ этому времени прівхаль въ Пешть палатинь, который настояль, чтобы желаніе великой княгини было исполнено, съ твиъ, впрочемъ, условіемъ, чтобъ она причастилась не въ церкви, а въ ближайшей къ ея спальнъ Тронной залъ.

Роды эрцгерцогини были продолжительные и чрезвычайно трудные. Когда акушеръ увидёль, что силы великой княгини истощились, онъ, съ согласія палатина, употребиль инструменты и добытый ими младенецъ жилъ только нъсколько часовъ. Александра Павловна родила дочь, извъщение о смерти которой она выслушала спокойно, сказавъ твердымъ голосомъ: «Я благодарю Бога за то, что дочь моя переселилась къ ангеламъ не испытавъ техъ горестей, какія намъ приходится переносить на землъ».

Не смотря на мучительные роды, доктора полагали, что эрцгерцогиня вскоръ поправится. У ней самой явилась надежда на выздоровленіе, и она безпрестанно бесъдовала съ своимъ духовникомъ-и въ то же время знатокомъ и любителемъ садоводства-о томъ, какъ она, вставъ съ постели, займется устройствомъ сада, который подариль ей палатинъ. На девятый день послъ родовъ, доктора, бывшіе при эрцгерцогинъ объявили, что она находится внъ всякой опасности. По этому случаю во дворцъ палатина быль назначень куртагъ, на которомъ вст съ радостію говорили о выздоровленіи любимой принцессы.

Общая радость, однако, была непродожительна. Къ вечеру въ тотъ же день эрцгерцогиня почувствовала сильный жаръ исъ нею начался горячечный бредъ. Въ болъзненномъ за-ЗАМЪЧАТ. И ЗАГАДОЧИ. ЛИЧИОСТИ.

учтые она безпрестанно повторяла, что ей тісно и душно жить здісь и просила своихъ родителей построить ей въ Россіи тоть маленьній домикъ.

Очевидець кончины Александры Павловны, ея духовникъ. описываеть последнія минуты ся въ следующихъ строкахъ:

Въ вечеру жаръ и слабость умножились, по полуночи въ 3 часу она припіла въ крайнее изнеможеніе и только что могла приказать пригласить къ себъ своего супруга, облобызавъ котораго, сказала: «Не забудь меня, мой любезный Іосифъ! Сказавъ это, осталась она безгласна и начала стонать. Я призвань быль на моленіе; облекшись въ священимческія ризы, предсталь я къ одру ся высочества и, останьвъ ее святымъ крестомъ, поднесъ его къ устамъ ея. Върная дочь православной церкви, обративъ быстро свои горячими слезами наполненныя очи на изображение распятаго Спасителя, облобывала его со всею христіанскою горячностью, потомъ крепко прижала къ своимъ персямъ. Когда я близь одра читаль съ коленопреклонениемъ молитвы, то казалось, что ея высочество со всевозможнымъ вниманіемъ и сердечнымъ чувствомъ содъйствовала онымъ молитвамъ. Такъ пріуготовлялась сія благочестивая и непорочная душа въ небесныя селенія ....

Тихая ея кончина послъдовала 4-го марта н. с., въ половинъ 6-го часа, поутру.

Увидъвъ, что палатины не стало, эрцгерцогъ упалъ безъ чувствъ, и его вынесли какъ мертваго изъ той комнаты, гдъ скончалась Александра Павловна. Убитый горемъ эрцгерцогъ въ тотъ же день вытъхалъ изъ Пешта въ Въну, а оттуда, для облегченія своей жестокой скорби, отправился на богомолье къ тъмъ церквамъ и монастырямъ, которые въ особенности привлекаютъ къ себъ набожныхъ католиковъ.

#### XV.

По отъёздё эрцгерцога, начались приготовленія къ погребенію покойницы. Погребеніе было назначено на 9-е марта. Отецъ Симборскій подробно описываеть ту борьбу, какую пришлось ему выдержать для того, чтобы похоронить дочь русскаго императора по обряду ея церкви и съ подобавшимъ ея сану благолъпіемъ.

Началось съ того, что оберъ-гофмейстеръ назначилъ могилу великой княгини въ склепъ капуцинской церкви. Склепъ этоть быль небольшой погребь, имъвшій входь съ площади, на которой городскія торговки продавали лукъ, чеснокъ и всякаго рода зелень. Кром'в того и въ самомъ погреб'в, который отдавался въ наемъ, хранились разные събстные припасы. Симборскій, въ виду этого, возравиль прежде всего, что такъ какъ усопшая принадлежала къ греко-россійской церкви, то прежде погребенія гробъ ея долженъ быть выставленъ въ православномъ храмъ. Хотя оберъ-гофмейстеръ только въ точности исполнялъ данныя ему изъ Вёны приказанія, но, боясь навлечь гитвь императора Павла, онъ долженъ былъ согласиться на это требованіе, и въ Петербургъ послано было извъщеніе, что гробъ великой княгини останется въ русской церкви до высочайшаго повелънія отъ русскаго двора.

Въ ожиданіи этого, гробъ великой княгини былъ поставлень въ небольшомъ чистомъ домикъ, который находился въ саду и который былъ обращенъ теперь въ подвижную церковь, такъ какъ оберъ-гофмейстеръ настоятельно потребоваль, чтобы тъло покойной не оставалось во дворцъ при погребальной обстановкъ по греко-россійскому обряду. Католическое духовенство, распустившее слухъ о томъ, что эрцгерцогиня обратилась въ римскую въру, требовало, чтобъ оно, съ музыкою во главъ, допущено было участвовать въ перенесеніи тъла палатины изъ дворца въ церковь, но Симборскій отклониль это домогательство, ссылалсь на то, что восточная церковь, по своему чиноположенію, не допускаеть смъщенія съ западною.

По причинамъ, необъясняемымъ Симборскимъ, отсутствіе вдоваго палатина продолжалось почти восемь недёль, и въ это время духовникъ покойной эрцгерцогини получилъ изъ Вёны отъ министерства ноту, въ которой сообщалось слёдующее: «народъ ропщетъ, что доселё августёйшая персона не погребена, чтобы сію печальную церемонію кончить въ неивеличайшемъ инкогнито, разумёется, ночью и безъ всякихъ почестей».

посредствъ родственной связи между двумя царствующими фамиліями.

Въ это время Суворовъ дъйствоваль побъдоносно въ Италіи, но негодованіе императора Павна на в'єнскій дворъ усиливалось все болбе и болбе и, какъ надобно полагать, въ виду этого полновластный тогда въ Австріи министръ баронъ Тугуть, графъ Кобенцель, австрійскій посланникь въ Петербургъ, и графъ Дитрихштейнъ, имъвшій огромное значеніе при вънскомъ дворъ, задумали держать императора Павла въ своихъ рукахъ и избрали для этого своимъ орудіемъ предположенный бракъ великой княжны съ эрцгерцогомъ. Они-какъ писалъ Ростоцчинъ Воронцову-разсчитывали на это «въ томъ упованіи, что государь ивъ желанія устроить судьбу своей дочери, на многое посмотрить сквозь пальцы и склонится къ какому ни на есть сближенію, а между тёмъ выигрывается время, что всего болбе нужно вбискому двору. И посудите — добавляль Ростончинь — какова была бы участь шестнадцатильтней великой княжны, если бы и второй бракъ ея разстроился».

Передъ заключеніемъ брачнаго договора съ эрцгерцогомъ. новый женихъ великой княжны побываль въ февралё мёсяцё въ Петербургё, но здёсь онъ былъ принятъ далеко не съ тёмъ почетомъ и тёмъ радупіемъ, какіе встрётилъ первый искатель руки Александры Павловны, на что, конечно, имёло вліяніе и разность ихъ положенія, такъ какъ Густавъ былъ король, а Стефанъ только членъ владётельнаго дома.

Эрцгерцогу Стефану минуло въ это время лишь двадцать три года. Онъ родился 26 февраля 1776 года и быль сынъ императора Леопольда II и императрицы Маріи-Луивы. Въ 1796 году онъ быль сдёланъ венгерскимъ палатиномъ, т. е. верховнымъ правителемъ Венгріи.

О немъ Ростопчинъ писалъ Воронцову, отъ 16 февраля 1799 года, слъдующее:

«Эрцгерцогъ всёмъ отмённо полюбился какъ своимъ умомъ, такъ и знаніями. Онъ застёнчивъ и неловокъ, но фигуру имёетъ пріятную; выговоръ его болёе италіанскій, нежели нёмецкій. Онъ влюблень въ великую княжну и въ воскресенье имёетъ быть комнатный сговоръ, послё чего эрцгерцогъ

черезь десять дней отправляется въ Вѣну, а оттуда въ Италію къ арміи, которою онъ будетъ командовать».

Обручение великой княжны съ эрцгерцогомъ происходило 20-го февраля въ Брилліантовой комнать Зимняго дворца. На этоть разь далеко не было той торжественности, какою отличалось предполагавшееся ея обручение съ шведскимъ королемъ. Въ настоящемъ случат, при совершении этого обряда, присутствовали въ залъ немногія постороннія лица. Кромъ членовъ императорской фамиліи тамъ были: наслёдный принцъ мекленбургъ - шверинскій 'Фридрихъ - Людовикъ, братъ принцъ Карлъ, канцлеръ князь Безбородко, министръ удъльнаго департамента графъ Румянцевъ, вице-канцлеръ графъ Кочубей, третій присутствовавшій въ коллегіи иностранныхъ дъль графъ Ростопчинъ, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ, дежурный генераль-адъютанть графь Ливень, статсь-дама графиня Ливенъ, камеръ-фрейлина Протасова и дежурная фрейлина Лопухина, римско-императорскій посоль графъ Кобенцель и генералъ-лейтенанть князь Дитрихштейнъ, прибывшій съ эрцгерцогомъ.

Обрядъ обрученія совершаль архіепископь казанскій Амвросій съ двумя ассистентами: духовникомъ государя и сакеларіемъ придворнаго собора.

Изъ Брилліантовой залы обрученные, принеся благодареніе ихъ величествамъ, перешли въ другую залу, гдв начался камерный балъ.

9-го марта эрцгерцогъ вывхаль изъ Петербурга. Императрица и невъста провожали его до первой станціи.

Въ октябръ, эрцгерцогъ пріъхаль опять въ Петербургъ. Въ это время въ семействъ императора Павла готовилась и другая еще свадьба, такъ какъ одновременно съ великою княжною Александрою Павловною была просватана за наслъднаго принца мекленбургъ-шверинскаго и старшая послъ нея изъ великихъ княженъ Елена Павловна.

Вопрось о мёстё ихъ вёнчанія породиль противорёчіе между с.-петербургскимъ митрополитомъ Гавріиломъ и императоромъ Павломъ, который желалъ, чтобы бракъ великой княжны съ эрцгерцогомъ былъ совершенъ въ Гатчинъ, тогда какъ митрополитъ настаивалъ, чтобы вънчаніе происходило въ столицъ, дабы, какъ говорилъ онъ, весь народъ могъ быть

ненін къ самому себъ. Воздавая благодареніе Господу за то, что Онъ сподобиль его поселиться во святой обители, Фотій, обращаясь къ Орловой, не отлагаеть всякія житейскія попеченія, но, напротивъ, заводить о нихъ съ нею заботливую ръчь. «Сестра о Господъ!—пишеть Фотій, — ты первая и паче всъхъ людей, Бога ради, посътила своею милостію. Ты первая меня посётила въ мёстё скорбнаго житія моего. Продолжи милость твою, Бога ради, къ мъсту нашему. Бъдный Фотій! Ты, послъ четырехлътняго подвижническаго и славнаго теченія въ званіи законоучителя, только игуменъ! Ты, послъ жалованья 1,200 рублей и всего готоваго прочаго, на 200 рублей посаждень жить и о всёхь безпоконться; внемли и терпи вся: можеть быть ты свыше звань, а не отъ человъкъ, на скорби многія. Ты убогъ, ты окаяненъ, ты не потребенъ ни къ чему, ты питаешься нынв и самъ подаяніемъ милости, присланной въ первые дни какъ ты прибыль въ место твоего пастбища». Сетованія Фотія на перемъну его положенія оканчиваются слъдующими словами: «Бъдный Фотій! ты игумень въ Деревяницкомъ монастыръ, но благодари владыку и Господа, что ты нынв игумень, а не инъ кто и хвали Его, что ты въ Деревяницахъ, ради имени Его святаго, а не гдв индъ».

Удаленіе свое изъ Петербурга Фотій приписываеть, какъ мы видимъ, кознямъ тайныхъ, богопротивныхъ обществъ и враговъ церкви Христовой. Едагивъ, издавшій свою книгу въ 1853 году, въроятно вслъдствіе тогдашнихъ цензурныхъ условій, не только ничего не говорить прямо объ этомъ, но даже не дълаеть относительно этого никакого намека. Онъ замъчаеть только, что Фотій, удаляясь въ Деревяницкій монастырь, «покорился распоряженію начальства». Зам'тчаніе это едва-ли не справедливъе тъхъ причинъ, которымъ приписываетъ самъ Фотій свое удаленіе. Во время его законоучительства во 2-мъ корпусъ, тамъ былъ директоромъ Андрей Ивановичь Маркевичь, крутой, но прямодушный хохоль, и притомъ служака-генералъ, не вдававшійся ни въ какія богословскія тонкости, и онъ-то, по собственнымъ словамъ «Занисокъ Фотія», усиливался отръшить его, «яко неспособнаго къ должности и малоумнаго». Следовательно, здесь весь вопросъ сводился къ служебной дъятельности Фотія, разсматриваемой съ точки зрѣнія начальника-генерала, помимо всякаго вліянія со стороны тайныхъ обществъ.

Пребываніе Фотія «въ мѣстѣ скорбнаго его житія», т. е. въ Деревяницкомъ монастырѣ, продолжалось до 29-го января 1822 года, когда онъ былъ нареченъ архимандритомъ новтородскаго третьекласснаго Сковородскаго монастыря. «Хотя,—какъ пишетъ самъ Фотій,—онъ былъ удаленъ изъ Петербурга по старанію своихъ недруговъ», но несомнѣнно, что онъ имѣлъ тамъ и своихъ доброжелателей. Это доказывается тѣмъ, что, 25-го іюня того же 1822 года, за службу во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ, вмѣсто назначеннаго золотаго наперснаго креста, «за примѣрно-хорошее поведеніе и прохожденіе должности настоятеля», государемъ императоромъ Александромъ Павловичемъ всемилостивѣйше пожалованъ Фотій золотымъ наперснымъ крестомъ, алмазами украшеннымъ.

Оффиціальныя эти съдънія дополнимъ заимствуемымъ изъ письма Фотія къ графинъ Орловой отзывомъ относительно награды и повышенія: «еще тебъ помыслъ открою — писаль онъ ей — не знаю почему-то крайне не хочется быть архимандритомъ, хотя и указъ посланъ, я мню, едва-ли спасуся, ежели меня будутъ честить крестами и титлами. Какая мнъ польза на земли? Царствіе Божіе внутри насъ». Нельзя однако, не согласиться, что такое отношеніе къ почестямъ и повышеніямъ составляетъ нъкоторую противоположность недавнему еще сътованію Фотія на то, что онъ «только игуменъ» и, конечно, такая противоположность можетъ наводить на мысль о неискренности его равнодушнаго отзыва къ дълаемымъ ему отличіямъ.

Изъ Сковородскаго монастыря, въ томъ же 1822 году, 26-го августа, Фотій, по представленію митрополита Серафима «за прим'єрное поведеніе и за исправленіе двухъ монастырей Деревяницкаго и Сковородскаго», переведенъ настоятелемъ первокласснаго Юрьева монастыря и опред'єленъ присутствующимъ въ новгородскую духовную консисторію. Съ этого времени начинается его зам'єтная политическо-религіозная д'єятельность.

### II.

Юрьевь монастырь, куда переселился Фотій, принадлежить къ числу древивалихъ русскихъ обителей. Этотъ монастыръ, расположенный на левомъ берегу режи Волхова, при устые ручья Княжева, впадающаго въ эту ріку, быль основанъ въ 1030 году великить княземь Яросиломь Виадиніровичемъ, восившимъ во св. крещенів имя Георгія или Юрія. Юрьевская обитель находится на прямой линін, въ 3-хъ верстахъ **ОТЪ** Новгорода, и высокая м'естность, на которой онь стоить, обращается въ островь во время весенняго развива окружающихъ его водъ \*). Не касаясь исторіи этого монастыря, мы замітимъ, что въту пору, когда архимандрить Фотій быль назначень его настоятелемь, Юрьевь монастырь, оть частыхъ пожаровь и по скудости доходовь, приходиль въ совершенную ветхость: въ немъ разрушались не только деревянныя строенія, но и каменныя зданія, и по б'єдности монастыря невозможно было произвести въ немъ никакихъ исправленій, число же братін чрезвычайно уменьшилось.

Совсёмъ въ иномъ видё явился этотъ убогій монастырь со времени Фотія, по ходатайству котораго императоръ Александръ повелёлъ «на вёчныя времена каждогодно отпускать отъ казны для поддержанія и возобновленія монастыря по 4,000 рублей, взамёнъ принадлежавшей ему мельницы». Но монастырь обогатился собственно не этимъ царскимъ вкладомъ, а тёми громадными пожертвованіями, которыя сдёланы были въ пользу его, ради Фотія, графинею Анною Алексевеною Орловою-Чесменской. У насъ есть подъ рукою ністемолько счетовъ, представленныхъ ей подрядчиками, производившими въ монастырё разныя работы и отливавшими для него громадные колокола; и по отдёльнымъ даже статьямъ счеты эти представляють крупныя суммы, но въ общей совокупности суммы, израсходованныя Орловой на монастырь,

<sup>\*)</sup> Подробныя свёдёнія объ этомъ монастырё можно найти въ стать в подъ заглавіемъ: «Описаніе Новгородскаго Юрьева монастыря», напечатанной въ «Чтеніяхъ общества исторіи и древностей» за 1868 годъ, кн. 2, стр. 29.



Венгріи быль открыть заговорь сь цілью отторженія этой страны оть монархіи Габсбурговь. Вожди заговора епископъ Іосифъ-Игнатій Мартиновичъ, Сиграй, Гантноци, Лацковичъ и Семпаріарій, какъ главные виновники, погибли на эшафотъ. Они замышляли отдёлиться оть Австріи и образовать изъ Венгрін особое королевство, призвавъ на древній престоль Арпадовъ эрцгерцога Александра-Леопольда. Когда заговоръ быль открыть, эрцгерцогь-палатинь, предшественникь Стефана, увхаль изъ Пешта въ Ввну и, 12-го іюля 1795 года, погибъ въ Люксельбургв отъ неосторожности при спускъ фейерверка, устройствомъ котораго онъ, при своей страсти къ пиротехникъ, такъ дъятельно занимался. На его мъсто палатиномъ венгерскимъ былъ назначенъ младшій брать его эрцгерцогъ Стефанъ-Іосифъ, будущій супругъ Александры Павловны, и ничего нътъ мудренаго, что вънскій дворъ вообще и въ особенности послъ брака палатина съ русскою великою княжною, не перешедшей въ католичество, могъ подозрѣвать, что какъ венгерцы, такъ въ особенности обитатели Венгріи — сербы — послъдователи восточной церкви, могуть повторить неудавшійся однажды замысель, клонившійся къ тому, чтобъ образовать изъ Венгріи самостоятельное государство.

Въ 1810 году довольно извъстный въ ту пору писатель Броневскій путешествоваль по Австріи, а въ 1828 году онъ издаль свое «Путешествіе отъ Тріеста до Петербурга». Въ книгъ этой Броневскій, между прочимъ, разсказывалъ, что онъ нашель дворець въ Офенъ (Будъ) совершенно пустымъ, такъ какъ послъ смерти Александры Павловны палатинъ никогда въ немъ даже и не останавливался. Во дворцъ мебель и всъ вещи сохранялись въ томъ видъ, въ какомъ онъ были при покойной эрцгерцогинъ. Такъ, между прочимъ, на открытомъ фортепіано лежала тетрадь русскихъ арій; въ тетради этой палатинъ вамътиль своею рукою пъсню: «Ахъ, скучно мнъ на чужой сторонъ», которую супруга его пъла въ послъдній разъ въ своей жизни.

Весьма понятно, что молодость и красота покойной палатины располагали къ ней всёхъ. Съ этими качествами соединялись въ ней доступность, кротость и привётливость. «Политическіе мечтатели— говорить Броневскій—не замедлили

распространить пустые слухи, основанные на чрезмърной любви и преданности къ ней народа, особенно славянъ греческаго исповъданія, которымъ чрезъ покровительство ея доставлены многія преимущества, касающіяся до свободнаго послъдованія обрядамъ своей церкви. Сіи пустые слухи огорчали великую княгиню; она однакожъ своимъ откровеннымъ поведеніемъ умъла разсъять несправедливыя подозрънія осторожнаго двора, но не могла охладить очарованной ею націи. Любовь народа, при послъднихъ дняхъ ея жизни дошла до фанатизма».

Касательно же причинь ея смерти онъ говорить только: «Разные люди разныя причины полагали смерти ея высочества, но я не дерзаю утверждать дёла мнё неизвёстнаго».

Злокозненность внутренней политики австрійскаго правительства, его подозрительность и діятельность состоявшей въраспоряженіи его тайной полиціи, вызвали молву, что кончина великой княгини была неестественна. Симборскій не возводить такого обвиненія на вінскій дворь, но изь записки его не трудно заключить, что подозрительность вінскаго двора и нерасположеніе императрицы Терезы къ молоденькой ея невісткі не остались безъ гибельных вліяній на ніжную натуру этой послідней. Симборскій упоминаеть о томъ, что при вскрытіи тіла покойной ея легкое найдено было попортившимся, о чемъ однако врачи не упомянули въ своемъ донесеніи, а между тімь это было признакомъ начинавшейся чахотки.

По разсказу Броневскаго, недостаточное движеніе великой княгини до разрѣшенія отъ бремени, тяжелые роды и твердая пища, какъ полагали офенскіе медики, были главнѣйшею причиною ея кончины. Но другіе — говоритъ Броневскій — увѣряютъ, что она умерла въ девятый день отъ родовъ по обыкновеннымъ причинамъ и сіе гораздо вѣроятнѣе. Къ несчастью имѣли неосторожность объявлять любопытному народу каждый день по два раза, что «королева находится внѣ всякой опасности», какъ вдругъ ея не стало и когда въ Пештѣ раздался погребальный звонъ церковныхъ колоколовъ, то никто не котѣлъ вѣрить, что онъ раздается по случаю кончины Александры Павловны. Обстоятельство это вызвало подозрѣніе, и по словамъ Броневскаго, въ ту пору, когда

нъ былъ въ Пештв, не истребилось ложное мивніе о причинв ея смерти. Когда въсть объ этомъ распространилась, то тв изъ народа, которые были допущены въ ея гробу, не хотъли върить, что она скончалась, но думали, что она покоится кръпкимъ сномъ. «Опустимъ завъсу на сіе печальное происшествіе—говорить въ ваключеніе Броневскій—не будемъ върить несправедливымъ толкамъ легковърныхъ людей и не будемъ обвинять народъ добрый, но всегда легкомысленный».

Послѣ кончины Александры Павловны эрцгерцогъ вступиль въ бракъ еще два раза: въ первый съ принцессою ангальтской, а во второй съ принцессою виртембергской. Впослѣдствіи онъ быль австрійскимъ генераль-фельдцейхмейстеромъ и умеръ 1-го января 1847 года. Въ Романовской галлерев находится его портреть: онъ изображенъ на конѣ. на одной картинъ съ великими князьями Александромъ и Константиномъ Павловичами.

# АРХИМАНДРИТЬ ФОТІЙ,

НАСТОЯТЕЛЬ НОВГОРОДСКАГО ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ.

1792—1838.

Въ исходъ царствованія императора Александра Павловича стало замътно проявляться религіозно-мистическое направленіе въ средъ образованныхъ классовъ русскаго общества. Подробное изследование причинъ этого явления не составляеть предмета нашей статьи, но темъ не мене приходится сказать, что едва ли не главною причиною такого явленія была наклонность самого государя къ редигіозному мистицизму. Замъчательно, что въ то время, когда нашъ русскій расколь подвергался со стороны тогдашнихъ правительственныхъ властей строгимъ преследованіямъ, иноземныя религіозныя ученія, — въ сущности нисколько не менте сумазбродныя, какь иные раскольничьи толки-распространялись у насъ совершенно свободно и приверженцами ихъ дълались личности, занимавшія высокія м'єста въ состав'є государственнаго управленія. Въ свою очередь, императоръ Александръ Павловичь не только не преследоваль эти, заходившія къ намъ извиъ, ученія, но, напротивъ, дорожа митніемъ Европы, оказываль имь свое вниманіе. Мало по малу, религіозныя разномыслія пришли между собою въ ръшительное столкновеніе и однимъ изъ самыхъ фанатическихъ борцовъ въ защиту православія противъ новыхъ ученій выступиль передъ лицомъ самого государя архимандритъ Новгородскаго Юрьева монастыря Фотій.

Объ этой весьма замѣчательной въ своемъ родѣ личности явилось въ послѣднее время въ нашихъ спеціальныхъ историческихъ изданіяхъ довольно много любопытныхъ свѣдѣній. Но разрозненность этихъ свѣдѣній и прибавленныя къ нимъ отрывочныя примѣчанія о личности Фотія не даютъ еще полнаго понятія ни объ его характерѣ, ни объ его дѣятельности, хотя эти свѣдѣнія и эти примѣчанія сами по себѣ и могутъ служитъ полезными матеріалами для характеристики не только юрьевскаго архимандрита, но и той среды, въ которой приходилось ему дѣйствовать. Пользуясъ какъ этими матеріалами, такъ и нѣкоторыми рукописными, не появлявшимся еще въ печати источниками, мы постараемся представить сколь возможно болѣе вѣрный и отчетливый очеркъ личности архихандрита Фотія и людей къ нему близкихъ \*).

I.

Фотій, въ мірѣ Петръ Никитичь, прозывался по фамиліи Спасскій. Фамилію эту онъ позаимствоваль отъ Спасскаго погоста, находящагося въ новгородскомъ уѣздѣ, въ которомъ онъ родился 7-го іюня 1792 года и гдѣ отецъ его, Никита

<sup>\*)</sup> Въ кипъ бумагъ, принадлежавшихъ Фотію, кромъ большой тетради писемъ въ Орловой, находятся: копія съ письма, отъ 6-го іюля 1694 г., графа Шалона въ маркизъ Ментенонъ о книгъ г-жи Гюйонъ; указъ Екатерины II о запрещенной императрицею Елизаветою книги Арнта: «О истинномъ христіанствъ»; копія съ письма Дегурова къ какому-то русскому внязю (въроятно въ Платону Александровичу Ширинскому-Шихматову) съ предложениемъ опровергнуть отвывъ о министръ народнаго просвъщенія Шишковъ, напечатанный въ «Revue Encyclopedique» (Avril, 1826); записки о скопческой ереси въ Россіи съ приложеніемъ двухъ скопческихъ пъсней: «Нравственный катехизисъ для истинныхъ скопцовъ, 1790 г.»: «Объясненіе краткихъ догматовъ вёроисповёданія духов. ныхъ христіанъ»; «Посланіе къ Фотію инока Феофана»; письмо Фотія къ Аракчееву о раскольничествъ и письменныя его распоряженія по управленію монастыремь, а также счеты и відомости по монастырскому ховяйству и проч. Всв эти бумаги находятся въ распоряжении редакции журнала «Русская Старина».

По этимъ документамъ, а также на основаніи матеріаловъ, напечатанныхъ въ «Русской Старинв», «Русскомъ Архивв» и въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Исторіи» и составленъ настоящій очеркъ.

Өедоровъ, былъ дьячкомъ при приходской церкви. Въ 1803 году Спасскій началъ учиться въ новгородской семинаріи, и, по всей въроятности, принадлежаль къ числу лучшихъ ея учениковъ, такъ какъ онъ, 12-го августа 1814 года, былъ переведенъ въ с.-петербургскую духовную семинарію. При переводномъ экзаменъ изъ этой семинаріи въ академію, Петръ Спасскій—какъ пишетъ онъ самъ— «отличился предъ лицомъ Филарета—ректора, ибо когда никто не могъ отвъчать на вопросы Филарета, вставая, онъ поднималь руку, какъ знакъ, что можетъ отвъчать на его премудрые вопросы». Вопросы же были дъйствительно премудные, такъ какъ Спасскому, между прочимъ, приходилось дълать «разборъ и поясненіе шести-дневнаго творенія».

Болъзненное состояніе Спасскаго заставило его просить объ увольненіи изъ академіи. Съ этою просьбою онъ явился къ Филарету, говоря ему: «отъ юности имъю наклонность къ монашеству, то исключи меня изъ святилища академическаго, я какъ получу облегченіе, пойду въ монастырь въ число послупниковъ куда-нибудь въ невъдомыя мъста, я болъе никуда теперь не гожусь, потерявъ здоровье». Филаретъ вручилъ Спасскому 100 руб. и онъ, послъ побывки на родинъ, вернулся въ лавру. Но развившаяся бользнь въ груди воспрепятствовала ему окончить полный академическій курсъ. Покровительствуемый Филаретомъ. Спасскій, 20-го сентября 1815 года, поступиль учителемь латинскаго и греческаго языковъ, славянской грамматики и церковнаго устава въ низшее отдъленіе александро-невскаго училища и витстъ съ темъ, какъ въ этомъ, такъ и въ высшемъ отделеніи училища, сталь преподавать законъ Божій. Болёзнь Спасскаго усиливалась, но Филареть не хотыль отпустить оть себя молодаго учителя, говоря: «не хочу, Петръ Спасскій, изъ виду тебя упустить, будешь ты въ моихъ очахъ, я въ тебъ предвижу надежду добрую».

Обыкновенно въ прежнюю пору епархіальныя власти склоняли или, лучше сказать, приневоливали такихъ подначальныхъ имъ людей, въ которыхъ онъ предвидъли «добрую надежду», ко вступленію въ монашество, но въ отношеніи къ Фотію не нужно было даже и приневоливанія, такъ какъ онъ самъ хотъль поступить въ монахи и, 16-го февраля

1817 года, архимандрить Филареть постригь Петра Спасскаго въ монахи.

При постриженіи у Спасскаго было только 5 руб. денегъ, такъ что онъ не имълъ никакихъ средствъ даже для того, чтобы обзавестись монашескою одеждою. Филареть и митрополить Амвросій вывели его изъ стёсненнаго положенія. Первый изъ нихъ далъ ему клобукъ, «рясу добрую» и камилавку, а послъдній - рясу, подрясникъ бархатный, молитвенникъ, четки и деньгами 100 рублей. На другой же день послъ постриженія Фотій быль рукоположень въ ісродіаконы, а на третій-въ іеромонахи. Въ томъ же 1817 году, 21-го февраля, Фотій быль опредёлень законоучителемь, настоятелемъ и благочиннымъ надъ 2-мъ кадетскимъ корпусомъ \*), Дворянскимъ полкомъ и кавалерійскимъ эскадрономъ, при аттестать, данномъ отъ духовнаго училища, съ превосходными успъхами и примърнымъ поведеніемъ; онъ былъ сдъланъ также и цензоромъ поученій, сказываемыхъ во 2-мъ кадетскомъ корпусъ. Въ 1818 году, 4-го октября, въ званіи законоучителя, «за образъ жизни, соответственный правиламъ монашескимъ, и за прохождение должностей по церкви настоятеля, а по корпусу законоучителя съ неутомимою ревностью и отличною похвалою», по представленію преосвященнаго митрополита Михаила, быль сдёлань соборнымь іеромонахомь Невской лавры. Въ 1820 году, іюля 20-го дня, посвящень темъ же преосвященнымъ митрополитомъ Михаиломъ во игумены новгородскаго третьекласснаго Деревяницкаго монастыря, и по окончаніи публичнаго испытанія въ корпусъ, 14-го сентября, уволенъ отъ должности законоучителя и переведенъ настоятелемъ въ Деревяницкій монастырь \*\*).

<sup>\*)</sup> Елагинъ въ «Жизни графини Орловой-Чесменской» ощибочно пишетъ, что Фотій быль назначенъ законоучителемъ въ 1-й кадетскій корпусъ. Въ другихъ свёдёніяхъ также ошибочно упоминается, что Фотій быль законоучителемъ въ морскомъ корпусё.

<sup>\*\*)</sup> Въ 1874 году скончался въ Петербургъ почтенный старецъ Л. М. Спасскій, который нъкогда служиль одновременно съ Фотіемъ учителемъ во 2-мъ кадетскомъ корпусъ. По его словамъ—Фотій уже тогда отличался крайне бользненною, истощенною фигурою, смотръль изъ подлобья; къ воспитанникамъ быль строгъ, въ образъ жизни—чрезвычайно воздерженъ. Въ корпусъ увъряли, что Фотій питается однимъ чаемъ. Л. М. бываль въ крайне скромной квартиркъ Фотія въ одномъ изъ самыхъ глухихъ

Такъ описывается въ оффиціальныхъ актахъ служба Фотія въ монашескомъ званіи или, — употребляя его выраженіе о себѣ самомъ, — «въ ангельскомъ чинѣ». Но акты эти умалчивають совершенно о тѣхъ событіяхъ, которыя съ этого времени стали придавать Фотію особое значеніе. Въ виду этого мы считаемъ нужнымъ остановиться на переводѣ Фотія изъ Петербурга въ Деревяницкій монастырь, тѣмъ болѣе, что съ этого времени становится извѣстнымъ сближеніе его съ графинею Анною Алексѣевною Орловою-Чесменской, — сближеніе, которое, безъ всякаго сомнѣнія, придавало ему болѣе силы и болѣе вѣсу, нежели всѣ личныя его качества.

Изъ находящихся у насъ подъ рукою и не напечатанныхъ еще доселѣ писемъ Фотія къ графини Орловой видно, что переводъ его въ Деревяницкій монастырь состоялся не по его собственному желанію, но что переводъ этотъ былъ въ сущности изгнаніемъ его изъ столицы, гдѣ онъ сталъ навлекать на себя негодованіе людей, могущественныхъ въ чиновномъ кругу.

Въ первомъ по времени извъстномъ намъ письмъ, открывающемъ двухлетнюю последовательную переписку Фотія съ графиней Орловой, — письмъ, озаглавленномъ «Удаленіе Фотія изъ Петербурга по вліянію тайныхъ обществъ», онъ пишеть следующее: «Слава Богу! Я ныне въ Великомъ Новъ-градъ, въ обители Святаго Воскресенія Господня. Удаленъ я по вліянію тайныхъ обществъ и явныхъ враговъ въры и церкви отъ града шумнаго, но не безъ воли Господа. Какъ птица отъ сътей ловящихъ, я улетъль отъ сътей вражьихъ». Объясняя такимъ образомъ удаленіе свое Петербурга, Фотій продолжаеть: «въ градъ св. Петра многіе люди въ мъстъ служенія моего были яко други и братья моя по плоти и во всъхъ ихъ я видълъ благо для меня; но въ святой обители человъки Божіи живуть, служать единому Богу и всв они, младенцы, просты и чисты сердцемъ».

Но такой утёшительный взглядь Фотія на безмятежное житіе святыхъ отшельниковъ тотчасъ измёняется въ примё-

переулковъ Петербургской стороны. Проповёди его по воскреснымъ днямъ, полныя суроваго аскетизма, уже тогда обратили на себя вниманіе нё-которыхълицъ изъ большаго свёта. Изъ «Рус. Стар.»

неніи къ самому себъ. Воздавая благодареніе Господу за то, что Онъ сподобиль его поселиться во святой обители, Фотій, обращаясь къ Орловой, не отлагаеть всякія житейскія попеченія, но, напротивъ, заводить о нихъ съ нею заботливую ръчь. «Сестра о Господъ!—пишеть Фотій, — ты первая и паче всъхъ людей, Бога ради, посътила своею милостію. Ты первая меня постила въ мъсть скорбнаго житія моего. Продолжи милость твою, Бога ради, къ мъсту нашему. Бъдный Фотій! Ты, послъ четырехлътняго подвижнического и славнаго теченія въ званіи законоучителя, только игуменъ! Ты, послѣ жалованья 1,200 рублей и всего готоваго прочаго, на 200 рублей посаждень жить и о встять безпокоиться; внемли и терпи вся: можеть быть ты свыше звань, а не отъ человъкъ, на скорби многія. Ты убогъ, ты окаяненъ, ты не потребенъ ни къ чему, ты питаешься нынъ и самъ подаяніемъ милости, присланной въ первые дни какъ ты прибыль въ мъсто твоего пастбища». Сътованія Фотія на перемъну его положенія оканчиваются слъдующими словами: «Бъдный Фотій! ты игумень въ Деревяницкомъ монастыръ, но благодари владыку и Господа, что ты нынъ игуменъ, а не инъ кто и хвали Его, что ты въ Деревяницахъ, ради имени Его святаго, а не гдв индъ».

Удаленіе свое изъ Петербурга Фотій приписываеть, какъ мы видимъ, кознямъ тайныхъ, богопротивныхъ обществъ и враговъ церкви Христовой. Едагивъ, издавшій свою книгу ` въ 1853 году, въроятно вследствіе тогдашнихъ цензурныхъ условій, не только ничего не говорить прямо объ этомъ, но даже не дълаеть относительно этого никакого намека. Онъ замъчаеть только, что Фотій, удаляясь въ Деревяницкій монастырь, «покорился распоряженію начальства». Зам'тчаніе это едва-ли не справедливъе тъхъ причинъ, которымъ приписываеть самъ Фотій свое удаленіе. Во время его законоучительства во 2-мъ корпусъ, тамъ былъ директоромъ Андрей Ивановичь Маркевичь, крутой, но прямодушный хохоль, и притомъ служака-генералъ, не вдававшійся ни въ какія богословскія тонкости, и онъ-то, по собственнымъ словамъ «Записокъ Фотія», усиливался отръшить его, «яко неспособнаго къ должности и малоумнаго». Следовательно, здесь весь вопросъ сводился къ служебной дъятельности Фотія, разсматриваемой съ точки зрѣнія начальника-генерала, помимо всякаго вліянія со стороны тайныхъ обществъ.

Пребываніе Фотія «въ мѣстѣ скорбнаго его житія», т. е. въ Деревяницкомъ монастырѣ, продолжалось до 29-го января 1822 года, когда онъ былъ нареченъ архимандритомъ новтородскаго третьекласснаго Сковородскаго монастыря. «Хотя,—какъ пишетъ самъ Фотій,—онъ былъ удаленъ изъ Петербурга по старанію своихъ недруговъ», но несомнѣнно, что онъ имѣлъ тамъ и своихъ доброжелателей. Это доказывается тѣмъ, что, 25-го іюня того же 1822 года, за службу во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ, вмѣсто назначеннаго золотаго наперснаго креста, «за примѣрно-хорошее поведеніе и прохожденіе должности настоятеля», государемъ императоромъ Александромъ Павловичемъ всемилостивѣйше пожалованъ Фотій золотымъ наперснымъ крестомъ, алмазами украшеннымъ.

Оффиціальныя эти съдънія дополнимъ заимствуемымъ изъ письма Фотія къ графинъ Орловой отзывомъ относительно награды и повышенія: «еще тебъ помысль открою — писаль онъ ей — не знаю почему-то крайне не хочется быть архимандритомъ, хотя и указъ посланъ, я мню, едва-ли спасуся, ежели меня будуть честить крестами и титлами. Какая мнъ польза на земли? Царствіе Божіе внутри насъ». Нельзя однако, не согласиться, что такое отношеніе къ почестямъ и повышеніямъ составляеть нъкоторую противоположность недавнему еще сътованію Фотія на то, что онъ «только игуменъ» и, конечно, такая противоположность можеть наводить на мысль о неискренности его равнодушнаго отзыва къ дълаемымъ ему отличіямъ.

Изъ Сковородскаго монастыря, въ томъ же 1822 году, 26-го августа, Фотій, по представленію митрополита Серафима «за прим'єрное поведеніе и за исправленіе двухъ монастырей Деревяницкаго и Сковородскаго», переведенъ настоятелемъ первокласснаго Юрьева монастыря и опред'єленъ присутствующимъ въ новгородскую духовную консисторію. Съ этого времени начинается его зам'єтная политическо-религіозная д'єятельность.

## П.

Юрьевь монастырь, куда переселился Фотій, принадлежитъ къ числу древивищихъ русскихъ обителей. Этотъ монастырь, расположенный на извомъ берегу раки Волхова, при устъть ручья Княжева, впадающаго въ эту реку, быль основанъ въ 1030 году великимъ княземъ Ярославомъ Владиміровичемъ, носившимъ во св. крещеніи имя Георгія или Юрія. Юрьевская обитель находится на прямой линіи, въ 3-хъ верстахъ оть Новгорода, и высокая м'естность, на которой онъ стоить, обращается въ островъ во время весенняго разлива окружающихъ его водъ \*). Не касаясь исторіи этого монастыря, мы замётимъ, что въту пору, когда архимандритъ Фотій былъ назначенъ его настоятелемъ, Юрьевъ монастырь, отъ частыхъ пожаровъ и по скудости доходовъ, приходилъ въ совершенную ветхость: въ немъ разрушались не только деревянныя строенія, но и каменныя зданія, и по б'єдности монастыря невозможно было произвести въ немъ никакихъ исправленій, число же братін чрезвычайно уменьшилось.

Совсёмъ въ иномъ видё явился этотъ убогій монастырь со времени Фотія, по ходатайству котораго императоръ Александръ повелёль «на вёчныя времена каждогодно отпускать отъ казны для поддержанія и возобновленія монастыря по 4,000 рублей, взамёнъ принадлежавшей ему мельницы». Но монастырь обогатился собственно не этимъ царскимъ вкладомъ, а тёми громадными пожертвованіями, которыя сдёланы были въ пользу его, ради Фотія, графинею Анною Алексевною Орловою-Чесменской. У насъ есть подъ рукою ністколько счетовъ, представленныхъ ей подрядчиками, производившими въ монастырё разныя работы и отливавшими для него громадные колокола; и по отдёльнымъ даже статьямъ счеты эти представляють крупныя суммы, но въ общей совокупности суммы, израсходованныя Орловой на монастырь,

<sup>\*)</sup> Подробныя свёдёнія объ этомъ монастырё можно найти въ стать в подъ заглавіемъ: «Описаніе Новгородскаго Юрьева монастыря», напечатанной въ «Чтеніяхъ общества исторіи и древностей» за 1868 годъ, кн. 2, стр. 29.



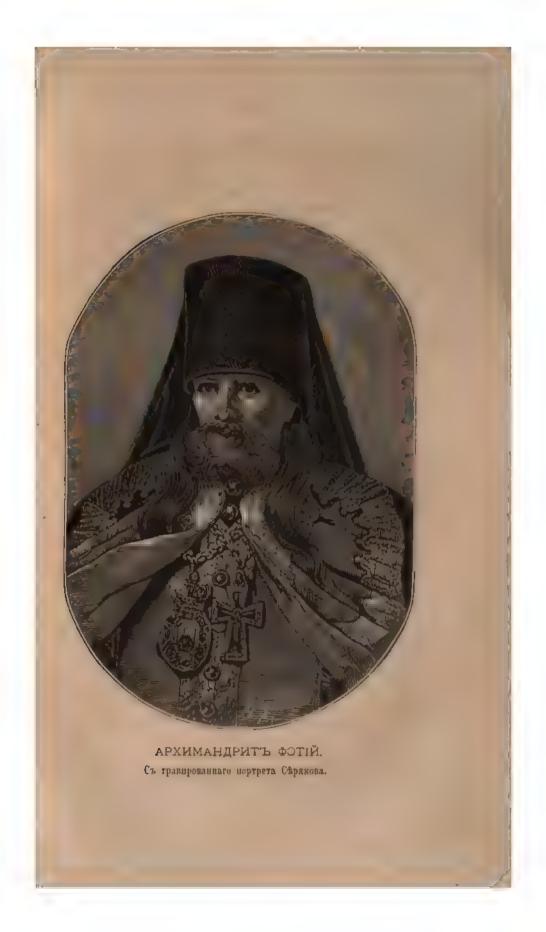



достигають громадныхь размеровь. Довольно сказать, еще за 16 лътъ до ея смерти, на однъ монастырскія постройки было израсходовано болѣе 700,000 рублей: одна только серебрянная рака для мощей св. Өеоктиста стоила свыше 500,000 руб. асс., а сколько досталось монастырю впоследствіи, а еще болье по завыщанію его благотворительницы! Пожертвованія ся доходили до того, что, напримъръ, въ монастырь было внесено 250,000 руб. асс. только минь лиць, близкихь Фотію и всёхь благотворителей Юрьева монастыря! Въ настоящее время этотъ, прежде убогій, монастырь принадлежить къ числу богатъйшихъ по находящимся въ немъ сокровищамъ. Серебро, золото, бридліанты, яхонты, рубины, сапфиръ, изумруды, смарагды, жемчугъ и разныя драгоценныя вещи напоминають какъ о несметныхъ богатствахъ Орловой, такъ и о безграничности ея пожертвованій.

Посмотримъ теперь, какъ распоряжался и хозяйничаль архимандрить Фотій въ обители, гдѣ, по словамъ его, жили «младенцы», «человѣки Божіи».

Общежитіе въ Юрьевскомъ монастырв, какъ полагаетъ авторъ статьи «Описаніе Новгородскаго Юрьева монастыря», въроятно было и прежде, но въ прошломъ въкъ и въ началъ нынъшняго оно утратилось. Первымъ распоряженіемъ Фотія было введеніе общежитія, хотя на это и не последовало еще разръщенія со стороны синода. Въ примъръ этому онъ взялъ Коневецкій монастырь, въ которомъ онъ провель нісколько времени, огорченный смертію епископа Иннокентія. Но монастырскій уставъ, основанный на правилахъ общежитія, какъ видно, не слишкомъ нравился святымъ отцамъ, Такъ, поддерживая въ своемъ монастыръ общежитіе, Фотій дълаль монашествующимъ письменное внушеніе «о постыдномъ дѣлежѣ пищи особь каждому на трапезъ». Внушеніе это начиналось такими словами: «Богъ есть любы, оть его любви общежитіе, оть общежитія во всемь единая любовь связывать однихъ съ другими людей должна, а особенно живущихъ въ ангельскомъ жительствъ. Но замъчено отцомъ (такъ называеть самъ себя Фотій) въ дътяхъ не по уставу вовсе чинимое дъло при ъденіи общемъ». Это, не по уставу чинимое дёло заключалось

въ томъ, что монахи, прежде чъмъ служки успъвали доносить кушанье до стола, расхватывали все по частямъ, одни изъ нихъ, свою часть жаловали другимъ, кого кто любитъ, а не тому который хотыль тсть, и передавали эти дележи по столу какъ милостивые знаки. Затъмъ Фотій говорить, что «другія, несытства исполненныя утробы готовы все пожрать, дабы мамонь свой набить, а потомъ спать оть лености; они хватають и събдають не только то, что должно, но и дълежи за двухъ, за трехъ». Фотій запрещаль такое нарушеніе устава при общей трапезъ и приказываль каждому: «ъсть въ своемъ сосудъ и что предложено, благочинно, по совъсти, и брать все изъ одного сколько для насыщенія надобно, а не для пресыщенія». «Должно—внушаль Фотій—человъку всякому, а особенно монаху, ъсть не слишкомъ сыто, не наъдаться, дабы не сотворить чревобъсіе, которое есть въ числъ седьми смертныхъ грёховъ. Дивлюсь — заключалъ свое поученіе Фотій — ежели еще образь ангельскій носящіе не могуть научиться тсть мерою и весомь». Для удержанія же аппетита монаховь въ должныхъ границахъ Фотій запрещаль приносить имъ въ кельи пищу «безъ разсмотртнія благихъ причинъ».

Вообще предписанія о пищъ со стороны Фотія, - который, по своей бользненности не отличался хорошимъ аппетитомъ, --составляють замътную часть его начальническихъ распоряженій. Кром' весьма частых напоминаній о соблюденіи строгаго воздержанія въ пищъ по уставамъ православной церкви, Фотій писаль для подначальной ему монастырской братіи, догматическо-гигіеническіе трактаты, обсуждая събстные припасы въ значеніи скоромной и постной снъди и указывая на вліяніе, какое имбеть то или другое явство на физическія и духовныя силы человъка вообще, преимущественно же монаха. При этомъ онъ дълаеть сравнение естественныхъ произведеній, свойственныхъ съверному климату, съ произведеніями южныхъ странъ, такъ какъ эти последнія имелись собственно въ виду при первоначальномъ установленіи постовъ православною церковью. По поводу этого Фотій разсуждаетъ подробно о сочивъ, овощахъ, о «зельяхъ снъдныхъ».

Независимо отъ внушеній о воздержаніи въ пищъ, дълаемыхъ въ пастырскомъ духъ, Фотій обращалъ такое воздержаніе въ карательную и исправительную мёру. Такъ, въ одномъ изъ своихъ предписаній отцу-келарю, онъ приказываетъ «не топить кухни, не подлагать огня и не варить ничего, потому что почти всё крылосные не были въ церкви у утрени», для бывшихъ же въ церкви онъ приказываетъ сварить на своей кухнё щи и кашу, а не бывшимъ у утрени не давать даже и хлёба. Дёлая это распоряженіе, Фотій прибавляеть: «да будутъ помнить, что идеть послёдній день суда Господня въ лётё и да помнять страхъ Божій. Пока я здёсь съ вами, я долженъ быть праведный всёмъ судія и каждому воздавать за дёла по достоянію».

Лишенію пищи подвергались и тв, которыхъ Фотій сажаль въ устроенную имъ при монастырв «смиренную». Посаженнымъ туда давались только хлъбъ, квасъ, вода и соль, и то лишь въ одной порціи. «Иначе—зам'вчалъ Фотій—будеть смиренная инымъ покой, отдыхъ ленивымъ, на службу и на послушаніе негоднымъ. Да кто волею не воздержанъ: пусть неволею научится воздержанію даже отъ хліба». Въ смиренной Фотій держаль иногда монаховь по цёлымъ месяцамъ и только по временамъ приказывалъ выпускать оттуда провинившихся на празднество, чтобъ «посмотръть, каковъ на волъ будеть». Однажды, выпуская изъ смиренной подъ этимъ условіемъ какото-то брата Данилу, Фотій писалъ: «дать ему чувствовать, что милостивый отець его (т. е. самъ Фотій) и терпъвшій за гръхи его вельль столько въ терпъніи и молитвъ дней проводить въ смиренной, яко въ затворъ и нещеръ, для спасенія его души по собственному его, Данила, согласію и прошенію». Вообще онъ пріучаль монаховъ къ смиренію, внушая, что «прошеніе прощенія считается не только за знакъ върный въ виновномъ смиренія, но и право, что онъ долженъ получить его, а правый обязанъ простить согрѣшившаго, когда виновный, сверхъ всего, пришедъ, сотворить въ землю поклонъ. Низшіе—писаль Фотій—съ раскаяніемъ любовнымъ должны, будучи виновны, поклонъ высшимъ, пришедъ, сдълать. а высшіе благоволять поступить сами на то добръ и всеконечно простить все совершенно».

Когда Юрьевъ монастырь при Фотіи сталъ слыть въ народной молвъ богатымъ, благодаря пожертвованіямъ гра-

фини Орловой, то странники и странницы начали усердно посъщать его, находя тамъ сытую пищу. Поъсть тамъ можно было вдоволь, такъ какъ, по словамъ Елагина, събстные припасы, по распоряженію Орловой, подвовились въ монастырь цълыми обозами. Въ особенности много заходило погостить въ монастырь «отставныхъ служилыхъ людей», пьянствовавшихъ и просившихъ милостыню. Изъ распоряженій Фотія видно, что они крѣпко надобдали ему, почему онъ и запрещаль пускать ихъ въ обитель, да и вообще онъ запретиль кормить въ монастырт мъщань и солдать, которые приходили туда не только, чтобы въ волю потсть, но и вынести оттуда хлъба «кучами и котомками». За допущеніе этого Фотій приказаль ставить келаря и хлібодара на поклоны, прописывая имъ по сту поклоновъ сразу посреди церкви и разсуждая при этомъ такъ: «развъ у насъ жлъбъ мякина, а его столько дають, что имъ не дорожать и кому не на что жить, хлъба столько дають, что въ кабакъ вина можно купить и пьяну быть». Къ этимъ распоряженіямъ Фотій добавляль, что «постороннихь троковь не следуеть упитывать яко свиней, не знающиль толку». Онъ затъмъ приказываль не допускать вообще постороннихъ въ монастырскую трапезу; Фотій дозволяль: «причастниковь св. таинъ также питать на той на трапезъ и людей чиновныхъ, и духовныхъ или купцовъ и кто особенно умъеть цънитъ пищу монастырскую и воспользоваться оттого».

Кромъ мужской «странницы», въ которой находили себъ пріємъ заходившіє въ Юрьевъ монастырь болье или менье далекіе богомольцы, Фотій устроилъ при монастыръ и женскую странницу, въ которой, однако, какъ видно изъ распоряженій архимандрита, допускались большіе безпорядки. Заправлявшая этой странницей старица изъ трехъ комнать, предназначенныхъ для женщинъ, одну заняла сама, а въ другую помъстила мужчинъ, которые живали въ странницъ недъли по три. Фотій приказывалъ, чтобы вообще въ странницахъ держали мужчинъ и женщинъ не болье 7-ми дней и, пріобщивъ ихъ въ субботу за ранней объдней св. таинъ, съ Богомъ отпускали домой въ свое мъсто. Приходящихъ же издалека онъ разръшалъ держать и долье, только не женщинъ, такъ какъ, по словамъ Фотія, «опасно имъ долго быть

при мужскомъ монастырѣ и Богу неугодно таковое ихъ проживаніе и моленіе имъ не на пользу». Вообще же въ монастырѣ отъ богомольцевъ бывало «великое безпокойство, особенно отъ больныхъ бѣсныхъ».

Больные этого рода не только имъють значение въ распоряженіяхь Фотія по монастырю, но и указывають на особенность его върованій. Фотій устроиль въ деревянныхъ старыхъ кельяхъ больницу для женскаго пола, «такъ какъ-писалъ онъ — людей больныхъ отъ духовъ нечистыхъ сего пола бываеть более приходящихъ. А просто больницы для мужскаго пола не имъть и больныхъ простыми болъзнями не принимать и николи не держать, ибо у насъ нъть для таковыхъ мъста и лекаря. А кто придетъ и сдълается боленъ, давать таковымъ на бъдность лучше 10 (въ рукописи не сказано рублей или копъекъ) и съ Богомъ отпущать: пусть идеть и въ мірскомъ домъ лежить болень, ибо нъть способа за всеми смотреть и места помещать. И таковое занятие о монаховъ отъ дъла больныхъ простыхъ можеть многихъ своего и молитвы отдалять и утомить и умучить, а монашеское дъло стараться прежде о своей душъ, потомъ уже и о спасеніи другихъ».

Въ устроенную Фотіемъ больницу для бъсныхъ явилась однажды молодая дввушка, бывшая фигуранткой на петербургскомъ театръ. Она объявила, что одержима нечистымъ духомъ. Фотій принялся отчитывать ее, поручивъ ближайшій за нею надворъ молодому своему келейнику, который доносиль ему, что Фотина Павловна (такъ звали девушку) проводить все время въ молитвъ, а самъ между тъмъ, сошелся съ нею и такимъ образомъ обманывалъ Фотія. Орлова была сильно раздражена пребываніемъ Фотины въ Юрьевомъ монастыръ и, какъ разсказывають, хотъла дать ей половину своего состоянія, съ темъ только, чтобы она ушла изъ монастыря и не дълала безчестія Фотію. Между тъмъ Фотина стала собирать около себя окрестныхъ девушекъ, которыя во множествъ сходились на молитву въ монастырь, одътыя въ хитоны. Молва объ этомъ дошла до губернатора, который при содъйствіи архіерея положиль конець такимь собраніямь, причемь Фотина, щедро надъленная отъ Фотія деньгами, была отправлена въ Переяславъ въ тамошній женскій Оедоровскій монастырь. Фотій настолько вършть, будто онъ отчиталь Фотину, что написаль «Повъсть чудну о нъкоей дъвицъ, избавившейся отъ нечистаго духа». Орлова, послъ смерти автора, уничтожила эту повъсть, оставивъ только предисловіе, представляющее общее разсужденіи о бъсовскомъ навожденіи.

Изъ прочихъ распоряженій Фотія видно, что онъ былъ заботливый ховяннъ, такъ какъ, несмотря на то, что монастырь имѣль уже громадныя средства, Фотій старался о томъ, чтобы нужды монастыря удовлетворялись собственными его средствами. Онъ старался о разведеніи при монастырѣ огородовъ, приказывалъ садить шалфей, мяту, какъ лечебныя травы, а также малину и барбарисъ «для утѣшенія братіи». Хозяйственныя его распорядки касались и содержанія лошадей, и изъ одного его письменнаго приказа видно, что при монастырѣ имѣлось шесть лучшихъ лошадей для настоятеля, столько же для разъѣзда на случай нужды, отъ 2-хъ до 4-хъ для черныхъ работъ и прочихъ простыхъ надобностей. При этомъ онъ требовалъ, чтобы лошади были исправныя и хорошія, и чтобы одна или двѣ изъ нихъ были пріучены орать и пахать землю.

Радъя о строгомъ соблюдении въ монастыръ общежительнаго устава, Фотій заботился о поддержаніи прежнихъ и о присвоеніи новыхъ преимуществъ своей обители, а также о введеніи въ нее нъкоторыхъ особыхъ порядковъ богослуженія. Онъ не забываль, что управляемый имъ монастырь имъль нъкогда за собою 15 приписныхъ монастырей и что, по сравненію съ окрестными монастырями, онъ, по грамадности своихъ зданій, назывался даже лаврою. Съ самыхъ первыхъ временъ существованія этого монастыря, настоятели его именовались «игуменами монастыря св. Георгія и архимандритами новгородскими», т. е. считались первыми или главными въ ряду управителей 50-ти новгородскихъ монастырей и какъ бы благочинными надъ всеми ими. Что же касается священнослуженія въ Юрьевскомъ монастыръ, то игумены или архимандриты его издревле отправляли священнослуженіе съ нъкоторыми отличіями, присвоенными исключительно архіерейскому сану. Такъ, они служили и служатъ на ковръ съ освняльными сввщами и рипидами. При великомъ выходъ выносится митра архимандрита, а самъ архимандритъ изъ

алтаря не выходить, но принимаеть св. дары въ царскихъ вратахъ, послѣ чего произносится на ектеніи имя «всечестнаго отца священно-архимандрита».

До какой степени дорожиль Фотій этими знаками внѣшняго іерархическаго почета—неизвѣстно, но, въ добавокъ къ нимъ, ему и его преемникамъ по управленію монастыремъ было присвоено носить посохъ съ сулкомъ, т. е. съ такимъ украшеніемъ изъ матеріи, какой бываетъ обыкновенно на архіерейскомъ посохѣ.

Оть себя Фотій вводиль въ монастырь нёкоторыя особыя правила и по поводу ихъ сдёлалъ однажды особое представленіе митрополиту Серафиму, которое им'вло сл'єдующее вступленіе: «Божіею милостію азъ рабъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, ревнитель православія, святыя Христовы церкви и въры, двадцать уже лъть какъ постриженъ въ монашество». Затъмъ онъ заявлялъ, что не желаетъ дълать никакихъ отступленій отъ въры православной. «Несмотря на всъ нововведенія—говорить Фотій—устроена мною обитель Юрьевъ монастырь и по древнему преданію общежитіе введено въ ономъ, уставъ общежитія составленъ и напечатанъ при св. синодъ». При этомъ Фотій выражаетъ, однако, чтобы не считали нововведеніемъ со стороны его, что онъ «сначала поступленія въ монашество, будучи одёть въ хитонъ нищеты и радованія, обязаль къ этому неизмѣнному Юрьева монастыря». Справедливость братію требованія онъ подкрёпляль подлинникомъ греческаго молитвослова и переводами церковныхъ требниковъ, большаго новаго и древняго Петра Могилы, стариннымъ рукописнымъ чиномъ постриженія, хранящимся въ Юрьевъ монастыръ, и выписками изъ книги «Новая Скрижаль». Мы приводимъ здёсь эти подробности потому, что разсужденіе о хитонъ составляеть едва-ли не самый замъчательный ученодогматическій трудь юрьевскаго архимандрита, обнаруживающій вмість сь тымь и знаніе его по герминевтикь, т. е. умъніе обставлять свои мнънія текстами изъ священнаго писанія и ссылками на творенія святыхъ отцовъ.

Такъ хозяйничаль и распоряжался Фотій въ управляемомъ имъ монастыръ. Всю дъятельность и всю власть свою онъ направляль какъ на внъшнее улучшеніе монастыря, такъ и

ноднореніе въ монашествующей братіи порядка, смиренія и поидержанія. Что же касается его самого, то онъ, бъдный дыциковскій сынъ, недоучившійся бурсакъ и «человѣкъ Божій ингульскаго житія», обставляль себя самого не совстив на монашескій ладь, хотя и твердиль о суеть мірской. Памятуя тоть чась, когда, по словамь Фотія, его «быть можеть въ худое рубище завернуть люди, бросять, какъ иса, въ могилу, спосши на старыхъ, почти изломанныхъ носилкахъ», онъ тъмъ но менъе пользовался въ монастыръ всъми удобствами жизни и въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Орловой писалъ: «я теперь зъло богатъ, въ богатыя ризы облекаюсь, живу въ великолъпномъ дому и гуляю на добрыхъ коняхъ». Всъмъ этимъ онъ быль обязань своей благотворительницъ. Отношенія его къ ней представляются съ перваго раза стращнымъ соблазномъ уже потому, что молодой монахъ сблизился съ далеко не старою еще въ ту пору женщиною и жилъ на ея счеть богато и роскошно, нарушая встмъ этимъ монашескіе объты цъломудрія, нелюбостяжанія, смиренія и воздержанія.

## III.

Съ 28-го іюня 1762 года самыми зам'єтными людьми около воцарившейся императрицы Екатерины II были братья Орловы. Ихъ было пять братьевъ и третій изъ нихъ, графъ Алексій Григорьевичъ (род. 24-го сентября 1735 г.), получившій, 10-го іюля 1775 года, въ день праздвованія кучукъкайнарджійскаго мира наименованіе «Чесменскаго», женился, 6-го мая 1782 года, на Евдокіи Николаевні Лопухиной, которой въ ту пору шель двадцатый годь. 2-го мая 1785 года она родила въ Москві дочь Анну. Описывая жизнь графини Анны Алексівены Орловой-Чесменской, Елагинъ восхваляеть христіанскія добродітели ея матери, говоря, что она не пропускала ни одного церковнаго служенія не только въ праздники, но и въ обыкновенные дни, не любила нарядовъ и никогда не надівала брицліантовъ. Личное вліяніе матери не могло, однако, отозваться на ея дочери, такъ какъ графиня

Евдокія Николаевна, родивъ, 20-го августа 1786 года, сына Ивана, на другой день послъ этого умерла, оставивъ дочь на рукахъ отца только по второму году.

На восьмомъ году отъ рожденія графиня Анна Орлова была пожалована фрейлиною и, проживая въ домѣ отца, «обучалась языкамъ французскому, англійскому, нѣмецкому и итальянскому». Чему она училась, кромѣ этихъ языковъ, о томъ въ книгѣ Елагина не упоминается.

24-го декабря 1807 года скончался графъ Орловъ-Чесменскій, а такъ какъ единственный сынъ его графъ Иванъ Алекствичь умерь еще въ 1787 году, то наследницею встхъ его богатствъ осталась одна двадцати-двухлётняя дочь его графиня Анна Алексъевна Орлова-Чесменская. Богатства же покойнаго были громадны. Ежегодный доходъ его наслъдницы простирался до 1.000,000 рублей ассигнаціями, а стоимость ея недвижимаго имънія, исключая драгоцънностей, цънившихся на 20.000,000, доходила до 45.000,000 рублей. Само собою разумъется, что у такой богатой, знатной и притомъ довольно красивой собою девушки было множество жениховь, и, въ числъ искателей ея руки, явился, въ 1809 году, сынъ фельдмаршала графа Каменскаго, графъ Николай Михайловичъ. По поводу предположенія объ этомъ бракъ отецъ Каменскаго писалъ сыну: «соперниковъ у тебя, конечно, много, да и, говорять, здёсь готовять графа Воронцова, Семена Романовича сына, и такъ, не отнестись-ли мнъ къ ней?» Однако, какъ это, такъ и всъ другія сватовства къ графинъ Орловой были безуспъшны, но по какимъ именно причинамъэто осталось неизвёстно.

Біографъ графинн Анны Алексвевны, Елагинъ, описывавшій ея жизнь по просьбв или, вврнве сказать, по заказу архимандрита и иноковъ Юрьевскаго монастыря, конечно не поскупился на восхваленія благотворительницы этой святой обители. По словамъ его, «доблестная» Орлова «представляеть разительный примвръ благочестія и добродвтели,—примвръ, напоминающій первые ввка христіанства». «Она—говорить Елагинъ—посвятила себя жизни уединенной, близкой къ отшельничеству». Упоминая въ одномъ мвств своей книги о благотвореніяхъ Орловой церквамъ и монастырямъ, находящимся даже въ Александріи и Дамаскв, Елагинъ по поводу

этого восклицаеть: «сколько туть славы не только для нея, но и вообще для русскаго имени!»

Понятно, что на сочиненіе, въ которомъ высказываются такіе взгляды, приходится смотрѣть не какъ на правдивое жизнеописаніе, но какъ на похвальное только слово. Поэтому изъ книги Елагина мы позаимствуемъ нѣкоторые лишь факты, не опираясь на собственныя разсужденія автора и не вдаваясь даже въ критическую ихъ оцѣнку.

Спустя нёсколько лёть послё смерти своего отца, Орлова поёхала на богомолье сперва въ Кіевъ, а потомъ въ Ростовъ. Здёсь, при гробё св. Димитрія, она познакомилась со старцемъ Яковлевскаго монастыря Амфилохіемъ, котораго избрала своимъ духовникомъ и который, по словамъ ея біографа, имёлъ на нее рёшительное вліяніе. Но старецъ Амфилохій отошелъ наконецъ въ иной міръ, и Орлова хотёла найти для себя другаго руководителя и исповёдника. Она жила въ Москве, когда туда прибыль проёздомъ Иннокентій, епископъ пензенскій и саранскій. Орлова обратилась за совётами къ нему и Иннокентій, знавшій хорошо Фотія по Александро-Невской лаврё, гдё онъ быль ректоромъ семинаріи, указальей на него.

Единственно для знакомства съ Фотіемъ, Орлова покинула родную Москву и переселилась въ Петербургъ. Здёсь она искала случая сблизиться съ молодымъ монахомъ, но, какъ говорить Елагинъ, Фотій долго чуждался ее, какъ бы опасаясь вліянія ея внатности и богатства на свое убожество и не прежде какъ черезъ два года она достигла своей желанной цъли-быть его духовной дочерью. Съ своей стороны и митрополить Серафимъ, благоволившій къ Фотію, указываль ей на него. Сблизившись съ Фотіемъ, Орлова, по переводъ его въ Юрьевъ монастырь, поселилась около этой обители, заведя для себя небольшую усадьбу на землъ, купленной ею у помъщика В. И. Семевскаго за 74,000 р., и построивъ для себя домъ на томъ мъстъ, гдъ нъкогда стоялъ древній монастырь св. Пантелеймона. Она сдёлала это, надёясь, какъ говорить Елагинъ, «подъ руководствомъ такаго духовнаго отца, какимъ былъ Фотій, върнъе исполнять христіанскіе подвиги добра и молитвы въ нъкоторомъ удаленіи отъ свъта».

Въ одной изъ статей, касающихся Фотія, сообщается, между прочимъ, что уже послѣ смерти его, Орлова говорила: «онъ возбудилъ во мнѣ вниманіе тою смѣлостію, тою неустрашимостію, съ какими онъ, будучи законоучителемъ кадетскаго корпуса, молодымъ монахомъ, сталъ обличать господствовавшія заблужденія въ вѣрѣ. Все было противъ него, начиная съ двора. Онъ не побоялся этого. Я пожелала узнать его и вступила съ нимъ въ переписку. Письма его казались мнѣ какими-то апостольскими посланіями. Узнавъ его болѣе, я убѣдилась, что онъ лично для себя ничего не искалъ».

Уединеніе, которое избрала себъ Орлова вблизи Фотія, не отръшило ее однако совершенно отъ того мірскаго круга, къ которому она принадлежала по рожденію. Прітажая на время въ Петербургъ или въ Москву, она являлась въ большомъ свътъ, принимая въ своихъ гостиныхъ избранное общество объихъ столицъ. Она не отставала окончательно и отъ двора и, въ званіи камеръ-фрейлины, тадила съ императрицею Александрой Федоровной, въ 1826 году, на коронацію въ Москву; съ нею же, въ 1828 году, она отправилась въ Кіевъ, а потомъ въ Варшаву и въ Берлинъ. Вообще она оставалась свътской женщиной и, по замъчанію Елагина, «видъвшіе ее только въ гостиныхъ и не подозръвали, что она проводить большую часть времени въ молитвъ и благочестивыхъ трудахъ».

Въ продолженіи слишкомъ двадцати пяти лёть главнымъ мъстопребываніемъ Орловой почти постоянно была выстроенная ею усадьба близь Юрьевскаго монастыря. Здъсь она вела какъ-будто отшельническую жизнь; кромъ постоянной ходьбы по церквамъ, она строжайше соблюдала воздержаніе; такъ, въ первую недълю великаго поста она ъла только просфору, запивая ее въ церкви теплотою, а въ продолженіе всей страстной недъли принимала пищу только однажды въ великій четвергъ. Сообщая о такой жизни Орловой, Елагинъ замъчаетъ, что «подъ руководствомъ Фотія развилось ея духовное совершенство».

Посмотримъ теперь, чёмъ и какъ вліяль на нее Фотій. Для разрёшенія этого важнаго вопроса у насъ имёлся рукописный матеріаль — одинъ изъ томовъ переписки Фотія съ Орловой \*). Къ сожалънію, собственныхъ ея писемъ мы не знаемъ, но изъ нъкоторыхъ отвътовъ Фотія можно составить довольно ясное понятіе, о чемъ и въ какомъ духъ велась между ними бесъда.

## IV.

Число имъющихся у насъ писемъ Фотія къ Орловой не велико, всего только 26; относятся всё они къ 1820, 1821 и 1822 годамъ. Письма Фотія написаны тяжелымь языкомъ. съ грамматическими ошибками и поражають читателя неправильною, можно даже сказать, безалаберною постройкою русской ръчи. Одна изъ господствующихъ въ нихъ формъуподобленіе и притча. Въ нихъ не просвічиваеть ни тонкости ума, ни наблюдательности, въ нихъ нътъ и силы убъжденія. Они заметне всего отличаются какою-то топорною вычурностію и преобладающая въ нихъ мысль сводится къ обычнымъ пастырскимъ поученіямъ и увъщаніямъ о соблюденіи душевной чистоты и объ угожденіи Богу. Не мало ванимають въ этихъ письмахъ разсказы писавшаго ихъ о самомъ себъ и даже не ръдко встръчаются прямыя восхваленія самому себъ. Вообще трудно понять, почему именно этими письмами, — а въ духѣ ихъ, конечно, велись и словесныя поученія Фотія — могъ онъ такъ сильно подвиствовать посланіями». Орлову, считавшую ихъ «апостольскими Письма Фотія отличаются также подделкою, далеко, впрочемъ, неудачною, подъ церковно-славянскій языкъ, но рядомъ съ величавыми выраженіями и оборотами этого языка попадаются фравы самой плохой выдёлки. Само собой разумёстся, что діаволь, сатана, нечистый, супостать, окаянный и бъсы пестрять безпрестанно посланія Фотія, въ которыхъ, при упоминаніяхъ о нечистыхъ силахъ, не забыты и «аггелы Вольrepa».

<sup>\*)</sup> Этихъ писемъ осталось около десятка томовъ. Они свято сбережены графиней Орловой и переплетенныя въ книги, въ 4-ю долю, сохраняются и до сихъ поръ. Мы имёли случай ихъ просматривать и находимъ, что для полной характеристики Фотія и его отношеній къ послушнёйшей изъ его овецъ—графинё Орловой—слёдовало бы напечатать эти документы.

Два первыя письма Фотія относятся почти исключительно къ его собственной личности и объ одномъ изъ нихъ, первомъ, касающемся его изгнанія изъ Петербурга, мы уже говорили, а на другомъ, второмъ, косающемся его бользни, мы будемъ имъть случай остановиться впослъдствіи.

Изъ третьяго же его письма видно, что Орлова просила Фотія научить ее «умной» молитвъ. Но по этому запросу Фотій оказался несостоятельнымъ. Онъ говорить, что даже не знаеть, какъ приступить къ этому. «Я самъ — пишеть онъ—не достигь этого, то како могу научить и другихъ достигать». Затъмъ онъ заговариваетъ объ этомъ предметъ издалека, замъчая, что въ началъ міра, въ раю, не было никакихъ книгъ и заповъдей и ученій о молитвъ, ни письменъ, ни учителей». Но такъ какъ теперь есть книги, то Фотій и совътуеть ей читать «писанія, житія святыхъ, соблюдать заповъди Господни, и будетъ молитва твоя — заключаетъ Фотій, —яко кадило благовонное передъ Богомъ».

Четвертое письмо заключаеть въ себъ «посланіе о страсти блудной и похоти плотской». И здъсь Фотій является слишкомъ зауряднымъ проповъдникомъ, упоминая, что Господь благодатію своею блюдеть его отъ чрева матери по плоти въ дъвствъ. «Не знаю — пишеть онъ — жены, люблю дъвство» и въ заключеніе совътуеть Орловой пребывать въ дъвствъ.

Въ пятомъ письмъ идетъ разсужденіе «о духъ печали и унынія». Вотъ что пишетъ объ этомъ Фотій: «нъкогда былъ часъ, яко же сей часъ: предсталъ духъ лукавый самому мнъ въ иночествъ вопросилъ демона я: отчего такъ скоро, нечанно многіе сами себя убивають? и сказалъ демонъ: многія вины тому отъ меня бывають, я посылаю духа унынія и печали. Увы, увы!—восклицаетъ далѣе Фотій—какъ помыслю, что сатана для мнимаго прогнанія скуки, печали и унынія многихъ творить научилъ, то ужасъ беретъ меня! Для того изобрѣтены и обожаются: театры, маскарады, пѣсни, гульбища, бесѣды, карты, трагедіи, комедіи, романы, блудничные дома, серали, балы, пьянства, безчинныя пѣсни и прочія сатанинскія дѣла, о коихъ неприлично даже глаголить».

Какъ блёдны, пусты и даже жалки эти страницы писемъ Фотія въ сравненіи хоть съ тёмъ, что было написано на эту же тему другими пропов'єднивами, какъ наприм'єръ, св. Іеоронимомъ, однимъ изъ древн'єйнихъ отцовъ церкви, который, не приписывая соблазновъ міра сатант, б'єжалъ отъ обольщенія роскошнаго Рима въ пустыню, спаленную солнщемъ, и гдт ему продолжали такъ живо грезиться вст соблазны міра, гдт ему видтись пляски римскихъ красавицъ и слышались ихъ чарующія п'єсни, и гдт онъ силою своего духа велъ борьбу съ своими пылкими страстями, не примтышивая къ нимъ вовсе діавола...

Въ шестомъ письмъ Фотія заключается «посланіе о пріобщеніи св. таинъ».

Особенное вниманіе обращаєть на себя седьмое письмо Фотія. Въ этомъ письмѣ упорный ненавистникъ религіознаго мистицизма являєтся самъ его распространителемъ и переносить путаницу своихъ сновидѣній въ область тогдашнихъ политическихъ вопросовъ. Письмо это, написанное 5-го декабря 1821 года, было вручено императору Александру Павловичу и смѣлость такого врученія, какъ мы полагаемъ, всего лучше характеризуеть тогдашнее настроеніе умовъ.

«Напалъ — пишеть Фотій — сонъ сладокъ и глубокъ зѣло». И вотъ во время этого сна начались видѣнія Фотія, напоминающія апокалипсическія видѣнія патмосскаго прорицателя.

Видъль Фотій, что «была ночь и тьма велія, предъ лицомъ же его ясно и прозрачно отъ земли до небеси». «Было смятеніе и колебаніе тверди небесной». «Явилась на востокъ луна, едва свътящая, но что-то, аки мгла, затмевало ее и луна поколебалась». Когда же Фотій хотъль узнать, что значить это видъніе, то услышаль только глась: «знаменіе!» и луна скрылась.

Другое явленія заключалось въ томъ, что «по правой сторонѣ того мѣста, гдѣ была луна, явился кругъ прозрачный, въ нѣсколько крать болѣе луны и «внутри того круга бысть аки бы часть созданія земнаго подобіемъ языка, по ней бысть другая часть и третья и вкупѣ сіи три языки, въ небесномъ томъ кругу, то вращались, то двигались; и страхъ и ужасъ отъ движенія ихъ быль на вся; пребывали же движася три части, не сдвигаясь съ мѣстъ своихъ, и когда—продолжаетъ разсказывать Фотій—я недоумѣвалъ, къ

чему знаменія суть сія, глась бысть свыше вопіющь: «къ брани!»

Подобнаго рода, сказать по правдё, безтолковыхъ видёній, было Фотію семь. Онъ, по словамъ его, видёлъ «начертаніе славы трисвятаго Бога», видёлъ «явленіе на облакахъ свётлыхъ, небесныхъ сына человёческаго, подобіемъ аки человёкъ»; видёлъ «птицу черную яко орла», «другаго звёря, аки левъ» и «третье животное, яко рысь, бёжавшихъ отъ орла». Видёлъ я «Бога Вседержителя, облеченнаго въ солнце и сидящаго на престолё славы своея». Затёмъ, по словамъ Фотія, были свётъ и благоуханіе.

Не удовольствовавшись простымъ описаніемъ всёхъ этихъ пвленій, Фотій объясняеть ихъ, говоря, что «луна есть знаменіе царства турецкаго, нечестія магометанскаго; языки— знаменіе трехъ великихъ державъ, на мѣстѣ луны дѣйствовать имущихъ, образъ же орла есть образъ царства на полуночи сущаго. А прочая вся имѣяй умъ, да чтетъ и разумѣетъ и внимаетъ, дондеже вся сія сбудутся во время свое вскорѣ, яко же азъ видѣхъ и слышавъ и написавъ словеса въ книгѣ сей».

Такъ какъ рѣшительно нѣтъ никакой возможности провѣрять чужія сновидѣнія, то нельзя, конечно, отрицать, чтобы все это не снилось Фотію; но легко также могло быть и то, что всѣ эти явленія были произведеніемъ бдящаго воображенія Фотія, особенно если обратить вниманіе на то, что въ эту самую пору императоръ Александръ Павловичь, подъ вліяніемъ графа Каподистрія, сочувствоваль начавшемуся движенію филеленовъ, которое могло, какъ казалось, повести главныя европейскія державы къ рѣшительному столкновенію съ Турцією,—столкновенію, исходъ коего, по чувству русскаго патріотизма, конечно долженъ быль окончиться въ смыслѣ явденія, представившагося Фотію.

Мы уже говорили о душевномъ настроеніи графини Орловой на основаніи ея жизнеописанія, составленнаго Елагинымъ, но воть въ восьмомъ письмѣ Фотія къ ней открывается часть исповѣди ея передъ духовнымъ ея отцомъ. «Христолюбивая дѣвица» писала къ Фотію такъ: «повѣришь ли ты, отецъ мой, какъ званіе, въ которомъ находится многобѣдная Анна, ей тяжко и день ото-дня все становится тя-

желье, и какъ жажду и алчу уединенія, то одному только Господу извъстно: во-истину иногда слезы радостныя катятся, когда останусь одна и когда меня никто не требуеть». Затьмъ она выражаеть желаніе «укрыться далье и далье отъ шума мірскаго и попеченій житейскихъ».

Если графиня Орлова наследовала по природе отъ матери своей стремленіе къ богоугодной жизни и равнодушіе къ мірскимъ благамъ, то едва ли нѣкоторыя обстоятельства не могли повліять еще сильнее на желаніе ея отдаляться отъ двора и общества. Она могла знать, какимъ путемъ досталось ея, прежде безвъстной, семьъ богатства, почести и знатность, а слава чесменскаго боя, озарявшая ея отца, не могла закрыть своимъ блескомъ тъ темныя дъянія, которыя тяготели надъ нимъ. Подъ вліяніемъ всего этого, робкая совесть молодой дівушки давала ей чувствовать ложность и тягость того положенія, въ которомъ она находилась, и понятно, что усердныя молитвы къ Богу и надежда на Его благость должны были служить ей нравственною поддержкою въ минуты раздумья обо всемъ, что окружало ее и напоминало ей о недавно прошедшемъ... Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что событія, послужившія къ возвышенію семейства Орловыхъ, тяжело отзывались на одной изъ его представительницъ, у которой сильно было развито свойственное религіознымъ женщинамъ чувство, заставляющее ихъ боязненно вспоминать о гръхахъ близкихъ имъ людей, и, статься можеть, что искупленіе этихъ грёховъ подвигами христіанскаго смиренія и добрыми д'влами было задачею всей жизни для дочери Алексъя Орлова.

Въ отвътномъ своемъ письмъ Фотій отговариваеть ее отъ ухода въ монастырь, выставляя примъры непостоянства по принятіи иноческихъ обътовъ. «Сначала многія — внушаетъ Фотій своей духовной дщери—съ ревностію грядуть на уединеніе въ пустыни и монастыри, горы и вертепы, а послътолико худо живуть и съ отчаяніемъ ненавидять уединеніе, боренье съ врагомъ и страстьми».

Странно слышать такое внушеніе отъ Фотія, который самъ такъ восторженно восхваляль «ангельское житіе человъковъ Божіихъ во святой обители». И приходится подумать, что Фотій отгоняль отъ Орловой мысль о постриженіи изъ соб-

ственныхъ видовъ. Съ удаленіемъ ея въ монастырь, непосредственныя и близкія его сношенія съ нею должны были, если не прекратиться совершенно, то, по крайней мъръ, сдълаться ръже и, кромъ того, богатая инокиня могла направить всъ свои щедрые вклады уже не въ Юрьевъ монастырь, а въ избранную ею женскую обитель. А что Фотій не охотно пользовался, но и разсчитываль на постоянныя и усердныя приношенія своей духовной овечки-это не подлежить ни мальйшему сомньнію. Въ своемь первомъ къ ней письмъ, онъ, какъ мы видъли, прямо говорить объ этомъ. Въ послъдствіи онъ пользовался щедростью Орловой, которая «на нужды его» предоставила вст свои богатства. Добавимъ къ этому, что Елагинъ въ похвалу Фотія ставить то, что онъ «въ знатныхъ видъть для себя только орудіе къ проповъдыванію истины», а знатная графиня Орлова-Чесменская была несомитно для него однимъ изъ такихъ драгоцтныхъ орудій и потому, потерять ее, съ уходомь ея въ монастырь, было бы для Фотія большимъ лишеніемъ со стороны его религіозныхъ понятій, помимо даже вопроса о матеріальной поддержкъ того монастыря, на устроеніе и на обезпеченіе котораго Фотій смотр'вль, какъ на главную обязанность своего иноческаго подвижничества.

Слёды другой исповёди Орловой передъ Фотіемъ мы находимъ въ девятомъ его письмё, изъ котораго видно, что «богобоязненная Анна» жаловалась ему, что «положеніе ея хуже и опаснёе, нежели бурное: я—писала она—точно какъ бы была въ туманё». За тёмъ она винитъ себя передъ Фотіемъ «въ разсёянности въ мысляхъ, въ страшномъ нерадёніи о спасеніи, въ лёности ужасной въ молитвё». «Оно, т. е. положеніе не бурное, но претяжелое, точно я утопаю мало по малу», пишетъ въ заключеніе Орлова.

Отвъть на это письмо послъдоваль въ нравственно-догматическомъ духъ и въ такомъ же духъ написаны Фотіемъ четыре слъдующія письма или посланія, а именно: десятое—«о молитвъ непрестанной»; одиннадцатое—«объ иноческомъ обхожденіи съ другими»; двънадцатое—«о томъ, что значить и преобразуеть св. недъля» и тринадцатое—«кто есть человъкъ чадо Отца Небеснаго».

Четырнадцатое посланіе, озаглавленное «о радости въ

дусѣ святѣ, коя есть знаменіе и составъ царствія Божія внутрь», вызвано письмомъ Орловой, изъ котораго въ письмѣ Фотія приводится слѣдующая выдержка: «во истину сегодня была необъяснима моя радость, отче мой, получая твое посланіє премилостивое. Господа ради продолжай питать твое немощпое и неопытное чадо, твои святыя молитвы дѣлаютъ со мною во истину чудо. Благодареніе Господу Христу, чувствую такое равнодушіе ко всему, меня окружающему, что только и прошу Господа Бога нашего, чтобы сіе мое состояніе продолжалось. О! какъ мнѣ всѣ слова твои о мирѣ и царствіи Божіємъ памятны и дороги». Въ отвѣтѣ своемъ на это письмо Фотій сомнѣвается, что «ея слова отъ ея сердца, хотя и праваго», но объясняетъ ихъ тѣмъ, что «на тотъ часъ утѣшитель Духъ Святой пришель, и вселившись въ лоно сердца, вдохнуль чувство и радость излить оныя на сей хартіи».

Въ следующемъ, пятнадцатомъ, письме встречается снова выраженіе чувствъ Орловой къ Фотію, которому она пишеть: «вспоминаю, сколь возможно чаще, гласъ твой, желающій мира немощной твоей дщери». Дале она просить его беречь вдравіе. Эта просьба даетъ Фотію поводъ распространиться о своемъ самоотверженіи. Затемъ приводится еще выписка изъ письма Орловой, где она говорить, что «письма Фотія необходимы, какъ воздухъ для дыханія», и горюеть, что «разстается хотя на несколько съ нимъ и не слышить пресладкаго его гласа».

Шестнадцатое письмо обращаеть на себя особенное вниманіе, потому что въ немъ приводится исповъдь Орловой въ изложеніи самого Фотія. Онъ говорить за нее въ слъдующихъ словахъ: «ахъ, отче мой, кая я дъвица, когда въ сердцъ невольно, хотя и ръдко со мною то бываеть, но восходять соблазны и помыслы нечистые, хотя и ръдко, но я должна бываю укращаться, наряжаться и все сіе для плоти для видънія, для суеты творить; хотя и ръдко, но я должна и лицо благовонными водами измывать и укращать и помазывать благовонными мастьми, хотя и ръдко, но я должна по образу міра гръшнаго иногда быть». Фотій утъщаеть ее въ этой скорби, увъряя, что, несмотря на это, душа ея дъвственная, чистая, а плоть цъломудренная.

Въ письмъ семнадцатомъ Фотій, жалуясь на «лютыя вре-

мена», писаль Орловой такъ: «о дѣвице! тебѣ Господь далъ премудрость и крѣпость; сама себя спасай и иныхъ, то словомъ, то дѣломъ, то духомъ; сама не восхищай другихъ учить: жена, по апостолу, да не учитъ, но по готовымъ книгамъ и ученіямъ святыхъ отецъ учить можешь другинь своихъ, а сама учительства и проповѣдничества и писать писанія, подобно бѣсомъ водимой г-жи Гіонъ, презирай, убѣгай подобныхъ и восхищающія все то, подобно сей безумной, прокляты и запрещены» \*).

Послёдующія письма озаглавлены такъ: восемнадцатое—
«о питіи духовномъ», девятнадцатое о томъ, что «о спасеніи
пещися должно заблаговременно въ житіи, а не до старости
и смерти отлагать его, и объ обители небесной» и двадцатое
«о благоугожденіи Богу». Послёднее изъ этихъ писемъ написано по поводу жалобы Орловой на лёнь и на то, что
она «привязана ко сну, который ей дёлаетъ великую пом'єху
въ спасеніи души, тогда какъ ей хотелось бы хотя по одному
разику въ нощь вставать на молитву». «Блаженна ты уже
по тому,—отвёчаеть на это ей Фотій,—что душа твоя желаетъ угодить Господу».

Въ письмъ двадцать первомъ идетъ поучительная бесъда «о Софіи, сиръчь премудрости Божіей, въръ, надеждъ и любви». Двадцатое письмо «о богоугожденіи и дъвствъ» вызвано письмомъ Орловой, въ которомъ она сообщаетъ Фотію, что «видъла суету о Господъ, и посмотръвши на нее и видъвши все ея терзаніе, изъ глубины сердца благодарить Бога, что онъ удержалъ ее отъ супружества. О! истинно блаженное состояніе дъвическое—восклицаетъ Орлова—никакихъ хлопотъ житейскихъ за собою не имътъ, только попеченіе едино остается имъть дъвицъ, какъ спасти душу». Соглашаясь со всъмъ этимъ, Фотій прибавляетъ, что Господъ просвъщаетъ ея разумъ.

Двадцать второе письмо посвящено разсужденію «о многоразличныхъ путяхъ спасенія». Оно написано въ сходастическомъ духъ.

<sup>\*)</sup> Жанна Бувье-де-ла-Моттъ (род. 1648 † 1717 г.), по мужу Гюйонъ, пріобрѣла себѣ извѣстность мистическо-христіанскими проповѣдями. Послѣ нея осталось 39 томовъ сочиненій религіознаго содержанія.

Въ письмъ двадцать третьемъ Фотій на сообщеніе графини Орловой изъ Петербурга о томъ, что «все здѣшнее ей, а особенно мірское, въ тягость, и что она счастливѣе себя находить, когда остается одна и бесѣдуеть съ Богомъ», отвѣчаль: «какъ мнѣ не утѣшаться, что Господь тебя отъбрака отвель, могущую имѣть жениха благороднаго, перваго во градѣ, вѣло честнаго и преславнаго. Какъ мнѣ Господа не благодарить, когда по благости его ты презрѣла всѣ мірскія благи, дабы воспріять небесныя вполнѣ, когда ты ни злата, ни сребра не щадила, все щедрою рукою сыпала, дабы Христа пріобрѣсть и умолить его». Затѣмъ, Фотій внушаеть ей «спасаться отъ сребролюбія, грѣховныхъ игръ, отъ картъ, отъ маскарадовъ, плясокъ, танцевъ, театровъ, развратныхъ еретическихъ книгъ, злыхъ бесѣдъ, гордости, тщеславія, хулы, роскоши и предписываеть ей «спасеніе въ дѣвствѣ и постѣ».

Въ трехъ остальныхъ письмахъ идеть бесёда «о чистотё святой», «о пути царскомъ, среднемъ и легкомъ ко спасенію». Въ этомъ письмё Фотій уб'єждаеть «Анну, обр'єтающуюся въ царскихъ чертогахъ, чтобъ она не сп'єщила въ монастырь, не яко инокиня, не яко раба Христова». Посл'єднее изъ им'єющихся въ распоряженіи ред. «Русской Старины» писемъ Фотія, отъ 23-го декабря 1822 года, озаглавлено «помни посл'єдняя твоя» и заключаеть въ себ'є самыя обычныя по-ученія о сует'є мірской.

Фотій вель обширную переписку съ Орловой и въ послѣдствіи, до самаго дня своей кончины; но мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ списка съ его послѣдующихъ посланій; впрочемъ, и та часть его писемъ, съ которою мы имѣли случай ознакомиться, достаточно очерчиваетъ способы вліянія Фотія на духовную его дочь. Независимо отъ этого, приводимыя нами письма имѣютъ то особое значеніе, что они относятся къ той именно порѣ, когда Фотій утверждалъ свое господство надъ Орловой. Современемъ же она сдѣлалась совершенно покорною передъ нимъ и онъ уже обращался съ нею самымъ безперемоннымъ образомъ.

Письма Фотія исполнены грубаго аскетизма и они устраняють, какъ мы думаемъ, всякое предположеніе о грѣшныхъ его отношеніяхъ къ Орловой, которая на первыхъ порахъ своего знакомства съ Фотіемъ была женщиною далеко еще не старою: ей было только около 36-ти лъть, а Фотію было лишь подъ тридцать лътъ. Трудно, даже невозможно, допустить, чтобъ между ними была любовная связь подъ покровомъ лжи и лицемърія. Невозможно, чтобъ они могли дойти до такого кощунства, чтобъ соединяли свои имена и на иконахъ и на церковной утвари съ молитвой къ Богу о помилованіи ихъ. Наконецъ, едва-ли какой-нибудь мужчина, физически сближающійся съ женщиною, станеть описывать свою болъзнь съ такими отвратительными подробностями, какъ это сдълаль Фотій въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Орловой. Крайнее и во многихъ случаяхъ ошибочное религіозное настроеніе Орловой, переходившее въ ханжество и въ слепую личную привязанность къ Фотію и выражавшееся всего бол'є неумъстными щедротами, не можетъ, конечно, вызвать къ ней того сочувствія, какое стараются внушить къ ней ея восхвалители. Во всякомъ, однако, случат историку тогдашняго русскаго общества приходится отнестись къ Орловой снисходительнее, нежели къ современнымъ ей великосветскимъ русскимъ барынямъ, впадавшимъ въ модное отступничество подъ вліяніемъ разныхъ религіозныхъ проходимцевъ-католическихъ патеровъ и протестантскихъ пасторовъ.

По смерти Фотія Орлова продолжала жить по прежнему близь Юрьева монастыря, въ построенной ею усадьбъ \*). Молитвы объ упокоеніи души ея духовнаго отца и попеченія объ устройствъ монастыря сдълались исключительными ея занятіями. Замъчательны благотворенія ея Юрьеву монастырю, оказанныя ею послъ смерти Фотія. Такъ, въ 1838 году она внесла 26,300 рублей серебромъ съ тъмъ, чтобы ежедневно была отправляема литургія объ упокоеніи души Фотія. Въ 1843 году она внесла въ монастырскую казну 85,720 руб. сер. съ тъмъ, чтобы на проценты съ этого капитала было заготовляемо масло для лампадъ и лампадокъ, а также продовольствіе монастыря клъбомъ, мукою и крупою. Въ томъ же году она пожертвовала еще 7,150 руб. сер. на заготовленіе ладона и восковыхъ свъчей при панихидахъ о Фотіи. Затъмъ,

<sup>\*)</sup> Еще въ 1872 году вполнъ сохранился двухъ-этажный каменный домъ въ усадьбъ графини Орловой. Этотъ домъ ни чъмъ не напоминалъ келью затворницы: полы были паркетные, двери изъ дорогаго дерева. Домъ расположенъ среди тънистаго сада.

на разныя нужды и безъ того уже вполнъ обезпеченнаго монастыря, Орлова дала 66,600 руб. сер., назначивъ изъ нихъ 2,000 рублей на приращеніе и поддержаніе монастырской библіотеки. Наконецъ, по ея завъщанію, былъ въ 1848 году внесенъ въ государственный заемный банкъ билетъ въ 300,000 рублей серебромъ. Проценты съ этихъ денегъ, по указу синода, положено раздълить на двъ равныя части, изъ коихъ одну обращать въ пользу монастыря, а другую въ пользу монашествующей братіи.

Графиня Анна Алексъевна пережила Фотія слишкомъ на десять лътъ. Она умерла 5-го октября 1848 года скоропостижно, на 64-мъ году отъ рожденія, въ кельи настоятеля Юрьева монастыря, собравшись вытахать оттуда въ Петербургъ.

V.

Прервавъ на время последовательную нить нашего разсказа, для того, чтобы разъяснить отношенія Фотія къ Орловой, им'євшей такое сильное вліяніе на его судьбу, мы обратимся опять къ личности Фотія.

Относительно дальнъйшаго прохожденія Фотіемъ монашескаго пути имъются слъдующія офиціальныя свъдънія.

Въ 1824 году, 16-го іюня, Юрьевъ монастырь быль исключенъ изъ общаго благочинія и оставленъ въ непосредственномъ въдъніи самого настоятеля, архимандрита Фотія, «какъ благонадежнаго и препровождающаго духовную жизнь, и при томъ стараніемъ своимъ приведшаго въ короткое время древнюю обитель въ совершеннъйшее по встить частямъ благоустройство». Въ 1825 году, января 31-го, по засвидътельствованію митрополита Серафима о томъ, что архимадритъ Фотій привель Юрьевь монастырь въ цвътущее состояніе, имъеть пламенное усердіе къ церкви Божіей и благочестивое рвеніе къ польз'в отечества, императоръ Александръ I пожаловаль ему панагію, украшенную брилліантами и другими драгоцънными камнями. При этомъ ему дозволенно было носить при священно-служеніи эту панагію и пожалованный ему прежде кресть, а вив служенія одну панагію. Въ 1827 году императоръ Николай Павловичъ разръщилъ, чтобы архимандрить Фотій оставался по смерть настоятелемь Юрьева монастыря, согласно собственному его желанію. Объясненіе такому желанію мы находимь въ одномь изъ писемь Фотія въ его брату, въ которомъ онъ, разсказывая о своей болёзни, замёчаеть: «воть почему я, негодень будучи въ архіерейство, волею оть него отказался». Ходатайство объ оставленіи Фотія до конца жизни въ Юрьевомъ монастыръ приняла непосредственно на себя графиня Орлова, представивъ объ этомъ оть себя государю докладную записку чрезъ статсъ-секретаря Муравьева.

Оставаясь юрьевскимъ архимандритомъ, Фотій былъ сдівланъ благочиннымъ монастырей, кром'є своего Юрьева, еще Старорусскаго Спасскаго, Сковородскаго, Клопскаго, Кирилловскаго, Отенскаго, Перекомскаго и Савво-Вышерскаго. Въ 1833 году, 25-го декабря, отъ св. синода дозволено было Фотію, и по немъ всёмъ настоятелямъ Юрьева монастыря, имъть жезлъ съ сулкомъ. Это была последняя ему награда \*).

Мы оставили бы важный пробъль въ характеристикъ Фотія, если бы, независимо отъ отношеній его съ разными лицами внъ монастырскихъ стънъ, не обратили вниманія на семейныя его отношенія. Правда, что для опредъленія этихъ отношеній матеріалы весьма скудны, но и они до нъкоторой

<sup>\*)</sup> Надо было однако имъть столь сильную покровительницу, какую имълъ Фотій въ лицъ графини Орловой, чтобы пользоваться милостями и наградами высшей духовной власти, въ то время, когда самъ императоръ Ниволай Павловичь не только не быль расположень въ фанатику, но еще нашелся вынужденнымъ сдёлать ему однажды строгое внушеніе о приличін. Въ одинъ изъ своихъ прівздовъ въ Новгородъ государь очень рано утромъ, одинъ, безъ свиты, прибылъ въ Юрьевъ монастырь. Долго обходиль онь его, прежде нежели Фотій наконець вышель; настоятель явился въ богатой рясв и, благословляя августвинаго посвтителя, дерзко протянуль ему руку для поцёлуя. Императоръ Николай Павловичь въ тотъ же день собственноручно написалъ оберъ-прокурору святвишаго синода повельніе: немедленно вытребовать въ Петербургъ архимандрита Фотія и въ теченіи ніскольких неділь пообучить Фотія приличію. Записка эта писана карандашемъ и до сихъ поръ хранится у одного любителя исторіи. Повторяємь, надо было им'єть столь сильную покровительнипу, каковую имъль Фотій въ послушнъйшей своей овцъ - графинъ Орловой, чтобы не пасть тогда же подъ грозою, столь внезапно надъ нимъ разразившейся. Вся бъда, однако, кончинась для Фотія двухнедъльнымъ пребываніемъ въ Петербургъ, гдъ его пріобучили въ синодъ смиренію и какъ вести себя съ высокими постителями ввтренной ему обители (Изъ «Русск. Стар.»).

степени обрисовывають личность Фотія, а витств съ темъ указывають на преобладавшіе въ немъ взгляды и понятія.

У Фотія быль брать Евфимій Спасскій, годами тремя моложе его. Онь находился священникомь въ сель Шегринь. Изъ переписки съ нимъ Фотія \*), отъ 15-го октября 1826 года, видно, что отецъ Евфимій быль крыпко недоволень своимь братомь ва то, что тоть «не ласково приняль его съ женою и мало его наградиль». По поводу этого Фотій писаль къ брату: «я съ тобою поступиль какъ монахъ. Когда я и мать свою по льту не приняль, то жену твою принимать и впредь не буду. И игуменій, и княгинь, и графинь, и генеральшь я не принимаю, то какъ могу жену твою принять? Она токмо въ прихожей кельи была и то тяжко было мить. О! какъ ты мало духовень и худо знаешь монашество! Знаешь-ли, что единый взглядъ можеть монаху вредить».

Что же касается подарковь, то Фотій напомниль брату. что онь послаль ему около пяти подарковь вь 500 рублей. «Но Богу не угодно было—писаль Фотій—и діаволь похитиль изъ рукъ твоего отца. Отъ того я позналь, что Господь гнёвается на меня, что я чуждые подарки вамъ посылаю. Я котёль токмо переслать что мнё было поручено, но Богь погубиль». Далёе вь письмё этомъ замёчателенъ слёдующій укорь Фотія брату: «твоя жена была безплодна, я даль ей благословеніе, какое ты самъ слышаль, и Богь дасть тебё чадо, довольно тебё сего подарка. Я по силё подариль».

Затёмъ прерывающаяся почти на четыре съ половиною года переписка Фотія съ его братомъ возобновляется 4-го апрёля 1826 года и принимаетъ другой оттёнокъ. Фотій уже ласково относится къ своему брату, скорбитъ объ его болёзни, посылаетъ къ нему своего доктора и, между прочимъ, пишетъ: «бёденъ-ли ты? Что прикажещь, все будетъ тебё: я послёднюю ряску продамъ и тебё помогу, естъ-ли бы мнё нужно было помочь тебё. Фотій—монахъ грубъ, но не глупъ и не скупъ». Доброе расположеніе Фотія къ брату выражается и въ другихъ его письмахъ. Такъ онъ пишетъ: «Мое—все твое и твоимъ дётямъ принадлежитъ. Если бы нужда была, я бы сейчасъ для дётей твоихъ прислалъ 5,000». И далёе:

<sup>\*)</sup> Русск. Арх. 1871 г., стр. 289—255.

«у тебя есть брать Фотій. Онь посліднюю копійку тебі отдасть и рубашку, равно какъ и дітямь твоимь съ ихъ матерью». Вообще позднійшія письма Фотія къ брату проникнуты заботливостію о семь послідняго; они нерідко сопровождаются посылкою денегь и въ нихъ упоминается, что «благодітельница» желаеть купить отцу Евфимію домъ деревниный или каменный. Въ письмахъ Фотія высказываются также попеченія о спасеніи души и тілесномъ здравіи брата. Попеченіе перваго рода доходить до того, что Фотій приготовиль для него на случай его смерти священническое облаченіе и зараніве хотіль купить ему могилу, дабы онъ могь быть погребень съ тіми, съ кімъ желаеть. «Я же не могу съ тобою вмісті и даже близь быть погребенну: довольно будеть тебі, когда ты въ моей обители будешь погребень и то будеть для тебя добро и велико».

Несмотря, однако, на все это, надобно полагать, что Фотій не слишкомъ былъ доволенъ своимъ братомъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ называетъ его «роднымъ, сладчайшимъ и многолюбезнымъ братомъ» и, заявляя, что онъ «любитъ его болѣе всѣхъ», даетъ ему однако и слѣдующеее не слишкомъ родственное наставленіе: «пора тебѣ быть іереемъ, а не свиньею».

Объ отношеніяхъ Фотія къ своему отцу намъ ничего не извъстно. Изъ родныхъ же особенною его любовью пользовались тетка Татьяна, которая «много послужила ему въдътствъ Бога ради, при его бъдномъ сирочествъ» и которую онъ называеть «сохранительницею своей жизни».

Высказывая въ письмахъ заботы о семьё своего брата и имён возможность устроить судьбу ен самымъ прочнымъ образомъ, онъ, по свидётельству самой Орловой, не позволяль ей обезпечить его родныхъ; но это своего рода самолюбіе едва-ли можетъ быть отнесено въ похвалу Фотія, побуждавшаго Орлову тратить громадные капиталы хотя на предметы, служившіе внёшнимъ выраженіемъ ен благочестія, но въ то же время свидётельствовавшіе и о прихотяхъ Фотія, какъ монастырскаго настоятеля.

## VI.

Изъ лицъ, съ которыми пришлось Фотію им'єть отнопиенія въ теченіе своей жизни, самое видное м'єсто, посл'є графини А. А. Орловой-Чесменской, занимаеть министръ народнаго просв'єщенія и духовныхъ д'єль, князь А. Н. Голицынъ; но отношенія къ нему Фотія были враждебны и возникшая изъ нихъ борьба между монахомъ и высокимъ сановникомъ, представляеть интересный эпизодъ въ исторіи нашего государственнаго управленія.

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ (род. 8-го декабря 1773 года, † 22-го ноября 1844 года) принадлежаль къ небогатой отрасли знаменитаго княжескаго рода Голицыныхъ. Въ дътствъ онъ былъ представленъ Екатеринъ II извъстною ея камеръ-фрау Перекусихиною, которая дружески была расположена къ ето матери, Александръ Александровнъ, рожденной Хитровой, вышедшей, по смерти перваго мужа, князя Николая Сергъевича Голицына, за капитана гвардіи Михайла Алексвевича Кологривова († 1787 года). Императрицв полюбился маленькій Голицынь и онъ сдёлался однимъ изъ сотоварищей дътскихъ игръ великаго князя Александра Павловича, питавшаго къ нему особенную пріязнь. Неизв'єстно, по какимъ именно причинамъ императоръ Павелъ удалилъ князя Голицына отъ своего сына. Императоръ Александръ Павловичь, вступивь на престоль, снова приблизиль къ себъ Голицына и сталь оказывать товарищу своего детства постоянную благосклонность. При немъ Голицынъ былъ сдъланъ оберъ-прокуроромъ св. синода, главноуправляющимъ почтовымъ департаментомъ и вмёстё съ тёмъ быль министромъ народнаго просвъщенія и духовныхъ дълъ. При императоръ Николат Павловичт онъ состояль канцлеромъ всткъ россійскихъ орденовъ и пользовался чрезвычайнымъ уваженіемъ со стороны государя.

Личное знакомство Голицына съ Фотіемъ подготовляла графиня Орлова и оно началось весною 1822 года присыл-кою отъ юрьевскаго архимандрита цвётовъ князю. По поводу этого знакомства князь Голицынъ, искренно, или только изъ

свътской любезности, изъявляль графинъ сожальніе, что онъ не познакомился съ Фотіемъ раньше, во время пребыванія его въ Петербургъ. Съ перваго же раза похвалы Голицына Фотію передъ графиней Орловой дошли до того, что, по словамъ князя, «назидательный разговоръ Фотія имъль такую силу, которую одинъ Господь дать можетъ». Мало того, Голицынъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ графинъ Орловой называеть Фотія «челов' жомъ необыкновеннымь» и говорить, что бестры его производять «глубокое впечатлтніе». Въ этомъ же письмъ князь выражаеть опасеніе на счеть того, можно ли доложить государю о болъзни Фотія, не спрося предварительно объ этомъ его самого. Опасеніе въ этомъ случав со стороны Голицына не основывается на какихъ-либо простыхъ человъческихъ соображеніяхъ, но Голицынъ полагаетъ, что «надобно такъ поступать, чтобъ не сдёлать чего противнаго воль Божіей!» Письмо это, отъ 28-го іюня 1822 года, Голицынъ заключаеть твмъ, что предлагаетъ Орловой помолиться за Фотія, прибавляя, что и онъ нам'вренъ сділать тоже, а 25-го іюля онъ просить устроить для него свиданіе съ Фотіемъ.

Лестные или сказать проще—льстивые отзывы Голицына передь Орловой на счеть Фотія продолжаются и въ послівдующих письмах князя. Такъ, въ одномъ изъ писемъ онъ изъявляеть сожалівніе, что не можеть насладиться бесівдою «нашего Златоуста» и что онъ «хочеть утолить жажду чистою водою, черпаемою чистою рукою и нескудно другимъ сообщающею». Въ другомъ письмів онъ поздравляеть Орлову «съ пріобщеніемъ изъ рукъ любезнійшаго намъ и возлюбленнаго отъ Господа преподобнаго отца Фотія». Кромів того, онъ въ письмахъ своихъ часто изъявляеть желаніе видіться съ Фотіемъ и заботливо нав'вдывается о его здоровь'в.

Фотій служиль поводомь къ личному сближенію Голицына съ Орловой. Такъ, въ первыхъ своихъ къ ней письмахъ князь, слёдуя общепринятой формулё, титулуетъ графиню милостивой государыней и сіятельствомъ, а письмо свое отъ 10-го января 1823 года онъ начинаетъ такимъ обращеніемъ: «Сестро о Господѣ!» Неудивитесь, — пишетъ вслёдъ затёмъ Голицынъ, — сему началу: оно съ благословенія отца Фотія. Господу было угодно устроить сношенія наши не на мірскихъ

основаніяхъ». Бесёдуя въ этихъ письмё о Фотів съ Орловой, бывшей въ то время въ Москве, Голицынъ прибавляетъ: «думаю, что вы мучитесь безъ отца Фотія, но за то, вероятно, переписка самая деятельная».

Подобныя письма Голицына, человъка, безъ всякаго сомнънія, чрезвычайно умнаго и воспитаннаго въ духъ, чуждомъ ханжества, вводить насъ въ область происковъ самаго темнаго свойства. Чего могь искать Голицынь въ сближеніи своемъ съ Фотіемъ? Невозможно предположить, чтобъ Голицынь действительно желаль утолить ту жажду, о которой онъ писаль Орловой, такъ какъ предлагаемая для этого Фотіемъ вода не могла быть Голицыну по вкусу. Если религіозное настроеніе Голицына не было искренно, то бесталы Фотія были дня него излишни; при искренности же такого настроенія, поученія Фотія были совершенно противоположны тому духу, какимъ отличалось религіозное направленіе Голицына. Приходится думать, что Голицынь, провидъвшій ту силу, которую начинаеть получать Фотій въ нъкоторыхъ петербургскихъ кружкахъ, и въ особенности у Аракчеева, хотёль склонить на свою сторону этого своеобразнаго монажа. Можно, пожалуй, выставить и другую догадку. Въ первое время сближенія Голицына съ Фотіемъ, Голицынъ собиралъ дъятельно деньги для выкупа грековъ, находившихся въ плъну у турокъ, при чемъ щедрая богачка Орлова-Чесменская, дочь русскаго вождя, разгромившаго некогда враговъ креста. представлялась вполнъ подходящимъ источникомъ для подобной благотворительной цъли, которой горячо сочувствоваль и самъ государь. Следовательно, при сближеніи Голицына съ Орловой могли имъться въ виду со стороны его, какъ искательнаго царедворца, особыя соображенія.

Въ письмахъ своихъ къ Фотію, Голицынъ также расточаль ему лесть. Такъ, въ одномъ изъ нихъ увёдомляя, что прочель писаніе Фотія о мир'в Божіемъ, зам'вчаетъ, «что писаніе сіе есть чрезвычайное, исполненное духа и помазанія Господня. Счастливъ я,—продолжаетъ Голицынъ,—что прочель о мир'в Господнемъ, но какъ счастливъ тотъ, кто его вкусилъ. Над'вюсь, что молитвами вашими и мн'в грѣшному Богъ пошлеть оной».

Справедливость нашего замъчанія о иеискренности отзы-

вовъ князя Голицына на счетъ Фотія подтверждается послѣдующими между ними раздорами и, наконецъ, тѣмъ столкновеніемъ изъ-за религіозныхъ убѣжденій, котораго не выдержаль Голицынъ. Фотій былъ ревнителемъ православія и строго охраняль всѣ его обрядности, тогда какъ Голицынъ былъ приверженцемъ того религіознаго мистицизма, примѣръ котораго подавался свыше и на сторонѣ котораго были въ Петербургѣ почти всѣ сильные міра сего \*). Даже многіе изъ высокостоявшихъ духовныхъ лицъ православной церкви радовались тому, что прежнее безбожіе въ образованныхъ классахъ русскаго общества стало замѣняться хоть какимъ нибудь религіознымъ чувствомъ, разсчитывая на то, что въ послѣдствіи чувство это можно будеть направить на ученіе православной церкви.

Главнымъ представителемъ новаго религіознаго направленія, независмию отъ разныхъ сектаторскихъ кружковъ, явилось библейское общество. О значеніи, дъятельности и судьбъ этого общества у насъ въ послъднее время явилось въ печати столько свъдъній, что обо всемъ этомъ излишне было бы повторять. Поэтому относительно его мы ограничимся только такими фактами, которые должны объяснить участіе Фотія въ борьбъ съ нимъ, причемъ главнымъ образомъ мы будемъ руководствоваться тою рукописною запискою, которая найдена въ бумагахъ Фотія и нынъ принадлежить редакціи «Русской Старины».

Библейское общество, основанное въ 1804 году въ Англіи, методистами и массонами, нашло нужнымъ допустить каждаго читать библію безъ всякихъ при ней примъчаній, толкованій и разсужденій. Въ 1806 году общество это завело сношенія въ Россіи съ сарептскимъ братствомъ и съ шотландскими колонистами на Кавказъ и предложило митрополиту Платону издать библію на русскомъ языкъ, но никакого отвъта на предложеніе это не послъдовало. Между тъмъ шотландскій миссіонеръ Пакертонъ, жившій на Кавказъ, переселился, въ 1805 году, въ Москву и, заведя тамъ свою пропаганду, успъль,

<sup>\*)</sup> Весьма наглядныя тому доказательства можно найти въ интересномъ разсказъ квакера Грелля-де-Мобилье о пребывании его въ Петербургъ въ 1818 году. Разсказъ этотъ сообщенъ И. Т. Осининымъвъ «Русской Старинъ» изд. 1874 года, томъ IX, стр. 1—36.

зимою 1811 года, склонить «нъкоторыхъ особъ изъ знатнъйдворянства» къ принятію участія въ учрежденіи библейскаго общества въ Москвъ. Война съ Наполеономъ помъшала этому, но тъмъ не менъе, 6-го декабря 1812 года, Пакертону разръшено было образовать общество для изданія книгъ ветхаго и новаго завътовъ, но только для иновърцевъ лишь на иностранныхъ языкахъ. При первомти притомъ заявленіи мысли объ изданіи библіи на русскомъ языкъ, православное наше духовенство непріязненно отнеслось къ ней. находя, что чтеніе только священнаго писанія недостаточно безъ ознакомленія съ постановленіями соборовъ и преданіями отцовъ церкви. Между темъ, вопреки этого взгляда, при деятельномъ участіи министерства духовныхъ дёль и народнаго просвъщенія, стали появляться на русскомъ языкъ такія книги, какъ «Таинство креста» и «Поб'єдная п'єснь въры христіанской», колебавшія ученія соборовъ и отцовъ церкви.

Приверженцы православныхъ догматовъ заволновались въ виду появленія подобныхъ книгъ, но особенную между ними бурю подняло слъдующее обстоятельство:

17-го мая 1817 года происходило въ Лондонъ тринадцатое засъданіе тамошняго библейскаго общества. На этомъ засъданіи глава секты методистовъ Ричардъ Ватсонъ заявилъ. что въ Россіи религія возстановляется во всей ея чистотъ и что въ греческой церкви открываются въковыя ея заблужденія. Съ точки эрънія англійскаго библейскаго общества это могло казаться върнымъ, такъ какъ въ ту пору не было уже въ Россіи ни одной губерніи, гдъ бы не было заведено библейскаго общества. Кромъ того, особаго рода религіозное настроеніе стало охватывать и другія страны Европы. Такъ, прибывшіе около того времени изъ Германіи колонисты желали поселиться въ Греціи для того только, чтобы, будучи ближе къ Іерусалиму, ожидать появленія Мессіи. Секта эта занималась только туманными толкованіями апокалипсиса и не отличалась доброю нравственностію.

Особенно вредило библейскому обществу то, что членами его были преимущественно члены масонскихъ ложъ, распространявшіе свои доктрины подъ прикрытіемъ библейскихъ обществъ. Эти члены издавали въ свътъ сочиненія; считав-

шіяся прямо враждебными ученію православной церкви. Такт. вскоръ по запрещенім и отобранім въ 1819 году надълавшей много шума книги Станевича, подъ заглавіемъ: «Бесъда на гробъ младенца», было издано Ястребцовымъ сочиненіе, озаглавленное: «Воззваніе къ человъкамъ о послъдованіи къ внутренному влеченію духа Христова». Сочиненіе это было признано проповъдью «возмутительных» началь противъ христіанской религіи и гражданскаго благоустройства». Настроеніе тогдашняго русскаго общества къ чтенію книгъ, написанныхъ въ такомъ духъ, доказывается лучше всего тъмъ, что сочиненія Ястребцова разопілось два полныхъ изданія въ продолженіе менте двухъ мъсяцевъ, и что автору ихъ были испрошены у государя двъ весьма важныя награды. Между тъмъ библейскія общества въ свою очередь все шире и шире распространяли свою деятельность; въ 1819 году денежный сборъ библейскихъ обществъ простирался до 1.500,000 руб., а въ концъ 1823 года въ Россіи считалось уже 300 такихъ обществъ и сотовариществъ, которыя, по словамъ руководящей насъ записки, «прикрывали свои вловредныя дъйствія благовидною личиною любви къ ближнимъ и усердія къ распространенію слова Божія». Общества эти съ особеннымъ успъхомъ дъйствовали на Дону, въ Саратовъ и въ Тамбовъ. Въ Харьковъ между студентами устроилось библейское сотоварищество. «Мистики, духовидцы, пророки и проповъдники, появляясь во множествъ, разглашали свои толки въ союзъ съ библейскими обществами, первый ударъ которымъ со стороны правительственной власти быль нанесень въ 1824 году, вследствіе появленія «богохульнаго толкованія Евангелія», изданнаго Госнеромъ, директоромъ русскаго библейскаго общества. Сочиненію этому прямо было приписана «цёль возмущенія противъ церкви и престоловъ».

По всей въроятности, еще не близко то время, когда литература наша въ состояніи будеть съ полнымъ прямодушіемъ, необходимымъ для истиннаго достоинства каждаго историческаго труда, вникнуть въ глубь этихъ событій, являющихся пока въ крайне щекотливой обстановкъ. Съ внъшней же стороны все дъло представляется довольно просто: являются книги, признаваемыя направленными противъ религіи и гражданскаго порядка, но книги эти издаются подъ въдъніемъ цензуръ, состоящихъ при министерствъ духовныхъ дъль и народнаго просвъщенія, такъ какъ глава этого министерства и его ближайшіе помощники содъйствують и покровительствують изданію такихъ книгъ. Такимъ образомъ, поводовъ къ борьбъ съ представителями этой, противной православію, партіи весьма было достаточно, и борьбу можно было начать и во имя религіи и во имя государственнаго порядка, нужно было только дать сильный толчекъ и завести схватку, которая не замедлила бы перейти въ ръшительный бой.

## VII.

Обыкновенно біографы тёхъ лицъ, которымъ они посвящають свой трудъ, стараются выдвинуть этихъ лицъ на первый планъ, сдёлать ихъ первенствующими дёятелями описываемыхъ событій, сосредоточивъ около нихъ всё другія личности только въ качестве второстепенныхъ дёятелей. Мы пишемъ теперь о Фотіи, но намъ кажется, что было бы опибочно придавать ему первенствующее значеніе въ той политическо-религіозной борьбе, или, говоря правильнее, въ придворной интриге, о которой намъ предстоитъ речь, и даже приписывать починъ ея Фотію. Тёмъ не мене въ этомъ случае личность Фотія все-таки чрезвычайно замечательна, въ особенности потому, что онъ, при своемъ скромномъ іерархическомъ положеніи, долженъ быль бы быть далекъ отъ вопроса, получившаго государственную важность.

Мы видёли, что Фотій, состоя еще на должности корпуснаго законоучителя, вооружался противъ отступниковъ отъ
православія—разныхъ свётскихъ сектаторовъ, послёдователей
внутренней церкви. Но, безъ всякаго сомнёнія, тогда дёло
шло не о рёшительной борьбё съ ними, но только о проповёдническихъ обличеніяхъ со стороны Фотія. Какъ бы то,
впрочемъ, ни было, но чрезъ то самое Фотій попаль въ число
«намёченныхъ» людей, т. е. такихъ, которыхъ одна партія,
при своемъ пересилё, стремится подавить и уничтожить, а
противная ей — старается выдвигать такія прежде гонимыя
личности. Здёсь бываеть своего рода бурное теченіе, которое

заставляеть однихъ тонуть, а другихъ выплывать, даже безъ особыхъ со стороны ихъ усилій.

Едва ли мы впрочемъ ощибемся, если скажемъ, что безъ сближенія Фотія съ графиней Орловой онъ заглохъ бы въ своей древней, убогой обители. Фотій быль силень прежде всего потому, что всегда, то за нимъ, то передъ нимъ, стояла графиня А. А. Орлова-Чесменская, съ своимъ несмътнымъ богатствомъ и съ своими общественными связями въ Петербургв и въ Москвв. Орлова ввела Фотія въ кругь людей, которые стали смотръть на этого монаха какъ на полезную для нихъ силу, и которыхъ онъ, въ свою очередь, самъ сталь считать пригодными орудіями для осуществленія своихъ стремленій. Изъ замътныхъ въ ту пору личностей въ Петербургъ, едва ли не первымъ союзникомъ Фотія сталъ Магницкій, котораго юрьевскій архимандрить отвратиль оть библейскаго общества. Дъло это не обощлось безъ участія графини Орловой, которая, по словамъ А. С. Стурдзы, находилась въ числъ почетныхъ дамъ, присутствовавшихъ при первой встръчъ Фотія съ Магницкимъ. Фотій, держа въ рукахъ двъ восковыя свъчи, съ нъмою торжественностію встрътилъ Магницкаго и провожалъ его до приготовленныхъ особо кресель. Фотій съль возлъ Магницкаго и молчаль нъсколько минутъ, потомъ схватилъ стоявшій на столъ колокольчикъ и принялся звонить изо всей силы, не говоря, впрочемъ, ни одного слова. Оба они, т. е. Фотій и Магницкій, только помънялись взглядами въ знакъ взаимнаго согласія и негласный союзь быль между ними заключень. Послё этой встръчи Магницкій — какъ замъчаетъ Стурдза \*), — началъ дъйствовать уже открыто противъ распоряженій того министерства, въ которомъ онъ занималъ довольно почетное мъсто, поступая такимъ образомъ въ угоду Аракчееву.

Нельзя сказать съ точностію, въ какое именно время произошло сближеніе Фотія съ Магницкимъ, но, вступая въ лагерь, непріязненный князю Голицыну, Фотій сталь обнаруживать свою непріязнь и къ лицамъ самымъ близкимъ къ князю. Въ одномъ изъ писемъ къ Дарьѣ Алексѣевнѣ Державиной, относящемся, какъ надобно полагать, къ 1823 году

<sup>\*)</sup> Воспоминаніе о Магницкомъ. «Русск. Арх.» 1868 г. запъчат. и загадочн. личности.

Фотій сильно возстаеть противь Александра Ивановича Тургенева, управлявшаго тогда канцеляріею министра духовныхъ дёлъ и народнаго просвещенія. Письмо это замечательно въ томъ отношеніи, что оно рисуетъ взглядъ Фотія на его религіозныхъ противниковъ. «Пишешь ты, —такъ начинаеть свое письмо Фотій, — что съ сестрой видёли изв'єстнаго тебъ человъка и разговоры вы съ нимъ имъли, что онъ крайне не любить духовенство и не уважаеть потому, что они не Фенелоны и что онъ крайне гордъ и на свой умъ надъется. Спасися отъ него, чадо! Вотъ видишь-ли съ какими въры явными врагами отецъ твой брань ведеть за церковь и за спасеніе многихъ. А что онъ ненавидить насъ, духовныхъ, т. е. освященныхъ божественною благодатію свыше, насъ, преемниковъ апостольскихъ, --- то потому, что онъ явный врагъ всего духовнаго, божьяго, слушалъ лжеапостоловъ, слугь демонскихъ, невърныхъ, потому, что истый масонъ». Спрашивая затъмъ Державину, знаетъ ли она, кто былъ Фенелонъ? Фотій отвъчаеть, что Фенелонь быль масонь, какъ видно изъ его сочиненій «мистическихъ и женоподобныхъ». После того Фотій задается вопросомь: «где гордый Лабзинь, отецъ и іерархъ сектаторамъ? Яко трава, яко прахъ погибе», говорить Фотій, добавляя, что то же будеть и дъткамъ его нечестивымъ и буйнымъ. Далъе Фотій сравниваетъ Тургенева съ комаромъ, «котораго можетъ убить песъ трясеніемъ ушей, а человъкъ-изловивъ. Много мнъ-заключаетъ Фотій-надменный комаръ, Бога ради, пакости надълалъ». По всей въроятности, здъсь подразумъвается удаление Фотія изъ Петербурга въ Деревяницкій монастырь при содбиствіи Тургенева.

Что касается отношеній Фотія къ главному и самому сильному представителю тёхъ, противъ которыхъ онъ велъ брань, то мы уже видёли, что князь Голицынъ съ своей стороны заискивалъ расположенія Фотія при посредствё Орловой и, вёроятно, дёлалъ это въ силу тёхъ соображеній, о которыхъ мы упоминали выше. Между тёмъ въ качествѣ министра духовныхъ дёлъ Голицынъ вооружалъ противъ себя православное духовенство. Говорили, что онъ унижалъ митрополита Михаила своими съ нимъ столкновеніями въ синодѣ. Съ своей стороны, Михаилъ доносилъ государю, бывшему на конгрессѣ въ Лайбахѣ, объ опасностяхъ, которымъ под-

вергается православная церковь отъ «слѣпотствующаго министра».

По смерти Михаила на с.-петербургскую митрополію навначень быль Серафимь, и онь-то собственно повель рѣшительную борьбу съ княземъ Голицинымъ, получая совѣты подкрѣпленія и одобренія отъ Аракчеева, Орловой и Фотія.

Въ «Запискахъ Фотія», писанныхъ подъ диктовку его отъ третьяго лица, священникомъ Василіемъ Орнатскимъ такъ описывается личность Голицына и образъ его дъйствій: «овца онъ непотребная, или, лучше сказать, козлище. Хотълъ князь въ мірскихъ своихъ рубищахъ, не имъя сана свыше и дара божественной благодати, дълать дъла, принадлежащія единому архіерею великому, образъ Христа носящаго». Фотій не думаль, однако, наступать ръшительно на Голицына и, по собственнымъ словамъ его, «хотълъ воздвигнуть миръ между іерархомъ и министромъ, опасаясь, чтобы, злъйшій звърь,—не возсталь на мъсто стараго, а ждаль, не будеть ли хоть какого нибудь плода отъ безплодныя смоковницы»

Главнымъ поводомъ къ столкновенію между юрьевскимъ архимандритомъ и министромъ народнаго просвъщенія были тв книги, о которыхъ упоминалось выше. Фотій приписываль имъ религіозное шатаніе въ тогдашней православной паствъ, и указывая на ихъ появленія, онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ (отъ 22-го сентября 1822 г.) замъчалъ: «хотять, чтобъ вода въ котлахъ не кипъла, но котлы на огнъ держать и более дровь кладуть подь оные и разжигають огонь». Позднее, въ укорительномъ письме своемъ къ князю Голицыну (отъ 22-го апръля 1824 г.) Фотій писаль: «тьма элодъйскихъ книгъ можеть-ли и святую душу не смущать»? Если появлявшіяся въ то время религіозно-мистическія книги, дъйствительно представлявшія множество бредней, были пагубны, то все же ни Фотію, ни его единомышленникамъ не приходило на умъ отразить вредное вліяніе такихъ книгъ тъмъ же оружіемъ, т. е. составленіемъ и изданіемъ опроверженій противь ихъ. Партія, на сторон' которой быль Фотій, думала подавить религіозное броженіе умовъ цензурными строгостями, но забывала, что книги въ родъ книгъ, изданныхъ Станевичемъ, Ястребцовымъ и Госнеромъ, являлись и распродавались быстро потому именно, что въ нихъ была

питребность и что секты и религосныя общества, уклонивтіяся стъ православнаго ученія, предтествовали падалнію жихъ «заовредныхъ» книгь, возникая и развиваясь помимо ихъ вліянія. Иноземно-религіозныя пропаганды шли весьма усифиино и безъ книгъ. Въ ту пору два католическихъ свяить южной Германіи, Госперъ и Линдаь, не ототъ католичества, проповъдывали въ Петербургъ что-то вы родъ мистического протестантизма. Изъ Линдиь ораторствоваль въ мальтійской церкви (въ нажескомъ морпусть), а Госнеръ въ екатерининской (на Невскомъ проспекті). Православные толпою ходили ихъ слушать, въ особенности изъ служащихъ, дълая это, какъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ» покойный Гречъ---въ угоду князю Голицыну. Понятно поэтому, что князь Голицынъ долженъ быль сділаться главною цілью для нападенія со стороны партіи, желавшей, отчасти по внутреннему убъжденію, а отчасти изъ-за личныхъ видовъ и разсчетовъ, отстаивать неприкосновенность ученія православной церкви. «Не одни Фотіи-какъ справедливо замітиль издатель записокь этого монаха («Русск. Арх.» 1868 г., стр. 1403), — но и вообще люди треявато благочестія имёли право относиться съ улыбкою недов'їрія, а иногда и съ чувствомъ негодованія къ нъкоторымъ дъйстиямъ такъ называемыхъ библистовъ, напримірт, къ річамъ княвя Голицына. Съ своей стороны, Фотій (Чтенія нъ общестив любителей духовнаго просвещенія за 1нин г.) такими словами описываеть эту пору: «противъ прапославія явно была брань словомъ, дёломъ, писаніемъ и ичикими образами и готовили враги новую, какую-то библейскую религію внести, сийсь вёры сдёлать, а православную въру Христову искоренить».

# VIII.

По смерти с.-петербургского митрополита Миханла, мёсто отномиль ('срефинь, который виёстё съ митрополіей преемстичналь и иражду стоего предшественника къ Голицыну. Новый митрополить повель рёшительную борьбу съ министроит и къ участію въ ней быль призвань Фотій.

«Въ теченіе великаго поста (1822 г.) — пишеть Фотій — слышно было, что Господь явно началь сокрушать чрезъ своихъ вёрныхъ силы сильныхъ ересеначальниковъ и ересеначальницъ; столпы вражіи шатаются, суевёріе трепещетъ. Приходить св. Пасха и вызывается, сверхъ чаянія, старый ратоборецъ Фотій на подвигъ; присылается ему колесница въ даръ и на день Пасхи присылается крестъ самый драгій на персяхъ носить; также присылается ему сумма значительная, дабы явился немедленно въ Петербургъ, отъ коего прежде быль изгнанъ безславно».

Разсказывая о своемъ приглашеніи въ Петербургъ, Фотій придаеть этому событію чрезвычайную важность. По словамъ его, когда митрополить Серафимъ совътовался о вызовъ Фотія въ столицу, викарій митрополита сказаль, что Фотію можно дать благословеніе на пріъздъ въ столицу; «но что тогда сбудется сіе: и потрясется весь градъ св. Петра отъ него».

28-го апръля 1822 года прівхаль Фотій въ Петербургъ.

«Ежедневно — разсказываеть самь о себъ составитель «Записокъ» — авва Фотій быль званъ то къ тъмъ, то къ другимъ лицамъ на бесъду о Господъ, о церкви, о въръ, о спасеніи души. На бесъду же сбирались знатные и ученые бояре и боярыни. Бесъда же таковая была болъе всего въ домъ дъвицы Анны, дочери аввы Фотія, боярыни Дарьи Державиной, иногда въ Таврическомъ дворцъ». Ознакомившись съ поучительными писаніями Фотія, легко представить себъ общій смысль и даже форму изложенія его словесныхъ бесъдъ и трудно предполагать, чтобы онъ могли подъйствовать на людей, относящихся здраво къ чужимъ ръчамъ. Но Фотій ораторствоваль въ кругу слушателей и слушательницъ, подготовленныхъ уже къ безграничному уваженію богословскихъ и нравственныхъ поученій его, или лицемърно ему поддакивавшихъ. Преданіе разсказываетъ, что посл'є продолжительныхъ своихъ бесёдъ, сопровождавшихся обёдами, Фотій ложился на диванъ, а присутствовавшія боярыни подходили цъловать у него руки.

Во время этой поъздки Фотія въ Петербургъ, онъ хотъль прежде всего воспользоваться знакомствомъ своимъ съ княземъ Голицынымъ для того, чтобъ «водворить миръ между

зимою 1811 года, склонить «нъкоторыхъ особъ изъ знатнъйшаго дворянства» къ принятію участія въ учрежденіи библейскаго общества въ Москвъ. Война съ Наполеономъ помъшала этому, но темъ не менте, 6-го декабря 1812 года, Пакертону разръшено было образовать общество для изданія книгъ ветхаго и новаго завътовъ, но только для иновърцевъ и притомъ лишь на иностранныхъ языкахъ. При первомъ заявленіи мысли объ изданіи библіи на русскомъ языкъ, православное наше духовенство непріязненно отнеслось къ ней. находя, что чтеніе только священнаго писанія недостаточно безъ ознакомленія съ постановленіями соборовъ и преданіями отцовъ церкви. Между темъ, вопреки этого взгляда, при деятельномъ участіи министерства духовныхъ дёль и народнаго просвъщенія, стали появляться на русскомъ языкъ такія книги, какъ «Таинство креста» и «Побъдная пъснь въры христіанской», колебавшія ученія соборовъ и отцовъ церкви.

Приверженцы православныхъ догматовъ заволновались въ виду появленія подобныхъ книгъ, но особенную между ними бурю подняло слѣдующее обстоятельство:

17-го мая 1817 года происходило въ Лондонъ тринадцатое засъдание тамошняго библейскаго общества. На этомъ засъдани глава секты методистовъ Ричардъ Ватсонъ заявилъ, что въ Россіи религія возстановляется во всей ея чистотъ и что въ греческой церкви открываются въковыя ея заблужденія. Съ точки зрънія англійскаго библейскаго общества это могло казаться върнымъ, такъ какъ въ ту пору не было уже въ Россіи ни одной губерніи, гдъ бы не было заведено библейскаго общества. Кромъ того, особаго рода религіозное настроеніе стало охватывать и другія страны Европы. Такъ, прибывшіе около того времени изъ Германіи колонисты желали поселиться въ Греціи для того только, чтобы, будучи ближе къ Герусалиму, ожидать появленія Мессіи. Секта эта занималась только туманными толкованіями апокалипсиса и не отличалась доброю нравственностію.

Особенно вредило библейскому обществу то, что членами его были преимущественно члены масонскихъ ложъ, распространявшіе свои доктрины подъ прикрытіемъ библейскихъ обществъ. Эти члены издавали въ свётъ сочиненія; считав-

сей есть единственный по своей любви къ святой церкви, парству и ко благу». Когда же, въ концъ бесъды, государь спросилъ Фотія, не имъетъ-ли онъ что особеннаго сказать, намекая на нужды монастыря, то Фотій отвъчалъ отрицательно и началъ «о паче нужномъ самому царю». «Враги церкви святой и царства весьма усиливаются — говорилъ Фотій, — зловъріе, соблазны явно и съ дервостію себя открывають, хотятъ сотворить тайныя злыя общества; вредъ великъ святой церкви Христовой и царству всему, но они не успъютъ, бояться ихъ нечего, надобно дерзость враговъ тайныхъ и явныхъ внутрь самой столицы въ успъхахъ немедленно остановить». Бесъда, какъ передаетъ Фотій, длилась около полутора часа, при чемъ Фотій внушалъ государю, что, «противу тайныхъ враговъ дъйствуя, вдругъ надобно запретить и поступать».

Императоръ «многократно цъловаль благословляющую его руку», и когда Фотій уходиль, «царь паль на кольни передъ Богомъ и, обратясь лицомъ къ Фотію сказаль:

— «Возложи руки твои, отче, на главу мою и сотвори молитву Господню о мнѣ, и прости и разрѣши меня».

«Царь поклонился ему въ ноги и, стоя на колтняхъ, цтловалъ десницу его» \*). Обо всемъ своемъ разговорт съ государемъ Фотій сообщилъ графинт Орловой и Серафиму, но скрылъ многое отъ Голицына, такъ какъ, конечно, если не прямо, то намеками Фотій взводилъ на него обвиненія передъ государемъ.

«Устроивъ ходъ дѣлъ нѣкіихъ и расположивъ къ себѣ сердце князя, какъ важную особу по всѣмъ дѣламъ», Фотій сбирался отъѣхать въ Новгородъ, какъ вдругъ пожелала его видѣть императрица Марія Өеодоровна. Для представленія ей онъ поѣхалъ въ Царское Село и остановился у боярыни Портеръ (рожденная княжна Щербатова). Онъ видѣлся также и съ графинею Ливенъ, и говорилъ съ государынею о Поповѣ,

<sup>\*)</sup> Этому разсказу легко повёрить, если сличить съ нимъ подобный разсказъ англійскаго квакера Греллэ-де-Мобилье («Рус. Стар.» изд. 1874 г., т. ІХ, стр. 14 и 20). Нельзя не принять въ соображеніе, что два эти лица писали свои Записки безъ всякаго между собою соглашенія, но приводимые ими факты до того сходны, что разсказъ квакера и разсказъ Фотія взаимно подтверждають справедливость одинъ другаго.

зимою 1811 года, склонить «нъкоторыхъ особъ изъ знатнъйшаго дворянства» къ принятію участія въ учрежденіи библейскаго общества въ Москвъ. Война съ Наполеономъ помъшала этому, но темъ не менъе, 6-го декабря 1812 года, Пакертону разръшено было образовать общество для изданія книгъ ветхаго и новаго завътовъ, но только для иновърцевъ и притомъ лишь на иностранныхъ языкахъ. При первомъ заявленіи мысли объ изданіи библіи на русскомъ языкъ, православное наше духовенство непріязненно отнеслось къ ней. находя, что чтеніе только священнаго писанія недостаточно безъ ознакомленія съ постановленіями соборовъ и преданіями отцовъ церкви. Между тъмъ, вопреки этого взгляда, при дъятельномъ участіи министерства духовныхъ дёль и народнаго просвещенія, стали появляться на русскомъ языкъ такія книги, какъ «Таинство креста» и «Поб'єдная п'єснь въры христіанской», колебавшія ученія соборовъ и отцовъ церкви.

Приверженцы православныхъ догматовъ заволновались въ виду появленія подобныхъ книгъ, но особенную между ними бурю подняло слѣдующее обстоятельство:

17-го мая 1817 года происходило въ Лондонъ тринадцатое засъданіе тамошняго библейскаго общества. На этомъ засъданіи глава секты методистовъ Ричардъ Ватсонъ ваявилъ. что въ Россіи религія возстановляется во всей ея чистотъ и что въ греческой церкви открываются въковыя ея заблужденія. Съ точки зрѣнія англійскаго библейскаго общества это могло казаться върнымъ, такъ какъ въ ту пору не было уже въ Россіи ни одной губерніи, гдѣ бы не было заведено библейскаго общества. Кромѣ того, особаго рода религіозное настроеніе стало охватывать и другія страны Европы. Такъ, прибывшіе около того времени изъ Германіи колонисты желали поселиться въ Греціи для того только, чтобы, будучи ближе къ Іерусалиму, ожидать появленія Мессіи. Секта эта занималась только туманными толкованіями апокалинсиса и не отличалась доброю нравственностію.

Особенно вредило библейскому обществу то, что членами его были преимущественно члены масонскихъ ложъ, распространявшіе свои доктрины подъ прикрытіемъ библейскихъ обществъ. Эти члены издавали въ свътъ сочиненія, считав-

Свиданіе это произошло 25-го апръля 1824 года; Голицынъ попросиль благословенія у Фотія, а Фотій, прежде чёмь благословить его, сказаль князю: «въ книгъ «Таинство Креста», подъ надзоромъ твоимъ, напечатано: духовенство есть звърь, т. е. антихристовъ помощникъ, а я, Фотій, изъ числа духовенства, іерей Божій, то благословить тебя не хочу, да и тебъ не нужно то».

- Неужели же за сіе одно? спросиль Голицынь.
- «И за покровительство секть, лжепророковъ, и за участіе въ возмущеніи противъ церкви съ Госнеромъ, и вотъ на нихъ съ тобою сбудутся слова Іереміи, сказалъ Фотій, указывая на 23-ю главу его пророчествъ. Прочти и покайся», добавиль Фотій.
- «Не хочу читать, не хочу слышать твоей правды!» закричаль Голицынь, и съ этими словами побъжаль отъ Фотія, который вслёдъ пугнуль его адскими муками.

Насколько достовъренъ весь этотъ разсказъ, передаваемый самимъ Фотіемъ, ръшить трудно, но существенная его часть, т. е. убъжденія Фотія и отказъ Голицына—сдълать государю докладъ въ смыслъ, предлагавшемся Фотіемъ, едвали подлежать сомнънію. Нельзя не принять въ соображеніе, что Голицынъ, какъ ловкій царедворецъ, близкій къ императору во дни его молодости, поддерживалъ настроеніе государя, скорбъвшаго въ европейскихъ салонахъ о невозможности ввести въ Россіи конституціонныя учрежденія и дававшаго полную волю самовластію Аракчеева, а также заботившагося о томъ, чтобъ подавлять въ Европъ всъ признаки либеральнаго движенія, смотря съ участіемъ на мистическирелигіозное движеніе въ своемъ собственномъ государствъ. Голицыну, близкому къ государю во дни ихъ общей юности, теперь было уже поздно начать вторить Фотію, такъ какъ въ этомъ случат онъ, князь Голицынъ, впадалъ бы въ ртзкое противоръчіе со встмъ, что высказывалось государю прежде...

Послъднее, описанное здъсь свиданіе Фотія съ Голицынымъ происходило 25-го апръля 1824 года, а между тъмъ еще ранбе, 12-го апръля того же года, Фотій вручинь государю записку, въ которой писалъ: «въ наше время во многихъ книгахъ сказуется и многими обществами и частными людьми возвъщается о какой-то новой религіи, аки бы предоставляемой для послёднихь времень. Сія религія пропов'єдуєтся въ разныхь видахъ, то подъ видомъ Новаго Сіона, то новаго ученія, то пришествія Христова въ дух'є какого-то обновленія, и аки бы тысячел'єтняго Христова царствованія и новой истины. Все это, только въ разныхъ видахъ, отступленіе отъ в'єры Божіей, Христовой и апостольской».

Другая записка, поданная Фотіемъ государю 29-го апръля того же года, следовательно, после окончательнаго его разрыва съ Голицынымъ, прямо уже направлена противъ непокорствовавшаго передъ Фотіемъ министра. Записка эта служить какъ бы дополненіемъ предшествовавшей ей бесъды Фотія съ министромъ. «На вопросъ твой, какъ бы остановить революцію—писаль Фотій—молимся Господу Богу и воть что открыто, только дёлать немедленно. Способъ весь планъ уничтожить тихо и счастливо есть таковъ: 1) министерство духовныхъ дъль уничтожить, а другія два отнять у извъстной особы; 2) библейское общество уничтожить подъ твмъ предлогомъ, что уже много напечатано библій и онъ теперь не нужны; 3) синоду быть по прежнему и надзирать при случаяхъ за просвъщеніемъ, не бываеть ли гдъ чего противнаго власти и въръ; 4) Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Феслера выгнать и методистовъ выгнать, хотя главныхъ. Провидение Божіе теперь ничего делать более не открыло», добавляль Фотій, — но за то исполненіемъ приведенныхъ выше 4 пунктовъ Фотій об'єщаль «поб'єду надъ Наполеономъ духовнымъ въ три минуты, одною чертою пера».

Еще болье характеромъ ожесточеннаго доноса отличается дальныймая часть той же самой записки Фотія. Здысь онъ, между прочимъ, пишетъ: «общество иллюминатовъ всячески старается къ 1836 году сдылать приготовленіе, аки бы къ учрежденію единаго царства Христова, ибо въ 1836 году, по ихъ замыслу, всы царства, религіи, гражданскіе законы и всякое устройство должны быть уничтожены и должна начаться новая религія, новое одно царство, столица котораго Іерусалимъ. Общество преобразователей, именующее себя церковью филадельфійскою, т. е. братолюбивою, имыетъ своимъ агентомъ въ Россіи Кошелева; онъ глава всыхъ злыхъ направленій въ церкви и государствы. Онъ увлекъ Голицына, прельстить его подъ видомъ набожности все дылать къ

ниспроверженію самодержавія и въры, и чтобъ духовенство не мъшало-введеню министерства духовныхъ дълъ. Все противное церкви вводилось и духовенство не смъло сказать. Для смъщенія всъхъ религій, министру подчинены всъ религіи, даже жидовская и магометанская. Чтобъ смъшать религіи съ ложнымъ просвъщеніемъ и просвъщеніе съ ложною религіею и чрезь то исказить и религію и просвъщеніе, и чего нельзя достигнуть чрезъ религію, того достигнуть чрезъ просвъщеніе — министерство духовныхъ дълъ соединяется съ министерствомъ народнаго просвъщенія въ одномъ лицъ. Издаются книги, проникнутыя духомъ методистовъ. Голицынъ, какъ министръ духовныхъ дълъ, разсылаеть ихъ ко встмъ важнымъ духовнымъ лицамъ и во вст духовныя учебныя заведенія, а какъ министръ народнаго просвъщенія, къ попечителямь и во всъ свътскія учебныя заведенія. А дабы почтовое управленіе не выдало какой-либо тайны сношеній или не воспрепятствовало бы распространенію книгь, тоть же министрь береть на себя и управленіе почтовою частью. Попечителями назначены единомышленники: Руничъ, Оболенскій, Карнтевъ (въ Харьковт)». Далъе, какъ на сообщниковъ князя Голицына, Фотій указываеть на Тургенева, Попова и Фока, и относить къ злоумышленнымъ дъйствіямъ князя: вызовъ Феслера, покровительство Лабзину, Татариновой, Криденеръ, Линдлю и Петерсону, упоминая, что какой-то попъ-еретикъ живеть у Л. Т. І. и составляеть ложное пророчество, которое поправляеть Кошелевь. Въ заключение, Фотій обращаеть внимание государя на то, что «дъйствія вла постваются на Дону, въ Сарептъ, Саратовъ, Воронежъ, Тамбовъ, Астрахани и другихъ мъстахъ, что этому способствують типографія и цензура, лично виновными оказываются Гречъ (типографщикъ) и Тимковскій (цензоръ) и что «Слово Божіе продается въ «аптекахъ».

Подкопы Фотія подъ Голицына, впрочемъ не единоличные, но въ союзѣ съ митрополитомъ Серафимомъ, не остались безъ послѣдствій, такъ какъ 15-го мая 1824 года министерство духовныхъ дѣлъ было упразднено.

Съ этимъ вожделѣннымъ событіемъ Фотій еще 13-го мая 1824 года поздравилъ преемника князя Голицына—адмирала.

Фотій сильно возстаеть противь Александра Ивановича Тургенева, управлявшаго тогда канцеляріею министра духовныхъ дёлъ и народнаго просвещения. Письмо это замечательно въ томъ отношеніи, что оно рисуетъ взглядъ Фотія на его религіозныхъ противниковъ. «Пишешь ты, —такъ начинаеть свое письмо Фотій, — что съ сестрой видели известнаго тебъ человъка и разговоры вы съ нимъ имъли, что онъ крайне не любить духовенство и не уважаеть потому, что они не Фенелоны и что онъ крайне гордъ и на свой умъ надъется. Спасися отъ него, чадо! Вотъ видишь-ли съ какими въры явными врагами отецъ твой брань ведеть за церковь и за спасеніе многихъ. А что онъ ненавидить насъ, духовныхъ, т. е. освященныхъ божественною благодатію свыше, насъ, преемниковъ апостольскихъ, -- то потому, что онъ явный врагъ всего духовнаго, божьяго, слушалъ лжеапостоловъ, слугъ демонскихъ, невърныхъ, потому, что истый масонъ». Спрашивая затыть Державину, знаеть ли она, кто быль Фенелонъ? Фотій отвъчаеть, что Фенелонъ быль масонъ, какъ видно изъ его сочиненій «мистическихъ и женоподобныхъ». Послѣ того Фотій задается вопросомъ: «гдѣ гордый Лабзинъ, отець и іерархъ сектаторамь? Яко трава, яко прахъ погибе», говорить Фотій, добавляя, что то же будеть и дъткамъ его нечестивымъ и буйнымъ. Далъе Фотій сравниваетъ Тургенева съ комаромъ, «котораго можетъ убить песъ трясеніемъ ушей, а человъкъ--- изловивъ. Много мнъ--- заключаетъ Фотій--- над-менный комаръ, Бога ради, пакости надълалъ». По всей въроятности, здъсь подразумъвается удаленіе Фотія изъ Петербурга въ Деревяницкій монастырь при содбиствіи Тургенева.

Что касается отношеній Фотія къ главному и самому сильному представителю тёхъ, противъ которыхъ онъ велъ брань, то мы уже видёли, что князь Голицынъ съ своей стороны заискиваль расположенія Фотія при посредстві Орловой и, вітроятно, діталь это въ силу тіть соображеній, о которыхъ мы упоминали выше. Между тіть въ качестві министра духовныхъ діть Голицынъ вооружаль противъ себя православное духовенство. Говорили, что онъ унижаль митрополита Михаила своими съ нимъ столкновеніями въ синодіть. Съ своей стороны, Михаиль доносиль государю, бывшему на конгрессів въ Лайбахів, объ опасностяхъ, которымъ под-

вергается православная церковь отъ «слѣпотствующаго министра».

По смерти Михаила на с.-петербургскую митрополію назначень быль Серафимь, и онъ-то собственно повель рѣшительную борьбу съ княземъ Голицинымъ, получая совѣты подкрѣпленія и одобренія отъ Аракчеева, Орловой и Фотія.

Въ «Запискахъ Фотія», писанныхъ подъ диктовку его отъ третьяго лица, священникомъ Василіемъ Орнатскимъ такъ описывается личность Голицына и образъ его дъйствій: «овца онъ непотребная, или, лучше сказать, козлище. Хотълъ князь въ мірскихъ своихъ рубищахъ, не имъя сана свыше и дара божественной благодати, дълать дъла, принадлежащія единому архіерею великому, образъ Христа носящаго». Фотій не думаль, однако, наступать ръшительно на Голицына и, по собственнымъ словамъ его, «хотълъ воздвигнуть миръ между іерархомъ и министромъ, опасаясь, чтобы, злъйшій звърь,—не возсталь на мъсто стараго, а ждаль, не будеть ли хоть какого нибудь плода отъ безплодныя смоковницы»

Главнымъ поводомъ къ столкновенію между юрьевскимъ архимандритомъ и министромъ народнаго просвъщенія были тъ книги, о которыхъ упоминалось выше. Фотій приписываль имъ религіозное шатаніе въ тогдашней православной паствъ, и указывая на ихъ появленія, онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ (отъ 22-го сентября 1822 г.) замъчалъ: «хотять, чтобъ вода въ котлахъ не кипъла, но котлы на огнъ держать и более дровь кладуть подь оные и разжигають огонь». Позднее, въ укорительномъ письме своемъ къ князю Голицыну (отъ 22-го апръля 1824 г.) Фотій писаль: «тьма элодъйскихъ книгъ можетъ-ли и святую душу не смущать»? Если появлявшіяся въ то время религіозно-мистическія книги, дъйствительно представлявшія множество бредней, были пагубны, то все же ни Фотію, ни его единомышленникамъ не приходило на умъ отразить вредное вліяніе такихъ книгъ тъмъ же оружіемъ, т. е. составленіемъ и изданіемъ опроверженій противь ихъ. Партія, на сторонъ которой быль Фотій, думала подавить религіозное броженіе умовъ цензурными строгостями, но забывала, что книги въ родъ книгъ, изданныхъ Станевичемъ, Ястребцовымъ и Госнеромъ, являлись и распродавались быстро потому именно, что въ нихъ была

потребность и что секты и религіозныя общества, уклонявтіяся отъ православнаго ученія, предшествовали изданію этихъ «зловредныхъ» книгъ, возникая и развиваясь помимо ихъ вліянія. Иноземно-религіозныя пропаганды шли весьма успъшно и безъ книгъ. Въ ту пору два католическихъ священника изъ южной Германіи, Госнеръ и Линдль, не отрекшись отъ католичества, проповъдывали въ Петербургъ что-то въ родъ мистическаго протестантизма. Изъ нихъ Линдль ораторствоваль въ мальтійской церкви (въ нажескомъ корпусѣ), а Госнеръ въ екатерининской (на Невскомъ проспектъ). Православные толпою ходили ихъ слушать, въ особенности изъ служащихъ, дёлая это, какъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ» покойный Гречъ—въ угоду князю Голицыну. Понятно поэтому, что князь Голицынъ долженъ быль сдёлаться главною цёлью для нападенія со стороны партіи, желавшей, отчасти по внутреннему убъжденію, а отчасти изъ-за личныхъ видовъ и разсчетовъ, отстаивать неприкосновенность ученія православной церкви. «Не одни Фотіи—какъ справедливо зам'втиль издатель записокъ этого монаха («Русск. Арх.» 1868 г., стр. 1403), — но и вообще люди трезваго благочестія имъли право относиться съ улыбкою недовърія, а иногда и съ чувствомъ негодованія къ нъкоторымъ дъйствіямъ такъ называемыхъ библистовъ, напримъръ, къ ръчамъ князя Голицына. Съ своей стороны, Фотій (Чтенія въ обществъ любителей духовнаго просвъщенія за 1868 г.) такими словами описываетъ эту пору: «противъ православія явно была брань словомъ, діломъ, писаніемъ и всякими образами и готовили враги новую, какую-то библейскую религію ввести, смёсь вёры сдёлать, а православную въру Христову искоренить».

## VIII.

По смерти с.-петербургскаго митрополита Михаила, мъсто его заняль Серафимъ, который вмъстъ съ митрополіей преемствоваль и вражду своего предшественника къ Голицыну. Новый митрополить повель ръшительную борьбу съ министромъ и къ участію въ ней быль призванъ Фотій.

«Въ теченіе великаго поста (1822 г.) — пишеть Фотій — слышно было, что Господь явно началь сокрушать чрезъ своихъ вёрныхъ силы сильныхъ ересеначальниковъ и ересеначальниць; столпы вражіи шатаются, суевёріе трепещеть. Приходить св. Пасха и вызывается, сверхъ чаянія, старый ратоборець Фотій на подвигъ; присылается ему колесница въ даръ и на день Пасхи присылается крестъ самый драгій на персяхъ носить; также присылается ему сумма значительная, дабы явился немедленно въ Петербургъ, отъ коего прежде быль изгнанъ безславно».

Разсказывая о своемъ приглашеніи въ Петербургъ, Фотій придаеть этому событію чрезвычайную важность. По словамъ его, когда митрополить Серафимъ совътовался о вызовъ Фотія въ столицу, викарій митрополита сказаль, что Фотію можно дать благословеніе на пріъздъ въ столицу; «но что тогда сбудется сіе: и потрясется весь градъ св. Петра отъ него».

28-го апръля 1822 года прівхаль Фотій въ Петербургь.

«Ежедневно — разсказываеть самь о себъ составитель «Записокъ» — авва Фотій быль ввань то къ темь, то къ другимъ лицамъ на бесъду о Господъ, о церкви, о въръ, о спасеніи души. На бестду же сбирались знатные и ученые бояре и боярыни. Бесъда же таковая была болъе всего въ домъ дъвицы Анны, дочери аввы Фотія, боярыни Дарьи Державиной, иногда въ Таврическомъ дворцъ». Ознакомившись съ поучительными писаніями Фотія, легко представить себъ общій смысль и даже форму изложенія его словесныхъ бесъдъ и трудно предполагать, чтобы онъ могли подъйствовать на людей, относящихся здраво къ чужимъ ръчамъ. Но Фотій ораторствоваль въ кругу слушателей и слушательницъ, подготовленныхъ уже къ безграничному уваженію богословскихъ и нравственныхъ поученій его, или лицем врно ему поддакивавшихъ. Преданіе разсказываетъ, что послѣ продолжительныхъ своихъ бесъдъ, сопровождавшихся Фотій ложился на диванъ, а присутствовавшія боярыни подходили цъловать у него руки.

Во время этой поъздки Фотія въ Петербургъ, онъ хотъль прежде всего воспользоваться знакомствомъ своимъ съ княземъ Голицынымъ для того, чтобъ «водворить миръ между

іерархомъ и министромъ». Голицынъ, съ своей стороны, первый пригласилъ къ себъ Фотія; Фотій посътиль его, послъчего они стали часто видъться у графини Орловой и бесъды ихъ длились часовъ по девяти сряду. «Дъвица и князь — пишеть Фотій—возгарались любовью къ Фотію. Князь былърадъ сдълать все, что Фотій внушаеть, а Фотій старался помирить его съ митрополитомъ».

Около этого времени императоръ Александръ Павловичъ возвратился въ Петербургъ изъ своего заграничнаго путеществія. Голицынъ вызвался представить Фотія государю, но Фотій долго отказывался отъ этой чести. Наконецъ, вопросъ этотъ былъ рѣшенъ положительно и 5-го іюля 1822 года было назначено представленіе Фотія императору. «Митрополить старался его наставить, какъ и что говорить съ государемъ, тоже дѣлалъ и Голицынъ, но Фотій отказывался отъ ихъ наставленій».

Обстоятельство это показываеть, что и іерархъ, и министръ, каждый въ свою очередь, выбирали Фотія орудіемъ своихъ замысловъ и что каждый изъ нихъ разсчитываль на то впечативніе, какое должны будуть произвести на государя, при его религіозно-мистическомъ настроеніи, туманносмѣлыя рѣчи явившагося передъ нимъ монаха, о которомъ, конечно, была уже пущена предварительная въ пользу его молва. Очень, однако, естественно, что наставленія, дѣлаемыя Фотію съ одной стороны митрополитомъ Серафимомъ, а съдругой Голицынымъ, по своему разногласію, должны были чрезвычайно путать Фотія, почему онъ весьма благоразумно отказывался слѣдовать и тѣмъ и другимъ.

Фотій побхаль во дворець «на коняхь дівицы Анны», и войдя туда, «осіняль крестнымь знаменіемь себя и во всі стороны и проходы, помышляя, что толпы здісь живуть и дійствують силь вражіихь, но что оні сейчась избітнуть, видя крестное знаменіе».

Подробности свиданія Фотія съ императоромъ Александромъ описаны и напечатаны въ извлеченіи изъ его «Записокъ» («Русск. Арх.»).

Во время этого свиданія Фотій «видѣлъ, что царь весь прилѣпился къ услышанію слова изъ устъ его». Сперва началась рѣчь о Серафимѣ и Фотій внушалъ, что «пастырь

сей есть единственный по своей любви къ святой церкви, царству и ко благу». Когда же, въ концъ бесъды, государь спросилъ Фотія, не имъетъ-ли онъ что особеннаго сказать, намекая на нужды монастыря, то Фотій отвъчалъ отрицательно и началъ «о паче нужномъ самому царю». «Враги церкви святой и царства весьма усиливаются — говориль Фотій, — зловъріе, соблазны явно и съ дерзостію себя открывають, хотять сотворить тайныя злыя общества; вредъ великъ святой церкви Христовой и царству всему, но они не успъють, бояться ихъ нечего, надобно дерзость враговъ тайныхъ и явныхъ внутрь самой столицы въ успъхахъ немедленно остановить». Бесъда, какъ передаетъ Фотій, длилась около полутора часа, при чемъ Фотій внушалъ государю, что, «противу тайныхъ враговъ дъйствуя, вдругъ надобно запретить и поступать».

Императоръ «многократно цёловаль благословляющую его руку», и когда Фотій уходиль, «царь паль на колёни передъ Богомъ и, обратясь лицомъ къ Фотію сказаль:

— «Возложи руки твои, отче, на главу мою и сотвори молитву Господню о мнѣ, и прости и разрѣши меня».

«Царь поклонился ему въ ноги и, стоя на колёняхъ, цёловалъ десницу его» \*). Обо всемъ своемъ разговорё съ государемъ Фотій сообщилъ графинё Орловой и Серафиму, но скрылъ многое отъ Голицына, такъ какъ, конечно, если не прямо, то намеками Фотій взводилъ на него обвиненія передъ государемъ.

«Устроивъ ходъ дѣлъ нѣкіихъ и расположивъ къ себѣ сердце князя, какъ важную особу по всѣмъ дѣламъ», Фотій сбирался отъѣхать въ Новгородъ, какъ вдругъ пожелала его видѣть императрица Марія Өеодоровна. Для представленія ей онъ поѣхалъ въ Царское Село и остановился у боярыни Портеръ (рожденная княжна Щербатова). Онъ видѣлся также и съ графинею Ливенъ, и говорилъ съ государынею о Поповѣ,

<sup>\*)</sup> Этому разсказу легко повёрить, если сличить съ нимъ подобный разсказъ англійскаго квакера Греллэ-де-Мобилье («Рус. Стар.» изд. 1874 г., т. ІХ, стр. 14 и 20). Нельзя не принять въ соображеніе, что два эти лица писали свои Записки безъ всякаго между собою соглашенія, но приводимые ими факты до того сходны, что разсказъ квакера и разсказъ Фотія взаимно подтверждають справедливость одинъ другаго.

Тургеневъ, Руничъ, Кошелевъ. «Царица—по словамъ Фотія имъла въ сіе время великую ненависть къ врагамъ за ихъ противозаконныя дъйствія по всъмъ частямъ учебныхъ заведеній, но Фотій, какъ бы поручась за князя, со всею силою и любовью стоялъ, говорилъ смъло, что онъ будетъ полезенъ, что онъ не совсъмъ виноватъ, а его окружающіе всъ пакости дълаютъ. Сіе представленіе—заключаетъ Фотій—много дъйствовало въ пользу митрополита и во вредъ противныхъ партій».

Несмотря на вражду Голицына съ митрополитомъ Серафимомъ, Фотій сохранялъ, по наружности, пріязненныя отношенія къ князю и хотѣлъ воспользоваться ими сперва для примиренія іерарха и министра, а потомъ для подчиненія этого послѣдняго своему вліянію.

До какой степени Фотій считаль себя вправѣ подчинить себѣ Голицына, это видно изъ письма его къ князю («Русск. Арх.» 1870 г., столб. 1159), въ которомъ онъ писаль: «Знай, что я, по власти, мнѣ данной, твой наставникъ и отецъ, а ты мнѣ сынъ; я—Божій слуга, подыми же ты руки на меня и узришь, что или земля пожретъ васъ вскорѣ, или гнѣвъ Божій вѣчно постигнетъ васъ!...»

Въ теченіе двухъ лѣтъ Фотій увѣщевалъ по своему Голицына отстать отъ его заблужденій. 23-го апрѣля 1824 года, на другой день послѣ полученія княземъ Голицынымъ письма, изъ котораго мы привели теперь выписку, князь посѣтилъ Фотія, который началъ говорить ему: «умоляю тебя, Господа ради, останови ты книги, кои въ теченіе твоего министерства изданы противъ церкви, власти царской и всякой святыни, въ коихъ ясно возвѣщается революція, или доложи ты помазаннику Божію!»

Голицынъ отвъчалъ: «что мнъ теперь дълать, всъ университеты и учебныя заведенія сформированы уже для революціи».

Фотій замітиль, что Голицынь можеть поправить это, какь оберь-прокурорь и министрь народнаго просвіщенія.

Голицынъ отвѣчалъ: «не я, а государь виноватъ; онъ, будучи такого же духа, желалъ сего».

Послъ этого Фотій ръшился не видъться съ княземъ Голицынымъ, который, однако, самъ напросился на свиданіе съ нимъ. Свиданіе это произошло 25-го апрыля 1824 года; Голицынъ попросиль благословенія у Фотія, а Фотій, прежде чыть благословить его, сказаль князю: «въ книгы «Таинство Креста», подъ надворомъ твоимъ, напечатано: духовенство есть звырь, т. е. антихристовъ помощникъ, а я, Фотій, изъ числа духовенства, іерей Божій, то благословить тебя не хочу, да и тебы не нужно то».

- Неужели же за сіе одно? спросиль Голицынь.
- «И за покровительство секть, лжепророковь, и за участіе въ возмущеніи противъ церкви съ Госнеромь, и воть на нихъ съ тобою сбудутся слова Іереміи, сказаль Фотій, указывая на 23-ю главу его пророчествъ. Прочти и покайся», добавиль Фотій.
- «Не хочу читать, не хочу слышать твоей правды!» закричаль Голицынь, и съ этими словами побъжаль отъ Фотія, который вслёдь пугнуль его адскими муками.

Насколько достовъренъ весь этотъ разсказъ, передаваемый самимъ Фотіемъ, ръшить трудно, но существенная его часть, т. е. убъжденія Фотія и отказъ Голицына—сдълать государю докладъ въ смыслъ, предлагавшемся Фотіемъ, едвали подлежать сомнънію. Нельзя не принять въ соображеніе, что Голицынъ, какъ ловкій царедворецъ, близкій къ императору во дни его молодости, поддерживалъ настроеніе государя, скорбъвшаго въ европейскихъ салонахъ о невозможности ввести въ Россіи конституціонныя учрежденія и дававшаго полную волю самовластію Аракчеева, а также заботившагося о томъ, чтобъ подавлять въ Европъ всъ признаки либеральнаго движенія, смотря съ участіемъ на мистическирелигіозное движеніе въ своемъ собственномъ государствъ. Голицыну, близкому къ государю во дни ихъ общей юности, теперь было уже поздно начать вторить Фотію, такъ какъ въ этомъ случат онъ, князь Голицынъ, впадалъ бы въ ртзкое противоръчіе со встмъ, что высказывалось государю прежде...

Последнее, описанное здёсь свиданіе Фотія съ Голицынымъ происходило 25-го апрёля 1824 года, а между тёмъ еще ранее, 12-го апрёля того же года, Фотій вручиль государю записку, въ которой писаль: «въ наше время во многихъ книгахъ сказуется и многими обществами и частными людьми возвещается о какой-то новой религіи, аки бы предоставляемой для послёднихь времень. Сія религія пропов'єдуется въ разныхъ видахъ, то подъ видомъ Новаго Сіона,
то новаго ученія, то пришествія Христова въ дух'є какого-то
обновленія, и аки бы тысячел'єтняго Христова царствованія
и новой истины. Все это, только въ разныхъ видахъ, отступленіе отъ в'єры Божіей, Христовой и апостольской».

Другая записка, поданная Фотіемъ государю 29-го апръля того же года, следовательно, после окончательнаго его разрыва съ Голицынымъ, прямо уже направлена противъ непокорствовавшаго передъ Фотіемъ министра. Записка эта служить какъ бы дополненіемъ предшествовавшей ей бесъды Фотія съ министромъ. «На вопросъ твой, какъ бы остановить революцію — писаль Фотій — молимся Господу Богу и воть что открыто, только дълать немедленно. Способъ весь планъ уничтожить тихо и счастливо есть таковъ: 1) министерство духовныхъ дъль уничтожить, а другія два отнять у извъстной особы; 2) библейское общество уничтожить подъ тъмъ предлогомъ, что уже много напечатано библій и онъ теперь не нужны; 3) синоду быть по прежнему и надзирать при случаяхъ за просвъщеніемъ, не бываеть ли гдъ чего противнаго власти и въръ; 4) Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Феслера выгнать и методистовъ выгнать, хотя главныхъ. Провиденіе Божіе теперь ничего делать более не открыло», добавляль Фотій, — но за то исполненіемъ приведенныхъ выше 4 пунктовъ Фотій об'єщаль «поб'єду надъ Наполеономъ духовнымъ въ три минуты, одною чертою пера».

Еще болье характеромъ ожесточеннаго доноса отличается дальныйшая часть той же самой записки Фотія. Здысь онъ, между прочимъ, пишетъ: «общество иллюминатовъ всячески старается къ 1836 году сдылать приготовленіе, аки бы къ учрежденію единаго царства Христова, ибо въ 1836 году, по ихъ замыслу, всы царства, религіи, гражданскіе законы и всякое устройство должны быть уничтожены и должна начаться новая религія, новое одно царство, столица котораго Іерусалимъ. Общество преобразователей, именующее себя церковью филадельфійскою, т. е. братолюбивою, имыетъ своимъ агентомъ въ Россіи Кошелева; онъ глава всыхъ злыхъ направленій въ церкви и государствы. Онъ увлекъ Голицына, прельстиль его подъ видомъ набожности все дылать къ

ниспроверженію самодержавія и въры, и чтобъ духовенство не мъшало-введенію министерства духовныхъ дъль. Все противное церкви вводилось и духовенство не смъло ничегосказать. Для сметенія всехь религій, министру подчинены всъ религіи, даже жидовская и магометанская. Чтобъ смъшать религіи съ ложнымъ просвъщеніемъ и просвъщеніе съ ложною религіею и чрезь то исказить и религію и просвъщеніе, и чего нельзя достигнуть чрезъ религію, того достигнуть чрезъ просвъщение — министерство духовныхъ дълъ соединяется съ министерствомъ народнаго просвъщенія въ одномъ лицъ. Издаются книги, проникнутыя духомъ методистовъ. Голицынъ, какъ министръ духовныхъ дълъ, разсылаеть ихъ ко встмъ важнымъ духовнымъ лицамъ и во всъ духовныя учебныя заведенія, а какъ министръ народнаго просвъщенія, къ попечителямъ и во всъ свътскія учебныя заведенія. А дабы почтовое управленіе не выдало какой-либо тайны сношеній или не воспрепятствовало бы распространенію книгь, тоть же министрь береть на себя и управленіе почтовою частью. Попечителями назначены единомышленники: Руничъ, Оболенскій, Карнѣевъ (въ Харьковѣ)». Далбе, какъ на сообщниковъ князя Голицына, Фотій указываеть на Тургенева, Попова и Фока, и относить къ злоумышленнымъ дъйствіямъ князя: вызовъ Феслера, покровительство Лабзину, Татариновой, Криденеръ, Линдлю и Петерсону, упоминая, что какой-то попъ-еретикъ живеть у Л. Т. I. и составляеть ложное пророчество, которое поправляеть Кошелевь. Въ заключение, Фотій обращаеть внимание государя на то, что «дъйствія зла постваются на Дону, въ Сарептъ, Саратовъ, Воронежъ, Тамбовъ, Астрахани и другихъ мъстахъ, что этому способствують типографія и цензура, лично виновными оказываются Гречъ (типографщикъ) и Тимковскій (цензоръ) и что «Слово Божіе продается въ «аптекахъ».

Подкопы Фотія подъ Голицына, впрочемъ не единоличные, но въ союзѣ съ митрополитомъ Серафимомъ, не остались безъ послѣдствій, такъ какъ 15-го мая 1824 года министерство духовныхъ дѣлъ было упразднено.

Съ этимъ вожделъннымъ событіемъ Фотій еще 13-го мая 1824 года поздравилъ преемника князя Голицына—адмирала.

Шишкова: «Радуйся, брать возлюбленный во Христв, новый россійскій Лактанцій!»

из выбри рыси. Истана в премудрую, острую, и священия и умо впологію противу врага церкви, отечества, и хитраго выбри рыси.

«Радуйся! Господь съ тобою. Твой о Господъ рабъ убогій Фотій» \*).

По этому же случаю Фотій, 20-го августа 1824 года, шисаль симоновскому архимандриту Герасиму: «порадуйся, старче преподобный! Нечестіе пресъклось, армія богохульная діавола паде, ересей и расколовь языкь онъмъль, общества всё богопротивныя, яко же адь, сокрушились; министръ нашъ (намекь на уничтоженіе министерства духовныхь дёль) одинъ Господь Іисусь Христось во славу Бога Отца». Приписка къ этому письму сдёлана слёдующая: «молися объ А. А. Аракчеевё, онъ явился, рабъ Божій, за св. вёру и церковь, яко Георгій Побёдоносець. Спаси его Господи!»

Съ уничтоженіемъ министерства духовныхъ дёлъ, казавшагося главнымъ горниломъ зловредныхъ религіозныхъ и политическихъ идей, противникамъ Голицына оставалось еще справиться съ обществами, устроенными на религіозныхъ основаніяхъ; съ этою цёлью митрополитъ Серафимъ, 28-го декабря 1824 года, писалъ императору Александру: «воспрети указомъ собираться такъ называемымъ духовнымъ обществамъ по домамъ, дабы священные обряды богослуженія не совершались святотатственно мірянами внё церкви». Просьба митрополита и личныя его представленія государю—при чемъ Фотій оказывалъ митрополиту нравственную поддержку своими совётами и внушеніями — подёйствовали на императора Александра Павловича и противъ религіозныхъ обществъ стали принимать репрессивныя мёры.

Митрополить Серафимъ признаваль заслуги Фотія передъ православною церковью въ дѣлѣ низложенія ереси князя Голицына, а также въ дѣлѣ закрытія духовныхъ обществъ.

<sup>\*)</sup> См. «Русскую Старину» 1870 г., томъ І, изд. третье. Это самое письмо Фотія ціликомъ воспроизведено въ «Сборникі снимковъ съ автографовъ».

17-го января 1825 года онъ просилъ Аракчеева ходстайствовать передъ государемъ о награжденіи Фотія панагією и ходатайство это было удовлетворено. Поводомъ къ такой наградъ выставлялось то, что Фотій въ краткое время настоятельства своего привелъ монастырь въ отличное по всъмъ отношеніямъ состояніе. «Но что сказать — писалъ Серафимъ къ Аракчееву — о пламенномъ усердіи къ соблюденію въры отцовъ нашихъ неприкосновенною?» Далъе митрополить упоминалъ «объ обстоятельствахъ достославнаго въ лътописяхъ нашей церкви 1824 года».

Обращаясь къ участію Фотія въ действіяхъ той партіи, на сторонъ которой онъ стоялъ, нельзя не отдать справедливости его энергіи, переходившей въ дерзкое вившательство въ дъла, для него, какъ монаха, совершенно чуждыя. Впрочемъ, и хорошую поддержку находиль для себя Фотій, такъ какъ, кромъ безграничнаго за него поборничества со стороны графини Орловой и многихъ другихъ боярынь, Фотій былъ подкръпляемъ митрополитомъ Серафимомъ и всесильнымъ въ ту пору Аракчеевымъ; императрица Марія Өеодоровна и, наконецъ, самъ государь оказывали ему особенное вниманіе. При такой благопріятной обстановкъ, князь Голицынъ, льстившій нъкогда Фотію до самоуниженія, должень быть казаться ему такою личностію, борьба съ которой становилась дёломъ не слишкомъ труднымъ и опаснымъ. Если въ Фотіи при этой борьбъ и нельзя отрицать мужества, то нельзя также не сказать, что оно опиралось на слишкомъ надежныя силы, почему и ошибочно было бы выставлять Фотія такимъ безстрашнымъ борцомъ, какимъ желали его представить ревностные его сторонники.

Благодаря покровительству Аракчеева, который, какъ гласила молва,—желаль отдалить Голицына отъ государя, видя въ немъ вреднаго для себя соперника, устроивались свиданія архимандрита съ императоромъ. Фотій, какъ пишеть онъ самъ, бесёдовалъ съ императоромъ въ Зимнемъ дворцё пять разъ «о дёлахъ вёры и отечества». Бесёды эти происходили: 5-го іюля 1822 года, 20-го апрёля, 14-го іюля и 6-го августа 1824 года, 12-го февраля 1825 года и въ томъ же году 5-го іюля онъ видёлся съ Александромъ Павловичемъ въ Юрьевомъ монастырё.

Аракчеевъ устроивалъ свиданія Фотія съ государемъ въ Петербургъ. Такъ надобно заключить изъ письма его отъ 9-го августа 1824 года, въ которомъ онъ писаль Фотію, что, по прівадь въ Царское Село, онъ, Аракчеевь, докладываль государю о своихъ свиданіяхъ съ Фотіемъ, и что государю весьма пріятно было слышать его усердіе къ церкви Божіей и отечеству. «Его величество-продолжаеть Аракчеевъ-единожды навсегда позволяеть вамъ, отецъ архимандритъ, прі**т**важать въ Петербургъ, когда вамъ нужно будетъ, а въ доказательство благоволенія его величества къ вамъ, государю угодно видъть васъ лично у себя въ Петербургъ прежде его отъбеда въ вояжъ, а потому и изволилъ назначить вамъ прі**т**вядъ въ Петербургъ, расположивъ такъ, чтобы вы могли быть между 3 и 10 чисель сего месяца». Затемь, 5-го августа Аракчеевъ писаль къ Фотію, что государь приметь его после обеда, въ начале 8-го часа, въ Зимнемъ дворцъ.

Изъ всего этого видно, что участіе Аракчеева въ низверженіи княвя Голицына не подлежить ни малъйшему сомнънію, но степень этого участія и починъ его не разъяснены еще окончательно.

Въ одной изъ замътокъ, касающихся Фотія («Рус. Арх.» 1870 г., стр. 893) высказывается, что скорѣе Аракчеевъ и Шишковъ были увлечены Фотіемъ, и что послъдній началъ свою борьбу съ Голицынымъ, прежде чѣмъ познакомился съ Аракчеевымъ. Въ подтвержденіе всего этого не приводится, однако, никакихъ положительныхъ фактовъ и самое сближеніе Аракчеева съ Фотіемъ объясняется тѣмъ, что ихъ взаимно соединяли другъ съ другомъ привязанность къ консервативнымъ началамъ и къ православію церковному.

Легко можеть статься, что еще въ бытность свою въ Петербургѣ, т. е., въ ту пору, когда нѣть никакого основанія предполагать о завязавшемся знакомствѣ Фотія съ Аракчеевымъ, Фотій въ своихъ проповѣдяхъ и въ бесѣдахъ съ окружавшими его лицами, прямо или намеками, нападаль на Голицына, но такія нападки были еще слишкомъ далеки отъ той съ нимъ борьбы, которая доставила извѣстность и торжество Фотію. Началомъ же рѣшительной борьбы должно считать первое свиданіе Фотія съ государемъ, а свиданіе это

подготовиль Аракчеевь, черезь котораго, какъ разсказываеть Елагинь, государь узналь о Фотіи.

Государь считаль Фотія лицомъ, имъвшимъ сильное вліяніе на Аракчеева, и этого было достаточно, чтобы и самъ Фотій представлялся императору Александру Павловичу чедовъкомъ, выходившимъ изъ ряда обыкновенныхъ смертныхъ. Такъ надобно заключить изъ собственноручнаго письма Александра Павловича къ Фотію отъ 30-го октября 1825 года, написаннаго по поводу убійства въ Грузинъ любовницы Аракчеева. «По всъмъ извъстіямъ, до меня доходящимъ-шисалъ въ этомъ письмъ императоръ — графъ Алексъй Андреевичъ послъ несчастія, его поразившаго, находится въ крайнемъ упадкъ духа, близкомъ даже отчаянія. Зная искреннее уваженіе его къ духовнымъ вашимъ добродътелямъ, я увъренъ, что вы съ помощью Всевышняго много можете подъйствовать на его душевныя силы; подкрупляя ихъ, вы окажете важную услугу государству и мнъ: ибо служеніе графа Аракчеева драгоцѣнно для отечества» \*).

Аракчеевъ, этотъ—по выраженію Фотія— «мужъ преизъящнѣйшій»,—какъ видно изъ одной имѣющейся у насъ рукописи Фотія—совѣтовался съ нимъ объ уничтоженіи раскола. По этому поводу Фотій «секретно» писалъ ему слѣдующее:

«Не удивляйся, великодушный мужъ и върный слуга царевъ, что я твоему благочестію на слова о раскольникахъ не даль тебъ слова удовлетворительнаго сряду. Во всякомъ благомъ дълъ прежде подобаетъ прибъгать съ молитвою къ Богу, прося отъ него помощи, съ разумомъ начать и добрыми дълами кончить начатое дъло. Не все, даже и возможное, я твоему благоразумію изрекъ при нъсколькихъ лицахъ въ мирной кельи моей: сему я научился отъ воиновъ навыку, когда воевода какой хощетъ плънить непріятеля, даетъ пароль своимъ при однихъ своихъ и то не всъхъ, дабы непріятель не увидалъ сего, яко единственнаго ключа къ уразумънію предпріятія. Подобно сему и въ дълахъ Вожіихъ, въ дълахъ въры

<sup>\*)</sup> Фотій исполниль высочайшее повельніе: въ теченіи нъсколькихъ дней, проведенныхъ Аракчеевымъ въ Юрьевомъ монастыръ вскоръ послъ убійства Настасьи—настоятель этой обители усердно его утъщаль; объ этомъ свидътельствуетъ надпись, выръзанная на перилахъ передъ алтаремъ одной изъ церквей Юрьевскаго монастыря.

жими миможно неявно прежде исполненія».

Продолжая уподоблять веденіе дёль религіозныхь ведемію мочныхь дёйствій, Фотій пишеть, что «враждебное внутри своего отечества полчище раскольническое, составившееся маь самыхь грубыхь невёждь, выдающихь и славящихъ смом за осіянныхь свётомъ древнія вёры святыя и благодати и истины Іисусъ Христовы и церкви православныя, вомое же отступившихся отъ той истинныя православныя вёры, неравносильно и неравномёрственно есть въ нёдрахъ отечества сонму православія, но и немалочисленно».

Въ виду этого Фотій дълаеть Аракчееву такое внушеніе: «Неблагоразумное дёло было бы на сихъ простецовъ, но враждебныхъ духу церкви и противящихся волъ помазанника Божія, явно наводить угнетеніе или же явно пленять ихъ со враждою. Противоборцы, простецы, раскольники виновны въ толкъ своемъ враждебномъ, какъ и воины въ отечественной своей войнъ за въру и царя, коихъ послъ брани, когда и бывають побъждены, свободно и мирно селять, или въ свои домы отпущають, ибо всякъ изъ нихъ за свое мнимо-старое и благое враждебенъ былъ. А потому, плънивъ ихъ, дай имъ якое старое ихъ, единое и тоже служеніе, въ точности церковное пъніе и чтеніе и ученіе святое, цравославное, отеческое и нынъ въ церкви святой нашей сущее возстанови, или, отогнавъ мракъ съ очей ихъ, введи въ святую обитель, въ благоустроенный монастырь по уставу церковному, введи ихъ въ сіе святилище небесное на землъ, пусть услышать земныхъ во плоти ангеловъ и духомъ, и сердцемъ, и устами въ предстояніи служащихъ, и поющихъ, и чтущихъ, и проповъдующихъ путь истинный, въру правую, любовь истинную и житіе святое, и они, ревнители древней въры, возопіють: это все наше старое, впрочемъ чего они не въдять сами и не творять никогда; въ таковой обители нужно имъть и духовныхъ воиновъ-воевать противъ нихъ. Раскольники все творять въ чаяніи томъ, что-де утомимъ мы утомленіемъ нашимъ окружающихъ насъ, они говорять въ себъ: да успъемъ. Сія мъра имъ удавалась».

Затъмъ Фотій, основываясь на словахъ писанія, въ коихъ сказано: «поражу пастыря и разсъятся овцы стада» — совътуетъ «налегатъ на вождей смъщенія и толки». Въ обращеніи раскольниковъ, по наставленію Фотія, кромъ архіереевъ, должны участвовать и «прочіе царскіе люди», а священники должны выступать противъ раскола съ поученіями. Въ заключеніе Фотій замъчаетъ, что «единожды начавъ дъло обращенія касательно держащихся нъкоего согласія раскольническаго, продолжать дълать и все, что нужно творить».

Во всемъ этомъ наставленіи Фотія ніть ничего такого, чтобы обнаруживало въ юрьевскомъ архимандриті духъ прозорливости, да и все оно заключается только въ предложеніи такихъ мітръ, при которыхъ вопросъ о способі ихъ практическаго осуществленія все-таки остается на первомъ плані. Одно только можно сказать въ похвалу Фотія по поводу этого наставленія, что здітсь не слышится заносчивый фанатизмъ, а скоріте проглядываеть вітротершимость.

Самому Фотію не удавалось, однако, обращеніе изъ раскола на путь истинный. Такъ, однажды, Аракчеевъ прислаль къ нему въ Юрьевъ монастырь, для духовной выправки, впавшаго въ ересь и совращавшаго въ нее другихъ донскаго есаула Котельникова. Но еретикъ-есауль былъ себъ на умъ: онъ началъ, повидимому, поддаваться увъщаніямъ Фотія и смиренно попросиль у него 5,000 рублей. Фотію сумма эта показалась слишкомъ велика, а раскаявшійся въ своихъ заблужденіяхъ Котельниковъ удовольствовался 1,000 рублями. Получивъ эти деньги, онъ немедленно ужхалъ къ себъ на родину и, повабывъ тамъ увъщанія Фотія, началь снова пропов'єдывать ересь. Привезли есаула опять въ Юрьевъ монастырь и снова хотели поручить исправление его Фотію, но Фотій, понявь въ чемъ діло, отказался отъ этого предложенія. Тогда за обращеніе есаула взялся одинъ монахъ, но дёло кончилось темъ, что его самаго Котельниковъ обратилъ въ свою ересь.

# IV.

Наступило царствованіе императора Николая Павловича, предв'єщавшее порядки отличные оть тіхь, которые были при его предшественникі. Аракчеевь потеряль всю свою силу, а въ лиці его Фотій лишился главнаго своего покровителя. Тімь не меніе, однако, на первыхь порахь и новый

государь оказаль Фотію свое расположеніе, чемь, конечно, Фотій быль болве всего, а быть можеть даже и исключительно, обязанъ графу Алекстю Өедоровичу Орлову, пользовавшемуся особенною милостію государя. Черезъ него императоръ Николай Павловичъ объявилъ, 6-го февраля 1826 года, благодарность Фотію за поданныя имъ бумаги и разрѣшилъ ему писать прямо въ собственныя руки государя о всемъ, что нужно и угодно. Затемъ, 18-го мая того же года, опять чрезъ графа Орлова, императоръ подтвердилъ данное Фотію разръшение приъзжать въ Петербургъ во всякое время. Можно было, однако, предвидёть, что прежнее значеніе, пріобрётенное Фотіемъ у императора Александра Павловича, не возстановится. Водарившійся теперь государь не быль податливъ на увъщанія какихъ бы-то ни было проповъдниковъ и былъ совершенно чуждъ того религіознаго мистицизма, которому такъ сочувствоваль императоръ Александръ Павловичъ, не мало содъйствовавшій своимъ примъромъ тому настроенію, въ какомъ находилось при немъ и высшее и среднее русское общество. Императоръ Николай Павловичъ пошелъ прямо своимъ собственнымъ путемъ и, не стъсненный никакими отношеніями ни къ католическимь, ни къ протестантскимъ обществамъ, могъ совершенно свободно наложить на нихъ свою руку, безъ постороннихъ въ этомъ случав побужденій и безь всякой поддержки со стороны архіереевь, архимандритовъ и всего освященнаго собора. При извъстномъ прямодушін императора Николая Павловича, такія загадочныя личности, какъ Фотій, не могли уже имъть никакого Дъйствительно, Фотій быль скоро забыть и въ продолженіе первыхъ тринадцати лътъ новаго царствованія не быль удостоенъ со стороны государя никакимъ знакомъ вниманія. Только однажды императоръ Николай Павловичь, прибывшій неожиданно, 24-го мая 1835 года, въ Юрьевъ монастырь и осмотръвъ его, по прибыти своемъ въ Петербургъ, объявилъ чрезъ митрополита Серафима, что онъ нашелъ въ монастыръ «отмънное устройство и чистоту». Но это было заявленіе такого рода, которое делалось государемъ и относительно всякаго начальника какой-либо команды или учрежденія, о какихъ же либо особыхъ подвижническихъ заслугахъ Фотія не было и помину.

Фотій, оставленный, какъ мы сказали, до конца жизни на мъсть архимандрита въ Юрьевомъ монастыръ, при щедрыхъ даяніяхъ графини Орловой, продолжать устроивать и украшать эту обитель, но недуги его развивались все сильнъе и сильнъе. Болъзненный съ молодыхъ лътъ, Фотій, въ добавовъ въ этому, сильно изнурилъ себя богоугодными, по его мнънію, подвигами. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Орловой, относящемся къ 1821 году, онъ писалъ: «со дня облеченія моего въ образъ ангельскій, я хитонъ носиль власяный и удручаль себя тяжестію, изъ крестовь многихь составленною. Сатана позавидоваль кресту моему, подъ нимъ же я путь мой им'вю, скорбь велію мн'в сотвориль. Устроиль супостать ковы мив отъ ношенія на мив всегдашней тяжести, удручающей тёло мое, изгноиль плоть мою до костей моихъ на всей груди; на сихъ дняхъ изръзана ради изувъченія грудь моя по средв и всв кости почти на ней обнажены: вся грудь моя на себъ имъеть яко одну рану, внъ и внутрь вся грудь моя есть едина рана. Правый сосецъ внутрь отъ огня изгниль. Стою еще на ногахъ иногда, но слабъ какъ тёнь».

Послё такой страшной болёзни, и при томъ нагнанной сатаною, Фотій не могь уже никогда поправиться и оставался всегда хиль и слабь, а продолжительныя молитвенныя бдёнія и строгій пость, доходившій до воздержанія оть всякой пищи въ теченіе цёлыхъ недёль, окончательно изнурили его. Онь до такой степени боялся вліянія внёшняго воздуха, что даже жаркою лётнюю порою ходиль, какъ разсказываеть Елагинъ, въ пяти теплыхъ одеждахъ. Болёзненное состояніе Фотія, какъ мы видёли, было, по отзыву его, причиною его отказа отъ архіерейской кафедры, хотя, впрочемъ, сомнительно, чтобы онъ рёшился, будучи даже совершенно здоровъ, покинуть добровольно Юрьевъ монастырь, на благоустройство котораго было, по желанію его, затрачено столько капиталовъ.

Такъ описываль свою бользнь самъ Фотій, но, между тымь, встрычается о ней другое противорычащее этому извыстіе. Такъ, г. Ф. Горбуновъ («Рус. Арх.» 1870 г., стр. 901) передаетъ, что вся бользнь Фотія состояла только въ нарывы на груди, что Фотій не позволиль доктору Соколовскому разрызать этотъ нарывъ, который вскоры прорвался самъ собою и что послы этого Фотій выздоровыть.

государь оказаль Фотію свое расположеніе, чемь, конечно, Фотій быль болве всего, а быть можеть даже и исключительно, обязанъ графу Алексвю Өедоровичу Орлову, пользовавшемуся особенною милостію государя. Черезъ него императоръ Николай Павловичъ объявилъ, 6-го февраля 1826 года, благодарность Фотію за поданныя имъ бумаги и разръщилъ ему писать прямо въ собственныя руки государя о всемъ, что нужно и угодно. Затемъ, 18-го мая того же года, опять чрезъ графа Орлова, императоръ подтвердилъ данное Фотію разръшение приъзжать въ Петербургъ во всякое время. Можно было, однако, предвидъть, что прежнее значеніе, пріобрътенное Фотіемъ у императора Александра Павловича, не возстановится. Воцарившійся теперь государь не быль податливь на увъщанія какихъ бы-то ни было проповъдниковъ и былъ совершенно чуждъ того религіознаго мистицизма, которому такъ сочувствоваль императоръ Александръ Павловичъ, не мало содъйствовавшій своимъ примъромъ тому настроенію, въ какомъ находилось при немъ и высшее и среднее русское общество. Императоръ Николай Павловичъ пошелъ прямо своимъ собственнымъ путемъ и, не стесненный никакими отношеніями ни къ католическимъ, ни къ протестантскимъ обществамъ, могъ совершенно свободно наложить на нихъ свою руку, безъ постороннихъ въ этомъ случав побужденій и безъ всякой поддержки со стороны архіереевъ, архимандритовъ и всего освященнаго собора. При извъстномъ прямодушіи императора Николая Павловича, такія загадочныя личности, какъ Фотій, не могли уже имъть никакого вліявія. Дъйствительно, Фотій быль скоро забыть и въ продолженіе первыхъ тринадцати лътъ новаго царствованія не быль удостоенъ со стороны государя никакимъ знакомъ вниманія. Только однажды императоръ Николай Павловичь, прибывшій неожиданно, 24-го мая 1835 года, въ Юрьевъ монастырь и осмотръвъ его, по прибыти своемъ въ Петербургъ, объявилъ чрезъ митрополита Серафима, что онъ нашелъ въ монастыръ «отмѣнное устройство и чистоту». Но это было заявленіе такого рода, которое делалось государемъ и относительно всякаго начальника какой-либо команды или учрежденія, о какихъ же либо особыхъ подвижническихъ заслугахъ Фотія не было и помину.

Фотій, оставленный, какъ мы сказали, до конца жизни на мъсть архимандрита въ Юрьевомъ монастыръ, при щедрыхъ даяніяхъ графини Орловой, продолжать устроивать и украшать эту обитель, но недуги его развивались все сильнъе и сильнъе. Болъзненный съ молодыхъ лътъ, Фотій, въ добавовъ въ этому, сильно изнурилъ себя богоугодными, по его мнънію, подвигами. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Орловой, относящемся къ 1821 году, онъ писалъ: «со дня облеченія моего въ образъ ангельскій, я хитонъ носиль власяный и удручаль себя тяжестію, изъ крестовъ многихъ составленною. Сатана позавидоваль кресту моему, подъ нимъ же я путь мой им'вю, скорбь велію мн'в сотвориль. Устроиль супостать ковы мив оть ношенія на мив всегдашней тяжести, удручающей тёло мое, изгноиль плоть мою до костей моихъ на всей груди; на сихъ дняхъ изръзана ради изувъченія грудь моя по средъ и всъ кости почти на ней обнажены: вся грудь моя на себъ имъетъ яко одну рану, внъ и внутрь вся грудь моя есть едина рана. Правый сосецъ внутрь отъ огня изгнилъ. Стою еще на ногахъ иногда, но слабъ какъ тънъ».

Послё такой страшной болёзни, и при томъ нагнанной сатаною, Фотій не могъ уже никогда поправиться и оставался всегда хилъ и слабъ, а продолжительныя молитвенныя бдёнія и строгій пость, доходившій до воздержанія отъ всякой пищи въ теченіе цёлыхъ недёль, окончательно изнурили его. Онъ до такой степени боялся вліянія внёшняго воздуха, что даже жаркою лётнюю порою ходиль, какъ разсказываетъ Елагинъ, въ пяти теплыхъ одеждахъ. Болёзненное состояніе Фотія, какъ мы видёли, было, по отзыву его, причиною его отказа отъ архіерейской каеедры, хотя, впрочемъ, сомнительно, чтобы онъ рёшился, будучи даже совершенно здоровь, покинуть добровольно Юрьевъ монастырь, на благоустройство котораго было, по желанію его, затрачено столько капиталовъ.

Такъ описываль свою бользнь самъ Фотій, но, между тымь, встрычается о ней другое противорычащее этому извыстіе. Такъ, г. Ф. Горбуновь («Рус. Арх.» 1870 г., стр. 901) передаеть, что вся бользнь Фотія состояла только въ нарывы на груди, что Фотій не позволиль доктору Соколовскому разрызать этоть нарывь, который вскоры прорвался самъ собою и что послы этого Фотій выздоровыть.

Особенно неблагопріятно подійствоваль на Фотія сділанный на него синоду донось о томъ, что онъ будто бы самовольно учредиль крестный ходь для перенесенія старыхь иконъ изъ Юрьева монастыря въ другой, подвідомственный его благочинію, Клопскій монастырь. Старыя иконы, по распоряженію Фотія, несли туда торжественно на рукахъ, народъ валиль толпами на встрічу этой процессіи, а по селамъ священники выходили изъ церквей съ хоругвями и крестами, полагая, что идеть настоящій крестный ходъ. За это Фотію было сділано оть синода внушеніе и это сильно потрясло его, отвыкшаго оть всякихъ замічаній.

7-го января 1838 года Фотій слегь въ постель и не вставаль болье, такъ какъ 26-го февраля, во 2-мъ часу утра, онъ умеръ на рукахъ графини Орловой.

Фотій быль погребень съ печальною торжественностью въ Юрьевомъ монастыръ, въ пещеръ или усыпальницъ, подлъ самой церкви Похвалы Богородицы. Здёсь, у подножія креста, находятся два мраморныхъ гроба съ мраморными запаянными крышами. На одномъ, бъломъ гробъ сдълана по сребро-кованному покрову надпись: «Здёсь покоится прахъ въ Бове почившаго 1838 года февраля 26-го дня, въ часъ по полунощи и погребеннаго въ девятый день, 6-го марта, настоятеля. благод теля и возобновителя святыя обители сея, преподобнаго отца священно-архимандрита Фотія». На другомъ, темноватомъ гробъ, находящемся подлъ перваго съ южной стороны, сдълана слъдующая надпись на бронзовой досчечкъ: «Здъсь покоится прахъ графини Анны Алексъевны Орловой-Чесменской, камеръ-фрейлины двора ея императорскаго величества и кавалерственной дамы ордена св. Екатерины меньшаго креста. Родилась 2-го мая 1785 года, скончалась 5-го октября 1848 года».

#### X.

Первый, если только мы не ошибаемся, упомянуль въ печати о Фотіи покойный А. Н. Муравьевь въ «Путешествіи ко святымь мъстамь русскимь». Авторь этой книги, восхищаясь благольпіемь Юрьева монастыря, вспоминая заслуги Фотія, какъ монаха и какъ настоятеля этой обители, упоми-

наеть о томъ, что Фотій усовершенствоваль пѣніе столповое или знаменное. «Величайшею же изъ заслугь Фотія—пишеть Муравьевь — было возстановленіе древняго чина иноческой жизни въ своей обители и возбужденіе чрезъ то духа молитвы, ибо сердце его стремилось къ пустынному житію скитскихъ отцовъ и, посреди окружавшаго его великолѣпія святыни, самъ онъ вель жизнь затворника, умножая строгость ея по мѣрѣ умноженія дней своихъ».

Елагинъ въ «Описаніи жизни графини Анны Алексвевны Орловой-Чесменской», приводя этоть отзывъ Муравьева о Фотіи, уснащаєть его съ своей стороны еще разными похвалами въ честь иноческихъ добродётелей Фотія. Оба они—и Муравьевъ, и Елагинъ—не касаются, впрочемъ, тѣхъ обстоятельствъ, бывшихъ внѣ монастырскихъ стѣнъ, которыя доставили Фотію особую извѣстность, и, по всей вѣроятности, оба они умалчивають объ этомъ только вслѣдствіе прежнихъ цензурныхъ условій, такъ какъ ничто не мѣшало бы имъ, при неизвѣстности еще въ ту пору матеріаловъ, представляющихъ Фотія въ настоящемъ невыгодномъ свѣтѣ, умилительно воспѣть его религіозно-гражданскіе подвиги въ защиту вѣры и отечества.

Въ 1868 году появилось въ «Чтеніяхъ общества исторіи и древностей» извлечение изъ «Записокъ Новгородско-Юрьевскаго монастыря архимандрита Фотія». Издатель этихъ «Записокъ» предвариль, что слъдуеть осторожно принимать показанія и отзывы «такого страстнаго человіка», какь Фотій, что должно «сличать ихъ съ показаніями и отзывами друтихъ, болъе хладнокровныхъ и безпристрастныхъ современниковъ, тоже не хуже знакомыхъ съ тъмъ, что разсказываетъ Фотій». Упомянутое извлеченіе, касавшееся съ невыгодной стороны покойнаго митрополита московскаго Филарета, бывшаго нъкогда, какъ мы видъли, однимъ изъ покровителей Фотія, вызвало сильный протесть со стороны покойнаго Н. В. Сушкова. Опровергая справедливость этихъ «Записокъ», Сушковъ называетъ Фотія «въ сущности жалкимъ, страннымъ, смъщнымъ изувъромъ и самохваломъ». Одновременно съ этимъ явилось извлеченіе изъ тъхъ же «Записокъ» въ «Чтеніи общества любителей духовнаго просв'ященія», безъ всякой, однако, оценки личности самого Фотія.

Съ тёхъ поръ стали появляться все чаще и чаще разныя статьи и замётки объ юрьевскомъ архимандрите. На тё и на другія мы дёлали ссылки въ нашей статье, а теперь позаймствуемъ изъ нихъ только то, что прямо относится къ характеристике Фотія.

Такъ, въ одной изъ упомянутыхъ статей мы читаемъ: «Фотій, какъ при жизни быль для многихъ камнемъ преткновенія и соблазна, таковымъ остался и по смерти. Одни видятъ въ немъ фанатика, другіе хитраго лицемъра, третьи орудіе Аракчеева». И далъе: «личныхъ выгодъ онъ не искалъ никакихъ; будучи молодымъ монахомъ, возсталъ противъ приверженцевъ внутренней церкви, когда все сильное въ столицъ было на сторонъ ихъ. Онъ выступилъ обличителемъ сектъ, которымъ покровительствовалъ Голицынъ, и боролся до тъхъ поръ, пока не выслали его изъ Петербурга. Нельзя, однако, не сказать, что Фотій видълъ худое и въ добромъ, какъ напримъръ, въ распространеніи библіи, но здъсь были злоупотребленія». Очевидно, что такой отзывъ сдъланъ не въ порицаніе, а въ похвалу Фотію, какъ ревнителю ученія православной церкви.

Въ другой стать высказано было о личности Фотія слъдующее мнѣніе: «Строгій поборникъ православія и въ то же время распорядитель громадныхъ богатствъ графини Орловой, Фотій умѣль придать себѣ вѣсъ въ высшихъ кружкахъ тогдашняго во многихъ отношеніяхъ распущеннаго общества, имѣль доступъ во дворецъ, обличалъ сильныхъ міра сего и вообще нѣсколько поднялъ значеніе русскаго духовенства, до того тогда униженнаго, что издавались даже распоряженія, чтобъ помѣщики подносили священникамъ и причту, приходящимъ со святынею, лишь опредѣленное количество рюмокъ водки».

Еще болье похвалы воздается Фотію въ предисловіи къ рукописному «Начертанію его житія», бывшему у покойнаго от. М. Я. Морошкина. Здысь прямо говорится, что описаніе житія Фотія «сдылано сь тою единственною цылью, чтобы снять хотя нысколько завысу съ тайной подвижнической жизни почившаго, явить міру въ наши скудныя вырою и благочестіемь времена ту истину, что не оскуде преподобный, и оправдать человыка, котораго молва людская огласила и не-

ръдко оглашаетъ доселъ тяжелыми для благоговъйнаго сердца слухами» \*).

Наконецъ, въ разныхъ статьяхъ встръчаются отрывочныя замътки о Фотіи, направленныя не въ похвалу ему.

Изъ всего, что намъ пришлось прочитать написаннаго или самимъ Фотіемъ или о немъ, можно сдълать слъдующій общій выводъ:

Юрьевскій архимандрить Фотій, какъ монахъ, по своимъ отношеніямъ къ Ордовой и по пользованію ея богатствами, не представляеть вовсе идеала строгаго отшельника. Его самохвальство и заносчивость вовсе не подходять подъ уровень иноческаго смиренія и только продолжительныя молитвы и воздержаніе отъ пищи составляють отличительныя монашескихъ добродътелей. Какъ настоятель черты его Юрьева монастыря, онъ довель его не только до образцоваго порядка, но и до изумительнаго благольтія, что, конечно, не трудно было сдёлать на счеть громадныхъ пожертвованій богачки Орловой. Затъмъ, Фотій представляеть довольно замътную личность по тому только, что на немъ ярко отражается то религіозное, политическое, нравственное и умственное состояніе русскаго общества, въ какомъ оно находилось въ исходъ первой четверти текущаго столътія. Важенъ тотъ факть, что аскеть-монахь, человъкь безь всякаго образованія, безъ такой силы ума, которая могла бы тяготъть надъ другими, безъ всякаго знанія общественной жизни, получаеть вліяніе среди мірской знати и даже подаеть сов'єты по важнъйшимъ дъламъ государственнымъ. Не доказываетъ ли, однако, это близорукость тогдашняго правительства и отсутствіе твердо усвоенной имъ системы действій? Действительно, несмотря на всв восхваленія дичныхъ добродътелей императора Александра Павловича, послъдніе годы его царствованія представляли сильное разстройство и непоследовательность во всёхъ правительственныхъ мёрахъ, такъ какъ на-ряду съ чрезвычайною распущенностью, прикрываемою гуманностью и либерализмомъ, принимались иной разъ крутыя мъры и

<sup>\*)</sup> Нѣкоторые подвижники Новгородскаго Юрьева монастыря передають о Фотіи разныя легенды—плоды досужей фантазіи и, какъ намъ довелось лично слышать, сѣтують, что этоть «мученикъ» (!) до сихъ поръ не причтенъ къ лику святыхъ (Изъ «Русс. Стар.»).

противъ того, что прежде допускало и даже поощряло само правительство. При такой шаткости государственныхъ порядковъ, при неувъренности правительства въ самомъ себъ, при томъ религіозномъ направленій, въ какомъ и мистицизмъ, и лицемърное благочестие были главною основою, не представляеть ничего особеннаго вившательство Фотія въ государственныя дъла подъ предлогомъ огражденія спокойствія въ государствъ религіею, которой въ свою очередь грозила опасность, со стороны ея явныхъ и тайныхъ враговъ. Безъ всякаго, однако, сомнтнія, Фотій, какъ простой монахъ, никогда не отважился бы на ръшительный шагь передъ государемъ, или же попытка его явиться совътникомъ царя была бы безуспъшна, если бы у него не было въ высшемъ обществъ сильной поддержки въ лицъ графини Орловой и такого могущественнаго союзника, какимъ быль Аракчеевъ. Безъ ихъ содъйствія и участія, всь обличенія Фотія не только оставались бы гласомъ вопіющаго въ пустынъ, но и не доходили бы даже по своему назначенію. Но вся обстановка Фотія сложилась такъ, что онъ и свои собственные взгляды и замыслы выдвинувшей его партіи могъ высказать тому, кто «одною чертою пера въ три минуты» могь уничтожить все то, на что указывали ему, какъ на зло, гибельное для государства и церкви. Фотій воспользовался этимъ и при томъ подъ самымъ благовиднымъ предлогомъ, какъ инокъ православной церкви, явившись ея поборникомъ передъ тъмъ, кто своею мірскою властію могъ охранить ея неприкосновенность и ея первенствующее значеніе въ государствъ. Едва ли мы оппибемся, если скажемъ въ заключеніе, что всъ дворскіе происки и подкопы, въ которыхъ участвоваль Фотій, были главнымь образомь разсчитаны на религіозную впечатлительность императора Александра Павловича. На него должны были подъйствовать туманносмълыя ръчи Фотія, о христіанскихъ добродътеляхъ котораго была предварительно распущена около государя самая благопріятная молва.



проти

правг

ковъ,

томъ

цемъј

ничег

дѣла

религ

роны

COMH;

бы н

ero s

бы у

въ лі

ника,

всъ (

щаго

начен

и свс

тіи х мину

какъ

воспс

предз

побог

oxpai

ніе ғ

заклі

рыхт

на ј

Павл

смѣл

была

rrign



КНЯЗЬ А Н. ГОЛИЦЫНЪ. Съ гравир вавлаго портрета Райта.



# КНЯЗЬ А. Н. ГОЛИЦЫНЪ.

(1773 - 1844.)

I.

Особое значеніе Голицына въ русскомъ обществъ.—Предсказанія Чегодаева его матери. — Покровительство Перекусихиной. —Зачисленіе въ пажи. — Вниманіе Екатерины II къ маленькому Голицыну. —Сближеніе его съ великимъ княземъ Александромъ Павловичемъ. — Опредъленіе Голицына ко двору великаго князя. —Смерть Екатерины. — Благосклонность Павла къ Голицыну. — Опала. — Высылка изъ Петербурга. — Пребываніе въ Москвъ.

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ извъстенъ какъ одинъ изъ самыхъ видныхь русскихъ сановниковъ въ концъ первой и въ началъ второй четверти текущаго столътія и какъ одинъ изъ приближеннъйшихъ лицъ къ императору Александру I. Кромъ того, онъ въ исторіи духовной нашей жизни и въ современномъ ему русскомъ обществъ является въ такомъ особомъ, своеобразномъ обликъ, въ какомъ не явился ни одинъ изъ нашихъ сановниковъ. Въ свътскомъ обществъ на него смотръли какъ на человъка благочестиваго, почти какъ на святаго. Пишущему эти строки приходилось въ дътствъ встръчать старика князя Голицына. Онъ благословляль дътей и возлагаль имъ на голову руки и затъмъ продолжаль прерванный разговорь, который онь вель на французскомъ языкъ. По сохранившимся дътскимъ впечатлъніямъ, надобно предполагать, что Голицына, - въ тъхъ знакомыхъ ему домахъ, гдъ онъ бывалъ, —принимали не столько съ почетомъ, какъ знатнаго вельможу, сколько съ тъмъ

уваженіемъ, какое оказывается высшимъ представителямъ церкви. Его д'ятельность въ религіозной сфер заставляетъ обратить на него особенное вниманіе нашихъ историковъ. До сихъ поръ объ его личности им'єтся весьма тало подробныхъ св'яд'єній; они встр'єчаются преимущественно, такъ сказать, въ-разбросъ, а потому въ нихъ н'єтъ той ц'єльности, какая бываеть необходима, чтобъ объяснить умственный и нравственный складъ зам'єчательнаго ч'ємъ-либо челов'єка.

Въ настоящее время такой недостатокъ значительно пополнился изданною въ Лейпцигъ, на нъмецкомъ языкъ, книгою подъ заглавіемъ: «Fürst Alexander Nicolaewitsch Golitzîn».
Авторъ этой книги, Петръ фонъ-Гётце, умеръ въ 1880 году,
въ Петербургъ, въ чинъ тайнаго совътника русской службы,
87-ти лътъ отъ роду. Окончивъ курсъ въ дерптскомъ университетъ со степенью кандидата философіи, Гётце, въ 1817 году,
по пріъздъ въ Петербургъ, поступилъ подъ начальство князя
Голицына, и потому книга его не столько біографическое
сочиненіе, сколько его личныя воспоминанія. Мы воспользуемся
его книгою, чтобъ, въ связи съ другими извъстіями о князъ
Александръ Николаевичъ Голицынъ, представить, по возможности, болъе точный очеркъ этой выдававшейся нъкогда
личности.

Князь Александръ Николаевичъ принадлежалъ къ одной изъ тъхъ отраслей знаменитой въ нашей исторіи и вмъстъ съ тъмъ многочисленной фамиліи Голицыныхъ, которая не отличалась богатствомъ. Онъ былъ прямой потомокъ князя Бориса Алексъевича Голицына, воспитателя Петра Великаго, и сынъ отставнаго гвардіи капитана князя Николая Сергъевича отъ третьяго его брака съ Александрой Александровной Хитрово. Княгиня Голицына, оставшись вдовою въ годъ рожденія ея единственнаго сына, вступила во второй бракъ съ Михаиломъ Алексъевичемъ Кологривовымъ.

Гётце разсказываеть, что ей еще до перваго брака предсказаль какой-то жившій въ Москвѣ, считавшійся чудакомъ, князь Чегодаевь, бывшій въ домѣ ея отца, что она скоро выйдеть замужъ, овдовѣеть на 26-мъ году и потомъ снова выйдеть замужъ за вдовца и переживеть его и что у нея отъ перваго супружества родится сынъ, который будетъ внаменитымъ государственнымъ человѣкомъ. Всѣ эти пред-

сказанія сбылись, какъ сбылись предсказанія Чегодаева и насчеть собственной его судьбы: онъ предсказываль, что будеть сослань въ Сибирь, но что потомъ невиновность его обнаружится и онъ будеть возвращень изъ отдаленной ссылки.

Мать Голицына была умная женщина, заботившаяся о воспитаніи своего сына. Онъ еще въ дётствё быль записанъ сержантомъ въ Преображенскій полкъ, а когда нёсколько подрось, то мать отправила его учиться въ Петербургъ, поручивъ его попеченію одной своей корошей знакомой, извёстной каммеръ-фрау императрицы Екатерины II, Марьи Савишны Перекусихиной, которая не замедлила представить императрицё этого живаго и бойкаго мальчика. Онъ понравился государынё и она приказала опредёлить его въ число пажей.

Екатериненскіе пажи состояли подъ въдъніемъ гофмейстера и имъ давали свътское, поверхностное образованіе, приготовляя ихъ или въ гвардейскіе офицеры, или въ придворные кавалеры. Съ особенною тщательностью обучали ихъ французскому языку.

Скоро Голицынъ выдался среди своихъ товарищей-пажей быстрыми способностями. Покровительница маленькаго князя, Перекусихина, заботилась о немъ. Въ воскресные и другіе праздничные дни она возила его во дворецъ, гдѣ онъ игралъсъ великими князьями Александромъ и Константиномъ Павловичами. Съ этого времени и завязалась у него дружба со старшимъ внукомъ Екатерины.

Государыня часто ласкала Голицына. По словамъ Гётце, онъ сохраняль о ней всю жизнь самыя благодарныя воспоминанія и любиль разсказывать такіе случаи изъ ея жизни, которые свидітельствовали о привітливости и снисходительности Екатерины, но мы, конечно, не будемъ повторять эти разсказы, вошедшіе въ книгу Гётце.

Въ 1794 году, Голицынъ, родившійся 8-го декабря 1773 года, быль произведень въ поручики Преображенскаго полка. Онъ не имѣлъ, однако, никакой наклонности къ военной службѣ и потому просилъ объ опредѣленіи его на какую нибудь гражданскую должность. Такъ какъ въ это время Екатерина женила своего старшаго внука на принцессѣ баденской, получившей при муропомазаніи титулъ великой княгини

и имя Елизаветы Алекстевны, то Екатерина полагала, что она доставить большое удовольствіе Александру Павловичу, назначивъ товарища его дътскихъ игръ, князя Александра Николаевича Голицына, въ его придворный штатъ съ званіемъ каммеръ-юнкера. Такъ какъ должность эта требовала зничительныхъ издержекъ, а Голицынъ не имълъ достаточнаго состоянія, то Екатерина приказала выдавать ему ежегодное пособіе. На 23-мъ году своей жизни Голицынъ получиль отъ императрицы каммергерскій ключъ. Въ это время умерла его мать; Екатерина приняла участіе въ его горть и разрышила ему потать въ Москву. Въ этомъ мъсть разсказъ Гётце несовствиь точенъ, такъ какъ мать Голицына умерла еще въ 1787 году.

Когда Голицынъ вернулся изъ Москвы въ Петербургъ, то все при дворѣ перемѣнилось: Екатерина скончалась; во- царился Павелъ, котораго окружили лица, вовсе незнакомыя Голицыну.

Павель Петровичь выразиль, однако, свое благоволеніе молодому Голицыну тёмъ, что пожаловаль его командоромъ только-что учрежденнаго въ Россіи мальтійскаго ордена. Тогда это считалось чрезвычайною милостію. Вскорѣ, однако, неизвъстно вслъдствіе чего, Голицынь навлекь на себя опалу императора. Онъ быль уволень отъ службы при дворѣ великаго князя и получиль повельніе выъхать изъ Петербурга. Вслъдствіе этого, въ довершеніе его горя, разстроился его бракъ съ полюбившеюся ему невъстой.

Царствованіе Павла Петровича было тяжелою порою для Россіи, и Гётце, жившій въ то время въ Лифляндіи, вспоминаеть о томъ ужасѣ, какой нагоняла появлявшаяся на большой дорогѣ фельдъегерская кибитка. Всѣ, и старые и малые. кидались къ окну, думая, что проѣзжающій фельдъегерь отвозить кого нибудь въ Сибирь. Гётце живо помниль и тотъ восторгъ, когда въ Лифляндію пришла вѣсть о воцареніи Александра І: всѣ обнимались и поздравляли другъ друга точно съ какимъ нибудь торжественнымъ праздникомъ.

Голицынъ жилъ въ это время въ Москвѣ, откуда онъ былъ немедленно вызванъ. Время, проведенное имъ въ Москвѣ, не прошло для него безполезно. Живя тамъ, онъ, но расположенію къ нему графа Бутурлина, пользовался его

громадною библіотекою, сгорѣвшею, какъ извѣстно, въ 1812 году, во время занятія Москвы французами. Библіотека графа Бутурлина состояла изъ 40,000 томовъ. Голицынъ, пристрастившійся къ чтенію историчекихъ книгъ и литературныхъ произведній, перечиталъ ихъ множество. Кромѣ того, онъ сошелся въ Москвѣ съ митрополитомъ Платономъ, который, по всей вѣроятности, имѣлъ вліяніе на религіозное настроеніе молодаго Голицына.

## Π.

Возвращеніе Голицына ко двору.—Назначеніе его оберъ-прокуроромъ.— Его вольтеріанство.—Назначеніе Голицына оберъ-прокуроромъ синода и статсъ-секретаремъ.—Повздка въ Эрфуртъ.—Назначеніе главноуправляющимъ двлами иностранныхъ исповъданій.—Назначеніе министромъ народнаго просвъщенія.—Упраздненіе министерства духовныхъ двлъ.—Отвывъ Гётце о Голицынъ какъ о министръ и государственномъ человъкъ.—Его наружность и одежда.—Его способности и образъ жизни.—Въротерпимость Голицына.

Возвратившагося въ Петербуръ Голицына Александръ Павловичъ встрътилъ, какъ лучшаго друга. Во время изгнанія князя, онъ быль съ нимъ въ постоянной перепискъ и теперь государь спросиль Голицына, какую онъ желаетъ ванять должность? Голицынъ отвъчаль, что единственное его желаніе быть безотлучно при император'в и проводить съ нимъ каждый день вмёстё по нёскольку часовъ. Государь назначиль его оберъ-прокуроромъ въ сенатъ. По словамъ Гётце, князь Голицынь съ такимъ усердіемъ исполняль свою должность, что тогдашній генераль-прокурорь, а вмёстё съ тъмъ и министръ юстиціи, Державинъ, счелъ долгомъ обратить высочайшее вниманіе на отличную службу молодаго князя. Не отвергая нисколько служебной ревности Голицына, должно, однако, замътить, что такое вниманіе Державина къ чиновнику-паредворцу весьма понятно, такъ какъ Державину не могли не быть извъстны тъ дружескія отношенія, въ какихъ находились взаимно его подчиненный и его повелитель. По представленію министра, Голицынъ быль награжденъ владимірскимъ крестомъ 3-й степени.

Въ это время, по словамъ Гётце, Голицынъ былъ крайній

водумать, что черезь изсимыми заикурейна. Никто не могъ чогда водумать, что черезь изсимымо зіять нь этомъ придворионъ вітрогоні произойдеть чрезначайно різная переміна.

Въ 1805 году, вскорт носит того, когда оберъ-прокуроръ синода Яковлевъ сдъплся мертного шитритъ высмаго духоменства. Голинатъ, только вдвоенъ, объдать съ государенъ. 
Во время объда императоръ сказаль ему: «Я. Александръ 
Николеевичъ, инто на тебя виды».—Готовъ всполнитъ вовелтнія вашего величества, отовкался Голинанъ.— «Я назначаю тебя оберъ-прокуроромъ святъйшаго синода».

Голицынъ возразиль, что онъ вовсе не приготовленъ къ этой должности и что государно извістны и образъ его мыслей и образь его жизни. «Ты можень отговариваться какъ тебі угодно, но все же ты будень синодскить оберь-прокуроромъ», отвічаль государь.

Голипынъ решинся принять такое назначение, но обусловить свою службу на новомъ месте темъ, чтобы иметъ у государя личный докладъ но синодскимъ деламъ. Съ своей стороны государь, чтобы не такъ резко изменить существовавшій тогда въ этомъ отношеній порядокъ, иминчить Голицына своимъ статсъ-секретаремъ.

Вступивъ въ предоставленную ему должность. Голицынъ прежде всего постарался ознакомиться основательно съ нер-ковными дължи и вопросами. Онъ первый разъ въ своей жизни сталъ читать «Новый Завътъ» и, подъ предлогомъ должностныхъ занятій, началь уклоняться отъ тъхъ удовольствій и развлеченій, которымъ онъ сперва такъ страстно предавжя.

Новый оберь-прокурорь прежде всего обратиль свое винманіе на образованіе православнаго духовенства, и вслідствіе его стараній были учреждены три новыя духовныя академін.

Въ 1808 году. Голицынъ сопровождаль, витетт съ Сперанскимъ, государя въ Эрфуртъ для свиданія съ императоромъ Наполеономъ І. Когда Александръ Павловичъ представлять Голицына Наполеону, то этотъ последній спросиль: «celui du synode?» и получивъ утвердительный ответъ, заговорнять объ отменть Петромъ Великимъ патріаршества въ Россін и объ учрежденій, взам'єнъ его, синода и восхваняль разумность такой м'єры.

Въ Эрфуртъ, среди нескончаемыхъ торжествъ, празднествъ, военныхъ смотровъ и баловъ оберъ-прокуроръ восхищался игрою знаменитаго Тальма, внимательно слъдилъ за этикетомъ и обстановкою новаго императорскаго двора и пріятельски сошелся съ маршаломъ Ланномъ, герцогомъ де-Монтебелло.

Въ 1810 году, Голицынъ, оставаясь въ должности оберъпрокурора синода, быль назначень главноуправляющимь дълами иностранныхъ исповъданій, т. е. римско-католическаго, уніатскаго, армянскаго, евангелическо-лютеранскаго и реформатскаго. Ему были подведомственны также дела исповеданій еврейскаго и магометанскаго. Въ 1816 году, Голицынъ быль назначень министромь народнаго просвъщенія. Въ 1818 году, 1-го января, открыло свои дъйствія вновь учрежденное министерство духовныхъ дъль и народнаго просвъщенія. Голицыну было предоставлено управленіе этимъ министерствомъ, а на должность оберъ-прокурора святвишаго синода быль назначень князь Мещерскій, въ прямомъ подчиненіи Голицыну, какъ министру. Новое министерство состояло изъ двухъ департаментовъ: департамента духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія. Директоромъ послъдняго былъ дъйствительный статскій совътникъ Василій Васильевичъ Поповъ, а директоромъ перваго-дъйствительный статскій совътникъ Александръ Ивановичъ Тургеневъ.

Теперь порядокъ по разрѣшенію синодскихъ дѣлъ установился прежній. Новый оберь-прокуроръ не имѣлъ уже личнаго доклада у государя, и теперь, — какъ до назначенія Голицына на должность оберъ-прокурора, когда синодскія дѣла доходили до высочайшаго усмотрѣнія черезъ министра юстиціи, — они стали доходить черезъ министра духовныхъ дѣлъ, такъ что, въ сущности, Голицынъ оставался, по прежнему, оберъ-прокуроромъ, а князь Мещерскій былъ только его помощникомъ.

Голицынъ, по словамъ Гётце, былъ такой прекрасный начальникъ, что лучшаго нельзя было и желатъ. Это, говоритъ Гётце, могли подтвердить всѣ, кто только зналъ князя. Трудно найти министра, который бы такъ мало обращалъ вниманіе на пустыя мелочи и ни къ чему не ведущія формальности и который, не теряя изъ виду главной сути дѣла,

браго расположенія къ Людовику XVIII. котіль удержать за Францією прежнія са границы, выпуждень быль выдержать сильную борьбу со своими союзниками, которые, въсму поличической необходимости, котіли отаготить вічню безнокойный Парижь и отнять у Франціи, вокрайней мірті. Эльзась. Онь до такой степени разописила со своими союзниками, что русскія войска не участвовали уже въ Ватерлюськой битві. По поводу всего этого, баронесса Крюденерь говорила ему: «Вы правы, государь: чімь боліве вы будете великодушны къ другимь, тімь милосердніе будеть къ вам'ь Господь». Императорь Александры послідовать внушенію вліятельной проповідницы и настоять на томь, чтобы союзники пошадкій Францію.

Нѣть никакого сомивнія—замічаеть Гетпе.—что баронесса Крюденерь принимала участіє вь составленія «Священнаго союза», но какое именно?—воть вопрось Сообщика ди она первоначально императору мысль о такомъ союзів, или она, вь данномъ случать только встрітились съ собственнымъ ночиномъ Александра? Извістно только—отвічаеть на эти вопросы Гетпе — что императоръ сообщить ей написаннымя имъ собственноручно, карандашемъ, главныя основанія упомянутаго союза, и когда она нікоторыя изъ нихъ напіла неподходящими, то передала на его усмотрівніе свои замізчанія. Извістно также, что баронесса Крюденеръ сділала въ первоначальномъ наброскії нікоторыя поправки и въ такомъ видѣ, на другой день, вручила императору его первоначальную рукопись.

Изъ письма Крюденеръ, которое она потомъ отправила императору изъ Парижа, сгъдуетъ заключетъ, что она не надъялась, какъ надъялся онъ, что, по заключенія Священнаго союза. Европою будетъ руководить евангельское ученіє: «Vos vues sont grandes et belles, mais Vous ne pouvez les effectuer encore: il faut que Vous ne songiez, qu'à Vous régénèrer, afin que tout régénère autour de Vous; il faut que tout passe par une grande crise. L'Allemagne, qui porte en elle le germe de la destruction, sera boulversée. Les Turcs vont paraître, les Anglais ne sont pas sûrs... т. е. «Вания планы велики и прекрасны, но вы еще не можете осуществить ихъ. Вамъ нужно заботиться только о томъ, чтобы пере-

родиться, затёмъ, дабы переродилось все окружающее васъ; нужно, чтобы во всемъ произошелъ огромный переворотъ. Германія, которая носить въ себъ зародышъ разрушенія, будеть ниспровергнута. Появятся турки, англичане ненадежны...»

При отъбадъ Александра изъ чужихъ краевъ, онъ приглашалъ ее отправиться вслъдъ за нимъ въ Петербургъ. Онъ не принялъ въ соображеніе, что при тогдашнихъ разстроенныхъ ея финансахъ ей не возможно было, обративъ взоры къ небу, забыть объ ея земныхъ интересахъ, и что она окружена лицемърами и негодными людьми, среди которыхъ особенно выдавался тогдашній извъстный проповъдникъ Фонтэнь и которые будутъ вызывать ее на разныя ходатайства; что главную часть ея доходовъ составляеть аренда, пожалованная ея покойному мужу, что въ скоромъ времени срокъ этой аренды прекратится и что она вынуждена будетъ просить о продолженіи этой награды, но такъ какъ она не ръшится на это, то одинъ изъ источниковъ ея доходовъ изсякнетъ.

Впродолженіе бѣдственныхъ 1816—1817 годовъ, она проводила время частью въ виртембергскихъ и баденскихъ владѣніяхъ, а частью въ Швейцаріи, гдѣ, желая исполнить свое призваніе, питала голодающихъ и, чтобъ имѣть для этого средства, продала свои брилліанты. Такъ какъ около нея собирались толпы народа, то правительства стали тревожиться этимъ. Ей поставили въ вину, что она пріучаетъ бѣдныхъ къ попрошайству и нищенству, и ее съ жандармами стали препровождать изъ одного мѣста въ другое и, такимъ образомъ, доставили ее къ русской границѣ.

Въ Юнгфернгофѣ, около Риги, она свидѣлась съ своимъ братомъ, тайнымъ совѣтникомъ Фитингофомъ, и оттуда писала, что она считаетъ себя дщерью первоначальной церкви и возвѣстила въ пророческомъ духѣ: L'orient s'ouvre, les саlamités s'approchent sur l'Europe et sur ces contrées aussi», т. е. «Востокъ разверзается, бѣдствія надвигаются на Европу и на эти страны». Изъ Юрнгфернгофа она возвратилась въ свое помѣстье Коссе близъ Верро.

Бользнь зятя Беркгейма принудила баронессу Крюденеръ прівхать въ 1821 году въ Петербургъ.

Быть можеть, она надъялась, что здъсь ей удастся возобновить прежнія отношенія съ императоромъ Александромъ

Павловиченъ—отношенія, которым прекратились нь 1815 гаду.

и что ей удастся побудить его къ оснобожденію Россією грековь оть турецкаго ига. «Признаніе мое—голорила отна—тёсно связано съ оснобожденіемъ Греція, чрезъ посредство которой христіанство будеть процвітать на Востокть». Она однако, горько обчанулась въ своемъ чаянія. Нинераторъ не выразить ей никакого ниманія. «А какъ въ былое время—гонорила она Гётце—онъ продиваль успоконтельным слезы въ можкъ объятіяхь».

#### ۲.

Грустике императора противъ Криденеръ.—Участие Голицина из синиебъждение императора противъ Криденеръ.—Участие Голицина из синиенихъ съ непо Государа.—Вызалъ изъ Петербурга.—Болкивъ.—Почадил из-Кримъ.—Спертъ баронесси Криденеръ.

Хотя религозное настроеніе Александра въ это время не только не ослабло, но еще болье усилилось, тыть не менте его поличическія воззр'янія приняли шьое направленіе, усточивь, витето ученія Лагариа, ученіе Меттерниха. Револисція въ Испанія и въ Неаполь, заговоры въ Германіи и совершонное тамъ убійство извістваго писателя Конебу убільни его вь необходимости следовать внушеніямь Меттерника. Смерть молодой Софія Нарышкиной подавила его въ свою очередь тяженить горемь. Онь субляюм угрюмь, несонбинителень. недовърчивъ и потерять преживою знергію. Сверхъ того, около него уже не было тыть смышкь и мечтательных слугь и друзей. которые, будучи молоды, увлекались, какъ онь, мечтами. Вь эту пору государственными делами заведываль ненавидимый встан графъ Аракчеевь. Алексангра нигдь уже не встръчали съ прежничи восторгами. а. напротивь, въ Россіи слышался ропоть и замічалось чувство нерасположенія къ правительству.

Среди такой неблагопріятной обстановки, баронесса Крюденерь вздумала связать свое религіозное ученіе съ политическими цілями.

Вывшій тогда въ Россіи французскій посланникъ графъ де-га-Ферроне, сділавшійся лицомъ близкамъ къ государа:. сообщаль о немъ своему правительству слідующее:

«Съ каждымъ днемъ для меня становится все труднъе и труднъе разгадать и узнать характеръ государя. Кажется, нельзя лучше говорить, какъ говорить онъ-съ откровенностію и достоинствомъ. Бесъда съ нимъ оставляеть всегда самое пріятное насчеть него впечатлівніе. Вы разстаетесь съ нимъ въ увъренности, что этотъ государь съ прекрасными качествами рыцаря соединяеть качества великаго монарха. Онъ разсуждаетъ превосходно: подавляетъ доказательствами, говорить красноръчиво, съ горячностію убъжденнаго человъка. Кажется—все прекрасно, но, въ концъ концовъ, его жизнь и все то, что мнъ приходится видъть ежедневно, убъждають, что нельзя довърять ему. Безпрестанныя проявленія слабости доказывають, что энергія, которую онь выказываеть на словахь, не въ его характеръ, но, съ другой стороны, этоть слабый характеръ проявляеть такія вспышки энергіи, которыя вызывають въ немъ самую упорную ръшимость, могущую повлечь за собою неисчислимыя послъдствія. Наконецъ, императоръ крайне недовърчивъ, что доказываеть его слабость, а слабость, въ свою очередь, несчастье, и тъмъ еще болъе, что императоръ, въ полномъ значеніи слова (по крайней мёрё мнё такъ думается), самый честный человъкъ, какого я когда либо зналъ. Быть можеть, онь часто дълаеть эло, но темь не менье онь всегда желаеть сдълать добро».

Чувства Александра Павловича въ отношеніи къ баронессѣ Крюденеръ втеченіи шести лѣтъ значительно измѣнились. Ему сдѣлалось извѣстно то неблагопріятное впечатлѣніе, какое произвели его сношенія съ этой женщиной по
разнымъ политическимъ вопросамъ. Ея религіозная и филантропическая дѣятельность въ Баденѣ, Виртембергѣ и въ
Швейцаріи была выставлена передъ нимъ въ неблагопріятномъ свѣтѣ. Когда однажды какая-то пріятельница баронессы спросила его: имѣеть-ли онъ о г-жѣ Крюденеръ какія нибудь извѣстія?—то онъ сухо отвѣчалъ: «я—боюсь за
нее, она стала на ложную дорогу».

По прівздв своемь въ Петербургь, Крюденерь думала, что императорь, наставляемый Богомь, должень сдв-латься заступникомъ грековъ. Между темъ «Священный Союзъ» связываль его по рукамъ, и на веронскомъ кон-

ARECHELS BLEMAN IS BELLEVELY INCAME—BL PI-ESTS BYGIZ CHARLESTE. BY EXCLUS STORE SEE MADISTERS th run ville ent process therefore each right er dublice lyckers: was see enter-for dispersionally but Dimer By up and bull believen and ent management. The ier litaier algeber officielkiste. Africa de Daubers de Dia-EFE INCOME. THE REEL CARRIE OF BLESCOSSE THOUGH-SHEET THE STATE HESTER & MENTY TERM ORS NORMALINESPERS (MENT es necurs. Apone 1000, ces dotterens sé en entre cos MERKTERSTER DE L'ELLIGIERANS BEVEN SERS CRIBATE CRIMIS tionners on Es print in diament, who is ancional as an-TIGORI 1833 IDERIOTERRIES EN DIGRERRES EN INCRESENTANTE EN DESCRIBERS. UN COS ES ANTIQUES. DI DESSE DICESSE UN DESCRIB is rines im rea è pière, pri gant minimes andiadigmes 💍 Best Telue, eile ich lypers ländig kakle beit bent berrytenenie el been there bee so primers by lyther's been befor he THE LANGE HOTHER HARPENSTELL THE REEL WAS THE "LIGHT ELITHETT IN DELT DIES DELLE DELLE E DELLE ENG-TREES BY RECHESORY OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE RESERVE and their transactions are next to the seasons and their distributions मा १९९६.—पण. १६८५ वृक्षस्य देशमञ्जूष्ट स्टे विकास १६ अन्य प्राप्त कर अन्य स्थापन DIES TRUS PERSONNEL ET ISA (PIETE E LIBERTE LIBERTE TYPE - WILLIAM (TEKENE) BIR MEET TAKE REFERRE EG-TOGLE IER DE BELISETE RILBUTRIE EE DOUBLES BETTAHÎ.

Totale himself different them in the consideration of the constant statement for the constant statement for the constant statement for the constant for the con

ANOQUES AN LONGUES SELECTION OF ACASTICIONAL REPORT AND A SERVICE OF THE SELECTION OF ASSESSMENT OF THE SELECTION OF ASSESSMENT OF ASSESSMENT

тельность за его вниманіе и снисходительность. Замѣтно было, однако, что письмо это было принято съ горестнымъ чувствомъ, и она въ ту же осень уѣхала въ свое помѣстье Коссе, гдѣ и скрылась въ совершенномъ уединеніи.

Въ чрезвычайно холодную зиму 1822-1823 года она сильно страдала отъ стужи, такъ какъ жила въ нетопленныхъ комнатахъ и безъ двойныхъ рамъ. Жила же она такъ, чтобъ показать собою бъднымъ примъръ терпънія, которое она проповъдывала. Спутникъ ея, пасторъ Кельнеръ, захотълъ-было подражать ей, но вскоръ захворалъ отъ сильной простуды. Что же касается баронессы, то и она, въ свою очередь, совершенно разстроила свое здоровье и почувствовала приближение смерти. Будущая жизнь представлялась ей въ видъ ужаснаго возмездія за ея прегръщенія и она впала отчаяніе. Но вскоръ такое настроеніе измъвъ страшное нилось, такъ какъ, по ея словамъ, однажды ночью до нея дошель голось, который говориль ей: «Почему ты боишься умирать? Къ тебъ придеть ангель и перенесеть твою душу туда, гдъ тебя любять». Послъ этого она совершенно успокоилась и болъзнь ея облегчилась.

По приглашенію княгини Анны Сергвевны Голицыной, она для поправленія своего здоровья рішилась перевхать въ болбе теплый край и потому вмісті съ дочерью и зятемь отправилась въ Крымъ, въ иміне княгини—Карассу-Базаръ, гді Голицына завела німецкую колонію. Это было весною 1824 года. Въ Карассу-Базарі она снова начала страдать ракомъ.

Передъ смертью она написала своему сыну, бывшему русскимъ посланникомъ въ Швейцаріи, слёдующее: «То, что я сдёлала добраго, то и останется послё моей смерти; то же, что я сдёлала дурнаго (такъ какъ я часто не исполняла воли Божіей, и дурное было слёдствіемъ моего упорства и моей гордости), будетъ мнё отпущено по благости Господней. Я должна только просить отпущенія моихъ заблужденій передъ Богомъ и людьми, кровь же Христова омываетъ всё грёхи».

Она умерла въ 1824 году, въ день Рождества Христова, въ полномъ сознаніи и надеждъ на милосердіе Божіе.

### VI.

Спортно Алексанира I и Голицына из общеги решийниках убъекній.—Министерство народняго просийненія и дуловинть діль.—Жалоби Голицына на господство вонамиства.—Замічаніе по поноду этого.—Объясненія Голицына.—Мигрополить Миханть.—Віротершиность.—Міры Голицына нь отношенія Останіскаго края.—Мийніе Голицына о распыть.— Непрілінь зьопнаго дуключетим ка Голицыну.—Неурачное его управленіе министерствома народняго просийненія.—Ценнура.—Ем стропость.— Отношенія Голицына ка Магинцюму. Руничу и Уварову.—Ламинстерская истора.—Благотворительная и общественная діятельность Голицына.

Иы остановились итсколько водробно на сительность. встраченных о баронессь Крюденерь вы книга Гетце, не TOJEKO KOTOKY. TO JETHOCTE STA KYBETE BRATCHIC KREE CAMA по себь, такъ отчасти и въ исторіи первой четверти текушаго стольтія, во еще и по другимь причинамь. Сношенія императора Александра I съ Крюденеръ представляють ибкоторыя существенныя черты его религознаго и политическиго настроенія, которое неизбіжно должно было отражиться ва окружившихъ его лицалъ. и въ особенности на князъъ Голипынъ Голипынъ быль съ дътства связанъ съ императорожь твойою дружбою. Оба они выросли при дворть Екатерины И. въ такую пору. когда религомным чувства были въ раздать съ разсудкомъ. Оба они усвоили себъ одинаковый образь мыслей и потомь оба свернули на мную доpory. The entolkeyings on apportanted-materials valence. Officerements of the continues of the co министу у народнаго просвъщения и духовныхъ дъль. имъто. разумбется, гораздо болбе значенія, нежеля въ отношенів другихь фовременныхь ему русскихь саловниковь.

Министерство надоднаго просившения и духовныхъ двив, которому подвідомственны были и діли господствующей неркви, принадзежню къ числу замітно выдавшихся учрежденій, основанныхъ въ парствованіе Александра I. но. спустя семь літь, министерство это было управлено вслівдствіе проміжовь Арактеева, направленныхъ противъ Голипына.

Во времи своего управления означенными министерствоми. Голильные пообенно жиловался на преоблагание въ православной церкви чернаго духовенства, вслъдствіе чего епископскій санъ сдълался доступнымъ только монашествующимъ, такъ что монашество стало господствовать надъ бълымъ духовенствомъ. При такомъ условіи, это последнее было поставлено въ приниженное положеніе, и представители перваго, въ особъ епархіальныхъ владыкъ, вышедшихъ изъ монастырей, обращались съ лицами бълаго духовенства почти какъ съ рабами. Обычай ставить митрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ только изъ монашествующихъ до такой степени утвердился у насъ, что теперь представляется чёмъ то страннымъ увидъть въ этомъ санъ лицо изъ бълаго духовенства. Разумъется, что при установившемся среди православнато люда обычать особенно будеть чудно видть «архіерейшу», но по каноническимъ правиламъ она можетъ существовать и нисколько не препятствовать своему супругу получить архіерейскій посохъ. Каноны нашей церкви отдають даже преимущество при поставленіи на архіерейскую канедру лицамъ бълаго духовенства, такъ какъ по внъшнему виду къ нему, а не къ монашеству приближается епископъ, хотя бы и рукоположенный изъ монашества. Такъ, наши епископы носять, какъ и лица бълаго духовенства, цвътныя, а не черныя рясы, и бълый клобукъ митрополита считается почетнъе, нежели черный, исключительно присвоенный монашеству.

Не вдаваясь, впрочемъ, въ собственныя размышленія по этому вопросу, мы упомянемъ здѣсь лишь о томъ, какъ смотрѣлъ Голицынъ на преимущественное положеніе въ церковной іерархіи чернаго духовенства сравнительно съ положеніемъ бѣлаго. Онъ весьма основательно находилъ, что заключенный въ стѣнахъ монастыря монахъ не могъ пріобрѣсти пирокаго взгляда и вѣрнаго понятія о житейскихъ потребностяхъ и, находясь въ сторонѣ отъ всего мірскаго, долженъ былъ потерять изъ виду многія существенныя условія гражданскаго, общественнаго и домашняго быта.

Что касается вопроса о причинахъ упомянутато преобладанія, то Голицынъ, когда однажды зашла объ этомъ рѣчь при докладѣ, при которомъ присутствовали только Тургеневъ и Гётце, по словамъ послѣдняго изъ нихъ, отозвался: «какой-нибудь пьяный патріархъ установиль это».

Съ своей стороны, Гётце объясняеть такое преобладаніе умственнымъ перевѣсомъ чернаго духовенства надъ бѣлымъ такъ какъ въ монахи вступали самые способные молодые люди изъ приготовлявшихся въ духовное званіе, а также болѣе образованные вдовцы изъ бѣлаго духовенства.

Въ свою очередь мы добавимъ, что, независимо отъ этого, сплоченность монашествующихъ давала имъ перевъсь надъразсъяннымъ повсюду бълымъ духовенствомъ. Кромъ того, монастыри всегда пользовались большимъ почетомъ со стороны мірянъ, нежели приходскія церкви. Въ монастыри стекались и доселъ стекается множество богомольцевъ, а старпій представитель монашествующей братіи — архимандрить, игуменъ, настоятель, — по своей обстановкъ и зажиточности обители, являлся въ глазахъ мірянъ лицомъ, несравненно выше стоящимъ, нежели священникъ какого-нибудъ бъднаго прихода, живущій поборами со своихъ прихожанъ.

Въ числъ замъчательныхъ современниковъ князя Александра Николаевича, Гётце считаетъ, въ средъ чернаго духовенства, петербургскаго митрополита Михаила. Онъ былъ первенствующимъ членомъ синода и, по словамъ Гётце, во всъхъ отношеніяхъ вполнъ достойный пастырь, отличавшійся нежеланіемъ приходить въ столкновенія съ духовенствомъ иновърныхъ псповъданій.

Въ своей книгъ Гетце приводить нъсколько примъровъ тогдашней въротерпимости со стороны святъйшаго синода, какъ высшаго въ государствъ православно-церковнаго управленія.

Такъ, онъ разсказываеть, что духовная консисторія эстляндская и лифляндская обратилась къ Голицыну съ ходатайствомъ о дозволеніи крестить въ Остзейскомъ крать подкидываемыхъ младенцевъ по евангелическому обряду. Министръ нашель такое ходатайство уважительнымъ и въ такомъ смыслт отнесся къ митрополиту Михаилу, который, съ своей стороны, отвъчалъ, что къ удовлетворенію такого ходатайства не встртчаеть препятствій, и такой его отзывъ, пройдя чрезъ государственный совть, получиль высочайшее утвержденіе.

Въ подтверждение тогдашней въротершимости, Гетце приводить и другой еще случай. Во время нашихъ войнъ съ

Наполеономъ въ Германіи, какой-то полковникъ Бекбубетовъ женился на дъвицъ Фрезе, реформатского исповъданія. Впослъдствіи открылось, что онъ быль магометанинъ. Отъ этого брака родился сынъ и, по взаимному соглашенію родителей, его предположили окрестить по въръ его матери. Между тъмъ, новорожденный младенецъ было настолько слабъ, что, казалось, не проживеть и одного дня. Въ виду этого повивальная бабка, принимавшая его, окрестила его сама. Но такъ какъ ребенокъ остался живъ, то пасторъ отказался записать его въ метрическую книгу на томъ основаніи, что повивальная бабка, какъ православная, окрестила его по своей въръ. Между тъмъ, родители мальчика продолжали настаивать, что онъ принадлежить къ реформатской церкви. Вопросъ объ этомъ былъ представленъ на разръщение князя Голицына, который, въ свою очередь, снесся по этому дълу Михаиломъ, и митрополитъ съ митрополитомъ отозвался, что въ данномъ случав следуеть исполнить желаніе родителей.

Гётце приводить еще и другіе случаи, которые свидътельствують о взглядѣ князя Голицына на отношенія православной церкви къ иновѣрческимъ. Такъ, между прочимъ, имъ быль проведенъ законъ, запрещавшій присоединять въ Остзейскомъ краѣ къ православной церкви тѣхъ лютеранъ, которые изъявляютъ на то желаніе потому только, что уклоняются отъ конфирмаціи, требующей нѣкотораго подготовленія по Закону Божію, а также не допускать къ присоединенію и малолѣтнихъ мужскаго пола, не достигшихъ 15-ти и женскаго—12-ти лѣтъ, безъ согласія на то со стороны ихъ родителей.

Относительно русскихъ раскольниковъ, Голицынъ, какъ министръ духовныхъ дѣлъ, высказывалъ такое мнѣніе:

«Самое лучшее—не обращать на нихъ вниманія. Если правительство станеть поступать иначе, то это повлечеть за собою двоякое послёдствіе: или нужно будеть ихъ преслёдовать—и тогда будеть худо, такъ какъ они явятся мучениками и ученіе ихъ привлечеть къ себё еще болёе сторонниковь; или же нужно будеть выдёлить ихъ вовсе изъ вёдёнія господствующей церкви. Но въ такомъ случаё они будуть имёть поводъ считать, что правительство какъ бы

узаконило ихъ заблужденія. Въ дёлахъ раскола нужно-говорить Голицынъ-предоставить все воль Божіей, времени и просвътительному старанію православнаго духовенства». Передавая это мненіе, Гётце добавляеть, что въ Сибири считалось тогда до ста тысячь сектантовъ, которые обратились къ Голицыну съ просьбою, чтобы онъ принялъ ихъ подъ свое начальство. «Я отклониль эту честь—разсказываль Голицынъ — и тогда они просили меня быть посредникомъ. между ними и святьйшимъ синодомъ. Я объявилъ имъ, что если они не желають имъть особаго епископа, то во всякомъ случав должны подчиниться синоду, который, впрочемъ, по отдаленности ихъ мъстопребыванія, не будеть вмъщиваться въ ихъ дёла. Они не согласились на это, отзывалсь тёмъ, что въ обоихъ случаяхъ они, при ихъ богослуженіяхъ, должны будуть поминать или епископа, или синодъ. Тогда имъ было указано, что подобныя молитвы находятся въ старинныхъ богослужебныхъ книгахъ, которыя никогда не были переиначены, но что въ нихъ при патріарх в Никон в были только исправлены ошибки переводчиковъ. Однако же убъжденія не привели ни къ чему».

То направленіе, котораго такъ твердо держался Голицынъ по дѣламъ духовнымъ, не нравилось высшему духовенству. Оно было вооружено противъ него до такой степени, что, по словамъ Гётце, даже такой просвѣщенный представитель духовенства, какимъ былъ митрополитъ Михаилъ, не задолго до своей смерти, въ поданной имъ Государю запискъ, обвинялъ Голицына въ пренебреженіи дѣлами господствующей церкви. Въ своей нетерпимости высшее духовенство дошло тогда до того, что признавало нужнымъ офращать невѣрующихъ на путь истинный строгими принудительными мѣрами.

Вообще, Гётце отзывается о Голицынь, какь о министрь духовныхь дьль, съ большою похвалою; что же касается его дьятельности какъ министра народнаго просвыщенія, то въ книгь Гётце попадаются отзывы инаго рода. Голицынь искренно желаль распространить и развить просвыщеніе среди народа, но не быль счастливь въ выборь предназначенныхъ для того лиць и самъ попаль подъ вліяніе обскурантовъ и интригановъ. Самъ онъ не быль на столько образованъ, чтобы непосредственно предпринять тоть или другой починъ

въ этомъ дёлѣ, и потому все должно было зависѣть отъ директора департамента, но такого способнаго и толковаго человѣка при Голицынѣ не было. «Если бы—замѣчаетъ Гётце—директоромъ департамента народнаго просвѣщенія былъ такой человѣкъ, какимъ былъ Тургеневъ, директоръ департамента духовныхъ дѣлъ, то время управленія Голицына министерствомъ народнаго просвѣщенія представлялось бы совершенно въ другомъ свѣтѣ. При Голицынѣ директоромъ департамента народнаго просвѣщенія былъ Василій Ивановичъ Поповъ. По отзыву Гётце, онъ понималъ языки нѣмецкій и англійскій и владѣлъ хорошимъ канцелярскимъ слогомъ, но онъ былъ человѣкъ безхарактерный, безъ всякой нравственной выдержки, безъ широкаго взгляда на государственныя дѣла, и вполнѣ подчинялся піетистическимъ вліяніямъ.

Кромъ дълъ духовныхъ и народнаго просвъщенія, подъ главнымъ въдъніемъ Голицына находилась еще и цензура. Изъ боязни происходившихъ тогда въ Европъ смутъ, строгость ея была усилена до крайней степени, особенно по театральной части, и въ этомъ отношеніи требованія ея доходили до смъщнаго. Такъ, драматическій цензоръ не допускалъ въ піссахъ словъ «богъ любви», но заставлялъ замънять эти слова словами Амуръ или Купидонъ. Иностранная цензура была придирчива до того, что однажды не пропустила одного нумера ««Augsburger Allgemeines Zeitung» потому только, что тамъ встрътилось объявленіе о продажъ въ Германіи портрета испанскаго агитатора Ріего.

О какихъ либо нововведеніяхъ по учебной части при Голицынѣ не было и помину. Изъ высшихъ учебныхъ заведеній въ его время были открыты: въ 1817 году петербургскій университетъ, а въ Одессѣ—Ришильевскій лицей. Гётце говоритъ, что, судя по находившимся въ ту пору при этомъ университетѣ профессорамъ, ему предстояла блестящая будущность, если бы развитіе этого разсадника просвѣщенія не было задержано злобнымъ вліяніемъ Магницкаго и Рунича.

Магницкій и Руничь, разсказываеть Гётце, были превосходные говоруны и своею болтовнею они ослѣпили Голицына такъ, что онъ изъ-за нихъ не могъ ничего видѣть. Изъ нихъ Магницкій былъ попечителемъ казанскаго, а Руничь петербургскаго университетовъ. Они, съ своей стороны, начали выставлять подвёдомственные имъ университеты какъ разсадники невърія и революціоннаго духа, предрекая отъ этого разныя бъдствія и напасти. Уваровъ, бывшій впослъдствіи министромъ народнаго просвъщенія, а въ ту пору президентомъ академіи и попечителемъ петербургскаго университета, старался защитить этоть последній. Такъ какъ онь быль скорбе человбкь ученый, нежели администраторь. то въ его управленіи можно было найти нісколько промаховъ. Онъ раза два прівзжаль на воскресныя собранія. бывавшія у Голицына, но зв'єзда его, какъ попечителя, была уже на закатъ. На этихъ собраніяхъ его какъ будто не замъчаль «и онъ-говорить Гётце-быль очень ленъ, когда я, въ ту пору еще молодой и незначительный чиновникъ, заговаривалъ съ нимъ, и старался подольше протянуть эту бестду».

Въ похвалу Голицыну должно, однако, сказать, что онъ обратилъ вниманіе на распространеніе чтенія и письма въ народъ, такъ какъ эти первоначальныя знанія были тогда очень мало распространены. Голицынъ, по возможности. старался открывать народныя училища и заботился о введеніи въ Россіи бывшей тогда въ ходу такъ называемой «ланкастерской» методы. Для введенія и распространенія ея быль учреждень особый комитеть, подь председательствомь ректора александро-невской духовной академіи, архимандрита Филарета, впоследствін митрополита московскаго. Въ составъ этого комитета вошли также Магницкій и Руничъ, скоро вкравшіеся въ довъренность министра, въ то же время четверо студентовъ педагогическаго института были отправлены за-границу для изученія ланкастерской методы. основаніи же этой методы, независимо оть министерства народнаго просвъщенія, были устроены въ Петербургъ солдатскія школы.

Съ 1817 года Голицынь быль предсёдателемъ «Человёколюбиваго Общества» и содёйствоваль устройству при этомъ обществё медико-филантропическаго отдёленія. При его участіи и содёйствіи образовано было, донынё дёйствующее съ пользою «Пепечительное о тюрьмахъ Общество» какъ въ обёмхъ столицахъ, такъ и въ разныхъ, губерніяхъ.

а также попечительство о бъдныхъ и пріють для неизлечимобольныхъ. Особенно заботился Голицынъ, въ началъ двадцатыхъ годовъ, о призръніи грековъ, убъжавшихъ въ южную 
Россію отъ турецкихъ звърствъ, а также о выкупъ гречанокъ и дътей, купленныхъ турками въ рабство, и собиралъ 
съ этою цълью большія пожертвованія.

Когда, въ 1823 году, открылся въ Бѣлоруссіи голодъ, Голицынъ воззвалъ къ общественной благотворительности въ помощь голодающимъ. Въ 1816 году, подъ покровительствомъ Голицына, возникло «Общество любителей русской словесности», составившееся преимущественно изъ молодыхъ писателей и начавшее издавать журналъ, прибыль съ котораго предназначалась для пособія нуждающимся литераторамъ и учащимся. Вообще, Голицынъ очень охотно поддерживалъ всякое филантропическое и общеполезное предпріятіе.

Въ бытность свою министромъ народнаго просвъщенія, Голицынъ, въ 1819 году, управляль однажды временно министерствомъ внутреннихъ дълъ и одинъ разъ, въ отсутствіи князя Волконскаго, — министерствомъ двора.

«Вслѣдствіе губительнаго вліянія Магницкаго и его сподручника—Рунича», говорить Гётце, «министерство народнаго просвѣщенія пришло въ разстройство и дѣятельность его, отражавшаяся въ ложномъ свѣтѣ, спльно повредила Голицыну въ общественномъ мнѣніи».

#### VII.

Вміяніе Магницкаго на Голицына.—Отзывы Гётце о Магницкомъ.—Ихъ особое значеніе.—Его пріємы для пріобрѣтенія благосклонности Голицына.— Доносы на казанскій университеть.—Разговоръ императора съ Голицынымъ о Магницкомъ.—Назначеніе Магницкаго попечителемъ казанскаго университета.—Разгромъ этого заведенія.—Руничъ.—Интриги Магницкаго чрезъ архимандрита Фотія и митрополита Серафима.—Участіе Аракчева.—Надежды Магницкаго занять мѣсто Голицына.

О губительномъ вліяніи Михаила Леонтьевича Магницкаго появилось уже много изв'єстій въ нашей печати. Не лестные о немъ отзывы встр'єчаются и въ книг'є Г'єтце, и они, по нашему мнієнію, должны им'єть особое значеніе, такъ какъ они представляются однимъ изъ его современниковъ, ничъ петербургскаго университетовъ. Они, съ своей стороны, начали выставлять подвъдомственные имъ университеты какъ разсадники невърія и революціоннаго духа, предрекая отъ этого разныя бъдствія и напасти. Уваровъ, бывшій впоследствіи министромъ народнаго просвещенія, а въ ту пору президентомъ академіи и попечителемъ петербургскаго верситета, старался защитить этотъ последній. Такъ какъ онь быль скорте человткь ученый, нежели администраторь, то въ его управленіи можно было найти нъсколько прома-Онъ раза два прівзжаль на воскресныя собранія. бывавшія у Голицына, но звъзда его, какъ попечителя, была уже на закатъ. На этихъ собраніяхъ его какъ будто не замъчаль «и онъ-говорить Гётце-быль очень ленъ, когда я, въ ту пору еще молодой и незначительный чиновникъ, заговаривалъ съ нимъ, и старался подольше протянуть эту бесъду».

Въ похвалу Голицыну должно, однако, сказать, что онъ обратилъ вниманіе на распространеніе чтенія и письма въ народъ, такъ какъ эти первоначальныя знанія были тогда распространены. Голицынъ, по возможности, очень мало старался открывать народныя училища и заботился о введеніи въ Россіи бывшей тогда въ ходу такъ называемой «ланкастерской» методы. Для введенія и распространенія ея быль учреждень особый комитеть, подъ председательствомъ ректора александро-невской духовной академіи, архимандрита Филарета, впоследствіи митрополита московскаго. Въ составъ этого комитета вошли также Магницкій и Руничъ, скоро довъренность министра, вкравшіеся въ ВЪ TOже время четверо студентовъ педагогическаго института были отправлены за-границу для изученія ланкастерской методы. На основаніи же этой методы, независимо отъ министерства народнаго просвъщенія, были устроены въ Петербургъ солдатскія школы.

Съ 1817 года Голицынъ былъ предсъдателемъ «Человъколюбиваго Общества» и содъйствовалъ устройству при этомъ обществъ медико-филантропическаго отдъленія. При его участіи и содъйствіи образовано было, донынъ дъйствующее съ пользою «Пепечительное о тюрьмахъ Общество» какъ въ объихъ столицахъ, такъ и въ разныхъ, губерніяхъ,

а также попечительство о бѣдныхъ и пріють для неизлечимобольныхъ. Особенно заботился Голицынъ, въ началѣ двадцатыхъ годовъ, о призрѣніи грековъ, убѣжавшихъ въ южную Россію отъ турецкихъ звѣрствъ, а также о выкупѣ гречанокъ и дѣтей, купленныхъ турками въ рабство, и собиралъ съ этою цѣлью большія пожертвованія.

Когда, въ 1823 году, открылся въ Бѣлоруссіи голодъ, Голицынъ воззвалъ къ общественной благотворительности въ помощь голодающимъ. Въ 1816 году, подъ покровительствомъ Голицына, возникло «Общество любителей русской словесности», составившееся преимущественно изъ молодыхъ писателей и начавшее издавать журналъ, прибыль съ котораго предназначалась для пособія нуждающимся литераторамъ и учащимся. Вообще, Голицынъ очень охотно поддерживалъ всякое филантропическое и общеполезное предпріятіе.

Въ бытность свою министромъ народнаго просвъщенія, Голицынъ, въ 1819 году, управляль однажды временно министерствомъ внутреннихъ дълъ и одинъ разъ, въ отсутствіи князя Волконскаго, — министерствомъ двора.

«Вслѣдствіе губительнаго вліянія Магницкаго и его сподручника—Рунича», говорить Гётце, «министерство народнаго просвѣщенія пришло въ разстройство и дѣятельность его, отражавшаяся въ ложномъ свѣтѣ, спльно повредила Голицьну въ общественномъ мнѣніи».

## VII.

Вліяніе Магницкаго на Голицына.—Отзывы Гётце о Магницкомъ.—Ихъ особое значеніе.—Его пріємы для пріобрѣтенія благосклонности Голицына.— Доносы на казанскій университеть.—Разговорь императора съ Голицынымъ о Магницкомъ.—Назначеніе Магницкаго попечителемъ казанскаго университета.—Разгромъ этого заведенія.—Руничъ.—Интриги Магницкаго чрезъ архимандрита Фотія и митрополита Серафима.—Участіе Аракчева.—Надежды Магницкаго занять мѣсто Голицына.

О губительномъ вліяніи Михаила Леонтьевича Магницкаго появилось уже много изв'єстій въ нашей печати. Не лестные о немъ отзывы встр'єчаются и въ книг'є Г'єтце, и они, по нашему мнієнію, должны им'єть особое значеніе, такъ какъ они представляются однимъ изъ его современниковъ, близко знавшимъ его, и притомъ написаны Гётце уже въ преклонныхъ годахъ, когда обыкновенно,—особенно въ русскомъ тайномъ совътникъ, да еще изъ нъмцевъ,—стихаетъ всякое свободомысліе, и онъ безъ всякихъ душевныхъ порывовъ и съ большою сдержанностію высказываетъ свои мнтія.

Магницкій быль другомъ Сперанскаго и вмёстё съ нимъ впаль въ немилость, но затёмъ получиль сперва мёсто вицегубернатора въ Тамбовё, а потомъ губернатора въ Симбирске. Хотя онъ, какъ администраторъ, былъ вовсе неспособный, но, тёмъ не менте, былъ человтвъ умный. Честолюбіе мучило его, и онъ, для удовлетворенія этой страсти, не пренебрегаль никакими средствами и потому былъ опаснымъ интриганомъ. Нёкогда онъ былъ кутила и остроумный насмёшникъ, но, вступивъ въ правительственныя сферы, онъ сталь отличаться набожностію и выдавать себя за человтька религіознаго.

Чтобъ обратить на себя вниманіе Голицына, онъ, какъ симбирскій губернаторъ, учредиль отдёль «Библейскаго Общества» и при открытіи этого отдёла произнесъ такую рёчь, въ силу которой явился самымъ усерднымъ ревнителемъ подобнаго учрежденія. Онъ достигь своей цёли. Послё того какъ онъ быль уволенъ отъ должности губернатора, противъ него не только не было начато комитетомъ министровъ слёдствія по поданнымъ на него жалобамъ, но онъ получилъ мёсто члена въ главномъ правленіи училищь съ 6.000 руб. ежегоднаго содержанія

Стараясь понравиться Голицыну еще болье, онъ каждое воскресенье и каждый праздникъ являлся къ объдни въ домовую церковь князя и тамъ земными поклонами силился привлечь на себя вгляды министра. Съ лукавымъ разсчетомъ онъ прикрывалъ свою лицемърную набожность горячею преданностію церкви, чъмъ и вызвалъ къ себъ сочувствіе клерикальной партіи.

Наружность его можно назвать внушительною. Онъ быль видный мужчина, съ правильными, но нѣсколько грубыми чертами лица. По словамъ Гётце, Магницкій производилъ на него отталкивающее впечатлѣніе и Гётце избѣгалъ всякаго съ нимъ сближенія при встрѣчахъ у министра.

Такъ какъ Магницкій, будучи симбирскимъ губернаторомъ, жилъ по сосъдству съ Казанью, то онъ воспользовался этимъ, чтобъ сообщать Голицыну свъдънія о состояніи тамошняго университета, дабы выставить это зеведеніе въ самомъ дурномъ видъ. Въ февралъ 1819 года, онъ сообщилъ министру, что въ университетъ нужно произвести ревизію. отправился въ Казань, пробылъ тамъ съ донесъ министру, что университеть находится въ крайнемъ разстройствъ и безпорядкъ, что изъ 25-ти профессоровъ, за исключеніемъ какихъ нибудь 5-ти молодыхъ, -- всъ неучи, атеисты, или деисты, а студенты не знають даже числа заповъдей Божіихъ, почему университетъ, по всей справедливости, долженъ быть закрытъ. Непроницательный Голицынъ, прельщенный набожностію Магницкаго, его свътскими пріемами и красноръчіемъ, не затруднился представить его доносъ на усмотрѣніе государя.

Въ это время въ германскихъ университетахъ происходило демократическое движеніе. Доносъ Магницкаго подоспѣлъ весьма кстати и судьба казанскаго университета висѣла на волоскѣ. «Если—говоритъ Гётце—его постигла бы участь, предназначавшаяся ему Магницкимъ, то несомнѣнно вслѣдъ за тѣмъ были бы предприняты и другія угнетательныя мѣры противъ народнаго образованія».

Къ чести Александра I, должно, однако, сказать, что онъ не поддался кишившимъ около вего проискамъ. На представление о закрытии университета онъ возразилъ: «Зачъмъ уничтожать то, что можно исправить? Можно удалить неспособныхъ профессоровъ и замънить ихъ другими, пригла-шенными изъ за-границы».

Съ своей стороны, Голицынъ полагалъ, что никто не въ состояніи исправить казанскій университеть лучше, чёмъ это сдёлаеть Магницкій. Когда же, въ іюлё 1819 года, Голицынъ поднесъ государю указъ о назначеніи Магницкаго попечителемъ казанскаго университета, то — по передачё Гётце—между имераторомъ и его министромъ произошелъ слёдующій разговоръ:

Императоръ. Ты хорошо знаешь Магницкаго?

Голицынъ. Да, ваше величество, я знаю его уже давно. Мнъ извъстны его прежнія заблужденія, но те-

# VI.

Сходство Александра I и Голицына въ области религіозныхъ убѣжденій.—Министерство народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ.—Жалобы Голицына на господство монашества.—Замѣчаніе по поводу этого.—Объясненія Голицына.—Митрополитъ Михаилъ.—Вѣротерпимость.—Мѣры Голицына въ отношеніи Остзейскаго края.—Мнѣніе Голицына о расколѣ.— Непріязнь высшаго духовенства къ Голицыну.—Неудачное его управленіе министерствомъ народнаго просвѣщенія.—Цензура.—Ея строгость.— Отношенія Голицына къ Магницкому, Руничу и Уварову.—Ланкастерская метода.—Влаготворительная и общественная дѣятельность Голицына.

Мы остановились нъсколько подробно на свъдъніяхъ, встръченныхъ о баронессъ Крюденеръ въ книгъ Гётце, не только потому, что личность эта имбеть значение какъ сама по себъ, такъ отчасти и въ исторіи первой четверти текущаго столътія, но еще и по другимъ причинамъ. Сношенія императора Александра I съ Крюденеръ представляють нъкоторыя существенныя черты его религіознаго и политическаго настроенія, которое неизб'єжно должно было отражаться на окружившихъ его лицахъ, и въ особенности на князъ Голицынъ Голицынъ былъ съ дътства связанъ съ императоромъ тесною дружбою. Оба они выросли при дворе Екатерины II, въ такую пору, когда религіозныя чувства были въ разладъ съ разсудкомъ. Оба они усвоили себъ одинаковый образъ мыслей и потомъ оба свернули на иную дорогу, гдъ натолкнулись на христіанско-мистическое ученіе. Обстоятельство это, по отношенію къ Голицыну, какъ къ министру народнаго просвъщенія и духовныхъ дълъ, имъло. разумъется, гораздо болъе значенія, нежели въ отношеніи другихъ современныхъ ему русскихъ сановниковъ.

Министерство народнаго просвъщенія и духовныхъ дълъ, которому подвъдомственны были и дъла господствующей церкви, принадлежало къ числу замътно выдавшихся учрежденій, основанныхъ въ царствованіе Александра I, но, спустя семь лътъ, министерство это было упразднено вслъдствіе происковъ Аракчеева, направленныхъ противъ Голицына.

Во время своего управленія означеннымъ министерствомъ, Голицынъ особенно жаловался на преобладаніе въ православ-

никъ и поучалъ его. Когда же виновный исповъдовался и удостоивался св. причастія, то онъ считался очистившимся отъ гръховъ. Казенныхъ же студентовъ, если они попадались въ чемъ-либо болъ важномъ, нежели выпивка вина, вопреки закона, безъ всякаго суда, сдавалъ въ солддты. Каждый наставникъ и каждый ученикъ обязаны были имъть по экземпляру св. писанія. Болъзнь попечитель считалъ только послъдстіемъ гръховъ. Была введена и поощряема система тайныхъ доносовъ, подобно тому, какъ это было въ іезуитскихъ школахъ, и вся учащаяся молодежь дошла до послъдней степени нравственнаго паденія.

Гётце сообщаетъ также кое-что и о Руничъ, замъстившемъ Уварова по управленію петербургскимъ университетомъ, или, говоря иначе, петербургскимъ учебнымъ округомъ. Руничъ пытался подражать примъру, поданному Магницкимъ, и безнощадно преслъдовалъ такихъ выдававшихся при упомянутомъ университетъ профессоровъ, какими были Эрнстъ Раупахъ, Куницынъ, Германъ и Арсеньевъ. Къ этому Гётце прибавляетъ, что преслъдованіе профессоровъ имъло еще другую, болъе существенную цъль. Выставляя ихъ предъ государемъ людьми неблагонадежными, обскуранты хотъли убъдить его, что отъ университетовъ исходятъ опасныя для государства идеи, и, подавивъ такимъ способомъ общее образованіе, замънить его церковно-фанатическимъ ученіемъ.

Ошибочно было бы полагать, что и Голицынь, съ своей стороны, стремился къ этому, лишь потому, что онъ позволялъ Магницкому и Руничу производить татарскіе погромы по части народнаго образованія. Напротивъ, онъ, по увѣренію Гётце, желаль поставить университеты на подобающую имъ высоту, доказательствомъ чему могъ служить дерптскій университеть, о которомъ заботился тогдашній его попечитель, графъ Ливенъ. Бѣда заключалась въ томъ, что Голицынъ, довѣряя прямодушію Магницкаго, впаль въ сильное заблужденіе, а ограниченный по уму Поповъ, въ свою очередь, не выяснилъ министру настоящаго прискорбнаго положенія дѣлъ. Слишкомъ поздно узналъ Голицынъ, что Магницкій былъ агентомъ его враговъ, что онъ злоупотребляль довѣріемъ князя, который тогда только и догадался, какую змѣю согрѣлъ онъ у себя на груди, а до того времени вліяніе Магницкаго возрастало

все болѣе и болѣе. Онъ ловко подлаживался къ министру, посѣщая съ нимъ больницы и тюрьмы, или завозя его къ бѣсноватому, который всякій разъ, когда Магницкій заклиналь его именемъ Христа, ораль во все горло и валялся на полу въ корчахъ.

Магницкій уже съ давнихъ поръ быль въ близкихъ отношеніяхъ къ архимандриту Фотію и къ митрополиту Серафиму и раздражиль ихъ ненависть противъ Голицына. Черезъ посредство ихъ онъ сошелся съ Аракчеевымъ, который, при помощи духовенства, разсчитываль столкнуть съ мъста Голицына и отдалить его отъ государя. Аракчеевъ нашелъ въ Магницкомъ хорошее орудіе для исполненія своего замысла. Въ свою же очередь, Магницкій надъялся, что онъ, посредствомъ предательства и интригъ, войдетъ въ силу. Онъ не довольствовался уже должностью попечителя и, уповая на могущество Аракчеева, мечталь, по сверженіи Голицына, ванять его мъсто, т. е. сдълаться министромъ народняго просвъщенія. Нъкоторые утверждали, что Магницкій составиль уже письменный планъ насчеть того, какъ переустроить все государство по образцу казанскаго университета.

Въ министерство Шишкова Руничъ лишился мъста попечителя и подпалъ подъ слъдствіе за растрату строительныхъ суммъ.

#### VIII.

Учрежденіе «Библейскаго общества» въ Петербургв.—Участіе Голицына.— Двятельность этого общества.—Его личный составъ.—Кружовъ Попова.— Борьба съ «княземъ тьмы».—Изданіе переводовъ и сочиненій съ мистическимъ направленіемъ.—Обвиненія противъ Голицына.

Въ «Въстникъ Европы» за 1868 годъ были помъщены тщательно разработанныя статьи о «Русскомъ Библейскомъ обществъ», написанныя А. Н. Пыпинымъ. Съ своей стороны. Гётце, какъ очевидецъ зарожденія этого общества, его дъятельности и его конца, сообщаеть о немъ нъкоторыя особыя, заслуживающія вниманія, свъдънія.

Однажды, въ 1812 году, императоръ, удрученный заботами по случаю войны съ Наполеономъ I, отправился утромъ на обычную свою прогулку вдоль набережной Фонтанки и зашель къ Голицыну, жившему въ томъ домъ, который нынъ, напротивъ Михайловскаго замка, занимаетъ бывшій министръ императорскаго двора, графъ В. Ө. Адлербергъ. Въ рабочемъ кабинетъ князя Александръ Павловичъ нашелъ на столъ славнискую библію и разговорился съ хозяиномъ о своемъ угнетенномъ настроеніи духа. Открывъ въ это время случайно библію, онъ прочелъ псаломъ о возложеніи упованія на Бога.

По прошествіи нѣкотораго времени, государь попросиль императрицу, свою супругу, одолжить ему библію и, читая эту книгу, убѣдился, сколько утѣшенія и бодрости можеть почерпнуть изъ нея человѣческое сердце.

6-го декабря 1812 года, онъ сообщилъ агенту великобританскаго и заграничнаго «Библейскаго общества», пастору Паттерсону, планъ объ учрежденіи въ Петербургъ «Библейскаго общества». Первоначально общество это, подъ предсъдательствомъ Голицына, составилось изъ свътскихъ лицъ и изъ лицъ, принадлежавшихъ къ протестантскому духовенству, и, благодаря тъмъ денежнымъ средствамъ, которыя избыточно стекались въ общество, дъятельность его расширялась все болъе и болъе. Въ 1814 году, оно преобразовалось въ «Русское Библейское общество», и президентомъ его былъ снова избранъ Голицынъ. Теперь въ общество стали вступать не только представители высшаго свътскаго круга, но и представители высшаго православнаго духовенства, наряду съ духовными лицами инославныхъ исповъданій.

По первоначальному плану, общество должно было издавать на иностранныхъ только языкахъ «Ветхій» и «Новый Завѣтъ», право же изданія библіи на славянскомъ языкѣ, для употребленія среди православныхъ, было, по-прежнему, удержано исключительно за святѣйшимъ синодомъ. Поэтому, на первыхъ порахъ изъ синодскихъ книжныхъ складовъ было пріобрѣтено обществомъ извѣстное количество экземпляровъ библіи, которые потомъ были пущены въ продажу по пониженной цѣнѣ, или раздавались безплатно. Общество распространяло также священное писаніе на иностранныхъ языкахъ и, между прочимъ, на тѣхъ, на которыхъ говорятъ магометане, живущіе въ Россіи.

Въ 1814 году, въ общество, съ званіемъ вице-президентовъ, начали вступать митрополиты, архіепископы и епископы;

въ числѣ этихъ лицъ былъ и Серафимъ, тогда архіепископъ тверской, впослѣдствіи с.-петербургскій митрополить, а также епископъ армянскій Іоаннесъ и римско-католическій митрополить Сестренцевичъ, несмотря на явно выраженное по этому поводу неудовольствіе со стороны римской куріи. По возвращеніи въ Россію изъ похода за Рейнъ, императоръ прикаваль издать «Новый Завѣтъ» въ переводѣ на русскій языкъ, поручивъ наблюденіе за этимъ переводомъ лицамъ духовнаго званія, съ приложеніемъ постраничнаго подлинника на славянскомъ языкѣ. Съ своей стороны, синодъ поручилъ этотъ трудъ александро-не́вской духовной академіи, подъ надзоромъ ея ректора Филарета, бывшаго потомъ столь извъстнымъ митрополитомъ московскимъ.

Кромѣ того, «Русское Библейское общество» начало издавать на русскомъ языкѣ религіозно-наставительныя сочиненія, въ числѣ которыхъ обращали на себя особенное вниманіе сочиненія Гавріила, архіепископа кишиневскаго и хотинскаго.

Надобно, впрочемъ, замътить, что у насъ «Библейское общество» устроилось не такъ, какъ въ Англіи—въ видъ частнаго, но, напротивъ, какъ-бы въ родъ государственнаго учрежденія, такъ какъ всъ должностныи лица обязаны были ему содъйствовать, тогда какъ англійское или, точнѣе, великобританское «Библейское общество» совершенно уединило свою дъятельность отъ всякой связи съ правительствомъ, и потому тамъ при его посредствъ никогда никто не могъ, да и не можетъ дълать себъ служебную карьеру. У насъ же устроилось оно при совершенно иной обстановкъ.

Такимъ образомъ, въ общество забрались люди, вовсе даже не сочувствовавите его цёли и, кромѣ того, въ него проникли обскуранты, ханжи, фанатики, птетисты, лицемѣры и интриганы, волновавите все общество своими интригами и происками. Всѣ подобныя личности сосредоточивались около Попова, какъ бы главнаго представителя князя Голицына, и тѣ, которые не принадлежали къ этой птетистической и фанатической кучкѣ, могли прослыть безбожниками и людьми опасными. Кружокъ Попова не довольствовался тѣмъ, что могъ заниматься опредѣленнымъ дѣломъ, но подъ вліяніемъ самолюбія и религіознаго мистицизма, его сторонники хотѣли

бороться съ «княземъ тьмы», съ сатаною, который мерещился имъ всюду.

Нѣкоторые изъ членовъ «Русскаго Библейскаго Общества» стали издавать переводныя книжки и свои сочиненія и разсужденія, основанныя на общихъ христіанскихъ воззрѣніяхъ, а не исключительно на богословско-догматическихъ толкованіяхъ. Это вызвало грозу со стороны фанатической партіи, и одинъ изъ главныхъ ея представителей, извѣстный архимандритъ Фотій, началъ прямо называть эти изданія «бѣсовскими книгами».

Въ силу всего этого, существованію «Русскаго Библейскаго Общества» стала грозить близкая опасность, а на Голицына посыпались разныя обвиненія.

# IX.

Личности, описываемыя въ книгъ Гётце. — Аракчеевъ. — Фанатическая партія.—Протестантскіе ісзуиты. — Происки гернгутеровъ. — Учрежденіе званія евангелическаго епископа въ Россіи. — Вопросъ о привилегіяхъ Остзейскаго края.—Наговоры государю на Голицына и Тургенева.—Непріятное положеніе Голицына.—Вліяніе на государя графа Ливена.

Разсказывая о князъ Александръ Николаевичъ Голицынъ и его времени, Гётце вводить читателей по временамъ какъ бы въ портретную галлерею современниковъ князя, которыхъ, если онъ и не зналъ близко, то все же встръчалъ и въ обществъ, и по дъламъ службы. Такое добавление придаетъ оживленность и картинность темъ сведеніямъ, которыя попали въ книгу Гётце отчасти только по слухамъ, или быливпрочемъ, въ самомъ ничтожномъ размъръ-позаимствованы имъ изъ рукописныхъ и еще менте изъ печатныхъ источниковъ, или изъ ходившей молвы. Такъ, между прочимъ, на страницахъ его книги встръчаются очерки извъстнаго римскокатолическаго митрополита Сестренцевича и графа Аракчеева, но такъ какъ и умственныя и нравственныя свойства, а также и дъйствія этого послъдняго, достаточно уже извъстны, то мы не будемъ говорить о немъ, а упомянемъ лишь о тъхъ лицахъ, которыя не въ такой степени извъстны, какъ этотъ мрачный и жестокій любимець Александра І.

Аракчеевъ, въ свою очередь, интриговалъ противъ Голизамъчат. и загадочи. личности.

31

٠,

щына, какъ бы ревнуя его къ императору, съ которымъ, какъ мы уже говорили, князь быль друженъ съ самаго дётства. Съ цёлью повредить Голицыну, онъ соединился съ фанатическою партіею, хотя самъ вовсе не раздёляль ея крайнихъ убёжденій и смотрёль на нее только какъ на пригодное для него орудіе противъ Голицына. Въ составё упомянутой партіи было немало протестантскихъ іезунтовъ, которые, какъ разсказываеть Гётце, хотёли выжить изъ министерства его, Гётце, и его ближайшаго начальника, директора департамента духовныхъ дёль, Тургенева. Эти іезунты находили, что Гётце и Тургеневъ препятствовали преслёдовать такихъ духовныхъ лицъ, которыя не сочувствовали пістизму, что они заслоняли имъ путь къ министру и тёмъ самымъ не допускали ихъ подчинить Голицына вліянію фанатиковъ.

Упомянувъ о протестантскихъ іезунтахъ, Гётце въ такихъ словахъ опредбляеть ихъ свойства и образъ ихъ дъйствій: «Протестантскими іезунтами—говорить онъ—я называю такихъ понаторълыхъ фанатиковъ, которые обращають свою набожность въ ремесло и ищуть съ помощью ея своихъ выгодъ, следуя іезуитскому правилу, гласящему, что цель оправдываеть средства». Какъ среди православной церкви велись въ ту пору разныя интриги, такъ точно то же дълалось и въ протестантской. И тамъ появились фанатики, прибътавшіе къ клеветамъ и доносамъ, и тамъ существовала піетистическая партія, желавшая воспользоваться религіозномистическимъ настроеніемъ Александра Павловича. Въ подтвержденіе этого Гётце приводить высочайшій манифесть. подписанный государемъ въ 1818 году, въ бытность его въ Москвъ. Воспользовавшись тъмъ, что государь прітхаль въ Москву съ княземъ Голицынымъ, при которомъ не было Тургенева, гернгутерская партія, чрезъ замінявшаго этоть разъ Тургенева директора департамента народнаго просвъщенія Попова, успъла убъдить Голицына представить къ высочайшей подписи манифесть объ освобождении гернгуили моравскихъ братьевъ, проживающихъ въ прибалтійскихъ губерніяхъ, отъ рекрутской повинности. Такая повела бы къ крайнимъ неудобствамъ. Такъ какъ льгота для вступленія въ братство не требуется отреченія оть такъ называемаго «аугсбургскаго исповъданія», общаго для всъхъ

отраслей протестантской церкви, то многіе посл'єдователи этой церкви очень охотно вступили бы въ братство съ цълью избъгнуть рекрутской повинности, въ то время чрезвычайно тягостной. Такимъ образомъ, остзейскія губерніи отношеніи этой повинности могли бы стать въ совершенно исключительное положеніе, или же отправленіе этой повинности разложилось бы слишкомъ неравномърно на танаселеніе. Гётце разсказываеть, что ему удалось предотвратить такія последствія темь, что кь манифесту было присоединено особое толкование въ томъ смыслъ, что предоставленною въ манифестъ льготою имъютъ право воспользозоваться только наличные уже гернгутеры, число которыхъ въ это время простиралось въ остзейскихъ губерніяхъ лишь до 15 человъкъ, и что упомянутое право не распространяется на тъхъ гернгутеровъ, которые прибудутъ туда уже послъ изданія манифеста.

Въ управленіе Голицына министерствомъ духовныхъ дѣлъ, учреждено было званіе евангелическаго епископа, причемъ власть епископа хотѣли распространить на всѣ церкви евангелическаго исповѣданія, находящіяся въ Россіи, но такая власть оказалась несообразною съ ученіемъ евангелической церкви, которая не признаётъ вселенскаго значенія епископовъ, но ограничиваетъ ее только извѣстною мѣстностію, тою или другою отдѣльною діоцезіею, что, впрочемъ, принято и въ православной церкви послѣ отмѣны сана патріарха всея Россіи.

При Голицынъ же разсматривался вопросъ объ учреждении въ Россіи генеральной евангелической духовной консисторіи.

При разсмотрѣніи этого дѣла въ особомъ комитетѣ, учрежденномъ при министерствѣ духовныхъ дѣлъ, произошло слѣдующее. Графъ Ливенъ, піетистъ и попечитель дерптскаго университета, внесъ въ комитетъ проектъ объ учрежденіи въ Остзейскомъ краѣ мѣстнаго евангелическо-духовнаго управленія на новыхъ основаніяхъ. Голицынъ же и департаментъ духовныхъ дѣлъ были противъ этого проекта. Такимъ образомъ, вышло, что русскій князь и русскій министръ въ отпоръ Ливену началь отстаивать ненарушимость привилегій «герцогства» Лифляндскаго въ силу извѣстной рижской капитуляціи, утвержденной Петромъ Великниъ въ 1710 году. Между тѣмъ, коренной лифляндскій баронъ, Ливенъ, заявляль, что эта капитуляція

ничего не значить, что въ Остзейскомъ крат могуть быть вводимы новые порядки, такъ какъ упомянутая рижская капитуляція была заключена условно съ тою оговоркою, что прежніе порядки въ ґерцогствт будуть продолжаться лишь настолько, насколько они будуть согласны съ общими выгодами русскаго государства, или же пока Петръ или его преемники не признають за нужное отмѣнить ихъ.

Хотя князь Голицынъ и имъль вліяніе на государя, но и Ливенъ имълъ при дворъ сильную руку въ лицъ своей матери, бывшей воспитательницы великихъ княженъ, сестеръ Александра Павловича, а также и въ лицъ старшаго своего брата, находившагося въ эту пору русскимъ посланникомъ въ Лондонъ. По поводу пререканій съ Голицынымъ, Ливенъ навель предъ государемъ тень на Голицына. На одной изъ аудіенцій, Александръ Павловичь высказаль своему министру не слишкомъ пріятныя вещи. Онъ говориль ему, что директоръ департамента духовныхъ дёлъ, Тургеневъ, ведетъ эти дъла лъниво, что называется, спустя рукава, что Тургеневъ передаль завъдывание департаментомъ молодому человъку. т. е. Гётце, своему пріятелю, только-что вышедшему изъ университета, и что Гётце, изъ желанія показать себя лицомъ властнымъ, надълалъ разныя непріятности графу Ливену при разсмотръніи вопроса объ учрежденіи генеральной консисторіи. Обстоятельство это, конечно, доказываеть воспріимчивость Александра Павловича къ доходившимъ до него слухамъ, такъ какъ онъ придавалъ такое важное значение мелкому чиновнику министра, и темъ самымъ слишкомъ чувствительно оскорбляль последняго, указывая на то, что Голицынъ не имъетъ должной силы надъ своими подчиненными. Наговоры Ливена отозвались на Гётце темъ, что императоръ, по представленію Голицына, чрезъ комитеть министровъ, объ утвержденіи Гётце начальникомъ отдівленія, не согласился на это, и указъ о Гётце быль возвращень въ комитеть неподписаннымъ, безъ всякаго объясненія съ Голицынымъ. Когда же, спости некоторое время, Голицынь лично просиль государя объ утвержденіи Гётце, то и на эту просьбу посл'єдоваль отказъ. Для Голицына теперь стало ясно, что онъ не имбеть уже прежней силы. Онъ упаль духомъ и, въ разговоръ съ Гётце, сказаль: «je ne sais pas ce que je deviendrai moi-même.

Une confiance perdue est difficile à reparer», т. е. «я не знаю самъ, что со мною будетъ. Однажды утраченное довъріе возстановить трудно». И действительно, черезъ несколько дней онъ былъ доведенъ до того, что ему самому приходилось просить объ отставкъ. Но онъ, среди разныхъ непріятностей, продержался на должности министра до 1824 года. Между тъмъ, скромность положенія Голицына дошла до того, что онъ считалъ нужнымъ ходатайствовать у государя о покровительствуемомъ имъ чиновникъ своего министерства, Гётцъ, чрезъ посредство евангелическаго епископа Сигнеуса, который дъйствительно завель съ императоромъ ръчь объ этомъ молодомъ человъкъ и отзывался о немъ съ похвалою. Невниманіе государя къ Голицыну усиливалось все болѣе и перешло даже въ полное пренебрежение къ нему, какъ къ министру, такъ какъ выборъ лица на мъсто Гетце былъ предоставленъ не Голицыну, а графу Ливену.

# X.

Отношенія Голицына къ государю.—Выходка Фотія.—Книга патера Госснера. — Паденіе Голицына. — Переустройство департамента духовныхъ двлъ.—Аракчеевъ—докладчикъ по синодскимъ двламъ.—Положеніе опальнаго министра.—Отзывъ Гётце о Тургеневъ.—Квакеръ Шлитто.

Минуя въ книгъ Гётце главу объ архимандритъ Фотіи и его другинъ, графинъ Аннъ Алексъевнъ Орловой, какъ о личностяхъ хорошо уже извъстныхъ, мы перейдемъ къ той главъ, въ которой Гётце разсказываетъ о паденіи Голицына.

Несмотря на то непріятное положеніе, въ какое Голицынь, какъ уже видно, быль поставлень какъ министрь, онь, какъ частное лицо, пользовался, повидимому, прежнимъ расположеніемъ и даже дружбою Александра Павловича. Князь въ лѣтнюю пору жилъ при императорѣ или на Каменномъ островѣ, или въ Царскомъ Селѣ, и даже, въ 1822 году, какъ казалось, пріобрѣлъ опять полную его довѣренность, такъ какъ онъ участвовалъ въ это время въ составленіи акта объ отреченіи цесаревича Константина Павловича отъ престола. Въ сущности, однако, положеніе его было шатко и затѣянныя противъ него козни не прекращались.

Главнымъ двигателемъ этихъ козней былъ Фотій. Графиня Орлова устроила въ своемъ домѣ свиданіе между нимъ и Голицынымъ, и когда послѣдній явился къ графинѣ, Фотій, уже бывшій у нея, накинулся на Голицына съ обличеніями, насказаль ему много ругательствъ и дерзостей, и когда Голицынъ, не вытерпѣвшій этого нахальства, сталъ выходить изъ гостиной, то Фотій крикнулъ ему вслѣдъ. «Анаоема! Будь ты проклять! Анаоема!»

Слухъ объ этомъ дошелъ до императора и онъ, потребовавъ къ себъ Фотія для объясненія, приняль его грозно,
но Фотій зналь, какъ подъйствовать на мистически-религіознаго государя. Объясненія Фотія приняли благопріятный для
него обороть и онъ милостиво быль отпущенъ императоромъ.
Разумъется, что Александра Павловича не могла не поравить, повидимому, чистосердечная смълость монаха противъ
высокаго сановника и, вдобавокъ къ тому, лица, пользовавшагося дружбою императора. Фотій выставиль государю Голицына какъ безбожника, содъйствующаго распространенію
пагубныхъ революціонныхъ стремленій, а покровительствуемое княземъ Библейское Общество — какъ гнъздилище невърія, грозившаго ниспровергнуть православную церковь.

На нѣкоторое время изступленный и необразованный изувѣръ, Фотій, сдѣлался ближайшимъ совѣтникомъ воспитанника Лагарпа, и на вопросъ Александра Павловича, какъ предотвратить угрожающую Россіи революцію? — отвѣчалъ: «Смѣнить прежде всего министра, князя Голицына».

Видимымъ предлогомъ къ предръшенной уже участи Голицына послужилъ изданный на русскомъ языкъ переводъ сочиненія католическаго патера Госснера. Магницкій, Фотій и митрополить Серафимъ сплотились между собою для противодъйствія князю. Эти союзники хитрымъ образомъ успъли достать корректурные листы перевода и съ этими листами, какъ съ явною уликою, отправился митрополитъ къ государю. Разсказывали, что Серафимъ бросился къ ногамъ Александра Павловича и умолялъ его защитить Россію. — «Отъ кого?» спросилъ государь. —Отъ министра, князя Голицына — отвъчалъ митрополитъ. Въ подтвержденіе же такой необходимости, онъ вручилъ императору переводъ книги Госснера, какъ доказательство тому, какое зловредное, противоправославное

направленіе приняла цензура, состоя подъ главнымъ завѣдываніемъ Голицына. Добавляли къ этому, что жалоба Серафима на министра не обошлась безъ театральнаго эффекта, такъ какъ митрополитъ, положивъ у ногъ императора свой бѣлый клобукъ, въ знакъ отказа отъ своего святительскаго сана, умолялъ императора, чтобы онъ возвратилъ святѣйшему синоду его прежнюю самостоятельность. Александръ Павловичъ благосклонно выслушалъ доносъ и жалобы митрополита и объщалъ удовлетворить его просьбу.

Адмиралъ Шишковъ и министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской, разсматривавшіе переводъ сочиненія Госснера, отозвались о немъ въ смыслѣ, желательномъ митрополиту и его союзникамъ.

Затъмъ, 15-го мая 1824 года, послъдовалъ высочайшій указъ, которымъ князь Голицынъ, въ милостивыхъ выраженіяхъ, увольнялся отъ должности министра духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія съ удержаніемъ имъ званія главноначальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ, не смотря на настоянія Фотія, чтобы князь быль удалень и отъ этой должности. Вибств съ твиъ, директоры, бывшіе при Голицынъ, --Тургеневъ и Поповъ, --были также уволены отъ занимаемыхъ ими мъстъ. Изъ департамента духовныхъ дълъ были изъяты дъла православнаго исповъданія, и онъ получилъ опять прежнее его название - департамента иностранныхъ исповъданій. Голицынъ оставиль президентство въ Библейскомъ Обществъ и на его мъсто государь назначилъ митрополита Серафима. По дъламъ синодальнымъ доклады оберъпрокурора должны были восходить до государя чрезъ Аракчеева.

Вотъ въ какихъ словахъ передаетъ Гётце о положеніи опальнаго министра: «Въ ближайшее воскресенье — пишетъ Гётце — я отправился на обыкновенный пріемъ къ князю. Я нашелъ тамъ множество посѣтителей, преимущественно изъ подчиненныхъ князя. Лица ихъ были печальны, такъ какъ они любили своего начальника за его доброту и привѣтливость. Князь съ ласковымъ видомъ подошелъ ко мнѣ и подалъ мнѣ руку. На лицѣ его не было ни малѣйшихъ слѣдовъ унынія».

О Тургеневъ Гётце говоритъ слъдующее: «Въ Тургеневъ,

перь онъ перемънился къ лучшему и углубился въ самого себя.

Императоръ. Итакъ, ты ходатайствуешь, чтобы я наз-

Голицынъ. Если вашему величеству угодно будетъ оказать эту милость, то я увъренъ, что онъ будетъ хорошо исполнять свою обязанность.

Императоръ. Пусть будеть такъ! Я приняль за правило предоставлять министрамъ право выбирать себъ подчиненныхъ, но я напередъ тебъ говорю, что Магницкій будетъ первымъ на тебя доносчикомъ.

Такими словами, по замѣчанію Гётце, государь чрезвычайно вѣрно опредѣлилъ характеръ Магницкаго, но къ сожалѣнію, Голицынъ пренебрегъ этимъ предостереженіемъ.

Первымъ дёломъ Магницкаго, какъ попечителя, было преслёдованіе способныхъ профессоровъ, въ особенности такихъ, которые носили нёмецкія фамиліи или не принадлежали къ православной церкви. Онъ замёнялъ ихъ темными личностями, котя государь имёлъ совершенно иное намёреніе. Ни одинъ профессоръ не былъ вызванъ изъ-заграницы. Затёмъ онъ началъ вводить свои административныя мёры и, въ продолженіе шестилётняго своего управленія округомъ, произвель въ дёлахъ его страшный хаосъ. О дёйствіяхъ Магницкаго сообщалось много свёдёній, но вотъ тё добавочныя, которыя встрёчаются въ книгѣ Гётце.

Такъ, онъ приказалъ взять изъ университетской библіотеки и сжегъ всѣ книги, казавшіяся ему зловредными, также и изданныя на иностранныхъ языкахъ. Прочія же книги велѣлъ опечатать и не давать ихъ никому, даже профессорамъ, хотя бы нѣкоторыя изъ этихъ книгъ и были одобрены цензурою. Во все время его завѣдыванія университетомъ, для тамошней библіотеки не было пріобрѣтено ни одной книги. Онъ хвалился водворенною имъ дисциплиною. Всѣмъ своимъ подчиненныхъ профессорамъ, учителямъ и студентамъ онъ запретилъ пить вино, объявивъ, что это страшный грѣхъ. Если же кто-либо изъ казенныхъ студентовъ былѣ замѣченъ въ нарушеніи этой попечительской заповѣди, то его сажали въ темный карцеръ, надѣвали на него крестьянскую сермягу и лапти. Послѣ того къ заключенному приходилъ священ-

почтеннаго адмирала хорошо извъстны, и потому мы не будемъ останавливаться на тъхъ страницахъ книги Гётце, на которыхъ идетъ объ этомъ ръчь. Шишковъ былъ всегда отъявленнымъ врагомъ Библейскаго Общества въ особенности за то, что оно издало переводъ «Новаго Завъта» на русскомъ языкъ. Не смотря на это, онъ, какъ честный человъкъ, не принималъ никакого участія въ интригахъ, направленныхъ противъ Голицына.

Мало того, Шишковъ даже какъ будто оправдывалъ Голицына отъ обвиненія, взведеннаго на него по поводу перевода книги Госснера. Въ своемъ обстоятельномъ докладъ, представленномъ въ комитетъ министровъ, онъ излагалъ это дъло въ томъ видъ, что каждый непредубъжденный человъкъ изъ книги Госснера ясно увидитъ его неумълость и его оплошность; но Госснеръ не проповъдывалъ ни безбожія, ни революціи, и ему вовсе не приходило на умъ нападать на православную церковь, какъ его въ томъ обвиняли. Шишковъ не отвергалъ, что нъкоторые тексты изъ евангелія Госснеръ истолковываль въ противность въръ, но такія толкованія смѣшаны у него съ правильными воззрѣніями, и надобно предполагать, что допущение въ книгу первыхъ было своего рода уловкою. Госснеръ хотълъ этимъ завлечь своихъ читателей и слушателей съ тъмъ, чтобы потомъ еще ръзче внушить имъ исполнение ихъ обязанностей въ отношении къ Богу и государю.

Когда же Шишковъ заговорилъ въ комитетъ вообще о нападеніяхъ на православную въру, то министры протестантскаго исповъданія, — графъ Нессельроде, Канкринъ, фонъ-Моллеръ и государственный контролеръ, баронъ Кампенгаузенъ, отдълались молчкомъ. Разсказывали, впрочемъ, что, когда, по окончаніи засъданія, Канкринъ встрътилъ въ прихожей Шишкова, то онъ съ обычной своей грубоватостью сказалъ ему: «Побойтесь Бога, Александръ Семеновичъ!» Мнъніе Шишкова было поддержано прочими министрами. Послътого, Госснеръ былъ высланъ за границу, а книга его сожжена. Цензоры, фонъ-Поль и Берюковъ, первый за то, что пропустилъ подлинникъ, а второй—переводъ, содержатели типографій Гречъ и Крусъ, и Поповъ, окончившій начатый Брискорномъ переводъ книги Госснера, были отданы подъ судъ.

Hambers (Charles Dictioned by Lightenia (Charles) and Hambers of Heat a Price Markets (Land Hambers) and Hambers of Heat a Price Markets (Heat Instituted by Theory and Land Hambers (Heat Instituted by Heat Instituted by Hambers (Heat Instituted by Hambers (Heat Instituted by Hambers (Heat Instituted by Hambers Instituted by Hamb

Totypica conducate of bridge orders. He was a series of the many of the series of the

### XIL

Typercharie Fodore—Houstanteis et au (typerceis—Lemplathurs yungene House—Verte Tetryase is it.—Hodores—it had non-yest Houses—Vuog"the outside net verthal.—Alexandrets atten neus nets nets.—Itemperatures Indianaes.—
"the outside nets verthal.—Cytele Tetryashunde.—Itemperatures projectentum Indianaes.—
"the outside nets of the outside nets at the outside outside.—End notify...—
Sentimente Regionalistic Beforesense.

Изъ дальнайшихъ разсказовъ Гетце видно, что та перемена, которая, по внутреннему убъкденію Фотів, должна была все перевначить—не повела на къ чему. Пінцковъ жаловался на слабость государя, который въ свою очередь обратился опять къ прежнему мистическо-религіозному настроенію. Дало Попова, по разногласію въ сенать, перешло въ государственный совъть. Тамъ большинство голосовъ составилось въ пользу Попова: къ числу такихъ голосовъ принадлежали голоса графа Милорадовича. Васильчикова (впослъдствій князя и предсъдателя государственнаго совъта) и адмирала Мордвинова. Поповъ былъ оправданъ и, разумѣется, что его оправданіе должно было благопріятно отразиться на Голицынѣ и на всей его партіи, отозвавшись весьма прискорбно на партіи его противниковъ.

О дальнъйшей судьбъ Попова Гётце расказываетъ слъдующее. Поповъ присталь къ извъстной сектъ Татариновой, рожденной Буксгевденъ, обратившейся изъ евангелической въры въ православную. Къ этой сектъ пріобщилъ Поповъ трехъ своихъ дочерей, изъ которыхъ старшей было 18 лътъ, средняя же, 16-ти лътняя дъвушка, не хотъла оставаться въ татариновской сектъ, и тогда пророчица Татаринова убъдила отца этой девушки, чтобъ онъ принудилъ свою дочь тому силою. Для подготовки дъвушки къ сектъ, онъ съкъ ее розгами до крови по три раза въ недълю, читая это время молитвы. Онъ не позволяль ей быть самъ вмъстъ съ ен сестрами, а когда розги не помогли, то онъ сталь морить ее голодомъ и держать по ночамъ въ нетопленномъ чуланъ, гдъ ее и нашли лица, производившія слъдствіе. По словамъ ихъ, страдалица эта возбуждала къ себъ чрезвычайную жалость. Сестры ея говорили, что она пользовалась прежде прекраснымъ здоровьемъ, а теперь отъ нея оставались только кости, да кожа, покрытая темными пятнами.

тамошній монас-Поповъ былъ сосланъ въ Казань въ тырь, гдъ онъ и умеръ въ 1842 году. Татаринова была заключена въ одинъ изъ женскихъ монастырей тверской епар-Никакія ходатайства объ освобожденіи ея не могли имъть успъха, такъ какъ она ни за что не хотъла отречься отъ своихъ религіозныхъ заблужденій. Наконецъ, она согласилась дать подписку въ томъ, что пребудетъ върною дщерью православной церкви, и тогда ей дозволено было жить въ Москвъ. Она, однако, нарушила свое обязательство и составила опять тайную общину изъ своихъ прежнихъ последователей, присоединивъ къ нимъ еще и новыхъ. Къ этой сектъ принадлежалъ генералъ-губернаторъ Остаейскаго края, Головинъ, что однако не помѣшало ему, по синодскаго оберъ-прокурора, графа Протасова, обратить въ тамошнемъ крат въ православіе болте 100.000 душъ латышей и эстовъ.

Нѣкоторыя, не лишенныя интереса, подробности о сектантъ генералъ-губернаторъ разсказываетъ Гётце.

пишеть, что тайная полиція, тщательно следившая за татариновскою сектою, напала на слъдъ принадлежности генераль-адъютанта Головина къ этой сектъ. Бывшій же въ то время министръ внутреннихъ дъль, графъ Перовскій, учредиль особую коммисію для преследованія секть. Комиссія эта убъдилась, что Головинъ, въ бытность свою генералъгубернаторомъ въ Ригъ, находился въ сношеніяхъ съ Татариновой, что онъ принялъ ея ученіе и переписывался съ нею. Получая ея письма, онъ набожно крестился, а съ письмомъ обращался какъ съ нъкоею святынею. Головинъ цаловаль письмо, а также и всёхь тёхь, которые находились около него во время полученія имъ письма. Онъ имълъ у себя молельню, на подобіе той, какая была устроена у Татариновой. Узнали также, что онъ въ Петербургъ участвовъ присходившихъ у Татариновой радъніяхъ. Было валъ даже перехвачено письмо Головина, полное пістистическихъ бредней, адресованное возлюбленной его во христъ сестръ, и письмо это въ подлинникъ было представлено министру внутреннихъ дълъ.

## XIII.

Положеніе Русскаго Библейскаго Общества.—Непослідовательность принятых противь него мірь.—Бесіда Аракчеева и Шишкова съ митрополитомь Серафимомь.—Затруднительное положеніе послідняго.—Записка Шишкова.—Донось Магницкаго.—Указь императора Николая о закрытіи Русскаго Библейскаго Общества.—Гнусные поступки Магницкаго.—По
тідка его въ Казань.

Библейское Общество подвергалось въ концѣ царствованія Александра Павловича большимъ подозрѣніямъ. Обстоятельства его закрытія очень хорошо извѣстны изъ всего, что относительно этого появилось въ нашей печати за послѣдніе годы, но замѣчательна та умственная и нравственная сумятица, а также та непослѣдовательность, которыя должны были и тогда броситься въ глаза по поводу мѣръ, направленныхъ противъ этого Общества и о которыхъ упоминаетъ Гётце.

Шишковъ, какъ славянскій корнесловъ, негодовалъ на Общество за переводъ св. писанія съ славянскаго языка. Первый совѣтникъ государя, Аракчеевъ, относился къ дѣятельности Общества вполнѣ равнодушно, какъ къ учрежденію, имѣвшему въ виду религіозныя цѣли, но его пугали тѣмъ, что члены этого общества собственно—волки въ овечьей шкурѣ, такъ какъ, несмотря на благочестивую покрышку, они въ сущности, какъ говорили, были революціонеры, иллюминаты и даже карбонаріи. Въ такомъ-же непривлекательномъ видѣ представляли ихъ и государю.

2-го ноября 1824 года, Аракчеевъ и Шишковъ получили приказаніе государя отправиться въ Александро-Невскую лавру къ митрополиту Серафиму, чтобы переговорить съ нимъ о дълахъ Русскаго Библейскаго Общества. Гётце приводить подробности объ этой бесёдё, которая должна была поставить въ тупикъ митрополита. Шишковъ внушалъ его высокопреосвященству, какое губительное вліяніе им'вло Общество и на церковь, и на государство. Аракчеевъ поддакивалъ Шишкову тамъ, гдъ ръчь переходила въ область политики. Между тъмъ, митрополитъ, какъ надобно полагать, выслушивая нападки обоихъ сановниковъ на Общество, должень быль находиться въ недоумъніи, спрашивая самаго себя: какимъ-же образомъ все это могло случиться? Неужели же онъ, первенствующій святитель православной церкви въ Россіи, могъ втеченіе десяти лътъ быть вице-президентомъ въ вертепъ безбожниковъ и заговорщиковъ? Вопросъ о переводъ св. писанія на русскій языкъ долженъ быль также поставить Серафима въ затруднительное положеніе, такъ какъ упомянутый переводъ быль предпринять по благословенію святьйшаго синода. То же примънялось и къ Катихизису Филарета, одобренному синодомъ. Такимъ образомъ, выходило, что митрополиту слъдовало обвинять и самого себя, а вмъств съ темъ и те учрежденія, въ которыхъ онъ быль въ настоящее время главнымъ представителемъ, какъ первенствующій члень синода и какъ президенть Русскаго Библейскаго Общества; наконецъ, нужно было обвинять и государя, какъ верховнаго покровителя Библейскаго Общества.

Въ виду всего этого, Серафиму не оставалось ничего болъе, какъ отдълываться отъ своихъ собесъдниковъ общими

٠,

цына, какъ бы ревнуя его къ императору, съ которымъ, какъ мы уже говорили, князь былъ друженъ съ самаго дътства. Съ цълью повредить Голицыну, онъ соединился съ фанатическою партіею, хотя самъ вовсе не раздъляль ея крайнихъ убъжденій и смотръль на нее только какъ на пригодное для него орудіе противъ Голицына. Въ составъ упомянутой партіи было немало протестантскихъ іезуитовъ, которые, какъ разсказываетъ Гётце, хотъли выжить изъ министерства его, Гётце, и его ближайшаго начальника, директора департамента духовныхъ дъль, Тургенева. Эти іезуиты находили, что Гётце и Тургеневъ препятствовали преслъдовать такихъ духовныхъ лицъ, которыя не сочувствовали піетизму, что они заслоняли имъ путь къ министру и тъмъ самымъ не допускали ихъ подчинить Голицына вліянію фанатиковъ.

Упомянувъ о протестантскихъ іезуитахъ, Гётце въ такихъ словахъ опредъляетъ ихъ свойства и образъ ихъ дъйствій: «Протестантскими іезуитами—говорить онь—я называю такихъ понаторълыхъ фанатиковъ, которые обращаютъ свою набожность въ ремесло и ищуть съ помощью ея своихъ выгодъ, слъдуя іезуитскому правилу, гласящему, что цъль оправдываеть средства». Какъ среди православной церкви велись въ ту пору разныя интриги, такъ точно то же дълалось и въ протестантской. И тамъ появились фанатики, прибътавшіе къ клеветамъ и доносамъ, и тамъ существовала пістическая партія, желавшая воспользоваться религіозномистическимъ настроеніемъ Александра Павловича. Въ подтвержденіе этого Гётце приводить высочайшій манифесть, подписанный государемъ въ 1818 году, въ бытность его въ Воспользовавшись темъ, что государь прівхаль въ Москвъ. Mockby съ княземъ Голицынымъ, при которомъ не было Тургенева, гернгутерская партія, чрезъ замінявшаго этотъ разъ Тургенева директора департамента народнаго просвъщенія Попова, успъла убъдить Голицына представить къ высочайшей подписи манифесть объ освобождении гернгутеровъ, или моравскихъ братьевъ, проживающихъ въ прибалтійскихъ губерніяхъ, отъ рекрутской повинности. Такая повела бы къ крайнимъ неудобствамъ. Такъ какъ для вступленія въ братство не требуется отреченія оть такъ называемаго «аугсбургскаго исповъданія», общаго для всъхъ

Аракчеева. Изъ прежняго яраго приверженца Библейскаго Общества онъ, съ перемѣною вѣтра, обратился въ непримиримаго его гонителя. Чрезъ митрополита Серафима онъ представилъ государю записку о вредѣ, причиняемомъ Обществомъ церкви и государству, но послѣдствія вышли вовсе не тѣ, какихъ ожидалъ этотъ двоедушный доносчикъ. Императоръ Александръ Павловичъ приказалъ Серафиму призвать къ себѣ Магницкаго и сдѣлать ему строгій выговоръ за тѣ порицанія, какія онъ позволилъ себѣ противъ членовъ этого Общества, и объявить ему, что если онъ не хочетъ принимать участія въ ихъ дѣятельности, то долженъ былъ занвить объ этомъ просто, въ приличныхъ выраженіяхъ.

12-го апръля 1826 года, состоялся, по настоянію Шишкова и Серафима, высочайшій указъ отъ имени вновь воцарившагося государя о закрытіи Русскаго Библейскаго Общества, которое втеченіе своего существованія напечатало 876,106 экземпляровъ библіи, частію вполнъ, частію въ извлеченіи. Бывшій же у Общества капиталъ 2.000,000 рублей ассигнаціями былъ переданъ въ распоряженіе синода. Спустя, однако, нъсколько времени, по стараніямъ князя Карла Ливена, дозволено было учредить новое исключительно «Евангелическое Библейское Общество», только изъ членовъ протестантскаго исповъданія.

Какъ въ прежнюю пору Магницкій быль ревностный поборникъ ланкастерскихъ школъ и желалъ распространить ихъ до самой Камчатки, такъ теперь, напротивъ, онъ являлся непримиримымъ ихъ гонителемъ, объявляя, что онъ, какъ зловредныя учрежденія, должны быть закрыты. Онъ думалъ угодить Шишкову даже тъмъ, что приказалъ изъ конференцъ-залы казанскаго университета вынести повъшенный имъ тамъ прежде портретъ Голицына. Но когда поздиве Шишковъ узналь объ этомъ, то выразиль свое крайнее неудовольствіе по поводу такой гнусной проделки. Вмёсте съ тъмъ онъ пустился во всевозможные доносы, вмъшиваясь не въ свои дёла. Такъ, онъ подалъ на Шишкова доносъ, въ которомъ сообщалъ о разстройствъ и безпорядкахъ въ дерптскомъ университетъ, разсчитывая на то, что ему будетъ поручена ревизія этого университета, какъ нъкогда была поручена ревизія казанскаго. Но онъ обманулся. По докладу

объ этомъ государю Александру Павловичу, онъ нашель. что такъ какъ Дерить находится въ близкомъ разстоянии отъ Петербурга, то лучше было съёздить туда самому министру и лично удостовериться въ состоянии тамошняго университета. Шишковъ исполнить волю государя и, по возвращении изъ Дерита, представиль ему, что тамошній университеть находится въ положеніи гораздо лучшемъ, нежели всё прочіе университеты.

Магницкій продолжать, однако, действовать какъ доносчикъ. Узнавъ, что удаленные изъ петербургскаго университета Руничемъ профессоры: статистики-Германъ, и географіи — Арсеньевъ, опредълены были: первый — императрицею Маріею Өеодоровною-инспекторомъ классовъ въ Смольный монастырь, а второй — великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ-въ инженерное училище, Магницкій представиль Шишкову, чтобы онъ довель до свъдънія ся величества и его высочества о томъ, какъ опасны эти преподаватели. Шишковъ оставить доносъ Магницкаго и безъ послъдствія, и безъ отвъта. Магницкій разсвиръпъль и написаль своему начальнику, что если онъ, министръ, не дастъ дальнъйшаго хода присланному ему върноподданническому заявленію, то онъ, Магницкій, напишеть прямо государю. Такое нахальство вывело, наконецъ, добродушнаго Шишкова изъ терпънія и онъ написаль Магницкому, что онъ, Шишковъ, будучи министромъ народнаго просвъщенія, не имъетъ никакого права витшиваться въ распоряженія высочайщихъ особъ, и обязанъ заниматься дълами только подчиненнаго ему учебнаго въдомства. Къ этому онъ добавиль, что если Магницкій позволить себ' въ третій разь обратиться къ нему, Шишкову, съ подобной бумагой, то объ этомъ будеть доведено до свъдънія Государя.

Желая удалить Магницкаго изъ Петербурга, гдё онъ занимался интригами и доносами, Шишковъ издаль циркуляръ, чтобы попечители учебныхъ округовъ жили въ мёстностяхъ подвёдомственныхъ имъ округовъ. Циркуляръ этотъ былъ прямо направленъ противъ Магницкаго, который, втеченіе шести лётъ со времени своего назначенія попечителемъ округа, не былъ тамъ ни разу. Получивъ такое непріятное для себя предписаніе, онъ поспёшиль въ Грузино, къ своему покровителю Аракчееву, чтобы посовътоваться съ нимъ, что теперь дълать? Аракчеевъ, строгій блюститель дисциплины, внушилъ Магницкому, чтобы онъ повиновался распоряженію своего начальника, и добавилъ, что онъ, Аракчеевъ, по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, поговоритъ объ этомъ съ министромъ. Гостя у Аракчеева въ Грузинъ дней пять, Магницкій разсыпался передъ нимъ въ лести и угодничествъ, на что — надобно сказать къ чести Аракчеева — послъдній былъ вовсе не податливъ.

Магницкій поневоль отправился въ Казань и тамъ навель ужась. Онъ не только грубо обощелся со всёми тамошними чинами, но и даль имъ понять о своихъ близкихъ от-. ношеніяхъ ко всемогущему Аракчееву. Онъ принималь профессоровъ не иначе, какъ въ торжественныхъ аудіенціяхъ, выходя къ нимъ въ мундиръ, въ чулкахъ и башмакахъ, съ анненскою лентою черезъ плечо. Экзамены онъ заключилъ торжественнымъ собраніемъ. Здёсь произнесь онъ рёчь, гдё каждомъ словъ высказывалось его самолюбіе въ видъ похваль той организаціи, какую онь придаль казанскому университету. Въ честь его данъ былъ балъ. На этомъ балу студенты, которыхъ Магницкій держаль прежде какъ отшельниковъ, танцовали до утра. О запрещеніи пить вино теперь не было уже помину, такъ какъ онъ зналъ, что его начальникъ, Шишковъ, не былъ противникомъ крепкихъ напитковъ.

Чтобы соблюсти необходимую формальность, онъ послаль министру коротенькое донесеніе о состояніи университета, но вмість съ тімь препроводиль и свою річь въ редакціи главнійшихь газеть той поры. Когда Пезаровіусь, редакторъ «Русскаго Инвалида», обратился относительно этого за разрішеніемъ къ Шишкову, то министръ нашель неудобнымъ напечатать річь Магницкаго; тімь не меніе, она появилась въ «Московскихъ Відомостяхъ» и въ «Вістникі Достопримічательностей».

Вскорѣ Шишковъ уналь, что Магницкій оскорбительно и дерзко отзывается о немъ, и угрожаетъ, что онъ уничтожитъ всѣхъ непріязненныхъ ему чиновниковъ министерства народнаго просвъщенія.

# XIV.

Возвращеніе Магницкаго въ Петербургъ.—Высылка его оттуда въ Казань черезъ полицію.—Причина такой строгости.—Затрудненія Шишкова въ дъйствіяхъ противъ Магницкаго.—Назначеніе ревизіи надъ Магницкимъ.—Высылка его изъ Казани въ Ревель.—Изданіе журнала «Радуга».—Переселеніе Магницкаго въ Одессу.—Доносъ его на графа Воронцова.—Переселеніе Магницкаго въ Херсонъ и затъмъ снова въ Одессу.—Просьбы его къ Голицыну.—Его смерть.

Ведя разсказъ отчасти последовательно, отчасти со вставками, относящимися къ прежней и поздней поръ по отношенію къ современности разсказываемаго, Гётце доходить до убійства въ Грузинъ Настасьи Минкиной, или Шумской. Въ этомъ разсказъ не встръчается ничего такого, что не появлялось бы уже въ печати, и потому мы не видимъ падобности останавливаться на немъ. Смерть Настасьи привела Аракчеева въ отчаяніе и онъ писаль къ Магницкому, возвратившемуся изъ Казани въ Петербургъ, чтобы тотъ поспешилъ пріжхать въ Грузино и раздълить съ нимъ его ужасную скорбъ. Такое приглашеніе было не по вкусу Магницкому, но, опасаясь навлечь неудовольствіе Аракчеева, онъ поспъшиль въ Грузино. Во время бытности тамъ Магницкаго, Аракчеева постигъ новый ударъ — получено было извъстіе о кончинъ въ Таганрогъ императора Александра Павловича. Магницкій, сознавая, что теперь опора его — Аракчеевъ — рухнетъ, поскакаль въ Петербургъ. Прежде онъ, передъ отъбздомъ въ Казань, не считаль нужнымь откланяться министру, а теперь, надъвъ мундиръ, явился къ Шишкову въ качествъ смиреннаго подчиненнаго и просиль у него позволенія събздить къ Аракчееву, что и было ему дозволено. Онъ, впрочемъ, и тутъ по обыкновенію, двоедушничаль. Не воспользовавшись даннымь ему отпускомь, онь оставался въ Петербургъ, выжидая что будеть дёлаться при новомъ государв. Но 1-го декабря 1825 года, петербургскій ганераль-губернаторь, графь Милорадовичь, сообщиль Магницкому высочайшее повельніе о выбадь въ Казань. Просьбы его, поданныя Милорадовичу и Шишкову объ отсрочкъ исполненія по упомянутому высочайшему повельнію, остались безь послыдствій и, какъ разсказываеть Гетце, Милорадовичь на другой же день отправиль его въ Казань на курьерской тройкъ, въ сопровожденіи полицейскаго офицера. На послъдней станціи передъ Казанью, въъзжавшій прежде туда съ такою грозою Магницкій, теперь, по словамъ Гётце, просиль своего полицейскаго спутника отпустить его въ Казань одного и устроиль свой въъздътуда ночью, дабы никто не могь замътить, какимъ непригляднымъ способомъ онъ быль доставленъ на мъсто своего почетнаго служенія.

Такую строгую и небывалую съ чиновнымъ лицомъ полицейско-принудительную мъру Гетце объясняетъ слъдующими обстоятельствами. Магницкій, какъ мы уже говорили,
два раза обращался къ Шишкову съ доносами на счетъ членовъ императорской фамиліи, оказавшихъ покровительство
изгнаннымъ Руничемъ изъ университета профессорамъ—Герману и Арсеньеву. Магницкій, по всей въроятности, исполнилъ, при посредствъ Аракчеева, ту угрозу, которую онъ
высказывалъ въ своихъ донесеніяхъ Шишкову, т. е. написалъ прямо государю. Затъмъ, когда великій князь Николай
Павловичъ приказалъ князю Александру Николаевичу Голицыну пересмотръть бумаги, оставшіяся въ кабинетъ покойнаго императора, то доносъ Магницкаго оказался налицо и
это побудило Николая Павловича распорядиться такъ круто
съ зловреднымъ доносчикомъ.

Въ департаментъ народнаго просвъщенія давно уже было заготовлено предписаніе объ отътадь Магницкаго въ Казань, но Шишковь, изъ опасенія раздражить Аракчеева, не подписываль его. Когда же Николай Павловичь вступиль на престоль, то Шишковь представиль ему о необходимости произвести по казанскому учебному округу ревизію за время управленія имъ Магницкимъ. Императорь, хотя это и было странно, повельть поручить такую ревизію командиру лейбъгвардіи гренадерскаго полка, генераль-маіору Желтухину. Вслъдствіе этой ревизіи, Магницкій быль исключень изъ службы съ высочайщимъ повельніемъ проживать ему безвытадно въ Казани и съ отдачею его подъ надзоръ тайной полиціи.

По прошествіи нѣкотораго времени, стали присылаться въ Петербургъ безъимянные доносы на разныхъ лицъ, проживавшихъ въ Казани. Доносы эти были писаны женскимъ

Шишковъ оставался постоянно въ хорошихъ отношеніяхъ къ Аракчееву и неръдко толковаль съ нимъ о тъхъ мърахъ, какія желаль онь представить на усмотруніе государя, какъ напримъръ, насчетъ противодъйствія тому злу, которое истекаеть оть Библейскаго Общества, распространяющаго втелъть книги мистическаго ченіе нъсколькихъ содержанія. Онъ поставляль на видъ, что наказаніе виновныхъ за прокниги Госснера и ея перевода само по себъ будеть недостаточно, но что нужно учредить особое цензурное управленіе изъ свътскихъ и духовныхъ лицъ и строго наблюдать за университетскимъ преподаваніемъ. Профессоры и учители должны быть обязаны преподавать по предписаннымъ руководствамъ, а не по рукописнымъ тетрадямъ, въ которыхъ высказывались не столько общіе, сколько личные взгляды преподавателей.

Государь согласился со всёмъ этимъ, но онъ не могъ не принять въ соображеніе, что вредъ, наносимый мистико-піетистическими агитаторами, замёнился теперь съ большею еще невыгодою тёмъ вредомъ, которымъ угрожала противная партія.

# XII.

Оправданіе Попова.—Послёдствія этого оправданія.—Дальнёйшая участь Попова.—Секта Татариновой.—Пріобщеніе къ ней дочерей Попова.—Упорство одной изъ сестерь.—Жестокость отца надъ нею.—Ссылка Попова въ монастырь.—Судьба Татариновой.—Генераль-губернаторъ Головинъ.— Обнаруженіе его принадлежности къ татариновской сектё.—Его испуть.— Замёщеніе Перовскаго Бибиковымъ.

Изъ дальнъйшихъ разсказовъ Гётце видно, что та перемъна, которая, по внутреннему убъжденію Фотія, должна была все переиначить—не повела ни къ чему. Шишковъ жаловался на слабость государя, который въ свою очередь обратился опять къ прежнему мистическо-религіозному настроенію. Дъло Попова, по разногласію въ сенатъ, перешло въ государственный совътъ. Тамъ большинство голосовъ составилось въ пользу Попова; къ числу такихъ голосовъ принадлежали голоса графа Милорадовича, Васильчикова (впослъдствіи князя и предсъдателя государственнаго совъта) и

адмирала Мордвинова. Поповъ быль оправдань и, разумѣется, что его оправданіе должно было благопріятно отразиться на Голицынѣ и на всей его партіи, отозвавшись весьма прискорбно на партіи его противниковъ.

дальнъйшей судьбъ Попова Гётце расказываетъ слъдующее. Поповъ присталь къ извъстной сектъ Татариновой, рожденной Буксгевденъ, обратившейся изъ евангелической въры въ православную. Къ этой сектъ пріобщилъ Поповъ трехъ своихъ дочерей, изъ которыхъ старшей было 18 лътъ, средняя же, 16-ти лътняя дъвушка, не хотъла оставаться въ татариновской сектъ, и тогда пророчица Татаринова убъдила отца этой девушки, чтобъ онъ принудилъ свою дочь къ тому силою. Для подготовки дъвушки къ сектъ, онъ съкъ ее розгами до крови по три раза въ недълю, читая это время молитвы. Онъ не позволяль ей быть самъ виъстъ съ ея сестрами, а когда розги не помогли, то онъ сталь морить ее голодомъ и держать по ночамъ въ нетопленномъ чуланъ, гдъ ее и нашли лица, производившія слъдствіе. По словамъ ихъ, страдалица эта возбуждала къ себъ чрезвычайную жалость. Сестры ея говорили, что она пользовалась прежде прекраснымъ здоровьемъ, а теперь отъ нея оставались только кости, да кожа, покрытая темными пятнами.

Поповъ былъ сосланъ въ Казань въ тамошній монастырь, гдв онъ и умеръ въ 1842 году. Татаринова была заключена въ одинъ изъ женскихъ монастырей тверской епархіи. Никакія ходатайства объ освобожденіи ея не могли имъть успъха, такъ какъ она ни за что не хотъла отречься отъ своихъ религіозныхъ заблужденій. Наконецъ, она согласилась дать подписку въ томъ, что пребудетъ върною дщерью православной церкви, и тогда ей дозволено было жить въ Москвъ. Она, однако, нарушила свое обязательство и составила опять тайную общину изъ своихъ прежнихъ послъдователей, присоединивъ къ нимъ еще и новыхъ. Къ этой секть принадлежаль генераль-губернаторь Остзейскаго края, Головинъ, что однако не помѣшало ему, по синодскаго оберъ-прокурора, графа Протасова, обратить въ тамошнемъ крат въ православіе болте 100.000 душъ латышей и эстовъ.

Шишковъ оставался постоянно въ хорошихъ отношеніяхъ къ Аракчееву и неръдко толковалъ съ нимъ о тъхъ мърахъ, какія желаль онь представить на усмотреніе государя, какъ напримъръ, насчетъ противодъйствія тому злу, которое истекаеть оть Библейскаго Общества, распространяющаго втеченіе нісколькихъ літь книги мистическаго содержанія. Онъ поставляль на видъ, что наказаніе виновныхъ за пропускъ книги Госснера и ея перевода само по себъ будетъ недостаточно, но что нужно учредить особое цензурное управленіе изъ свътскихъ и духовныхъ лицъ и строго наблюдать за университетскимъ преподаваніемъ. Профессоры и учители должны быть обязаны преподавать по предписаннымъ руководствамъ, а не по рукописнымъ тетрадямъ, въ которыхъ высказывались не столько общіе, сколько личные взгляды преподавателей.

Государь согласился со всёмъ этимъ, но онъ не могъ не принять въ соображеніе, что вредъ, наносимый мистико-пістистическими агитаторами, замёнился теперь съ большею еще невыгодою тёмъ вредомъ, которымъ угрожала противная партія.

# XII.

Оправданіе Попова.—Послёдствія этого оправданія.—Дальнёйшая участь Попова.—Секта Татариновой.—Пріобщеніе къ ней дочерей Попова.—Упорство одной изъ сестерь.—Жестокость отца надъ нею.—Ссылка Попова въ монастырь.—Судьба Татариновой.—Генералъ-губернаторъ Головинъ.—Обнаруженіе его принадлежности къ татариновской сектё.—Его испуть.—Замёщеніе Перовскаго Бибиковымъ.

Изъ дальнъйшихъ разсказовъ Гётце видно, что та перемъна, которая, по внутреннему убъжденію Фотія, должна была все переиначить—не повела ни къ чему. Шишковъ жаловался на слабость государя, который въ свою очередь обратился опять къ прежнему мистическо-религіозному настроенію. Дъло Попова, по разногласію въ сенатъ, перешло въ государственный совътъ. Тамъ большинство голосовъ составилось въ пользу Попова; къ числу такихъ голосовъ принадлежали голоса графа Милорадовича, Васильчикова (впослъдствіи князя и предсъдателя государственнаго совъта) и

Шишковъ, какъ славянскій корнесловъ, негодовалъ на Общество за переводъ св. писанія съ славянскаго языка. Первый совѣтникъ государя, Аракчеевъ, относился къ дѣятельности Общества вполнѣ равнодушно, какъ къ учрежденію, имѣвшему въ виду религіозныя цѣли, но его пугали тѣмъ, что члены этого общества собственно—волки въ овечьей шкурѣ, такъ какъ, несмотря на благочестивую покрышку, они въ сущности, какъ говорили, были революціонеры, иллюминаты и даже карбонаріи. Въ такомъ-же непривлекательномъ видѣ представляли ихъ и государю.

2-го ноября 1824 года, Аракчеевъ и Шишковъ получили государя отправиться въ Александро-Невскую лавру къ митрополиту Серафиму, чтобы переговорить съ нимъ о дълахъ Русскаго Библейскаго Общества. Гётце приводить подробности объ этой бесёдё, которая должна была поставить въ тупикъ митрополита. Шишковъ внушалъ его высокопреосвященству, какое губительное вліяніе им'єло Общество и на церковь, и на государство. Аракчеевъ поддакивалъ Шишкову тамъ, гдъ ръчь переходила въ область политики. Между тъмъ, митрополитъ, какъ надобно полагать, выслушивая нападки обоихъ сановниковъ на Общество, долженъ быль находиться въ недоумъніи, спрашивая самаго себя: какимъ-же образомъ все это могло случиться? Неужели же онъ, первенствующій святитель православной церкви въ Россіи, могъ втеченіе десяти лътъ быть вице-президентомъ въ вертепъ безбожниковъ и заговорщиковъ? Вопросъ о переводъ св. писанія на русскій языкъ долженъ быль также поставить Серафима въ затруднительное положение, такъ какъ упомянутый переводъ быль предпринять по благословенію святъйшаго синода. То же примънялось и къ Катихизису Филарета, одобренному синодомъ. Такимъ образомъ, выходило, что митрополиту следовало обвинять и самого себя, а вместв съ темъ и те учрежденія, въ которыхъ онъ быль въ настоящее время главнымъ представителемъ, какъ первенствующій членъ синода и какъ президенть Русскаго Библейскаго Общества; наконецъ, нужно было обвинять и государя, какъ верховнаго покровителя Библейскаго Общества.

Въ виду всего этого, Серафиму не оставалось ничего болъе, какъ отдълываться отъ своихъ собесъдниковъ общими

выраженіями и склонять ихъ къ терпимости въ отношеніи того положенія діль, въ какомъ Общество очутилось, въ противность цілямь, предположеннымь самыми замітными и благонамітренными его ділями.

Несмотря на это, Шишковъ былъ неутомимъ въ преслъдованіи Библейскаго Общества и въ 1824 году представилъ
государю не мало записокъ, изложенныхъ въ такомъ направленіи. Въ нихъ всѣ нападки преимущественно сводились къ
неумѣстному и губительному для Россіи переводу св. писанія
на русскій языкъ. Не желая раздражать болѣе почтеннаго
старца, Александръ Павловичъ надѣялся сдержать ретиваго
славянолюбца заявленіемъ, что переводъ этотъ былъ сдѣланъ
по собственному его, государя, повелѣнію. Но старикъ не
унимался и вскорѣ нашелъ удобный случай повторить свои
наставленія.

Опираясь на свой разговоръ съ митрополитомъ Серафимомъ, Шишковъ докладываетъ императору, что Библейское Общество — франкмасонство, что нужно опечатать его бумаги и передать ихъ на разсмотръніе синода; воспретить дальнъйшее распространение св. писания на русскомъ языкъ; такъ какъ большая часть членовъ синода принадлежала къ лицамъ, отличавшимся въротерпимостію, то двоихъ надо удалить, замфнивъ ихъ вновь назначенными. Императоръ отклониль эти предложенія замічаніемь, что онь должень быть последователень въ своихъ действіяхъ. Въ виде возраженія на это замъчаніе, Шишковъ представиль Александру Павловичу обширную записку. Въ ней онъ доказывалъ, что твердость правительства не заключается въ поддержаніи его погръщностей, и что, напротивъ, оно обязано исправлять ихъ: что государю не следуеть жертвовать общимь благомь для своего личнаго самолюбія, и ссылался на примъры Петра Великаго и Генриха IV. Онъ указывалъ на то, что Россія позаимствовала учрежденіе Библейскаго Общества отъ англійскихъ методистовъ, что совмъстное засъданіе православныхъ святителей съ разными иновърцами представляетъ крайнюю несообразность. На эту записку никакого отвъта отъ государя не послъдовало.

На сторонъ Шишкова стоялъ упоминаемый уже нами нъсколько разъ Магницкій, пользовавшійся благосклонностью Аракчеева. Изъ прежняго яраго приверженца Библейскаго Общества онъ, съ перемъною вътра, обратился въ непримиримаго его гонителя. Чрезъ митрополита Серафима онъ представилъ государю записку о вредъ, причиняемомъ Обществомъ церкви и государству, но послъдствія вышли вовсе не тъ, какихъ ожидалъ этотъ двоедушный доносчикъ. Императоръ Александръ Павловичъ приказалъ Серафиму призвать къ себъ Магницкаго и сдълать ему строгій выговоръ за тъ порицанія, какія онъ позволилъ себъ противъ членовъ этого Общества, и объявить ему, что если онъ не хочетъ принимать участія въ ихъ дъятельности, то долженъ былъ заявить объ этомъ просто, въ приличныхъ выраженіяхъ.

12-го апръля 1826 года, состоялся, по настоянію Шишкова и Серафима, высочайшій указъ отъ имени вновь воцарившагося государя о закрытіи Русскаго Библейскаго Общества, которое втеченіе своего существованія напечатало 876,106 экземпляровъ библіи, частію вполнъ, частію въ извлеченіи. Бывшій же у Общества капиталъ 2.000,000 рублей ассигнаціями быль переданъ въ распоряженіе синода. Спустя, однако, нъсколько времени, по стараніямъ князя Карла Ливена, дозволено было учредить новое исключительно «Евангелическое Библейское Общество», только изъ членовъ протестантскаго исповъданія.

Какъ въ прежнюю пору Магницкій быль ревностный поборникъ ланкастерскихъ школъ и желалъ распространить ихъ до самой Камчатки, такъ теперь, напротивъ, онъ являлся непримиримымъ ихъ гонителемъ, объявляя, что онъ, какъ зловредныя учрежденія, должны быть закрыты. Онъ думалъ угодить Шишкову даже тъмъ, что приказалъ изъ конференцъ-залы казанскаго университета вынести повъшенный имъ тамъ прежде портретъ Голицына. Но когда поздиве Шишковъ узналъ объ этомъ, то выразилъ свое крайнее неудовольствіе по поводу такой гнусной проделки. Вмёсте съ тъмъ онъ пустился во всевозможные доносы, вмъшиваясь не въ свои дёла. Такъ, онъ подалъ на Шишкова доносъ, въ которомъ сообщаль о разстройствъ и безпорядкахъ въ дерптскомъ университетъ, разсчитывая на то, что ему будетъ поручена ревизія этого университета, какъ нікогда была поручена ревизія казанскаго. Но онъ обманулся. По докладу

объ этомъ государю Александру Павловичу, онъ нашелъ. что такъ какъ Дерптъ находится въ близкомъ разстояніи отъ Петербурга, то лучше было съёздить туда самому министру и лично удостовёриться въ состояніи тамошняго университета. Шишковъ исполнилъ волю государя и, по возвращеніи изъ Дерпта, представилъ ему, что тамошній университеть находится въ положеніи гораздо лучшемъ, нежели всё прочіе университеты.

Магницкій продолжать, однако, действовать какть доносчикъ. Узнавъ, что удаленные изъ петербургскаго университета Руничемъ профессоры: статистики-Германъ, и географіи — Арсеньевъ, опредълены были: первый — императрицею Маріею Осодоровною-инспекторомъ классовъ въ Смольный монастырь, а второй — великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ-въ инженерное училище, Магницкій представиль Шишкову, чтобы онъ довель до свъдънія ея величества и его высочества о томъ, какъ опасны эти преподаватели. Шишковъ оставиль доносъ Магницкаго и безъ последствія, и безъ отвъта. Магницкій разсвиръпъль и написаль своему начальнику, что если онъ, министръ, не дасть дальнъйшаго хода присланному ему върноподданническому явленію, то онъ, Магницкій, напишеть прямо государю. Такое нахальство вывело, наконецъ, добродушнаго Шишкова изъ терпънія и онъ написаль Магницкому, что онъ, Шишковъ, будучи министромъ народнаго просвъщенія, не имъетъ никакого права вмъшиваться въ распоряженія высочайшихъ особъ, и обязанъ заниматься дълами только подчиненнаго ему учебнаго въдомства. Къ этому онъ добавилъ, что если Магницкій позволить себ' въ третій разь обратиться къ нему, Шишкову, съ подобной бумагой, то объ этомъ будеть доведено до свъдънія Государя.

Желая удалить Магницкаго изъ Петербурга, гдѣ онъ занимался интригами и доносами, Шишковъ издаль циркуляръ, чтобы попечители учебныхъ округовъ жили въ мѣстностяхъ подвѣдомственныхъ имъ округовъ. Циркуляръ этотъ былъ прямо направленъ противъ Магницкаго, который, втеченіе шести лѣтъ со времени своего назначенія попечителемъ округа, не былъ тамъ ни разу. Получивъ такое непріятное для себя предписаніе, онъ поспѣщилъ въ Грузино, къ своему покровителю Аракчееву, чтобы посов'єтоваться съ нимъ, что теперь дёлать? Аракчеевъ, строгій блюститель дисциплины, внушилъ Магницкому, чтобы онъ повиновался распоряженію своего начальника, и добавилъ, что онъ, Аракчеевъ, по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, поговоритъ объ этомъ съ министромъ. Гостя у Аракчеева въ Грузинъ дней пять, Магницкій разсыпался передъ нимъ въ лести и угодничествъ, на что — надобно сказать къ чести Аракчеева — послъдній былъ вовсе не податливъ.

Магницкій поневол'є отправился въ Казань и тамъ навель ужась. Онъ не только грубо обощелся со всёми тамошними чинами, но и даль имъ понять о своихъ близкихъ от-. ношеніяхъ ко всемогущему Аракчееву. Онъ принималь профессоровъ не иначе, какъ въ торжественныхъ аудіенціяхъ, выходя къ нимъ въ мундиръ, въ чулкахъ и башмакахъ, съ анненскою лентою черезъ плечо. Экзамены онъ заключилъ торжественнымъ собраніемъ. Здёсь произнесъ онъ рёчь, гдё каждомъ словъ высказывалось его самолюбіе въ видъ похваль той организаціи, какую онь придаль казанскому университету. Въ честь его данъ былъ балъ. На этомъ балу студенты, которыхъ Магницкій держаль прежде какъ отшельниковъ, танцовали до утра. О запрещеніи пить вино теперь не было уже помину, такъ какъ онъ зналъ, что его начальникъ, Шишковъ, не былъ противникомъ кръпкихъ напитковъ.

Чтобы соблюсти необходимую формальность, онъ послаль министру коротенькое донесение о состоянии университета, но вмёстё съ тёмъ препроводилъ и свою рёчь въ редакци главнёйшихъ газетъ той поры. Когда Пезаровіусъ, редакторъ «Русскаго Инвалида», обратился относительно этого за разрышениемъ къ Шишкову, то министръ нашелъ неудобнымъ напечатать рёчь Магницкаго; тёмъ не менёе, она появилась въ «Московскихъ Вёдомостяхъ» и въ «Вёстникъ Достопримъчательностей».

Вскоръ Шишковъ уналъ, что Магницкій оскорбительно и дерзко отзывается о немъ, и угрожаетъ, что онъ унцутожитъ всъхъ непріязненныхъ ему чиновниковъ министерства народнаго просвъщенія.

# XIV.

Возвращеніе Магницкаго въ Петербургъ.—Высылка его оттуда въ Казань черезъ полицію.—Причина такой строгости.—Затрудненія Шишкова въ дъйствіяхъ противъ Магницкаго.—Назначеніе ревизіи надъ Магницкимъ.— Высылка его изъ Казани въ Ревель.—Изданіе журнала «Радуга».—Переселеніе Магницкаго въ Одессу.—Доносъ его на графа Воронцова.—Переселеніе Магницкаго въ Херсонъ и затъмъ снова въ Одессу.—Просьбы его къ Голицыну.—Его смерть.

Ведя разсказъ отчасти последовательно, отчасти со вставками, относящимися къ прежней и поздней поръ по отношенію къ современности разсказываемаго, Гётце доходить до убійства въ Грузинъ Настасьи Минкиной, или Шумской. Въ этомъ разсказъ не встръчается ничего такого, что не появлялось бы уже въ печати, и потому мы не видимъ падобности останавливаться на немъ. Смерть Настасьи привела Аракчеева въ отчаяніе и онъ писаль къ Магницкому, возвратившемуся изъ Казани въ Петербургъ, чтобы тотъ поспешилъ пріжхать въ Грузино и раздълить съ нимъ его ужасную скорбъ. Такое приглашение было не по вкусу Магницкому, но, опасаясь навлечь неудовольствіе Аракчеева, онъ поспъшиль въ Грузино. Во время бытности тамъ Магницкаго, Аракчеева постигъ новый ударъ — получено было извъстіе о кончинъ въ Таганрогъ императора Александра Павловича. Магницкій, сознавая, что теперь опора его — Аракчеевъ — рухнетъ, поскакаль въ Петербургъ. Прежде онъ, передъ отъёздомъ въ Казань, не считаль нужнымь откланяться министру, а теперь, надъвъ мундиръ, явился къ Шишкову въ качествъ смиреннаго подчиненнаго и просиль у него позволенія събздить къ Аракчееву, что и было ему дозволено. Онъ, впрочемъ, и тутъ по обыкновенію, двоедушничаль. Не воспользовавшись нымъ ему отпускомъ, онъ оставался въ Петербургъ, выжидая что будеть дёлаться при новомъ государв. Но 1-го декабря 1825 года, петербургскій ганераль-губернаторь, графь Милорадовичь, сообщиль Магницкому высочайшее повельніе о вытадъ въ Казань. Просьбы его, поданныя Милорадовичу и Шишкову объ отсрочкъ исполненія по упомянутому высочайшему повельнію, остались безь послыдствій и, какъ разсказываеть Гетце, Милорадовичь на другой же день отправиль его въ Казань на курьерской тройкъ, въ сопровожденіи полицейскаго офицера. На послъдней станціи передъ Казанью, въъзжавшій прежде туда съ такою грозою Магницкій, теперь, по словамъ Гётце, просиль своего полицейскаго спутника отпустить его въ Казань одного и устроиль свой въъздътуда ночью, дабы никто не могъ замътить, какимъ непригляднымъ способомъ онъ быль доставленъ на мъсто своего почетнаго служенія.

Такую строгую и небывалую съ чиновнымъ лицомъ полицейско-принудительную мъру Гетце объясняетъ слъдующими обстоятельствами. Магницкій, какъ мы уже говорили,
два раза обращался къ Шишкову съ доносами на счетъ членовъ императорской фамиліи, оказавшихъ покровительство
изгнаннымъ Руничемъ изъ университета профессорамъ—Герману и Арсеньеву. Магницкій, по всей въроятности, исполнилъ, при посредствъ Аракчеева, ту угрозу, которую онъ
высказывалъ въ своихъ донесеніяхъ Шишкову, т. е. написалъ прямо государю. Затъмъ, когда великій князъ Николай
Павловичъ приказалъ князю Александру Николаевичу Голицыну пересмотръть бумаги, оставшіяся въ кабинетъ покойнаго императора, то доносъ Магницкаго оказался налицо и
это побудило Николая Павловича распорядиться такъ круто
съ зловреднымъ доносчикомъ.

Въ департаментъ народнаго просвъщенія давно уже было заготовлено предписаніе объ отъъздъ Магницкаго въ Казань, но Шишковъ, изъ опасенія раздражить Аракчеева, не подписываль его. Когда же Николай Павловичь вступиль на престоль, то Шишковъ представиль ему о необходимости произвести по казанскому учебному округу ревизію за время управленія имъ Магницкимъ. Императоръ, хотя это и было странно, повельль поручить такую ревизію командиру лейбъгвардіи гренадерскаго полка, генераль-маіору Желтухину. Вслъдствіе этой ревизіи, Магницкій быль исключень изъ службы съ высочайщимъ повельніемъ проживать ему безвывздно въ Казани и съ отдачею его подъ надзоръ тайной полиціи.

По прошествіи нѣкотораго времени, стали присылаться въ Петербургъ безъимянные доносы на разныхъ лицъ, проживавшихъ въ Казани. Доносы эти были писаны женскимъ

почеркомъ. Всё ихъ велёно было препроводить къ казанскому губернатору, барону Розену, съ порученіемъ дознаться, кто ихъ пишетъ. Тогда сдёлалось извёстно, что они частью составлялись подъ руководствомъ Магницкаго, а частью онъ сочиняль ихъ самъ. Вдобавокъ къ этому, Розенъ сообщилъ, что Магницкій находится въ дружескихъ отношеніяхъ съ казанскимъ архіепископомъ, у котораго онъ часто засиживается до 2-хъ часовъ ночи, и что такое обхожденіе его высокопреосвященства съ лицомъ, состоящимъ подъ надзоромъ полиціи, не дёлаетъ ему чести. Вслёдствіе этого, императоръ Николай Павловичъ приказалъ отправить Магницкаго съ фельдъегеремъ изъ Казани въ Ревель, а архіепископъ былъ переведенъ на епархію низшаго класса.

На Магницкаго была направлена теперь всеобщая ненависть, и Сперанскій, по поводу его ссылки въ Ревель, куда и въ ту пору петербуржцы вздили на лето для морскихъ купаній, сказаль: «вачёмъ сослали Магницкаго въ Ревель, куда вздять для поправленія здоровья,—вёдь онъ заразить тамошній воздухъ».

Живя въ Ревелъ, Магницкій подбиль тамошняго уроженца Бюргера, учителя русскаго языка, но лютеранина, издавать въ 1832 году на русскомъ языкъ журналъ, подъ названіемъ «Радуга». Разумъется, что въ журналъ полнымъ распорядителемъ былъ Магницкій, и «Радуга» предназначалась быть проповъдницею самаго крайняго обскурантизма; но по недостатку подписчиковъ журналъ этотъ въ слъдующемъ году прекратился. Главною задачею этого журнала была борьба противъ европейскаго просвъщенія и проведеніе въ публику мысли о необходимости отторженія Россіи отъ общенія съ Западомъ. Время татарскаго ига признавалось для Россіи благодътельною порою, такъ какъ, благодаря ему, наше отечество, впродолженіе нъсколькихъ стольтій, не соприкасалось съ Западомъ и вслъдствіе этого сохранило православіе во всей его чистотъ.

Еще въ бытность свою въ Петербургъ, Магницкій, при своихъ дружескихъ отношеніяхъ къ Аракчееву, старался на всякій случай сойтись снова съ Голицынымъ, но послъдній уклонялся отъ этого, зная уже теперь, чъмъ кончится приближеніе къ нему Магницкаго. Когда же Магницкій былъ

исключенъ изъ службы и находился въ нуждъ, то онъ обратился къ Голицыну съ просьбою исходатайствовать ему то содержаніе, какое онъ получалъ по должности попечителя, для чего долженъ былъ быть испрошенъ особый высочайшій указъ. Голицынъ отклонилъ отъ себя это дъло, но, тъмъ не менъе, какъ слышалъ Гётце, выхлопоталъ ему пенсію по особому уставу, на что Магницкій, по закону, какъ исключенный изъ службы, не имълъ никакого права.

Пробывъ шесть лътъ въ Ревелъ, Магницкій ръшился снова написать Голицыну покаянное письмо. Сознаваясь въ своихъ винахъ передъ княземъ, онъ просилъ прощенія и напоминаль, что истинный христіанинь должень воздавать за зло добромъ. Смиренное свое покаяніе онъ сопровождаль просьбою о содъйствіи со стороны князя къ переводу его, Магницкаго, въ климатъ болъе умъренный, чъмъ въ Ревелъ. Хотя Голицынъ и не отвъчаль на это письмо, но все же постарался исполнить просьбу Магницкаго, которому и разръшено было проживать гдъ онъ захочеть, за исключеніемъ Петербурга. Въ мат 1833 года, онъ поселился около Петербурга, въ одной изъ немецкихъ колоній. Между темъ, последоваль указъ, чтобы те лица, которымъ не дозволенъ въёздъ въ Петербургъ, не имели бы права проживать вообще въ предълахъ петербургской губерніи. Тогда Магницкій побхаль въ Москву и, проживъ тамъ носколько времени, окончательно поселился въ Одессъ.

Бывшій въ то время одесскимъ генераль-губернаторомъ графъ (впослёдствій св'єтлейшій князь) М. С. Воронцовъ приняль Магницкаго благосклонно. Казалось бы, что въ благодарность за это и притомъ въ отношеній такого честнаго вельможи, каковъ быль Воронцовъ, Магницкій долженъ быль бы отстать отъ своей прежней неблагородной привычки доносчика, но оказалось, что и Воронцовъ не избавился отъ его кляузъ.

Совершенно неожиданно, въ одинъ прекрасный день, Воронцовъ получилъ препровожденный къ нему изъ Петербурга доносъ на него же самого. Доносъ этотъ былъ написанъ Магницкимъ за его подписью. Когда Магницкій явился, по обыкновенію, къ Воронцову, то графъ, не обнаруживая ничего, дружелюбно разговорился съ нимъ, а между тёмъ,

слуга, получившій приказаніе заранѣе, вошель въ кабинеть и доложиль графу, что графиня просить его сіятельство пожаловать къ ней. Уходя изъ кабинета и извинившись передъ Магницкимъ, Воронцовъ умышленно положилъ доносъ Магницкаго на письменный столь такъ, чтобы гнусный гость непремѣню замѣтилъ эту бумагу. Когда же Воронцовъ возвратился въ кабинетъ, то онъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ сталъ продолжать прерванную бесѣду, но Магницкій не выдержалъ позора и поспѣшилъ уйти отъ Воронцова какъ можно скорѣе.

Вскорт, однако, послтадовало распоряжение объ отправкт Магницкаго изъ Одессы въ мъсто прежняго его жительства— въ Ревель. Въ Одесст онъ былъ уже человъкомъ нетерпимымъ: онъ доносилъ, кляузничалъ, ссорилъ между собою встать служащихъ и т. д. Но такъ какъ противъ пребыванія въ Ревелт Магницкій выставилъ свое болтаненное состояніе, то ему разръщено было жить въ Херсонт, съ усиленіемъ надънимъ полицейскаго надзора. Въ мартт 1841 года, ему, по ходатайству великаго князя Михаила Павловича, разръщено было возвратиться въ Одессу съ строжайщимъ внушеніемъ, чтобы онъ не заводилъ тамъ никакихъ интригъ.

Пользуясь пребываніемъ Голицына въ его крымскомъ имѣніи—Гаспра-Александрія, Магницкій обратился къ князю съ просьбою объ исходатайствованіи ему усиленной пенсіи. Голицынъ, забывъ все зло, какое ему надѣлалъ Магницкій, выпросилъ ему, въ августѣ 1844 года, ежегодную пенсію въ 1,500 рублей, но Магницкій не долго пользовался этою милостію, такъ какъ онъ умеръ 21-го ноября того же года, за день до смерти Голицына.

Если когда-то Плутархъ выставляль въ примъръ нравственнаго подражанія для юношей знаменитыхъ мужей древняго міра, то Магницкій можетъ быть выставленъ русскимъ историкомъ въ противоположномъ смыслъ, какъ образецъ, которому подражать вовсе не слъдуетъ...

### XV.

Знакомство Гётце съ Шишковымъ. — Хорошія черты въ характеристикъ послъдняго. — Его поздняя женитьба. — Насмъшки надъ нимъ. — Его гостепріимство. — Его консерватизмъ. — Его въротериимость и филологическій фанатизмъ. — Неосновательное обвиненіе его въ обскурантизмъ. — Замътки о цензуръ. — Митнія Шишкова о кръпостномъ правъ и объ университетскомъ обученіи. — Образъ дъйствій Шишкова въ отношенін графа Орлова-Чесменскаго. — Докладъ государю въ дагерт подъ Дриссою. — Увольненіе отъ должности министра. — Наружность Шишкова. — Любовь его къ дътямъ. — Отношеніе къ литературъ. — Смерть Шишкова. — Д. Н. Блудовъ. — Устройство евангелической церкви нъ Оствейскомъ крат. — Законъ о смъшанныхъ бракахъ. — Отмъна «Литовскаго Статута».

Особую главу посвящаеть Гётце Шишкову, котораго онъ зналь лично. Знакомство Гётце съ Шишковымъ началось лишь въ царствованіе Николая Павловича. До этого времени онъ слышаль только о немъ, какъ о противникъ Библейскаго Общества. Шишковъ не быль вовсе интриганомъ; напротивъ, онъ быль чрезвычайно честный и прямодушный человъкъ, старый консерваторъ изъ школы Екатерины II, слъдовательно—онъ былъ чуждъ племенной ненависти и церковнаго фанатизма. Религіозныя преслъдованія начались еще за много льть до вступленія его въ министерство и они вовсе ему не нравились. Онъ являлся фанатикомъ только тогда, когда ръчь заходила о церковномъ языкъ и когда не хотъли признавать тождества этого языка съ современнымъ русскимъ языкомъ.

«Во время назначенія Шишкова министромъ, — разсказываєть Гётце — я ему лично не быль извъстень. Какъ чиновникъ особыхъ порученій департамента иностранныхъ исповъданій, я счель нужнымъ явиться къ нему. Онъ жилъ тогда на Фурштадтской, въ собственномъ домъ, прямо противъ Анненской церкви. Онъ принялъ меня и въжливо, и ласково. Прошло немало времени, пока я увидълъ его снова. Онъ переъхалъ на казенную квартиру (въ Почтамтскую улицу, въ домъ занимаемый нынъ директоромъ почтоваго департамента) и послъ смерти первой своей жены, нъмки-лютеранки, которую я не зналъ, женился на семьдесятъ первомъ году жизни на католичкъ и полькъ, Юліи Осиповнъ, вдовъ Ло-

слуга, получившій приказаніе заранте, вошель въ кабинеть и доложиль графу, что графиня просить его сіятельство пожаловать къ ней. Уходя изъ кабинета и извинившись передъ Магницкимъ, Воронцовъ умышленно положилъ доносъ Магницкаго на письменный столь такъ, чтобы гнусный гость непремённо замётиль эту бумагу. Когда же Воронцовъ возвратился въ кабинетъ, то онъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ сталъ продолжать прерванную бесёду, но Магницкій не выдержалъ позора и поспёшилъ уйти отъ Воронцова какъ можно скорте.

Вскорѣ, однако, послѣдовало распоряженіе объ отправкѣ Магницкаго изъ Одессы въ мѣсто прежняго его жительства—въ Ревель. Въ Одессѣ онъ былъ уже человѣкомъ нетерпимымъ: онъ доносилъ, кляузничалъ, ссорилъ между собою всѣхъ служащихъ и т. д. Но такъ какъ противъ пребыванія въ Ревелѣ Магницкій выставилъ свое болѣзненное состояніе, то ему разрѣшено было жить въ Херсонѣ, съ усиленіемъ надънимъ полицейскаго надзора. Въ мартѣ 1841 года, ему, по ходатайству великаго князя Михаила Павловича, разрѣшено было возвратиться въ Одессу съ строжайшимъ внушеніемъ, чтобы онъ не заводилъ тамъ никакихъ интригъ.

Пользуясь пребываніемъ Голицына въ его крымскомъ имѣніи—Гаспра-Александрія, Магницкій обратился къ князю съ просьбою объ исходатайствованіи ему усиленной пенсіи. Голицынь, забывъ все зло, какое ему надѣлалъ Магницкій, выпросилъ ему, въ августѣ 1844 года, ежегодную пенсію въ 1,500 рублей, но Магницкій не долго пользовался этою милостію, такъ какъ онъ умеръ 21-го ноября того же года, за день до смерти Голицына.

Если когда-то Плутархъ выставляль въ примъръ нравственнаго подражанія для юношей знаменитыхъ мужей древняго міра, то Магницкій можетъ быть выставленъ русскимъ историкомъ въ противоположномъ смыслъ, какъ образецъ, которому подражать вовсе не слъдуетъ... мнѣнія, которыя высказываль Шишковь, не имѣли уже на дѣлѣ примѣненія.

Обвиненіе Шишкова въ обскурантизмѣ и въ религіозномъ фанатизмѣ Гётце, съ своей стороны, признаётъ неосновательнымъ, въ подтвержденіе чего и ссылается на слѣдующія обстоятельства:

Оба его брака, первый—съ лютеранкой, а второй—съ католичкой, доказывають, что Шишковъ былъ чуждъ религіозной ненависти. При немъ должность министра народнаго просвъщенія была соединена съ званіемъ главноуправляющаго дълами иностранныхъ исповъданій и не было ни одного случая, въ которомъ бы выразилось его притъсненіе какого либо иновърческаго исповъданія. Голицынъ, въротерпимость котораго была всъмъ очень хорошо извъстна, гораздо строже сохранялъ внъшніе обряды своей церкви, нежели Шишковъ. Такъ, Голицынъ строго соблюдалъ всъ установленные церковью посты, тогда какъ Шишковъ былъ въ этомъ отношеніи вольнодумцемъ.

Точно такъ же онъ самъ по себъ снисходительно относился и къ пістизму, и къ мистицизму, доказательствомъ чему можетъ служить его отзывъ о радъніяхъ баронесы Крюденеръ. о которыхъ мы уже упоминали прежде.

Собственно, Шишковъ былъ ярымъ фанатикомъ только тогда, когда затрогивали излюбленныя имъ воззрѣнія по филологіи. Такъ, онъ никогда не хотѣлъ признать, что церковнославянскій языкъ для большинства славянъ сдѣлался непонятенъ. Онъ утверждалъ, что русскій языкъ совершенно тождественъ съ славянскимъ, который, въ свою очередь, составляетъ только торжественный слогъ перваго. Отсюда и проистекала его ненависть къ переводу св. писанія на русскій языкъ, какъ къ предпріятію совершенно излишнему и безполезному.

«Можно ли, наконецъ, винить Шишкова въ обскурантизмѣ?» — спрашиваетъ Гётце, — и на этотъ вопросъ даетъ слѣдующій отвѣтъ. Установленная имъ цензура была во многихъ отношеніяхъ болѣе снисходительна и менѣе придирчива, нежели существовавшая до него. Самъ Шишковъ, не обнаруживаль ни малѣйшаго самохвальства, разсказываль Гётце, какъ онъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, испросилъ у государя

бичевской, рожденной Нарбуть; надь этимъ супружествомъ въ ту пору очень смъялись».

Пишковъ принималъ доклады Гётце и это приблизило Гётце къ министру. Онъ пригласилъ докладчика быватъ у него въ качествъ гостя и представилъ его своей женъ. Она была очень образованная и добрая дама и умъла любезно принимать гостей. Домъ Шишковыхъ принадлежалъ къ числу самыхъ пріятныхъ домовъ въ Петербургъ. Каждое воскресенье былъ у нихъ объдъ для званыхъ и незваныхъ, а по вечерамъ очень часто танцовали. У Шишковыхъ сходились не только высшіе сановники, представители аристократіи и лица дипломатическаго корпуса, но и чиновники министерства, и литераторы, и т. д.

«Чемь более я узнаваль Шишкова, — разсказываеть Гётце—темь более я убъждался въ его добродущи и прямоте его характера. До такой степени бросалась въ глаза разница его личности, въ сравненіи съ образомъ его действій по делу Госснера и борьбой съ Библейскимъ Обществомъ! Онъ былъ, такъ сказать, консерваторъ стараго закала, со встми предразсудками стараго времени, — консерваторъ, для котораго царствованіе Екатерины II представлялось высшимъ идеаломъ. Приливъ новыхъ, неизбъжно-измъняющихся среди людей понятій и воззрѣній онъ приписывалъ исключительно революціонному дуку, а недовольство аракчеевскимъ управленіемъ-карбонаризму, который можно истребить сохраненіемъ церковныхъ обрядовъ и строгою цензурою. Отсюда проистекала слабость въ характеръ этого старика, болъе или менъе поддававшагося вліянію Аракчеева, Фотія, Серафима, Магницкаго, братьевъ Ширинскихъ-Шихматовыхъ и нъкоторыхъ другихъ.

«Затъмъ, вся прошедшая его жизнь была ничъмъ не запятнана, и самые ярые его противники должны признать, что изъ занимаемыхъ имъ служебныхъ должностей онъ не извлекалъ для себя никакихъ выгодъ».

Въ ту пору, когда Гётце сошелся съ Шишковымъ, звѣзда Аракчеева была готова померкнуть; а Магницкаго Шишковъ, къ счастью своему, отстранилъ отъ себя. Что же касается, Фотія, то онъ никогда не показывался въ домѣ Шишкова. Прежнія простодушныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отсталыя

мнѣнія, которыя высказываль Шишковь, не имѣли уже на дѣлѣ примѣненія.

Обвиненіе Шишкова въ обскурантизмѣ и въ религіозномъ фанатизмѣ Гётце, съ своей стороны, признаётъ неосновательнымъ, въ подтвержденіе чего и ссылается на слѣдующія обстоятельства:

Оба его брака, первый—съ лютеранкой, а второй—съ католичкой, доказывають, что Шишковъ былъ чуждъ религіозной ненависти. При немъ должность министра народнаго просвёщенія была соединена съ званіемъ главноуправляющаго дёлами иностранныхъ исповёданій и не было ни одного случая, въ которомъ бы выразилось его притёсненіе какого либо иновёрческаго исповёданія. Голицынъ, вёротерпимость котораго была всёмъ очень хорошо извёстна, гораздо строже сохранялъ внёшніе обряды своей церкви, нежели Шишковъ. Такъ, Голицынъ строго соблюдалъ всё установленные церковью посты, тогда какъ Шишковъ былъ въ этомъ отношеніи вольнодумцемъ.

Точно такъ же онъ самъ по себъ снисходительно относился и къ пістизму, и къ мистицизму, доказательствомъ чему можетъ служить его отзывъ о радъніяхъ баронесы Крюденеръ, о которыхъ мы уже упоминали прежде.

Собственно, Шишковъ былъ ярымъ фанатикомъ только тогда, когда затрогивали излюбленныя имъ воззрѣнія по филологіи. Такъ, онъ никогда не хотѣлъ признать, что церковнославянскій языкъ для большинства славянъ сдѣлался непонятенъ. Онъ утверждалъ, что русскій языкъ совершенно тождественъ съ славянскимъ, который, въ свою очередь, составляетъ только торжественный слогъ перваго. Отсюда и проистекала его ненависть къ переводу св. писанія на русскій языкъ, какъ къ предпріятію совершенно излишнему и безполезному.

«Можно ли, наконецъ, винить Шишкова въ обскурантизмѣ?» — спрашиваетъ Гётце, — и на этотъ вопросъ даетъ слѣдующій отвѣтъ. Установленная имъ цензура была во многихъ отношеніяхъ болѣе снисходительна и менѣе придирчива, нежели существовавшая до него. Самъ Шишковъ, не обнаруживалъ ни малѣйшаго самохвальства, разсказывалъ Гётце, какъ онъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, испросилъ у государя

разрѣшеніе на напечатаніе «Записокъ» князя Шаховскаго, бывшаго синодскимъ оберъ-прокуроромъ при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, такъ какъ цензура не дозволяла печатать его «Записки» въ виду того, что «Записки» эти представляли печальное положеніе Россіи въ царствованіе Елизаветы и, кромѣ того, обнаруживали интриги высшаго православнаго клира.

Должно, однако, сказать, что Шишковъ, какъ и всё люди его званія и той поры, былъ противникъ уничтоженія кръпостнаго права, хотя, по словамъ Гётце, лично онъ былъ добрый пом'єщикъ.

Въ одномъ изъ своихъ докладовъ императору Александру онъ высказалъ мнёніе, что главнымъ образомъ порча студентовъ происходить отъ того, что они готовятся по запискамъ профессоровъ. Когда же, однако, по доносу Магницкаго, онъ долженъ былъ обревизовать дерптскій университеть, то, несмотря на то, что тамошніе профессоры читали лекціи также по своимъ запискамъ, онъ отдалъ полную справедливость тому благоустройству, въ какомъ онъ лично нашелъ этотъ университетъ. Кромѣ того, онъ никогда не старался распускать свои паруса по попутному вѣтру, но всегда—худо ли, хорошо ли—дѣйствовалъ по своему убѣжденію.

Онъ, судя по отзывамъ Гётце, оставался всегда въренъ доброму, примирительному началу. Извъстно, что Павелъприказалъ графу Алексъю Орлову-Чесменскому Петровичъ вытхать изъ Россіи за-границу. Когда, въ 1798 году, Шишковъ, уже въ званіи генераль-адъютанта Павла, находился въ Карлсбадъ, то Павелъ приказалъ ему наблюдать тайно за проживавшими тамъ Орловымъ и Зубовымъ. Тайная полиція была, однако, не въ духѣ Шишкова, и онъ, будучи знакомъ прежде съ Орловымъ, продолжалъ посъщать его, больнаго, ежедневно, хотя и могъ подвергнуться за это грозной опалъ. Когда же Орловъ, въ день имянинъ императора Павла, устроиль въ Карлсбадъ великолъпное празднество, то Шишковъ написаль объ этомъ Павлу, а также и о томъ тоств, какой Орловъ провозгласилъ, когда пили у него за здоровье государя. Это примирило Павла съ Орловымъ и онъ дозволилъ Чесменскому вернуться въ Россію въ его пом'єстье.

Извъстно, что Шишковъ, въ качествъ статсъ-секретаря,

сопровождаль императора Александра Павловича въ походахъ 1812—1814 гг. По поводу этого, Гётце разсказываеть нъсколько молоизвъстныхъ и даже, быть можетъ, еще вовсе неизвъстныхъ подробностей. Императоръ отдалъ приказаніе, чтобы въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ Аракчеевъ, Шишковъ и генералъ Балашевъ собирались на совъщанія, и о постановленіяхъ, принятыхъ на такихъ совъщаніяхъ, доводили письменно до свъдънія его величества. Между прочимъ, въ то время оказалось, что присутствіе государя въ арміи, шедшей противъ Наполеона, крайне стъсняло главнокомандующаго ею, тогдашняго военнаго министра Барклая-де-Толли, но никто не ръшался сказать объ этомъ государю. Шишковъ, съ своей стороны, отважился отъ имени упомянутаго совъщанія представить на счеть этого откровенный докладь. Балашевъ безъ особаго отпора присталъ къ митию Шишкова, но чрезвычайно трудно было склонить Аракчеева къ подписи этой бумаги.

Когда Балашевъ говорилъ Аракчееву, что дѣло идеть о спасеніи отечества, то Аракчеевъ возражаль: «что вы говорите мнѣ объ отечествѣ, скажите лучше, развѣ государю опасно оставаться при арміи?»—«Конечно, отвѣчалъ Балашевъ, если, напримѣръ, Наполеонъ нападетъ на насъ и разобьетъ, то въ какомъ положеніи будетъ тогда государь? Если же Наполеонъ разобьетъ только нашу армію, состоящую подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, то большой бѣды отъ этого не будетъ».

Эти соображенія убъдили Аракчеева и онъ объщаль, подписавъ докладъ, представить его государю.

Гётце приводить самый переводь этого доклада, въ которомъ указывалось на необходимость, чтобы государь убхаль изъ арміи въ глубину Россіи и тамъ занялся бы приготовленіями къ отпору врагу. Приводились по поводу такого предположенія слёдующія соображенія: во-первыхъ, что государь хотя и назначиль главнокомандующимъ Барклая-де-Толли, но что, между тёмъ, онъ, въ присутствіи государя, стёснень въ своихъ распоряженіяхъ и не можеть нести никакой отвётственности за свой образъ дёйствій. Во-вторыхъ, что хотя присутствіе государя и воодушевляеть войска, но что они и безъ этого побуждаются къ храбрости для защиты свободы,

въры, чести, императора, своихъ семействъ и родины. Въ-третьихъ, что если Петръ Великій и Фридрихъ Великій командовали войсками, то дълали это потому, что ихъ государства были обращены въ одинъ общій военный лагерь. Если же то же самое дёлаль теперь Наполеонь, то это потому, что онъ взошелъ на престолъ не по праву рожденія, но только въ силу обстоятельствъ и вследствіе счастья, и что поэтому императоръ Александръ не долженъ следовать его примъру. Въ-четвертыхъ, хотя, несомивнио, личная храбрость и заслуживаеть похвалы, но она не должна переходить за предълы благоразумія. Если она является доброд'єтелью въ простомъ воинъ, то въ полководцъ, который напрасно нодвергаетъ себя опасности, заслуживаеть порицанія, такъ какъ, желая достигнуть личной славы, онъ вызываеть неувтренность въ войскъ. Еще хуже бываеть это въ отношени къ государю, который обязанъ защищать все свое государство. Если онъ будеть разбить или взять въ пленъ, то все государство должно будеть поплатиться за его храбрость. Возьмемъ, говорилось въ докладъ, для примъра двухъ государей. Одинъ изъ нихъ остается внутри государства и изыскиваеть способы для защиты его границъ, другой следуеть повсюду со своимъ войскомъ. Первый изъ нихъ, въ случав неудачи и потери нъкоторыхъ областей, все-таки изъ остальныхъ своихъ земель составляеть государство и царствуеть надъ своимъ народомъ. Побъдитель, который вступить съ нимъ въ переговоры, всетаки должень будеть относиться къ нему какъ къ владътельной особъ. Совсъмъ въ иное положение будетъ поставленъ государь, побъжденный на полъ битвы. Когда онъ возвратится въ свои владенія, то найдеть ихъ въ ужасе и въ переположе и довъріе къ нему будеть утрачено. Если же онъ и останется при своемъ пораженномъ войскъ и потребуетъ помощи отъ своего народа, то развъ скоро и легко онъ получить ее? Если же онъ попадетъ въ пленъ, то осиротевшая безъ него страна должна будеть принять отъ гордаго побъдителя самыя тяжкія условія.

Въ подтверждение возможности того или другаго печальнаго исхода была приведена ссылка на Карла XII.

Если, говорилось далье, государь признаеть за благо, не ожидая рыштельнаго сраженія, оставить армію вы распоря-

женіи главнокомандующаго, а самъ отправится въ главнъйшіе города государства, чтобы призвать дворянство и народъ къ продолженію упорной борьбы, то онъ встрътить тамъ самый восторженный пріемъ и воодушевить народъ до невъроятной степени. Если въ это время непріятелю удастся даже преслъдовать нашу армію, то и тогда государство не будетъ находиться въ опасности, а обезсиленный и разстроенный непріятель встрътить всюду сопротивляющіяся ему новыя силы, и онъ, такимъ образомъ, не въ состояніи будетъ разсчитывать на скорое окончаніе войны.

Докладъ этотъ оканчивался следующимъ, красноречивымъ, по тому времени, обращениемъ къ императору: «Всемилостивейшій государь! Такое наше мненіе основано на верности и 
любви къ твоей священной особе. Умилосердись, надежда 
Россіи! Мы умоляемъ тебя со слезами! Услыши нашъ голосъ 
и наши просьбы съ высоты твоего престола. Это голосъ всего 
отечества и мы готовы скрепить его нашею кровью».

Докладъ этотъ былъ написанъ въ укрѣпленномъ лагерѣ подъ Дриссою, 30-го іюля 1812 года.

Аракчеевъ взялъ его съ собою для представленія государю. Такъ какъ въ этотъ день у Александра Павловича былъ цесаревичъ Константинъ и оставался у него цълый день, и онъ самъ быль въ печальномъ настроеніи духа, то Аракчеевъ не хотъль еще болье разстроить его представлениемъ доклада и положиль его въ спальнъ государя на письменный столъ. Когда, на другой день утромъ, Аракчеевъ явился къ государю, то этоть последній сказаль ему: «я прочель вашу бумагу» — и болте не прибавилъ ни слова. Точно такъ же, когда пришелъ съ бумагами Балашевъ, то и онъ не узналъ, какъ былъ принятъ государемъ представленный ему докладъ. Шишковъ, хотя и быль еще нездоровъ, но собрался съ силами, и съ портфелемъ отправился къ государю въ надеждъ узнать что нибудь о последстіяхь вчерашняго доклада. Шишковъ былъ очень милостиво принятъ государемъ, выразившимъ участіе на счеть состоянія его здоровья и совътовавшимъ ему беречь себя, но и здёсь о докладе не было и помину. Изъ пріема, сділаннаго ему государемъ, онъ могъ заключить, что Александръ Павловичъ не гнъвался на него; и его тъмъ болъе еще мучила неизвъстность на

почеркомъ. Всё ихъ велёно было препроводить къ казанскому губернатору, барону Розену, съ порученіемъ дознаться, кто ихъ пишетъ. Тогда сдёлалось извёстно, что они частью составлялись подъ руководствомъ Магницкаго, а частью онъ сочинялъ ихъ самъ. Вдобавокъ къ этому, Розенъ сообщилъ, что Магницкій находится въ дружескихъ отношеніяхъ съ казанскимъ архіепископомъ, у котораго онъ часто засиживается до 2-хъ часовъ ночи, и что такое обхожденіе его высокопреосвященства съ лицомъ, состоящимъ подъ надзоромъ полиціи, не дёлаетъ ему чести. Вслёдствіе этого, императоръ Николай Павловичъ приказалъ отправить Магницкаго съ фельдъегеремъ изъ Казани въ Ревель, а архіепископъ былъ переведенъ на епархію низшаго класса.

На Магницкаго была направлена теперь всеобщая ненависть, и Сперанскій, по поводу его ссылки въ Ревель, куда и въ ту пору петербуржцы твалии на лето для морскихъ купаній, сказаль: «зачёмъ сослали Магницкаго въ Ревель, куда твалть для поправленія здоровья,—вёдь онъ заравить тамошній воздухъ».

Живя въ Ревелъ, Магницкій подбиль тамошняго уроженца Бюргера, учителя русскаго языка, но лютеранина, издавать въ 1832 году на русскомъ языкъ журналъ, подъ названіемъ «Радуга». Разумъется, что въ журналъ полнымъ распорядителемъ былъ Магницкій, и «Радуга» предназначалась быть проповъдницею самаго крайняго обскурантизма; но по недостатку подписчиковъ журналъ этотъ въ слъдующемъ году прекратился. Главною задачею этого журнала была борьба противъ европейскаго просвъщенія и проведеніе въ публику мысли о необходимости отторженія Россіи отъ общенія съ Западомъ. Время татарскаго ига признавалось для Россіи благодътельною порою, такъ какъ, благодаря ему, наше отечество, впродолженіе нъсколькихъ стольтій, не соприкасалось съ Западомъ и вслъдствіе этого сохранило православіе во всей его чистотъ.

Еще въ бытность свою въ Петербургъ, Магницкій, при своихъ дружескихъ отношеніяхъ къ Аракчееву, старался на всякій случай сойтись снова съ Голицынымъ, но послъдній уклонялся отъ этого, зная уже теперь, чъмъ кончится приближеніе къ нему Магницкаго. Когда же Магницкій былъ

исключенъ изъ службы и находился въ нуждъ, то онъ обратился къ Голицыну съ просьбою исходатайствовать ему то содержаніе, какое онъ получалъ по должности попечителя, для чего долженъ былъ быть испрошенъ особый высочайшій указъ. Голицынъ отклонилъ отъ себя это дъло, но, тъмъ не менъе, какъ слышалъ Гётце, выхлопоталъ ему пенсію по особому уставу, на что Магницкій, по закону, какъ исключенный изъ службы, не имълъ никакого права.

Пробывъ шесть лътъ въ Ревелъ, Магницкій ръшился снова написать Голицыну покаянное письмо. Сознаваясь въ своихъ винахъ передъ княземъ, онъ просилъ прощенія и напоминаль, что истинный христіанинь должень воздавать за добромъ. Смиренное свое покаяніе онъ сопровождаль просьбою о содъйствіи со стороны князя къ переводу его, Магницкаго, въ климатъ болѣе умѣренный, чѣмъ въ Ревелѣ. Хотя Голицынъ и не отвъчаль на это письмо, но все же постарался исполнить просьбу Магницкаго, которому и разръшено было проживать гдъ онъ захочеть, за исключеніемъ Петербурга. Въ мат 1833 года, онъ поселился около Петербурга, въ одной изъ немецкихъ колоній. Между темъ, последоваль указъ, чтобы те лица, которымъ не дозволенъ въёздъ въ Петербургъ, не имёли бы права проживать вообще въ предълахъ петербургской губерніи. Тогда Магницкій побхаль въ Москву и, проживъ тамъ носколько времени, окончательно поселился въ Одессъ.

Бывшій въ то время одесскимъ генераль-губернаторомъ графъ (впоследствіи светлейшій князь) М. С. Воронцовъ приняль Магницкаго благосклонно. Казалось бы, что въ благодарность за это и притомъ въ отношеніи такого честнаго вельможи, каковъ быль Воронцовъ, Магницкій долженъ быль бы отстать отъ своей прежней неблагородной привычки доносчика, но оказалось, что и Воронцовъ не избавился отъ его кляузъ.

Совершенно неожиданно, въ одинъ прекрасный день, Воронцовъ получилъ препровожденный къ нему изъ Петербурга доносъ на него же самого. Доносъ этотъ былъ написанъ Магницкимъ за его подписью. Когда Магницкій явился, по обыкновенію, къ Воронцову, то графъ, не обнаруживая ничего, дружелюбно разговорился съ нимъ, а между тъмъ,

слуга, получившій приказаніе заранте, вошель въ кабинеть и доложиль графу, что графиня просить его сіятельство пожаловать къ ней. Уходя изъ кабинета и извинившись передъ Магницкимъ, Воронцовъ умышленно положилъ доносъ Магницкаго на письменный столъ такъ, чтобы гнусный гость непремённо замётилъ эту бумагу. Когда же Воронцовъ возвратился въ кабинетъ, то онъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ сталъ продолжать прерванную бесёду, но Магницкій не выдержалъ позора и поспёшилъ уйти отъ Воронцова какъ можно скорёе.

Вскорт, однако, послтадовало распоряжение объ отправкт Магницкаго изъ Одессы въ мъсто прежняго его жительства— въ Ревель. Въ Одесст онъ былъ уже человткомъ нетерпимымъ: онъ доносилъ, кляузничалъ, ссорилъ между собою встать служащихъ и т. д. Но такъ какъ противъ пребыванія въ Ревелт Магницкій выставилъ свое болтаненное состояніе, то ему разртшено было жить въ Херсонт, съ усиленіемъ надънимъ полицейскаго надзора. Въ мартт 1841 года, ему, по ходатайству великаго князя Михаила Павловича, разртшено было возвратиться въ Одессу съ строжайщимъ внушеніемъ, чтобы онъ не заводилъ тамъ никакихъ интригъ.

Пользуясь пребываніемъ Голицына въ его крымскомъ имѣніи—Гаспра-Александрія, Магницкій обратился къ князю съ просьбою объ исходатайствованіи ему усиленной пенсін. Голицынъ, забывъ все зло, какое ему надѣлалъ Магницкій, выпросилъ ему, въ августѣ 1844 года, ежегодную пенсію въ 1,500 рублей, но Магницкій не долго пользовался этою милостію, такъ какъ онъ умеръ 21-го ноября того же года, за день до смерти Голицына.

Если когда-то Плутархъ выставляль въ примъръ нравственнаго подражанія для юношей знаменитыхъ мужей древняго міра, то Магницкій можетъ быть выставленъ русскимъ историкомъ въ противоположномъ смыслъ, какъ образецъ, которому подражать вовсе не слъдуетъ...

### XV.

Знакомство Гётце съ Шишковымъ. — Хорошія черты въ характеристикъ послъдняго. — Его поздняя женитьба. — Насмъшки надъ нимъ. — Его гостеиріимство. — Его консерватизмъ. — Его въротерпимость и филологическій фанатизмъ. — Неосновательное обвиненіе его въ обскурантизмъ. — Замътки о цензуръ. — Мнънія Шишкова о кръпостномъ правъ и объ университетскомъ обученіи. — Образъ дъйствій Шишкова въ отношенін графа ОрловаЧесменскаго. — Докладъ государю въ дагеръ подъ Дриссою. — Увольненіе 
отъ должности министра. — Наружность Шишкова. — Любовь его къ дътямъ. — Отношеніе къ литературъ. — Смерть Шишкова. — Д. Н. Блудовъ. — 
Устройство евангелической церкви нъ Оствейскомъ краъ. — Законъ о смъшанныхъ бракахъ. — Отмъна «Литовскаго Статута».

Особую главу посвящаеть Гётце Шишкову, котораго онъ зналь лично. Знакомство Гётце съ Шишковымъ началось лишь въ царствованіе Николая Павловича. До этого времени онъ слышаль только о немъ, какъ о противникъ Библейскаго Общества. Шишковъ не быль вовсе интриганомъ; напротивъ, онъ быль чрезвычайно честный и прямодушный человъкъ, старый консерваторъ изъ школы Екатерины II, слъдовательно—онъ былъ чуждъ племенной ненависти и церковнаго фанатизма. Религіозныя преслъдованія начались еще за много лъть до вступленія его въ министерство и они вовсе ему не нравились. Онъ являлся фанатикомъ только тогда, когда ръчь заходила о церковномъ языкъ и когда не котъли признавать тождества этого языка съ современнымъ русскимъ языкомъ.

«Во время назначенія Шишкова министромъ, — разсказываеть Гётце — я ему лично не быль извъстенъ. Какъ чиновникъ особыхъ порученій департамента иностранныхъ исповъданій, я счель нужнымъ явиться къ нему. Онъ жилъ тогда на Фурштадтской, въ собственномъ домъ, прямо противъ Анненской церкви. Онъ принялъ меня и въжливо, и ласково. Прошло немало времени, пока я увидълъ его снова. Онъ переъхалъ на казенную квартиру (въ Почтамтскую улицу, въ домъ занимаемый нынъ директоромъ почтоваго департамента) и послъ смерти первой своей жены, нъмки-лютеранки, которую я не зналъ, женился на семьдесятъ первомъ году жизни на католичкъ и полькъ, Юліи Осиповнъ, вдовъ Ло-

бичевской, рожденной Нарбуть; надъ этимъ супружествомъ въ ту пору очень смъялись».

Шишковъ принималъ доклады Гётце и это приблизило Гётце къ министру. Онъ пригласилъ докладчика бывать у него въ качествъ гостя и представилъ его своей женъ. Она была очень образованная и добрая дама и умъла любезно принимать гостей. Домъ Шишковыхъ принадлежалъ къ числу самыхъ пріятныхъ домовъ въ Петербургъ. Каждое воскресенье былъ у нихъ объдъ для званыхъ и незваныхъ, а по вечерамъ очень часто танцовали. У Шишковыхъ сходились не только высшіе сановникн, представители аристократіи и лица дипломатическаго корпуса, но и чиновники министерства, и литераторы, и т. д.

болбе я узнаваль Шишкова, — разсказываеть «Чъ́мъ Гётце-тьмъ болье я убъждался въ его добродуши и прямоть его характера. До такой степени бросалась въ глаза разница его личности, въ сравненіи съ образомъ его действій по делу Госснера и борьбой съ Библейскимъ Обществомъ! Онъ былъ, такъ сказать, консерваторъ стараго закала, со всеми предразсудками стараго времени, — консерваторъ, для котораго царствованіе Екатерины II представлялось высшимъ идеаломъ. Приливъ новыхъ, неизбъжно-измъняющихся среди людей понятій и возэртній онъ приписываль исключительно революціонному духу, а недовольство аракчеевскимъ управленіемъ-карбонаризму, который можно истребить сохраненіемъ церковныхъ обрядовъ и строгою цензурою. Отсюда проистекала слабость въ характеръ этого старика, болъе или менъе поддававшагося вліянію Аракчеева, Фотія, Серафима, Магницкаго, братьевъ Ширинскихъ-Шихматовыхъ и нъкоторыхъ другихъ.

«Затъмъ, вся прошедшая его жизнь была ничъмъ не запятнана, и самые ярые его противники должны признать, что изъ занимаемыхъ имъ служебныхъ должностей онъ не извлекалъ для себя никакихъ выгодъ».

Въ ту пору, когда Гётце сошелся съ Шишковымъ, звъзда Аракчеева была готова померкнуть; а Магницкаго Шишковъ, къ счастью своему, отстранилъ отъ себя. Что же касается, Фотія, то онъ никогда не показывался въ домѣ Шишкова. Прежнія простодушныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отсталыя

мнънія, которыя высказываль Шишковъ, не имъли уже на дълъ примъненія.

Обвиненіе Шишкова въ обскурантизмѣ и въ религіозномъ фанатизмѣ Гётце, съ своей стороны, признаётъ неосновательнымъ, въ подтвержденіе чего и ссылается на слѣдующія обстоятельства:

Оба его брака, первый—съ лютеранкой, а второй—съ католичкой, доказывають, что Шишковъ былъ чуждъ религіозной ненависти. При немъ должность министра народнаго просвёщенія была соединена съ званіемъ главноуправляющаго дёлами иностранныхъ исповёданій и не было ни одного случая, въ которомъ бы выразилось его притёсненіе какого либо иновёрческаго исповёданія. Голицынъ, вёротершимость котораго была всёмъ очень хорошо извёстна, гораздо строже сохранялъ внёшніе обряды своей церкви, нежели Шишковъ. Такъ, Голицынъ строго соблюдалъ всё установленные церковью посты, тогда какъ Шишковъ былъ въ этомъ отношеніи вольнодумцемъ.

Точно такъ же онъ самъ по себъ снисходительно относился и къ пістизму, и къ мистицизму, доказательствомъ чему можетъ служить его отзывъ о радъніяхъ баронесы Крюденеръ. о которыхъ мы уже упоминали прежде.

Собственно, Шишковъ быль ярымъ фанатикомъ только тогда, когда затрогивали излюбленныя имъ воззрѣнія по филологіи. Такъ, онъ никогда не хотѣлъ признать, что церковнославянскій языкъ для большинства славянъ сдѣлался непонятенъ. Онъ утверждалъ, что русскій языкъ совершенно тождественъ съ славянскимъ, который, въ свою очередь, составляетъ только торжественный слогъ перваго. Отсюда и проистекала его ненависть къ переводу св. писанія на русскій языкъ, какъ къ предпріятію совершенно излишнему и безполезному.

«Можно ли, наконецъ, винить Шишкова въ обскурантизмѣ?» — спрашиваетъ Гётце, — и на этотъ вопросъ даетъ слѣдующій отвѣтъ. Установленная имъ цензура была во многихъ отношеніяхъ болѣе снисходительна и менѣе придирчива, нежели существовавшая до него. Самъ Шишковъ, не обнаруживаль ни малѣйшаго самохвальства, разсказывалъ Гётце, какъ онъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, испросилъ у государя

ствуеть изъ извъстной книги барона Корфа нъкоторые разсказы о дъйствіяхъ Николая Павловича на Дворцовой площади и затъмъ продолжаеть: «Я перешель снова на бульваръ по направленію къ строившемуся тогда Исаакіевскому собору. Вдоль бульвара, противъ сената до самой Невы, площадь была загромождена столбами и плитами, привезенными для постройки собора, такъ что въ этомъ мъстъ она была неудобна для движенія войскъ. По этой причинъ, а также и потому, что въ это время была гололедица, кавалерія не могла дъйствовать.

«Когда я проходиль по бульвару, по немь двигалась густая толпа народа, все болбе и болбе возраставшая, и притомъ мнт попадалось на глаза столько нагольныхъ тулуповъ и столько оборванцевъ, сколько я никогда еще не видывалъ въ Петербургъ. Мнъ казалось, что вся эта сволочь, которая выглядывала разбойниками и грабителями, примется вдругъ за булыжники, вынутые изъ мостовой. Какъ впоследстви было дознано, одинъ изъ заговорщиковъ, въ последнемъ ихъ совъщаніи, предложиль отдать кабаки на разграбленіе черни и, забравъ изъ церквей хоругви, возмутить народъ подъ ихъ сънью. Но часть молодыхъ людей изъ аристократическихъ семействъ, участвовавшихъ въ заговоръ, не согласилась допустить эти крайности. Такое предложеніе, въ концъ концовъ, было отвергнуто съ негодованіемъ. Быль также распущенъ слухъ, будто бы предполагалось допустить народъ, въ вознаграждение за участие его въ мятежъ, разграбить на Англійской набережной дома, въ которыхъ жили самые богатые банкиры».

Далъе Гетце видъль, какъ къ государю подошель Якубовичь, переведенный изъ гвардіи въ армію за участіе въ качествъ секунданта при дуэли, окончившейся смертью, и снова возвращенный съ Кавказа въ Петербургъ. Здъсь, прибавляетъ Гётце, знали Якубовича по его звърской наружности, и онъ тъмъ болъе былъ знакомъ встмъ въ лицо, что постоянно бываль и въ театрахъ, и во встхъ общественныхъ собраніяхъ. Гётце былъ также очевидцемъ, какъ митрополитъ Серафимъ, въ полномъ облаченіи, съ поднятымъ надъ головою крестомъ, въ сопровожденіи кіевскаго митрополита Евгенія и двухъ иподіаконовъ, отправился, по приказанію

императора, уговаривать бунтовщиковъ. Когда, разсказываетъ Гётце, митрополитъ началъ говорить солдатамъ о повиновеніи законному государю, а они стали креститься и прикладываться къ кресту, то предводители мятежа начали кричать имъ, что законный ихъ государь закованъ въ цёпи, что имъ нётъ надобности въ попахъ, и что если бы митрополить сталъ божиться, хотя бы по два раза на одной недёлё, то имъ, солдатамъ, нётъ до этого никакого дёла. Вмёстё съ тёмъ барабанный бой заглушилъ голосъ митрополита. Послышались угрозы, что въ него будутъ стрёлять, и такимъ образомъ онъ и сопровождавшія его лица принуждены были удалиться.

Скопище бунтовщиковъ, бывшее на площади, по глазомъру Гетце, могло состоять изъ 1,500—2,000 человъкъ. Они стояли у зданія сената, не предпринимая ничего ръшительнаго.

Вечеромъ Гётце пошелъ къ своему пріятелю, полковнику Ребиндеру, жившему въ главномъ штабъ, и увидълъ, что весь дворецъ былъ окруженъ войсками, стоявшими на бивуакахъ около небольшихъ зажженныхъ костровъ.

На слъдующій день утромъ, Гетце отправился снова на мъсто вчерашнихъ событій. Хотя полиція уже прибрала трупы убитыхъ, но онъ между колоннами сенатскаго зданія увидёль трупъ молодого человъка изъ простонародья. Убитый, по всей въроятности, пришель на площадь изъ любопытства, желая посмотръть, что тамъ дълается. Снътъ на пространствъ площади между сенатомъ и памятникомъ Петра Великаго былъ во многихъ мъстахъ покрытъ кровяными пятнами. Такія же пятна попадались и далъе. Всъ стекла въ нижнихъ этажахъ сенатскаго зданія, а также и сосъдняго съ нимъ дома, стоявшаго на томъ мъстъ, гдъ нынъ находится синодъ, были забрызганы кровью и залъплены мозгами, а на стънахъ виднълись слъды ударявшейся въ нихъ картечи.

Число людей, погибшихъ въ день 14-го декабря, никогда не было приведено въ извъстность.

### XVII.

Воспоминаніе объ императорѣ Николаѣ Павловичѣ. — Сравненіе его съ Александромъ І. — Измѣнчивость Александра и постоянство Николая. — Разсказъ Канкрина о докладахъ. — Выборъ государственныхъ людеѣ. — Послѣдніе годы жизни Голицына. — Полученныя имъ отличія. — Слѣпота Голицына. — Его смерть.

Въ следующей главе Гетце разсказываеть о привезения въ Петербургъ и о постановке въ Казанскомъ соборе тела императора Александра Павловича. Въ этой печальной процессии участвовалъ и онъ самъ, одетый по тогдашнему церемоніалу, въ черный суконный плащъ поверхъ мундира и съ черной широкополой шляпой на голове.

Затёмъ, Гётце соообщаеть о судё и приговорё надъ декабристами, но все это не представляеть ничего такого, на чемъ бы можно было остановиться, какъ на какихъ нибудь еще неизвёстныхъ въ нашей печати подробностяхъ. То же самое слёдуеть замётить и относительно разсказа Гётце о дальнёйшей судьбё Аракчеева.

Последняя глава въ книге Гетце посвящена воспоминанію объ императоре Николае Павловиче. Воспоминанія эти могуть иметь некоторое историческое значеніе, какъ лица, вращавшагося въ ту пору въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Онъ,—какъ, впрочемъ, это делаютъ и всё знавшіе более или мене императора Николая Павловича,—отдаеть справедливость его прямодушію и твердости характера, но признаёть вместе съ темъ, что царствованіе его было для Россіи тяжелою порою.

Сравнивая личныя свойства императора Александра Павловича съ такими же свойствами его брата и преемника, Гётце, между прочимъ, говоритъ:

«Александръ I быль довольно непостояненъ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ. На благосклонность его нельзя было твердо полагаться. Люди, которымъ онъ оказывалъ свое особенное расположеніе, или которые удостоились его горячей дружбы и которые, казалось, были достойны оказываемаго имъ высокаго отличія, неожиданно лишались его прежняго вниманія и утрачивали его дружбу. Только безсердечный Аракчеевъ, а отчасти и другъ дътства государя, князь Го-

лицынъ, составляли исключеніе. Вполнъ повредить Голицыну не могъ даже Аракчеевъ, не смотря на всъ свои интриги. Совершенно инымъ быль императоръ Николай Павловичь, у него не было ни одного любимца, который имълъ бы такое вліяніе, какое имълъ Аракчеевъ. Кромъ того, если кто либо заслужилъ однажды его милостивое вниманіе, тотъ могъ разсчитывать на его благоволеніе до тъхъ поръ, пока не лишался его по своей собственной винъ».

Относительно разницы въ порядкъ, соблюдавшемся при докладахъ какъ тому, такъ и другому государю, Канкринъ, министръ финансовъ, разсказывалъ Гётце, что къ императору Александру Павловичу онъ, Канкринъ, долженъ былъ не только являться въ полномъ мундиръ, но и не снимать во время доклада перчатокъ. Александръ Павловичъ приказывалъ, чтобы докладчикъ читалъ ему бумаги вслухъ. Онъ былъ глуховатъ и скрывалъ этотъ недостатокъ, и поэтому ему нравился громкій голосъ Канкрина и его ръзкій нъмецкій выговоръ, такъ какъ при этихъ условіяхъ императоръ могъ разслышать каждое слово. Что же касается императора Николая, то онъ обыкновенно бралъ отъ докладчика бумагу и самъ громко читалъ ее.

Императоръ Николай Павловичъ не обращаль особеннаго вниманія на способности и знанія главныхъ государственныхъ д'ятелей, но старался выбирать ихъ изъ людей справедливыхъ.

Къ хорошимъ качествамъ императора Николая Гётце относитъ и сознаніе имъ своихъ ошибокъ. Были случаи, когда онъ, убѣдившись въ безполезности или неудобствѣ своихъ повелѣній, говорилъ: «я самъ виноватъ».

Остается теперь сказать нёсколько словъ о князё Александрё Николаевичё Голицынё, котораго Гётце избраль главнымь предметомъ своихъ воспоминаній, но который слишкомъ заслоненъ въ его книгё другими лицами и разными событіями, не относящимися прямо или даже вовсе не относящимися къ Голицыну. Разум'ется, что отъ такой полноты и разнообразія воспоминанія Гётце не только ничего не теряють, но пріобрётають еще бол'є, какъ общій разсказъ о томъ времени, въ которое жиль авторъ.

Съ воцареніемъ Николая Павловича, Голицынъ нисколько не утратилъ своего прежняго положенія ни въ правитель-

THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA

Home topiajs a topiajski jakalia kie Letto tija, to dolove o tomera tokoh tek kie dopiadala i likelij. Pode nalekie de tij dopi delike kelki i dibili kielija. Pode nalekie delikeli depok i i dibilikeli de tokoh delikeli delikeli i dibilikeli delikeli deli

Несоминае, что Голивань нийль висствуя для выя на посударственных дера. Во но ис премя де во между для собя общирной административной деятельностя в романствовам и одновниченного обращения, даванием иму право присутствовать вы водитель между право присутствовать на понаторильный паредворень. Не общарсямиваль смоиль мизній

Доживъ до семидесяти лътъ, онъ началъ поговаривать о необходимскти оставять службу в провести остат къ жизен на свободъ и на отдыхъ. Многіе, знавшіе нравъ в привычка Голицына, сомивались, однако, въ искренности такого наитрения. Но Голицынъ испросить себъ отставку в, 13-го поня 1843 года, убхалъ въ купленное имъ на южномъ берегу Крыма имъніе Гаспра-Александрія. При отъбадъ онъ быль полусліной и въ Москвъ ослінгь окончательно, но осенью того же года извъстный въ ту пору профессорь кіевскаго университета Караваевъ, посредствомъ искусной операціи, нозвратиль сму потерянное зрѣніе.

Голицынь умерь 22-го ноября 1844 года въ Гасиръ.

## ИЗДАНІЯ А. С. СУВОРИНА.

(Въ книжныхъ магавинахъ "Новаго Времени" (Суворина) въ Петербургв и Москвв).

Арсаньевъ, А. В. Карта для нагляднаго обозрѣнія жеторін я хронологін русской литературы съ жедоваремъ писателей» древняго періода русской литературы IX—XVII нѣка. Сост. подъ редажціей О. Н. Миллера. Ц. 2 р.

Ахшарумовъ. Во что бы на стало. Ронанъ. 11. 2 р. 25 к.

Балетоманъ. Валетъ и его исторія. Ц. въ пе-

**Баранеций, П. Лъ**соохраненіе. Спб. 1880. Ц. 2 р. 50 к.

Боровиновскій, А. Систематическій сборникь раменій Гражд. Кассац. Департамента Правительствующаго Сената за 1879 г. Матеріальное шраво. Сиб. 1882. Ц. 3 р.

Боровинозскій, А. Законы Гражданскіе (сводъ ваконовъ т. Х. ч. І.). Съ объясненнями по рімевіямъ Гражд. Касс. Деп-та Прав. Сената, маданнымъ съ 1866 г. Изданіе 2-е, исправленное м дополненное. Сиб. 1883. Ц. 5 р.

Богословскій, В. С. Пятигорскій и съ нимя смежный минеральный воды. Предназначается для врачей и лицъ, отправляющихся на воды. 11. 2 р.

Богословскій, А. Аракчеевщина. Ц. 2 р.

Буронинъ, В. Былос. Стяхотворенія. Ц. 1 р. 75 к-

Буренинъ, В. Стралы. Стахотворенія. Ц. въ перенд. 2 р.

Бъляевъ, А. Воспоминанія декабриста о пережитомъ и перезувствованномъ (1805—1850). Ц. 2 р.

Ванъ-денъ-Бергъ. Краткан исторія Востока. Съ 24 грав. и виньстими. Ц. 60 г. въ перепа. 80 к.

Вернъ, Ж. Плавающій городъ. Съ 26 рисунк. Ц. 1 р. Роскош. изданіе на веленевой бунага. Ц. 1 р. 50 к.

Вериъ, Ж. Дъти капитана Гранта. (Путешествіе вокругь свъта). Въ 3-хъ част. Съ 168 рис. Ц. 3 р. 50 к. Роскош. каданіе на веденевой бук. 5 р.

Вернъ, Ж. Путешествіе вопругъ світа въ 80 дней. Съ 55 рис. Ц. 1 р. 50 п. Роскош. падавіє ма веленевой бумать 2 р. 50 к.

Вериъ, Ж. Приключенія капитана Гаттераса. Съ 252 рисунками. Ц. 2 р. 50 к. Роск. изданіе на веленевой бум. 4 р.

Вернъ, Ж. Путешествіе вокругь луны. Съ 44 рисунками. Ц. 1 р. 25 к. Роскош. изданіе на веленевой бум. 2 р.

Вернъ, Ж. Восемьдесять тысячь версть подъ водой. Путешествіе подъвознами океана. Въ 2-хъ частяхъ. Съ 107 рис. Сиб. 1883. Ц. 3 р.

Гениель, Э. Царство протистовъ. Очеркъ нившихъ организмовъ. Перев. съ изм. Подъ ред. Э. К. Брандта. Съ 58 рис. Ц. 1 р. 20 к.

Генсян. Впеденіе въ науку. Руководство къ пониманію природы в ек явленій. Ц. 30 к.

Гельвальдъ, Фр. Естественная исторіи племенъ и народовъ. Со мпож. иллюстрацій. Выходить выпускими. Ц. каждому выпуску 30 к.

Горбуновъ, И. О. Сцены и разсказы. 6-е, видчительно дополненное изданіе. Ц. 1 р. 75 ж. Гроденовъ, Н. И. Чрезъ Аоганистанъ. Пут. записки. Ц. въ пер. 2 р.

Гюго, Винторъ. Отверженные. Романъ. Ц. 3 р. 50 к.

Додэ, А. Королена Фредерина. (Короли въ нагнанів). Романъ. Ц. 1 р. 50 коп.

Дракагическій словарь. Воспроизведеніе изд. 1787 г. Ц. 2 р. На велен. бум. 5 р.

Есиповъ, Г. В. Люди стараго въка. Разсказы изъ дълъ преображенскаго приказа и тайной канцелиріи. Ц. 1 р. 50 к.

Иллюстрированняя исторія Петра Веливаю. Тексть прос. А. Г. БРИКНЕРА. Гравиры на деревь Павнемакера, Матта, Кезеберга, Эргеля, Клосса, Хельма. Зубчанинова, Рашевскаго. Шлипера и Винилера. Заглавный дисть, загл. буквы и упращенія худ. Панова. 2 т. Ц. 15 р., вь изищ. колеви. пер. 16 р. 50 к., въ роск. шагр. перепл. съ вол. обрѣзомъ 21 р.

Костомаровъ, Н. И. Черниговка. Быль. Ц. 1 р. 50 коп.

Костомаровъ, Н. Кудеяръ. Историческая хроника въ 8-хъ инигахъ. Ц. 2 р.

Краузе, Вл. Гомеровскій Словарь (къ Иліадъ м Одиссев). Съ 180 рмс. въ текстъ и картою Трон. Ц. 1 р. 50 к.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Альбомъ. (Группы и портреты). Ц. 1 г. 75 мом.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Баритонъ. Ц. 1 р. 50 к.

**Крестовскій, В.** (псевдонимъ). Первая борьба. Ц. 1 р.

Крестовскій, В. (псевдонямь). Встрача... Романь. Ц. 1 р.

**Крестовскій, В.** (исевдолнив). Въ ожиданія дучимго. Ром. Ц. 2 р.

**Крестовскій, В.** (псевдолямъ). Повъстя. 3 ч. Ц. 5 р.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Очерки и отрывки. 2 янити. Ц. 3 р.

Крестовскій, В. (псевдоникъ). Большая Медвадаца. Романъ. 2 т. Ц. 3 р.

**Крестовскій, В.** (псевдоних). Испытаніе. Романъ. 83. Ц. 1 р. 50 коп.

Кущевскій, И. А. Разсказы. Ц. 1 р. 50 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Юношескіх дражы. Ц. 1 р.

Лейнснеръ. Нашъ въкъ. Общій обзоръ важивишихъ явленій въ области исторіи, искусства, науми и промышленности. Со множествомъ портрегокъ, рисунковъ, автографовъ и др. иллюстрацій. Цвая наждому выпуску 35 коп.

Лѣсновъ, Н. С. Три праведника и одинъ Ніерамуръ. Ц. 1 р. 50 д.

Лѣсковъ, Н. Некуда. Романъ. Ц. 3 р.

Лісновь, Н. Сміхь и Горе. Воспоминанія полинявшаго человіна. Ц. 1 р. 50 к.

Магаффи. Древне-греческая жизнь. Съ рис. Ц. 60 коп. въ перена. 80 к. ственной средв, ни при дворв. Новый государь относился внему съ величайнимъ довъріемъ и, въ короткое время, во вель его на высшую степень государственной службы, отличивъ его большими наградами. Въ іюнв 1826 года, Гулицынъ получилъ владимірскую, а спустя два мёсяца а дреевскую ленты. Въ 1828 году, ему пожалованы бы брилліантовые знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, потомъ портретъ государя, чинъ дъйствительнаго тайнаго со вътника 1-го класса и званіе канцлера россійскихъ орденово Съ 1839 по 1841 годъ Голицынъ предсъдательствовалъ в общихъ собраніяхъ государственнаго совъта. Король прусскі пожаловалъ ему выстій знакъ отличія — орденъ Чернаго орденоваль в общихъ собраніяхъ государственнаго совъта. Король прусскі пожаловалъ ему выстій знакъ отличія — орденъ Чернаго ордень

Когда государь и государыня уважали изъ Петербург то попечение о своемъ семействъ они передавали Голицын Еще маленькие въ ту пору великие князья и великия княжно были очень послушны передъ Голицынымъ и называли его фиденькой.

Несомнънно, что Голицынъ имъль извъстную долю влинія на государственныя дъра, но въ то же время онъ рискаль для себя обширной административной дъятельности довольствовался относительно скромною должностью главно начальствующаго надъ почтовымъ денартаментомъ, дававшелему право присутствовать въ комитетъ министровъ. Кромтого, въ душтъ онъ былъ недоволенъ многими тогдашним порядками, но, какъ ловкій и понаторъдый царедворецъ, не обнаруживалъ своихъ мнъній.

Доживъ до семидесяти лътъ, онъ началъ поговаривать необходимости оставить службу и провести остатокъ жизе на свободъ и на отдыхъ. Многіе, знавшіе нравъ и привычк Голицына, сомить вашсь, однако, въ искренности такого не мъренія. Но Голицынъ испросилъ себъ отставку и, 13-го поня 1843 года, уъхалъ въ купленное имъ на южномъ бе регу Крыма имъніе Гаспра-Александрія. При отъъздъ об былъ полуслъпой и въ Москвъ ослъпъ окончательно, но осенью того же года извъстный въ ту пору профессоръ кіевскат университета Караваевъ, посредствомъ искусной операців возвратилъ ему потерянное артніе.

Голицынъ умеръ 22-го ноября 1844 года въ Гаспръ.

## ИЗДАНІЯ А. С. СУВОРИНА.

(Въ книжныхъ магазинахъ "Новаго Времени" (Суворина) въ Петербургв и Москвв).

Арсоньовъ, А. В. Карта для нагляднаго обозрѣнія исторін и хронологіи русской литературы съ «Словарень письтелей» древняго періода русской литературы IX—XVII вѣка. Сост. подъ редвиціей О. Ө. Миллера. Ц. 2 р.

Ахшарумовъ. Во что бы на стало. Романъ-11. 2 р. 25 к.

Балетоманъ. Балетъ и его исторія. Ц. въ нереняетв 3 р.

варанеций, П. Авсоохраненіе. Спб. 1880. Ц. 2 р. 50 п.

Боровиновскій, А. Систематическій сборникь рашеній Гражд. Кассац. Департамента Правительствующиго Сената за 1879 г. Матеріальное право. Спб. 1882. Ц. 3 р.

Боровинозскій, А. Законы Граждансків (сводъ законовъ т. Х. ч. І.). Съ объясненіями по рашеніямъ Гражд. Касс. Деп-та Прав. Сепата, изданнымъ съ 1866 г. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Спб. 1883. Ц. 5 р.

Богословскій, В. С. Пятигорскія и съ нини смежным минеральныя воды. Преднавивчается для врачей и лицъ, отправляющихся на воды. Ц. 2 р.

Богословскій, А. Аракчеевщина. Ц. 2 р.

Буренинъ, В. Былое. Стяхотворенія. Ц. 1 р. 75 л.

Буренинъ, В. Стралы. Стахотворенія. Ц. въ перепл. 2 р.

Бъляевъ, А. Воспоминанія денабриста о пережитомъ и перечувствованномъ (1805—1850). Ц. 2 р.

Ванъ-денъ-Бергъ. Краткая исторія Востока. Съ 24 грав, и виньстиами. Ц. 60 г. въ перепа. 80 к.

Вернъ, Ж. Плавающій городъ. Съ 26 рисунк. Ц. 1 р. Роскош. взданіе на веленевой бумага. Ц. 1 р. 50 к.

Вернъ, Ж. Дъти напитана Гранта. (Путешествіе вокругь свъта). Въ 3-хъ част. Съ 168 рис. Ц. 3 р. 50 к. Роскош. изданіе на веденевой бук. 5 р.

Вернъ, Ж. Путеписствие вокругъ свъта въ 80 дней. Съ 55 рис. Ц. 1 р. 50 к. Роскош. издание ма веленсвий бумать 2 р. 50 к.

Вериъ, Ж. Привлюченія капитана Гаттераса. Съ 253 рисунками. Ц. 2 р. 50 к. Роск. изданіе на веленевой бум. 4 р.

Вериъ, Ж. Путенествіе вокругъ дуны. Съ 44 рясунками. Ц. 1 р. 25 к. Роскош. каданіе на веленсьой бум. 2 р.

Вернъ, Ж. Восемьдесять тысячь версть подъ водой. Путешествіе подъвознами океана. Въ 2-хъ частяхъ. Съ 107 рис. Сиб. 1883. Ц. 3 р.

Генноль, Э. Царство протястовъ. Очеркъ нязшихъ организмовъ. Перев. съ нъм. Подъ ред. Э. К. Брандта. Съ 58 рис. Ц. 1 р. 20 к.

Генсли. Введеніе въ науку. Руководство въ поничанію природы и ся впленій. Ц. 30 к.

Гельвальдъ, Фр. Естественная исторія племень и народовъ. Со инож. иллюстрацій. Выходить выпусками. Ц. наждому выпуску 30 к.

Горбуновъ, И. О. Сцены и разсказы. 6-с, значительно дополненное изданіе. Ц. 1 р. 75 к. Гроденовъ, Н. И. Чрезъ Асганистанъ. Пут. записии. Ц. въ пер. 2 р.

Гюго, Винторъ. Отверженные. Романъ. Ц. 3 р. 50 к.

Дода, А. Королева Фредерияа. (Короли въ из-

Драка гическій словарь. Воспроизведеніе изд. 1787 г. Ц. 2 р. На велен. бум. 5 р.

Есиловъ, Г. В. Люди стараго въка. Разсчазы изъ дълъ преображенскаго приказа и тайной наицелиріи. Ц. 1 р. 50 к.

Иллюстрированная исторія Петра Веливаго. Тексть прос. А. Г. БРИКНЕРА. Граворы на деревь Паниемакера, Матто, Кезеберга, Эргеля, Клосса, Хельма, Зубчанниова, Рашевскаго, Шлипера в Ввиндера. Заглавный листь, загл. буявы в укращемія худ. Панова. 2 т. Ц. 15 р., въ изищ. колеви. пер. 16 р. 50 к., въ рося. шагр. перепл. съ вол. обрізонь 21 р.

Костонаровъ, Н. И. Черниговка. Выль. Ц. 1 р. 50 коп.

**Костомаровъ, Н.** Кудеяръ. Петорическая хроника въ 3-хъ инигахъ. Ц. 2 р.

Краузе, Вя. Гомеровскій Словарь (из Иліад'я и Одиссей). Съ 180 рис. въ текста и картою Трон. Ц. 1 р. 50 к.

Ирестовскій, В. (псевдонимъ). Альбомъ. (Группы и портреты). Ц. 1 г. 75 коп.

Крестовскій, В. (псевдоникъ). Баритонъ. Ц. 1 р. 50 к.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Перван борьба. Ц. 1 р.

**Крестовскій, В.** (псевдонямъ). Встрача., Романъ. Ц. 1 р.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Въ ожиданіи дучшаго. Ром. Ц. 2 р.

Крестовскій, В. (псевдоникъ). Повъсти. 3 ч. П. 5 р.

Крестовскій, В. (псевдонямъ). Очерки и отрывки. 2 княги. Ц. 3 р.

Крестовскій, В. (псевдонимъ). Большая Медвъдица. Романъ. 2 т. Ц. 3 р.

**Крестовскій, В.** (псевдоникь). Испытанів. Романь. 83. Ц. 1 р. 50 кон.

Нущевскій, И. А. Разсказы. Ц. 1 р. 50 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Юпошескіх драмы. Ц. 1 р. 50 к.

Лейнснеръ. Пашъ въкъ. Общій обзорь важныйшихь инденій въ области исторія, искусства, науки и промышленности. Со множествомъ портреговъ, рисунковъ, ивтографовъ и др. иллострацій. Ціна каждому выпуску 85 коп.

Лѣсковъ, Н. С. Три праведина и одинъ Нерамуръ. Ц. 1 р. 50 и.

Лѣсновъ, Н. Ненуда. Романъ. Ц. 3 р.

Лісновъ, Н. Сміхъ и Горе. Воспоминанія поянняннаго человіна. Ц. 1 р. 50 к.

Магаффи. Древис-греческая жизнь. Съ рис. Ц. 60 поп. въ переня. 80 м.

# ИЗДАНІЯ А. С. СУВОРИНА

(Въ книжныхъ магазинахъ "Новаго Времени" (Суворина) въ Истербургв и Москвв).

**Мвриевичъ. Б.** Передомъ. Правдикая псторія: Въ 4-хъ частяхъ. Ц. 6 р.

Масловъ, А. Н. Запоеваніе Ахалъ-Теке. Очерки мав послідней акспедвий Скобелева (1880—1881). Ц. 1 р.

**Маститый беллетристь**. Изъ современной жизии. Фельетонные разевазы. Ц. 1 р. 50 к.

Москва въ родной повлін. Сборинкь стиховъ и прозы о Москва. Ц 1 р. 25 к. Росконные вка по 3 р.

Немировичъ-Данченко, В. И. Годь войны. Дневникъ русскито корря впондента (1877--1878). 2 т. Ц. 4 р.

Немировичъ-Данченно. В. Спитыя горы (Русскій Авонъ). Очерки я впечатальнів. Ц. 80 к.

Немировичъ - Данченко, В. Быль. Новыя повъсти, очерки и рансказы. Ц. 2 р.

Немирозичъ-Данченко, В. Стихогворенія. Ц.

**Не-Гомеопатъ.** Ангиматеріализмъ въ наукъ. Пейральный апализь Ісгера ж Гомеопатія. Ц. 30 коп.

Орловскій. Серьсзиме люди. Романь. Сиб. Ц. 1 р. 75 к.

Островскій А. и Н. Соловьевь. Драматическія сочиненія. Ц. 3 р.

Пажыв. Старый баринь. Комедія. Ц. 65 к.

Пальмъ. Гражданка. Сцены. Ц. 65 к.

Пассень, Т. П. Извладыних лагь. Воспоминачия. 2 г. Ц. 4 р.

Розенталь. Обакая мышеччая и персиям жизіологія. Перет. съ пъмец. подъ редак. прож. П. С. Тарханова. Ц. 2 р.

Самсоновъ. Пережитое. Мечты и разсказы русскато актера. Ц. 2 р.

Салтыновъ, М. Е. (Пісдінны, Господа ташжентны, Ц. 1 р. го к.

Салтыковъ, М. Е. Долинка провинцила въ Петербургъ. В. 1 р. 19 к.

Сентсбёги. Д. Краткая исторів транцузской аптературы. Пер. св англ. Свб. 1884. Ц. 10 к., на вел. бум. 70 к.

Случевскій, К. Стихотворснів. З т. Ц. 6 р.

Смайльсь, С. Нуто постые мальчика вокругь севта. Съ 6-ю рис. и картою. Ц. 1 р. 75 к.

Омирнова. С. И. У пристани. Романы. Ц. 1 р. 50 ком.

Соловьевъ, Н. На пороть въ дълу. Ком. въ В-хъ л. Ц. 75 к.

Стоюнинъ, В. Историческій сочинскій. 2 тома (т. 1-к: Алексвидрь Семеногичь Шинковъ, Т. 2-к: А. С. Пункинъв, И. каждаго г. 1 р. 50 к.

Суворинъ. А и Буренинъ. В Модот Драма въ 4-хъ дъйства в стихахъ и прост Пад. 2 с. Ц 1 р.

Твенъ. М. Примав и Пишии. Поторич. реманъ для к поинсетта истъб вепрастотъ съ 150 рис. из текстъ. Иср. съ англ. Ц. 2р. гъ наикъ 2 р. 25 к., гъ роск. иср. 2 р. 60 к.

Трироговъ, В. Община и Подать. Ц. 2 руб.

Уманоцъ, О. М. Изъ можкъ наблидений по врестьянскому дълу. Ц. 1 р. 50 ж.

Узяьненсь. Древис-Римская жизнь. Сь 11-и грав. Ц. 60 коп.

Фальне, Я. «Эллада и Римъ». Культурная веторія классической древности. Росконою пальніс, плакострированное извъстными знат наяв классич, древности. Ц. 24 р., въ роскош, пермал 30 р.

Фриманъ, З. А. Очеркъ Псторім Інкранки. Ц. 60 к.

Химровъ, И. Азбука Икса. Сидачи иль загбры и теометріи съ подробимим вычиса пака искомато. Ц. 2 р. 50 м.

Чернасовъ, А. Записви охотника востоля а Сибири. Ц. 4 р. въ роск. перепи. 5 р.

Шашковъ, С. С. Исторів русской альнаны. Ц. 1 р. 75 ж.

Зберсъ. Дочь Етип текато дари. Историлова романь, разсказанный для конописства О. Ш. о и п.р.ъ. Со многими рисунками. Съб. 188. Ц. 1 р. 25 кон., въ наим. перепл. 2 р.

Экгельгардть, А. Изъ деревии, 11 имеемь (1872— 1883—11.). Ц. 2 руб. 50 иоп.

#### дешевая виблютека.

Фонъ-Визинъ, Д. В. Двѣ его комедін: Пель з рослы, ком. къ 5 д., и Бригадиръ, къ 5 д. И д ими присть. Съ біографіей автора. Ц. 15 к. г. велен. бум. 10 к.

Грибобдовъ. А. С. Горе отъ ума. Ком да за Съ біографіен автора. Ц. 10 жон., на тед. буд. 40 кон.

Карамзинъ, Н. М. Повести. Ц. 20 к., вы голов. бум. 40 к.

Эни три томика «Дешекой Сибліотеки У. П. М. И. Прост. рекомендо ваны, какь учета, пособна для тебах учебных заведеній, а наст. для библіотекь народныхь училищь.

Мераляновъ и Цыгановъ. Русскій илств. Ст. операвчь жилин обоихъ поэтовь. Ц. 1 в на вел. бум. 30 кон.

Наранный. Бурсаяв. Романы. Ц. 35 к., ы гол. бум. 65 коп.

Ломонссовъ. Пабранныя сочинскій въ стях, м и прода. Сь портретомъ и біографіси М. 11, 112 посела. Ц. 10 к., на тел. бум. со к.

Параша Свопрички. Разсказъ Комью ... Местра. Ц. 10 в., на вел. бум. 20 к.

•



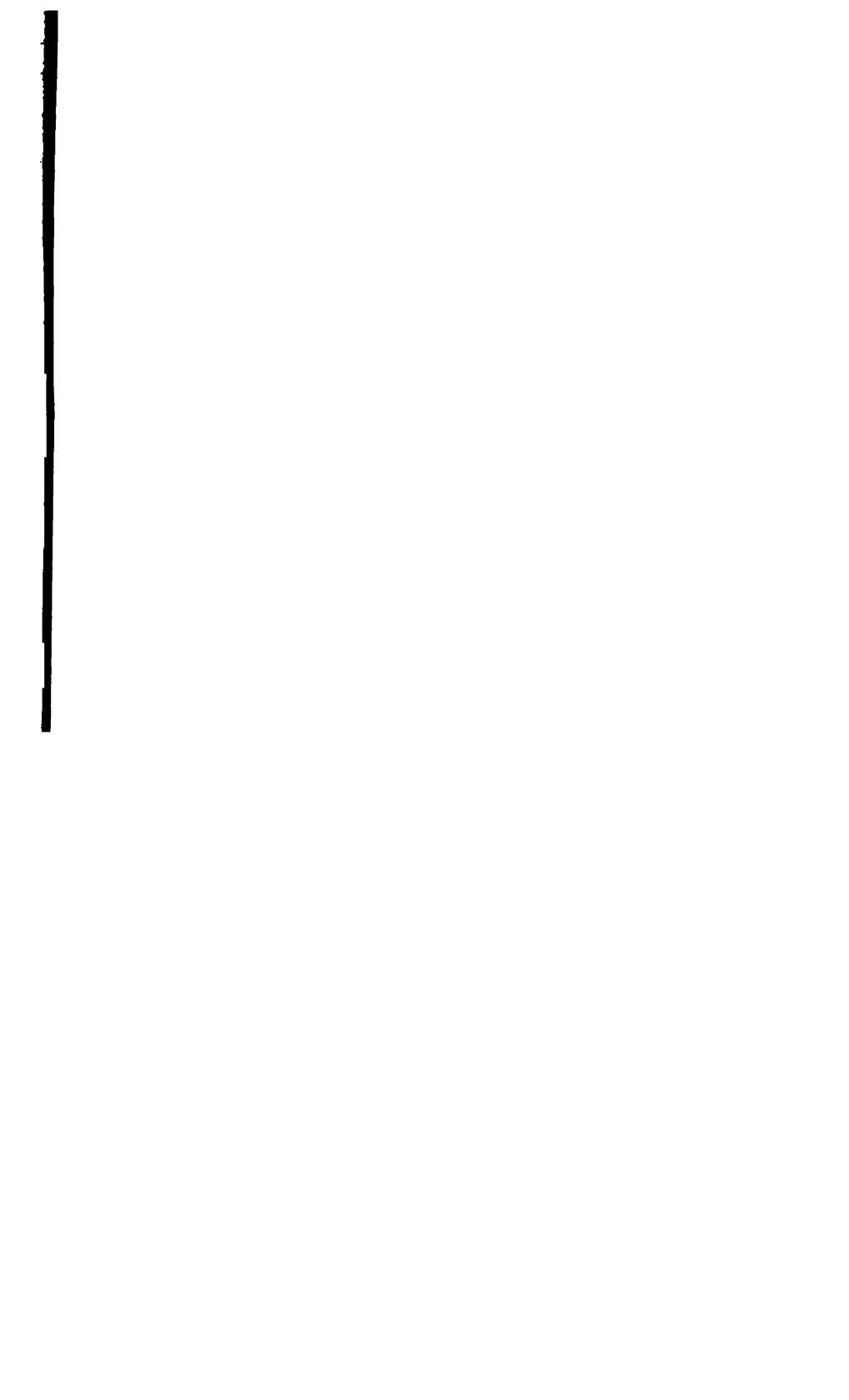

CT 197 .K3
Zamiechatelnyla i zagadochnyla
Stanford University Libraries
3 6105 041 340 311

197

FEB 15 1990

| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

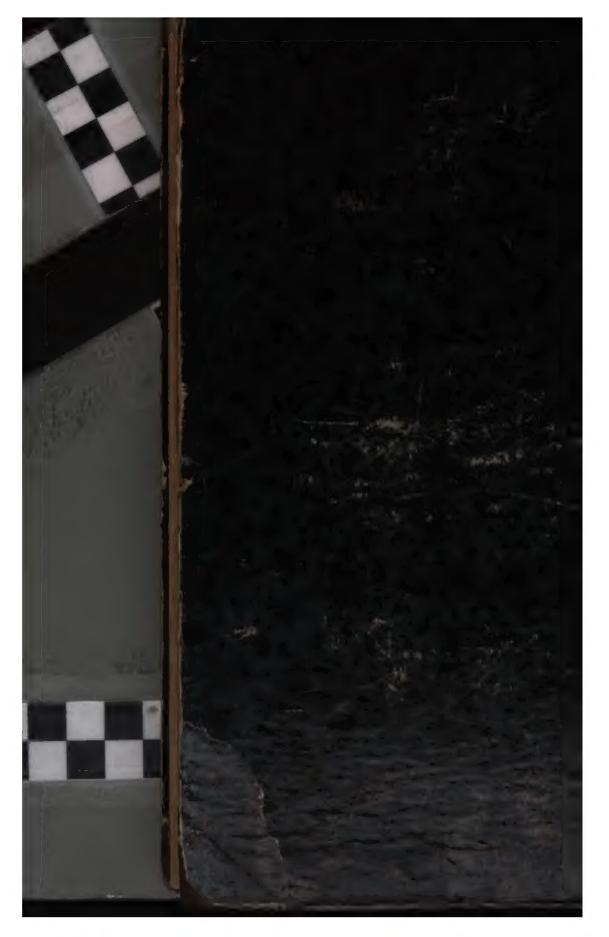